# МиньЕ История французской революции С-П 1895

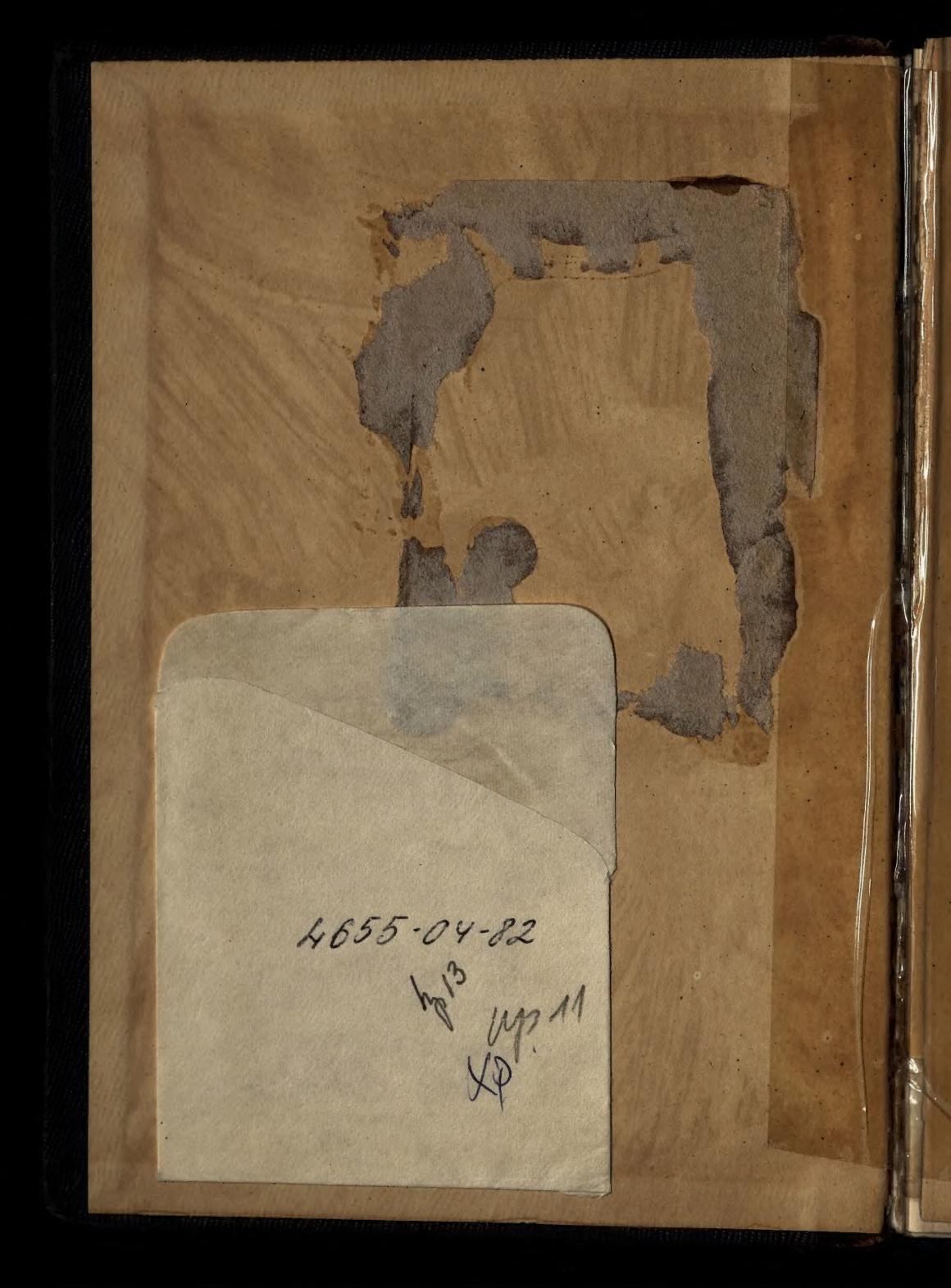

#### КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

| № чит. билета<br>35500273 | Срок возврата 19.11. L |
|---------------------------|------------------------|
|                           |                        |
|                           |                        |
|                           |                        |
|                           |                        |
|                           |                        |

Helpor minu

Monre



9(4)42 M-627

### КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕКА.



### ИСТОРІЯ

# ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦІИ.

СОЧИНЕНІЕ

#### минье,

переводъ съ 9-го (1865 г.) французскаго издания,

подъ редакцією и съ предисловіємъ

К. К. АРСЕНЬЕВА,

и приложениемъ нъсколькихъ главъ изъ «РЕВОЛЮЦІИ», соч. Эдгара Кине.

нечатано безъ перемънъ съ 1-го русскаго изданія, допущеннаго въ библютеки средне-учебныхъ заведеній.

ИЗДАНІЕ

о. н. поповой.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія А. Пороховщикова, Гороховая, 12. 1895.

NIOXOUN

7511/493) (20) 14627

0

1

ин. Горьного

655-04-82 N

My

MAS

## предисловіє.

Сочиненіе Минье о французской революціи вышло въ свъть въ началъ двадцатыхъ годовъ, во время реставраціи. Оно было чуть ли не первою исторіей революціи, заслуживающею этого названія. Попытки изобразить ходъ революціи, объяснить причины, оцфнить значение ея были дфлаемы и раньше, но дфлаемы такими лицами, которыя сами принимали участіе въ ней или по крайней мъръ стояли къ ней слишкомъ близко, чтобы взглянуть на нее спокойно и безпристрастно (Мунье, Малледю-Панъ, Неккеръ, Бертранъ-де-Моллевилль, Феррьеръ, госпожа Сталь). Для всѣхъ этихъ лицъ революція, даже подавленная, побъжденная, не переставала быть настоящимъ, страшнымъ и грознымъ; для Минье, родившагося во время директоріи, вступившаго въ жизнь уже послѣ паденія Наполеона, она была прошедшимъ-а прошедшее только одно можетъ быть предметомъ исторіи. Холодный и разсудительный, свободный оть страстей, оть предубъжденій революціонной эпохи, Минье могъ разсъять туманъ, ее окружавшій, возстановить событія въ ихъ настоящемъ видѣ, указать внутреннюю связь, существующую между ними, раскрыть логическую последовательность тамъ, гдѣ до тѣхъ поръ видѣли только случайность или злодъйство. Обстановка, среди которой писалъ Минье, соотвътствовала какъ нельзя лучше характеру его таланта. Реакція противъ всего революціоннаго, сопровождавшая возвращеніе Бурбоновъ, миновала; броженіе умовъ, вызванное ею, усиленное испанскимъ государственнымъ переворотомъ, прекратилось въ свою очередь и уступило мѣсто кратковременному затишью. Франція 1824 или 1825 г. тяготилась существующимъ порядкомъ вещей, но не теряла еще надежды измънить его путемъ легальной, мирной оппозиціи. Министерство Виллеля не доходило еще до прямыхъ покушеній на гражданское равенство,

на свободу совъсти, на свободу печати; Карлъ Х-й еще не отдался вполнѣ въ руки конгрегаціи и іезуитовъ. Между Бурбонами и Франціей было заключено какъ бы перемиріе; наслъдникамъ Людовика XVI-го данъ былъ послѣдній шансъ, послѣдній случай доказать, что они кое-что забыли и кое-чему научились. Въ этотъ переходный моментъ революція XVIII-го вѣка должна была представляться французамъ какъ нѣчто пережитое, законченное; они должны были обращать вниманіе больше на ея цѣли, еще не вполнѣ достигнутыя, нежели на ея средства, къ которымъ они не думали возвращаться; изъ числа самыхъ цѣлей, они должны были останавливаться преимущественно на ближайшихъ, менѣе спорныхъ. Отсюда возможность хладнокровнаго отношенія къ революціи, немыслимаго въ такое время, когда ожидается со дня на день возобновленіе борьбы, ею возбужденной. Отсюда объективность, не исключающая впрочемъ сочувствія къ перевороту, -объективность, составляющая отличительную черту сочиненія Минье и отводящая ему особое мѣсто посреди всѣхъ другихъ исторій революціи. Благодаря этой особенности, благодаря также сжатому, ясному, точному изложенію, книга Минье не потеряла значенія и до сихъ порь, несмотря на всю массу историческихъ трудовъ, послѣдовавшихъ за нею. Она служитъ какъ бы введеніемъ къ этимъ трудамъ, она облегчаетъ изученіе ихъ, сводя въ одно цѣлое главнѣйшіе факты, рельефно выставляя на видъ общій ходъ событій. Она занимаетъ середину между учебникомъ и ученымъ трудомъ, соединяя наглядность перваго съ самобытностью послѣдняго, приближаясь къ учебнику по своему объему, къ ученому труду по серьезности и иногда по глубинѣ мысли. Взглядъ на революцію, на ея дѣятелей, на ея стремленія и результаты во многомъ измѣнился съ тѣхъ поръ, когда писалъ Минье; множество фактовъ открыто вновь, множество другихъ освъщено совершенно иначе; но сочинение Минье, нейтральное по внутреннему характеру своему и не входящее въ подробный разборъ отдъльныхъ фактовъ, пострадало отъ времени не слишкомъ сильно. Въ тѣхъ размѣрахъ и по той программъ, какихъ держался Минье, исторія революціи не была изложена послѣ него, кажется никѣмъ. Мы надъемся, поэтому, что переводъ его книги, еще недавно выдержавшей новое изданіе во Франціи, не будетъ излишнимъ для русской публики.

Если не считать учебниковъ, съ исторіей французской революціи можно познакомитьса на русскомъ языкѣ только по

двумъ книгамъ: "Исторія XVIII-го вѣка", Шлоссера и "Исторія французской революціи и ея времени" \*). "Старомъ порядкѣ и революціи". Токвиля, мы не говоримъ какъ потому, что русскій переводъ этой книги крайне дуренъ и едва удобочитаемъ, такъ и потому, что она касается не самой революціи, а времени непосредственно предшествовавшаго ей. Исторія Шлоссера имбетъ много несомнънныхъ достоинствъ, но не отличается ни ясностью, ни стройностью изложенія, предлагаеть иногда матеріалы въ сыромъ, почти неразработанномъ видъ, высказываетъ мнънія, не развивая и не мотивируя ихъ, часто останавлавается на мелочахъ, упуская изъ виду обстоятельства болѣе существенныя. На большинство читателей книга Шлоссера производить смутное впечатлѣніе, которое можетъ быть осмысленно, упрочено только внимательнымъ и подробнымъ изученіемъ ея. Притомъ, въ разсказъ Шлоссера революція составляеть только эпизодъ, сливающійся въ одно цѣлое съ другими современными событіями; она занимаетъ собою не болѣе одного изъ восьми томовъ "Исторіи XVIII вѣка". Сочиненіе Зибеля о революціонной эпохѣ принадлежитъ, безспорно, къ числу самыхъ замѣчательныхъ трудовъ по этому предмету; но взятое отдъльно отъ другихъ, оно не можетъ дать ни полнаго знакомства съ фактическою стороною, ни безпристрастнаго взгляда на характеръ и смыслъ революціи. Зибель поставилъ себѣ задачей не столько повторить, сколько дополнить и исправить дёло своихъ предшественниковъ. Въ сочиненіи его нѣтъ, поэтому, строгой соразмѣрности между частями; объ одномъ онъ говорить очень подробно, на другое только намекаетъ, о третьемъ умалчиваваетъ совершенно. Онъ постоянно предполагаетъ, что главныя событія революціи уже извъстны его читателямъ, и дорожитъ больше оригинальностью, чёмъ полнотою изложенія. Онъ обращаетъ вниманіе преимущественно на тѣ факты, которые до тѣхъ поръ не были раскрыты вовсе или были представлены не въ истинномъ ихъ свътъ. Приступая, напримъръ, къ описанію суда надъ королемъ, онъ предупреждаетъ, что нѣкоторыя стороны этого дѣла, знакомыя всѣмъ и каждому, будутъ упомянуты имъ только въ той мѣрѣ, въ какой это необходимо для общей связи разсказа. Взятіе Бастиліи занимаетъ у него менъе страницы, событія 5 и 6 октября изложены, наоборотъ, очень подробно, потому что онъ объясняетъ ихъ иначе, чъмъ большинство историковъ. Дипломатическія сношенія, военныя дъй-

<sup>\*)</sup> Иисано въ 1865 г.

ствія, финансовыя д'бла, экономическіе вопросы стоять у Зибеля на первомъ мѣстѣ; пренія законодательныхъ собраній, столкновенія партій, народныя движенія отодвинуты на задній планъ. Въ книгѣ Минье, несмотря на сравнительно небольшой объемъ ея, можно найти больше отрывковъ изъ парламентскихъ рѣчей того времени, чѣмъ въ сочиненіи Зибеля. О безпристрастномъ отношеніи къ революціи у Зибеля нѣтъ и рѣчи; онъ пишетъ съ предвзятою мыслью, съ явно-полемическими нам френіями. Въ сочиненіи Зибеля отразилось ц блое политическое ученіе, господствующее до сихъ поръ въ нѣмецкой исторической наукъ. Зибель не принадлежитъ къ числу защитниковъ стараго порядка вещей; онъ считаетъ и до извъстной степени имъетъ право считать себя либераломъ; но середина, которой онъ хочетъ держаться, на самомъ дѣлѣ гораздо ближе къ правой сторонъ, нежели къ лъвой. Глубоко убъжденный въ томъ, что слѣпое увлеченіе революціей - результатъ неправильнаго пониманія ея-послужило для Германіи, особенно въ 1848 г., источникомъ самыхъ серьезныхъ политическихъ ошибокъ, Зибель старается низвести революцію съ ея пьедестала, сорвать съ нея покровъ величія и поэзіи, над'єтый на нее услужливыми историками. Онъ доказываетъ вездъ и всегда ошибочность ея ученій, порочность, эгоизмъ или бездарность ея героевъ, громадность и безплодность жертвъ, которыхъ она стоила народу. Въ своихъ варіаціяхъ на эту тему, онъ ссылается иногда на матеріалы извъстные ему одному, на документы, хранящіеся въ архивахъ и недоступные для публики, не приводя ихъ подлиннаго текста и заставляя читателей принимать его мнѣніе безъ всякой повѣрки. Тому, кто изучаетъ подробно исторію революціи, невозможно обойтись безъ сочиненія Зибеля, во многихъ отношеніяхъ ничъмъ незамънимаго; но для первоначальнаго знакомства съ нею оно рекомендовано быть не можетъ.

Въ сравненіи съ другими сочиненіями о революціи, не переведенными до сихъ поръ на русскій языкъ, книга Минье имѣетъ, какъ мы уже сказали, преимущество краткости—преимущество конечно не безусловное, но дѣлающее ее наиболѣе удобной для перевода. Для громадныхъ сочиненій Тьера, Мишле, Л. Блана едва ли нашлось бы много читателей въ нашей публикѣ. Человѣка, мало знакомаго съ исторіей революціи, они подавили бы массою фактовъ, обиліемъ подробностей, ими сообщаемыхъ. Сочиненіе Тьера, написанное почти въ одно время съ сочиненіемъ Минье, устарѣло гораздо больше, именно по-

тому, что разработка деталей-которой почти вовсе нъть у Минье-подвинулась съ тъхъ поръ впередъ довольно сильно. Фаталистическій взглядь, свойственный Минье, доведень у Тьера до самыхъ крайнихъ предъловъ и принимаетъ во многихъ мѣстахъ характеръ преклоненія передъ силой, передъ успѣхомъ, передъ совершившимся фактомъ. Тьеръ и не думаетъ, напримъръ, сомнъваться въ законности насильственныхъ мѣръ, принятыхъ противъ народа на Марсовомъ полѣ 17 іюля 1791 г., потому что на этотъ разъ насиліе удалось партін порядка. Онъ называетъ жирондистовъ самыми просвѣщенными и самыми великодушными людьми тогдашней Франціи; онъ завидуетъ ихъ участи, онъ удивляется мужеству, съ которымъ они возставали противъ учрежденія революціоннаго трибунала; но вмъстъ съ тъмъ онъ утверждаетъ, что оппозиція ихъ была опасна, негодованіе-безразсудно, что они повредили ділу революцін и свободы, что ожесточеніе, съ которымъ они защищали умфренный образъ дфиствій, сдфлало его невозможнымъ на будущее время. Жирондисты пали-и этого довольно для Тьера, чтобы признать паденіе ихъ вполнѣ заслуженнымъ. Онъ сочувствуетъ Дантону, но оправдываетъ его казнь, потому что комитетъ общественнаго спасенія, "послѣ удара, нанесеннаго ультра-революціонерамъ (Геберу и др.), долженъ быль нанести ударъ и умфренной партіп". Припомнимъ наконецъ, что Тьеръ открыто провозглашаетъ необходимость 18-го брюмера и не находить для него ни одного слова осужденія, между тёмъ какъ Минье называетъ его нарушеніемъ права, посягательствомъ на свободу. "Я писалъ", говоритъ Тьеръ на последней странице своей книги, -,, безъ ненависти, сожалъя объ ошибкахъ, уважая добродътель, удивляясь величію, стараясь угадать глубокіе виды провидінія, и преклоняясь передъ ними какъ скоро мнѣ казалось, что я угадалъ ихъ". Если принять въ соображеніе, что для Тьера ошибка одно значительна съ неудачей, величіе - съ побѣдой, то нельзя не признать, что въ вышеприведенныхъ словахъ заключается довольно точная характеристика его "Исторіи французской революцін".

Послѣ выхода въ свѣтъ сочиненій Минье и Тьера прошло около двадцати лѣтъ, въ продолженіе которыхъ не появилось во Франціи ни одного капитальнаго труда по исторіи революціи. Разработка ея конечно не прекращалась, число историческихъ матеріаловъ постоянно возрастало; особенная заслуга въ собраніи и группировкѣ ихъ принадлежитъ Бюше и Ру, издадателямъ "Парламентарной Исторіи" (Histoire parlementaire), со-

стоящей изъ несколькихъ десятковъ томовъ и посвященной нсключительно концу XVIII-го вѣка. Незадолго до 1848 г. исторія революцін обогатилась почти одновременно сочиненіями Ламартина, Мишле и Луи Блана \*). "Исторія жирондистовъ", Ламартина, не можетъ быть названа историческимъ произведеніемъ въ полномъ смыслѣ этого слова; фантазія преобладаетъ въ ней надъ мыслью, красноръчіе, часто обращающееся, въ фразерство-надъ серьезнымъ изслъдованіемъ предмета; но въ свое время она имъла огромное вліяніе на умы и удвоила интересъ къ изученію революціп. Нѣкоторые портреты-напримъръ Верньо, Дюмурье, Марата-начертаны въ ней мастерски; нъкоторыя сцены—напримъръ процессъ и казнь жирондистовъне могутъ быть прочитаны и теперь безъ сильнаго, глубокаго чувства. "Исторія учредительнаго собранія" (Histoire des Constituantes), изданная Ламартиномъ нѣсколько позже, соединяетъ въ себъ всъ недостатки "Исторіи жирондистовъ" и только немногія изъ ея достоинствъ.

"Исторія французской революцін", Мишле, принадлежить, подобно всёмъ сочиненіямъ этого автора, къ числу книгъ неудобопереводимыхъ, по крайней мѣрѣ въ полномъ ихъ объемѣ. Содержаніе у Мишле трудно отдѣлить отъ формы, такъ она своеобразна и оригинальна. Его слогъ, цвѣтистый и изысканный, полный образовъ и метафоръ, то страстный, то тривіальный, утомителенъ даже въ подлинникъ, несмотря на безспорныя красоты его, и былъ бы совершенно невыносимъ въ переводъ-развъ еслибы переводчикъ былъ такимъ же художникомъ, какъ и авторъ. Обладая искусствомъ схватывать иногда отличительное свойство эпохи, господствующую черту характера, Мишле не знаетъ мъры въ своемъ психологическомъ анализъ, впадаетъ то въ мелочность, то въ парадоксальность, увлекается жаждою эффектовъ и часто жертвуетъ ей всёмъ, даже авторскою добросов етностью. По справедливому замѣчанію Тена, пристрастнаго вообще скорѣе въ пользу, чёмъ противъ Мишле, сочиненія последняго оставляютъ въ читателѣ не убъжденіе, а сомнъніе — сомнѣніе не только въ правильности взглядовъ историка, но и въ достовърности фактовъ, имъ сообщенныхъ. Въ исторіи революціи Мишле хотѣлъ, между прочимъ, прославить Дантона и унизить Робес-

<sup>\*)</sup> Изъ числа этихъ трехъ сочиненій последнее приведено къ концу не раньше 1860 г., но первые томы его, чуть ли не самые замізчательные, вышли въ свёть въ 1847 г.

пьера; эта предвзятая мысль не могла не повредить его книгѣ. Кине хвалитъ Мишле за его гуманность, за его состраданіе къ жертвамъ революціи, за то, что система нигдѣ не подавляетъ въ немъ естественнаго чувства, но эта похвала имѣетъ значеніе больше отрицательное, нежели положительное — она направлена противъ Луи Блана, въ которомъ, по мнѣнію Кине, естественное чувство слишкомъ часто заглушается системой.

Справедливо ли мижніе Кине о Луп Бланъ? Подробное разсмотрѣніе этого вопроса повело бы насъ слишкомъ далеко; скажемъ только, что если въ сочинении Мишле замѣтно желаніе превознести Дантона, то "Исторія французской революцін" Л. Блана можетъ быть названа преднам вренною аповеозой Робеспьера. Отсюда снисходительность къ террору, попытки доказать его необходимость, несправедливое отношеніе ко всёмъ темъ, кто пытался остановить его. Л. Бланъ далеко несвободенъ отъ фразерства, свойственнаго большинству французскихъ писателей; онъ часто смѣшиваетъ декламацію съ краснорѣчіемъ, риторическую шумиху — съ энергіей. Подробность его разсказа мѣстами доходить до мелочности; изъ историка онъ обращается иногда въ следователя или въ хроникера. Нѣкоторыя главы—напримѣръ, глава о Людовикѣ XVI-мъ или о королевиномъ ожерельт — могутъ быть названы скорте разборомъ уликъ, нежели критикой историческихъ данныхъ. Несмотря на всѣ эти недостатки, книга Л. Блана занимаетъ высокое, покамъстъ, можетъ быть, даже самое высокое мъсто въ ряду сочиненій, посвященныхъ французской революцін. Задача историческаго труда, въ высшемъ смыслѣ этого слова, исполнена Л. Бланомъ далеко не вполнъ; но всетаки онъ ближе къ исполненію ея, чёмъ другіе историки революціонной эпохи. Никто изъ нихъ не проследилъ такъ глубоко развитія идей и учрежденій, въ которыхъ таятся первыя стмена революцін; никто изъ нихъ не представилъ такой блестящей и широкой картины состоянія Франціи передъ 1789-мъ годомъ. Въ этой картинъ есть нъкоторая искусственность, колоритъ ея не вездѣ вѣренъ оригиналу; но взятая въ цѣломъ она вводить насъ во вст области матеріальнаго быта, во вст изгибы умственной жизни французовъ XVIII-го въка. Исторія первыхъ двухъ лътъ революцін также принадлежить къ числу замѣчательнѣйшихъ отдѣловъ книги Л. Блана. Съ громадною, величавою дъятельностью Учредительнаго Собранія никто не знакомитъ насъ лучше Л. Блана; но она не отвлекаетъ его вни-

манія отъ другихъ явленій, идущихъ параллельно съ нею. Заговоры придворныхъ и аристократовъ, народныя движенія въ Парижѣ и волненія въ провинціяхъ, переворотъ, совершающійся въ журналистикъ и литературъ, въ понятіяхъ и нравахъ-однимъ словомъ, всѣ различныя стороны политической и общественной жизни очерчены Л. Бланомъ съ такою полнотою, какой напрасно было бы искать у другихъ историковъ революцін. Онъ располагалъ матеріалами, которыми никто не пользовался до него: онъ нашелъ въ British Museum огромную коллекцію газеть, брошюрь, прокламацій, относящихся ко временамъ революцін и раскрывающихъ, если можно такъ выразиться, оборотную, неоффиціальную сторону ея. Не всегда безпристрастный, Л. Бланъ всегда добросовъстенъ; многочисленныя цитаты и ссылки, тъмъ болъе важныя, чѣмъ менѣе извѣстны п доступны источники, въ нихъ приводимые, даютъ возможность повърить каждое показаніе историка. Другая особенность Л. Блана, также драгоциная, заключается въ томъ, что онъ не игнорируетъ своихъ предшественниковъ, не избъгаетъ критическаго отношенія къ нимъ, а напротивъ того, вступаетъ въ полемику каждый разъ, когда расходится съ ними по какому-нибудь серьезному вопросу. Вторая половина книги уступаетъ первой; въ послѣднихъ главахъ, обнимающихъ собою исторію Конвента послѣ 9-го термидора, замѣтна усталость и торопливость, — но это еще не значитъ, чтобы онъ были лишены достоинства и интереса. Со временемъ, при больщемъ распространеніи историческихъ знаній, переводъ Л. Блана на русскій языкъ или по крайней мъръ подробное извлечение изъ него будетъ отличнымъ пріобрѣтеніемъ для русской публики. Мы надѣемся, что переводъ Минье ускоритъ наступление этого времени, во всякомъ случат еще довольно отдаленнаго.

Сочиненія Ламартина, Мишле и Л. Блана носять на себѣ явные слѣды революціоннаго энтузіазма, овладѣвшаго Франціей передь 1848 г.; "Исторія Національнаго Конвента", Баранта, служить выраженіемь реакцій, наступившей въ началѣ пятидесятыхь годовь. Баранть старается быть спокойнымь и объективнымь; но спокойствіе его переходить въ безжизненность и сухость, сквозь объективность проглядываеть какая-то старческая, брюзгливая антипатія къ революціонной эпохѣ. Пренія Національнаго Конвента изложены у Баранта довольно обстоятельно и полно; но этимъ и ограничивается значеніе его книги. Застой, водворившійся послѣ декабрьскаго переворота въ умственной

жизни Франціи, былъ нарушенъ въ 1856 г. "Старымъ порядкомъ и революціей" Токвиля, этимъ глубокимъ и страстнымъ протестомъ противъ абсолютизма и нравственной летаргін, во имя жизни, движенія и свободы. Токвиль успѣлъ написать только введеніе къ исторіи революціи; но свѣтъ, брошенный имъ на ея причины, не могъ не отразиться и на общемъ пониманіп ея. Отчасти подъ вліяніемъ Токвиля, отчасти вслѣдствіе общаго пробужденія умовъ, изученіе революцін возобновплось, послѣ 1860 г., съ новою сплой; но дѣятельность историковъ сосредоточилась преимущественно на собраніи матеріаловъ и на составленіи монографій, спеціальныхъ изследованій объ отдёльныхъ лицахъ или отдёльныхъ событіяхъ революціонной эпохи. Недоставало сочиненія, которое, возвысившись надъ частностями, воспользовалось бы всёмъ сдёланнымъ до сихъ поръ, всёми опытами послёдняго времени, чтобы установить новую точку зрѣнія на революцію. Этотъ недостатокъ восполненъ сочинениемъ Эдгара Кине: "La Révolution", вышедшимъ въ свётъ въ конце прошедшаго года. По глубине мысли, по оригинальности взглядовъ, по искренности чувства, по мастерству изложенія книга Кине можеть быть поставлена наряду съ лучшими произведеніями французской исторической литературы. Для Кине не существуетъ другаго кумира, кромъ свободы и человъческаго достоинства. Онъ не поклоняется безусловно ни одному изъ д'ятелей революціи, не осуждаетъ безусловно ни одного изъ нихъ; сочинение его не имъетъ ничего общаго ни съ обвинительнымъ актомъ, ни съ защитительною рачью. Онъ соединяеть въ себа проницательность историка, раскрывающаго неизбѣжную связь событій, съ строгостью моралиста, для котораго зло не перестаеть быть зломъ, чёмь бы ни было вызвано оно. Никто, даже Токвиль, не содѣйствовалъ такъ сильно опроверженію парадокса, видящаго въ гражданскомъ равенствѣ — послѣднее слово революціи, въ плебейской диктатуръ – полное осуществление ея; никто не оцениль такъ правильно и такъ метко всю важность роли, которую играла свобода въ переворотъ 1789 г. Никто не отръшился такъ полно отъ революціонныхъ предразсудковъ, оставаясь вмёстё съ тёмь до такой степени вёрнымъ духу революцін. Главный недостатокъ Кине-узкій, нѣсколько рутинный взглядъ на соціальные вопросы. При всёхъ достоинствахъ своихъ, книга Кине не можетъ, однако, замънить собою ни одного изъ прежде названныхъ нами сочиненій; она заключаетъ въ себъ, собственно говоря, не исторію революцін,

а философскій взглядъ на эту исторію. О фактической полноть Кине заботится еще гораздо меньше, чѣмъ Зибель; онъ говорить только о тѣхъ событіяхъ, которыя необходимы для развитія его мысли. Вполнѣ понятнымъ, поэтому, Кине можеть быть только для тѣхъ, кто уже знакомъ, и знакомъ довольно хорошо, съ исторіей революціонной эпохи. Извлеченіями изъ Кине, помѣщаемыми въ концѣ книги, мы желали дать понятіе о манерѣ этого писателя, о характеристическихъ его свойствахъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ дополнить разсказъ Минье по иѣкоторымъ пунктамъ, особенно важнымъ и интереснымъ.

Изъ нефранцузскихъ сочиненій о революціи 1789 г. заслуживаетъ вниманія, кромѣ Зибеля, только "The french revolution", Карлейля. Книга Карлейля написана съ его обыкновеннымъ талантомъ, но объ изученіи, на основаніи ея, французской революціи не можеть быть и рѣчи. Ея характерь болѣе лирическій, чѣмъ историческій; это пѣснь о революціп, то торжественная, то печальная, то проническая; это поэма, сюжетъ которой заимствованъ изъ исторіп. Въ картинъ, которую представляетъ намъ Карлейль, вездъ разлито движеніе, вездѣ кипитъ жизнь-но это жизнь, созданная воображеніемъ автора, расцвъченная цвътами его фантазін, върная, можетъ быть, исихологически, но едва ли сходная съ дъйствительностью. Карлейль ненавидить или любить своихъ героевъ чисто личнымъ чувствомъ, бранитъ и поучаетъ ихъ, даетъ имъ прозвища (Лафайетъ - Спиціонъ Американскій), угадываетъ ихъ мысли, вступаетъ съ ними въ споръ, требуетъ отъ нихъ отчета, преследуетъ ихъ язвительными насмешками. "Скажи, о побъдоносный Ламбескъ", восклицаетъ онъ напримёръ, "зачёмъ ты не гонишься за толною по аллеямъ тюльерійскаго сада?" — "Мопу, хмурь твои мрачныя брови и смотри хорошенько твонми крысыми глазами!"-,,На что ты разсчитываешь, Флессель? Кошка можеть пграть съ пленною мышью; но развѣ ты не знаешь, что опасно играть съ бѣшенымъ нащональным тигром в." Даже название главъ-, Мыльные пузыри", "Брезе-Меркурій", "Броли-богъ войны" - носятъ на себъ слъды капризнаго остроумія Карлейля. Вся его книгапостоянный фейерверкъ, иногда освъщающій событія поразительно-яркимъ свѣтомъ, но утомляющій, почти ослѣпляющій читателя именно непрерывностью своею. Карлейля не безъ основанія сравнивають съ Мишле; у обоихъ таже искусственность, таже парадоксальность, не исключающая, отъ времени до времени, проблесковъ геніальной мысли. Къ книгъ Минье

сочиненіе Карлейля относится—позволяемъ себѣ это сравненіе, потому что оно служитъ вполнѣ вѣрнымъ выраженіемъ нашей мысли,—какъ роскошный дессертъ къ насущному хлѣбу.

Въ сочиненіи Минье есть неполноты и пробѣлы, зависящіе отчасти отъ плана, которому слѣдовалъ писатель, отчасти отъ недостаточности матеріаловъ, которыми располагала въ то время историческая наука. Восполнить всѣ эти пробѣлы, значило бы предложить читателямъ не переводъ, а передѣлку книги Минье. Они не нарушаютъ общей гармоніи разсказа, и оставляя неразъясненной ту или другую сторону событій, почти нигдѣ не даютъ ложнаго понятія о нихъ. Мы ограничимся, поэтому, немногими замѣчаніями, главная цѣль которыхъ— указать читателямъ, гдѣ именно они могутъ найти недостающее у Минье или повѣрить неточно изложенное имъ. Въ настоящей статъѣ мы не выйдемъ за предѣлы той эпохи, которую обнимаетъ собою первый томъ Минье; замѣчанія, относящіяся къ позднѣйшимъ годамъ революціи, будутъ включены нами въ составъ второго тома.

Введеніе въ исторію революціи составляеть, можеть быть, задачу болѣе трудную, нежели самая исторія революціи. "Исторія" — говорить Л. Блань въ предисловін къ своей книгъ, - "не начинается и не оканчивается нигдъ". Къ революцін 1789 г. эти слова примѣняются какъ нельзя лучше. Переворотъ, до такой степени громадный, приготовлялся не годами, а цѣлыми вѣками. Какъ провести черту между событіями, соединенными и не соединенными съ нимъ живою, внутреннею связью? На чемъ остановиться, переходя отъ ближайшихъ причинъ его къ причинамъ болѣе отдаленнымъ? Несправедливо было бы, поэтому, упрекать историка, начинающаго свой разсказъ прямо съ первыхъ вснышекъ или съ первыхъ признаковъ движенія. Объяснить причины революцінэто трудъ совершенно самостоятельный, огромный, никъмъ еще неисполненный до сихъ поръ въ полномъ его объемъ. Токвиль посвятиль ему нѣсколько лѣть своей жизни — и успълъ окончить только одну небольшую часть его. Онъ возстановляетъ передъ нами, съ неподражаемымъ искусствомъ, административное и сословное устройство старой монархіи, характеризуеть, въ главныхъ чертахъ, вліяніе этого устройства на умственную жизнь французовъ, разъясняетъ значение реформъ, предпринятыхъ и совершенныхъ Людовикомъ XVIно оставляеть въ сторонѣ развитіе идей, достигшихъ господства въ XVIII вѣкѣ, постепенное образованіе учрежденій, съ

которыми должны были вступить въ борьбу эти идеи. Л. Бланъ разработалъ всего больше именно тѣ вопросы, которыхъ не коснулся Токвиль; онъ прослѣдилъ идею политической свободы до общинъ среднихъ въковъ, идею протеста – до Гусса, но не исчерпалъ и не могъ исчерпать безконечнаго богатства матеріаловъ, едва затронутыхъ до него. Знбель игнорируетъ почти совершенно умственное движеніе, предшествовавшее революцін, но изучаетъ довольно внимательно ея ближайшія экономическія причины и даеть драгоцѣнныя статистическія свѣдѣнія о поземельной собственности во Франціи до 1789 г., о распредѣленін ея между крупными и мелкими землевладѣльцами, о положеніи крестьянъ и рабочихъ, и наконецъ о бюджеть, въ томъ видь, въ какомъ застала его революція. У этихъ трехъ писателей (Токвиля, Зибеля и Л. Блана), вмѣстѣ взятыхъ, можно найти все то, о чемъ умалчиваетъ Минье, спѣша къ открытію Генеральныхъ Штатовъ. Довольно подробно Минье излагаеть только попытки реформъ, сдъланныя при Людовикѣ XVI, предпославъ имъ самый краткій обзоръ положенія Францін въ моменть воцаренія этого государя. Нельзя не замътить однако, что этотъ обзоръ начертанъ мастерскою рукою. Минье обладаетъ искусствомъ выражать множество мыслей въ немногихъ словахъ-и это искусство нигдѣ не проявляется такъ ярко, какъ на первыхъ страницахъ его исторіи. Говоря, напримѣръ, о контрастѣ между политическимъ безправіемъ дворянъ п феодальными преимуществами ихъ, Минье пролагаетъ дорогу извъстной теоріи Токвиля о причинахъ упадка французскаго дворянства, въ противоположность могуществу англійской аристократін \*).

Знаменитыя слова Мирабо, произнесенныя въ засѣданіп 23 іюня, считались достовѣрнымъ историческимъ фак томъ, пока Л. Бланъ не заявилъ сомнѣнія въ подлинности ихъ. Онъ указалъ на то, что въ современныхъ источникахъ — въ Монитерѣ, въ мемуарахъ Бальи, въ газетѣ Баррера, бывшаго членомъ собранія, въ отчетѣ, данномъ самимъ Мирабо избирателямъ своимъ — слова Мирабо приведены въ другой

<sup>\*)</sup> Изъ числа сочиненій, не относящихся спеціально къ исторіи французской революців, но могущихъ дать понятіе объ умственномъ движенів, предшествовавшемъ ей, назовемъ "Исторію XVIII вѣка", Шлоссера, "Исторію всеобщей литературы XVIII вѣка", Геттнера (т. II), переведенную недавно на
русскій языкъ, и въ особенности "Исторію ідпвилизаців въ Англіп", Бокля
(т. I). Глава, посвященная Боклемъ изложенію причинъ французской революців, принадлежитъ къ числу самыхъ замѣчательныхъ отдѣловъ его книги.

формъ, гораздо менъе ръзкой и сильной. "Если вамъ поручено вывести насъ отсюда", — сказалъ онъ оберъ-церемоніймейстеру Брезе, — "вамъ придется употребить вооруженную силу, потому что мы не разойдемся до тъхъ поръ, пока насъ не разгонять штыками". Восклицанія: "Гдѣ же враги націп?"— "Ужъ не Катилина ли подъ стѣнами нашего города?" - "Подите и скажите вашему господину, что мы здёсь по волё народа"-принадлежать по мнѣнію Л. Блана, къ числу вымысловъ, переходящихъ отъ одного историка къ другому именно вследствіе эффектности ихъ. Между темъ, они могуть дать ложное понятіе о духѣ, господствовавшемъ въ то время въ рядахъ Учредительнаго Собранія. Среднее сословіе, вступивъ въ борьбу съ дворянствомъ и духовенствомъ, не хотъло усложнять своего положенія открытымъ разрывомъ съ короной. Преданное королю по убъжденію и по привычкъ, оно желало ограниченія монархической власти, а не ниспроверженія ея; оно сознавало, что скоро будеть нуждаться въ ней, какъ въ орудін противъ народа. Мирабо раздѣлялъ, въ этомъ отношенін, чувства буржуазін, и слова, обращенныя имъ къ Брезе, не могли имъть анти-монархическаго характера, напрасно прицисываемаго имъ. Это мнѣніе Л. Блана кажется намъ весьма близкимъ къ истинъ.

Событія, происходившія между 14 іюля и 5 октября 1789 г., изложены у Минье не совстмъ полно. Онъ говоритъ почти исключительно о томъ, что дёлалось въ это время въ средё Учредительнаго Собранія. Волненіямъ въ провинціяхъ, вызвавшимъ ночь 4 августа, онъ посвящаетъ только одну страницу, о безпорядкахъ въ Парижѣ упоминаетъ также лишь мимоходомъ. Всего подробнѣе какъ тѣ, такъ и другіе описаны у Л. Блана; короткій, но рельефный обзоръ пхъ можно найти у Зибеля, впадающаго при этомъ только въ одну, привычную ему ошибку. Онъ слишкомъ расположенъ върпть всъмъ извъстіямъ, ищущимъ мотивы революціонныхъ увлеченій въ побужденіяхъ чисто личныхъ, въ страстяхъ мелкихъ или грязныхъ. Онъ утверждаетъ, напримъръ, что въ убійствъ Фулона и Бертье участвовали подкупленныя къ тому лица, -- но забываетъ объяснить, къмъ именно они были подкуплены и съ какою цёлью. Лун Бланъ ошибается, съ своей стороны, когда видитъ въ первыхъ мърахъ Учредительнаго Собранія по поводу парижскихъ безпорядковъ, признакъ начинающейся борьбы между эгонзмомъ средняго сословія и болѣе широкими стремленіями друзей народа. Контрастъ между индивидуализмомъ и

братствомъ—если и допустить, вмѣстѣ съ Л. Бланомъ, что вокругъ него вертится вся революція—возникъ во всякомъ случаѣ гораздо позже. До половины 1791 г., среднее сословіе не переставало идти рука объ руку съ народомъ.

Декларація правъ человѣка, принятая Учредительнымъ Собраніемъ по предложенію Лафайета, напечатана вполнѣ у Л. Блана, въ четвертой главѣ второй книги. Почти всѣ историки революціи видять въ ней необходимое начало великаго дъла, предстоявшаго Учредительному Собранію, необходимую основу дальнъйшихъ работъ его; Минье называетъ ее скрижалью новаго закона, водворившаго право во имя челов вчества. Противъ этого общепринятаго мижнія возсталь Зибель. Онъ не признаетъ политическихъ правъ, прирожденныхъ человъку и общихъ для всъхъ народовъ. Политическія права пріобрѣтаются, по его мнѣнію, не пначе, какъ въ обществѣ, и должны принадлежать только тёмъ, кто способенъ пользоваться ими. Провозглашение правъ человъка ведеть къ анархін или къ деспотизму массы надъ личностью; оно не совмѣстно ни съ истиннымъ либерализмомъ, ни съ правильно устроенною демократіей. Демократія предполагаеть подчиненіе народа избраннымъ представителямъ его; декларація правъ не хочетъ знать никакого подчиненія и отвергаетъ власть законодательнаго собранія наравий съ властью отдильнаго лица. Этотъ взглядъ на декларацію правъ очевидно основанъ на софизмъ, но заслуживаетъ вниманія, какъ выраженіе доктрины, одинаково замѣчательной и по таланту представителей ея, и по вліянію, которое она имфеть на политическую жизнь Германін.

По мнѣнію Минье, возмущеніе 5 и 6 октября было истиннымъ народнымъ движеніемъ; напрасно было бы искать для него какихъ-инбудь тайныхъ причинъ или приписывать его скрытымъ интригамъ. Этого же мнѣнія держатся, между прочимъ, и Тьеръ, и Л. Бланъ. Историки, враждебные революціи, утверждають, наобороть, что походъ на Версаль былъ результатомъ заранѣе обдуманнаго илана, составителемъ котораго считаютъ обыкновенно герцога Орлеанскаго. Зибель смотритъ на этотъ вопросъ совершенно иначе, чѣмъ предшественники его. Онъ допускаетъ, что нѣкоторые изъ предводителей толны были на жалованъѣ у герцога Орлеанскаго (хотя и не приводитъ тому рѣшительно инкакихъ доказательствъ); но главную иниціативу движенія и верховное руководство имъ онъ приписываєть Лафайету. Переѣздъ короля изъ Версаля въ Па-

рижъ не былъ въ интересахъ герцога Орлеанскаго; открыть ему дорогу къ власти могло только удаленіе короля, насильственное или добровольное. Лафайетъ, располагая всѣми силами національной гвардіи, былъ въ это время господиномъ столицы: поселяясь въ Парижѣ, король долженъ былъ подшасть подъ вліяніе Лафайета и этимъ довершить могущество его. Отсюда народная демонстрація, устроенная или по крайней мѣрѣ допущенная Лафайетомъ, чтобы напугать короля и побудить его къ возвращеню въ столицу. Фактическія данныя, приводимыя Зибелемъ въ подтвержденіе этого взгляда, не лишены нѣкоторой силы; но въ заключеніяхъ, которыя онъ изъ нихъ выводитъ, замѣтно всегдашнее недовѣріе его къ народу, желаніе въ немъ ничто иное, какъ орудіе въ рукахъ честолюбщевъ и интригановъ.

Переписка между Мирабо и де-ла-Маркомъ, обнаружившая всѣ сношенія Мирабо съ Людовикомъ XVI, не была еще извъстна въ то время, когда писалъ Минье. Не смотря на то, Минье оцфиилъ довольно вфрно двойную роль, которую игралъ Мирабо. "Цёль Мирабо", говорить онъ въ одномъ мёстё, "заключалась въ томъ, чтобы склонить дворъ на сторону революцін, а не въ томъ, чтобы предать революцію двору" "Въ головъ Мирабо" — сказано нъсколько дальше — "таились обширные планы: онъ хотёлъ укрёпить тронъ и упрочить революцію — двѣ вещи весьма трудныя въ тогдашнее время". Къ такому же точно выводу о цѣляхъ Мирабо приходитъ и Кине, въ блестящей, краснорфчивой характеристикф великаго трибуна, приводимой нами въ концъ книги. Подробности переговоровъ между дворомъ и Мирабо всего полнѣе изложены Луп Бланомъ: вліяніе ихъ на рѣшенія Учредительнаго Собранія всего лучше выставлено на видъ у Зибеля. Онъ показываетъ намъ, какимъ образомъ Мирабо, надъясь достигнуть власти, два раза (въ ноябрѣ 1789 и октябрѣ 1790) проводилъ мѣры, необходимыя для укрѣпленія ея-и обманутый въ своихъ надеждахъ, оба раза видълъ извращение этихъ мъръ въ рукахъ неспособныхъ министровъ. Смерть Мирабо представляется Зибелю послѣднимъ, рѣшительнымъ ударомъ для монархіи и для законнаго порядка во Францін.

Минье, какъ и Тьеръ, оправдываетъ образъ дѣйствій Бальн и національной гвардін 17 іюля 1791 г., во время кровопролитія на Марсовомъ полѣ. Онъ говоритъ, что толпа была приглашена разойтись, но отказалась послѣдовать этому приглашенію, и что употребленіе силы было печальною необходи-

мостью, вызванною самимъ народомъ \*). Противъ этого взгляда возстаютъ Мишле и въ особенности Л. Бланъ. Послъдній старается доказать, что собраніе на Марсовомъ полъ имъло совершенно миролюбивый и законный характеръ, что національная гвардія—или по крайней мъръ значительная часть ея—двинулась на Марсово поле съ предвзятымъ намъреніемъ разсъять народъ вооруженной силой; что приглашенія разойтись, требуемыя закономъ, сдъланы не были, и достаточнаго повода къ открытію огня не представлялось. Кровавая стычка 17 іюля была сигналомъ открытаго разрыва между конституціонистами и радикалами; вопросъ о настоящемъ характеръ ея не лишенъ, поэтому, историческаго интереса, и мы сочли нужнымъ упомянуть, по крайней мъръ мимоходомъ, о различныхъ способахъ разръшенія его.

Говоря объ отношеніяхъ Европы къ французской революціи, Минье предполагаетъ, что война съ революціонной Франціей была съ самаго начала дёломъ рёшеннымъ для европейскихъ государей. Читая его, можно подумать, что коалиція образовалась безъ затрудненій, безъ колебаній, что она тотчасъ же обняла собою всѣ государства Европы и преднамѣренно, систематически вызвала Францію на открытіе военныхъ дѣйствій. Перечисляя державы, вошедшія въ составъ коалиціи, Минье называеть Англію и Россію рядомъ съ Швеціей и Пруссіей, какъ будто бы онѣ дѣйствовали противъ Франціи общими сплами и въ одно время. На самомъ дълъ Англія присоединилась къ коалиціи только тогда, когда Швеція, за смертью Густава III, уже не участвовала въ ней; Россія примкнула къ союзу еще позже, когда Пруссія уже заключила съ Франціей мпрный договоръ въ Базелъ. По словамъ Минье, ненависть къ Франціи сблизила Пруссію съ Австріей и заставила ихъ забыть о враждъ, еще недавно ихъ раздълявшей. На самомъ дълъ эта вражда не прекращалась ни на одну минуту, и еще лѣтомъ 1792 г. послѣ объявленія войны со стороны Франціи, Фридрихъ-Вильгельмъ II былъ на краю новаго разрыва съ Австріей. Союзъ великихъ германскихъ державъ продолжался, de facto, не болъе года и никогда не былъ чистосердеченъ; онъ постоянно расходились между собою не только насчетъ цълей, но и насчетъ средствъ, и это разногласіе имъло огромное

<sup>\*)</sup> Зибель идеть еще гораздо дальше и обвиняеть руководителей Учредительнаго Собранія въ политической неспособности, за то что они не воспользовались своей победой для закрытія клубовъ и запрещенія оппозиціонныхъ журналовъ.

вліяніе на ходъ военныхъ дѣйствій. Въ глазахъ Минье, вражда государей противъ народа положила конецъ враждѣ государей между собою. Съ этимъ митиемъ едва ли можно согласиться; новая опасность не прекратила ни старыхъ стремленій, ни старыхъ раздоровъ и несогласій. Чтобы убъдиться въ этомъ, стоитъ только припомнить исторію европейской дипломатіи во время двухъ последнихъ разделовъ Польши. Съ точки зренія Минье не можеть быть никакого сомнтнія въ томъ, что наступательная роль въ революціонной войнѣ принадлежала Европѣ, а не Францін; но изследованія поздивішихъ историковъ, въ особенности Зибеля, представляють этоть вопрось въ совершенно другомъ свътъ. Они показываютъ, что императоръ Леопольдъ хотълъ сохраненія мира; что преемникъ его Францъ, хотя и бол ве расположенный къ войн не р вшился бы начать ее самъ въ первые мѣсяцы своего царствованія; что Фридрихъ-Вильгельмъ II, побуждаемый монархическимъ чувствомъ и какой-то неясной, неопредъленной жаждой подвиговъ и славы, желалъ войны, но инкогда не предпринялъ бы ея одинъ, безъ Австрін; что посижшное объявленіе войны было дёломъ партій, господствовавшихъ тогда во Францій-т. е. той группы конституціонистовъ, которою руководили Нарбоннъ и Лафайетъ, а потомъ Жиронда и Дюмурье. Отмѣтимъ еще одну ошибку, въ которую впалъ Минье (она исправлена Л. Бланомъ): австрійская нота, послужившая непосредственнымъ поводомъ къ войнѣ, требовала не возстановленія порядка вещей, существовавшаго до 23 іюня 1789 г. (т. е. посословнаго голосованія и привилегій дворянства и духовенства), а принятія такихъ мфръ къ укръпленію правительственной власти, которыя могли бы обезпечить безопасность Европы. Различіе между этими требованіями огромное, такъ какъ послѣднее могло быть удовлетворено уступкой чисто формальнаго свойства. Правда, и оно содержало въ себъ косвенную попытку вмъщательства во внутреннія д'єла Францін; но оно не предписывало ей законовъ и не вынуждало ее безусловно къ разрыву снощеній, еще ментекъ войнѣ съ Австріей. Минье, какъ и слѣдовало ожидать, оправдываетъ объявление войны и даже не жалѣетъ о немъ, забывая, въ какой тёсной связи оно состоить съ послёдующими бѣдствіями Франціп. Упоенный, подобно большинству французовъ, славою побъдъ и завоеваній, длинный рядъ которыхъ былъ открытъ въ 1792 г., Минье упускаетъ изъ виду, что они извратили ходъ революціи и привели къ 18-му брюмера, къ имперін, къ катастрофамъ 1812—15 г. Утверждать,

DARVILLE ... TOTAL

m. files

какъ это делаетъ Минье, что война укрепила революцію, значить впадать въ колоссальное заблуждение тъхъ, кто видитъ въ Наполеонъ 1 воплощение началъ 1789 года.

Минье не высказываетъ прямо и опредъленно своего мнънія о декретахъ, направленныхъ противъ эмиграцін; такъ же уклончиво отзываются о нихъ многіе другіе историки революціи, напримъръ Тьеръ и Л. Бланъ. Причины этой уклончивости весьма понятны. Декреты объ эмигрантахъ нарушаютъ свободу переселенія-одно изъ самыхъ существенныхъ правъ гражданина въ свободномъ государствъ, и этого не могутъ не сознавать историки, преданные свободѣ; съ другой стороны, необходимость строгихъ мфръ противъ эмиграціи принадлежитъ къ числу революціонныхъ традицій, всего сильнѣе укоренившихся во Францін-и Минье, Тьеръ, Л. Бланъ не рѣшаются отрицать ее прямо и открыто. Кине первый подошелъ къ вопросу безъ всякихъ предубѣжденій, съ полною независимостью мыслии доказаль, что насильственныя міры противь эмиграціи были не только несправедливы, но и безполезны, даже вредны для революцін (т. І, кн. VIII, гл. 6). Эмигранты, оставляя Францію, теряли возможность бороться противъ движенія на той почвѣ, на которой они дѣйствительно могли быть для него опасны, и инсходили на степень безсильныхъ и презрънныхъ сателлитовъ коалицін. Что значилъ принцъ Конде въ сравненін съ Лескюромъ или Ларошжакленомъ, что значилъ весь кобленцскій корпусъ, пропадавшій почти безслъдно среди прусскаго войска, въ сравнении съ толнами возставшихъ вандейцевъ?-Истинный интересъ революціонеровъ требовалъ скорбе поощренія, чёмъ стёсненія эмпграцін.

Сентябрьскія убійства очерчены Минье коротко, но върно, съ указаніемъ главныхъ причинъ и общаго характера ихъ; единственная ошибка его заключается въ томъ, что онъ умолчалъ о роли, которую нгралъ Маратъ въ этомъ воніющемъ дѣлѣ. По важности предмета, мы сочли неизлишнимъ дополнить разсказъ Минье двумя главами изъ Кине, одинаково замъчательными и по изложенію, и по мысли. Мы прибавили къ нимъ характеристику двухъ главныхъ дъятелей въ сентябрьскіе дип-Дантона и Марата, -- также заимствованную изъ Кине. Всего подробиће и обстоятельнће событія сентябрьскихъ дней изложены у Л. Блана, очистившаго исторію ихъ отъ вымысловъ, съ которыми она была смѣшана, и выставившаго на видъ всѣ факты, которые могуть смягчить хоть сколько-нибудь общее впечатлѣніе ужасной картины.

Говоря о д'ятельности Національнаго Конвента со времени провозглашенія республики до казни Людовика XVI, Минье, какъ и въ другихъ мъстахъ своей книги обращаетъ слишкомъ мало вниманія на то, что дёлалось внё собранія, - въ думё, въ клубахъ, въ округахъ, на улицахъ Парижа. Хорошимъ дополненіемъ къ Міінье можетъ служить въ этомъ отношеніи Зибель (книга нятая, гл. 2, 3 и 4), не забывающій изъ-за политики объ экономическихъ и финансовыхъ вопросахъ. Но читая Зибеля, не слѣдуетъ упускать изъ виду особенность, уже указанную нами-его привычку объяснять событія не столько общими причинами, сколько разсчетами и чувствами отдъльныхъ лицъ. Мы находимъ у него, напримъръ, тотъ питересный и мало извъстный фактъ, что марсельцы, вызванные въ Парижъ Жирондой и долго служившие ея опорой противъ парижанъ, перешли около половины января на сторону якобинцевъ. По мнѣнію Зпбеля, это рѣшило участь Людовика XVI. Жирондисты, лишенные всякой матеріальной поддержки и объятые страхомъ, перестали противиться горъ и подали голосъ за казнь короля. Цёною его жизни они купили свою собственную безопасность. - Подобными соображеніями руководились, можетъ быть, некоторые изъ умеренныхъ членовъ Конвента; но выводить изъ нихъ образъ дѣйствій всей Жиронды, значить забывать и предъидущую, и послёдующую деятельность этой партіи. Какъ совмѣстить трусливость, выказанную жирондистами-по словамъ Зибеля, -въ январъ 1793 г.. съ героизмомъ, обнаруженнымъ ими въ мат и іюнт того же года?

Исторія, въ глазахъ Минье, представляєть собою какъ бы рядъ силлогизмовъ, съ заключеніями, непзбѣжно вытекающими изъ посылокъ, или лучше сказать заранъе содержащимися въ шіхъ. Еслибы Минье разумѣлъ подъ этимъ только логическую послѣдовательность событій, только необходимую внутреннюю связь между ними, — онъ высказалъ бы мысль, которая все больше и больше пріобрѣтаетъ права гражданства въ современной исторической наукъ; но онъ пдетъ дальше и предполагаетъ, что въ фактахъ, слъдующихъ другъ за другомъ, есть какой-то предустановленный порядокъ, что первое звено цѣпи уже опредѣляеть собою всѣ остальныя. Онъ упускаетъ изъ виду, что на образованіе дальнѣйшихъ звеньевъ вліяютъ, кромъ первоначальнаго звена, и другія причины, возникающія не вдругъ, а постепенно, и что не зная этихъ причинъ, нельзя знать ни направленія, ни свойства цёлой цёпи. Односторонпость взгляда, котораго держится Минье, выражается всего

яснъе въ заключенін пятой главы, содержащемъ въ себъ ретроспективный обзоръ дѣятельности Законодательнаго Собранія. "Представимъ себѣ", говоритъ Минье, "государство только что выдержавшее серьозный кризисъ: абсолютная власть существовавшая въ немъ, подверглась ограниченіямъ; привиллегированные классы потеряли свое господствующее положеніе: народъ, давно уже свободный умственно, но лишенный политическихъ правъ, былъ поставленъ въ необходимость завоевать ихъ собственной иниціативой. Правительство, сначала противившееся революцін, подчинилось ей, но привилегированные классы не перестають бороться съ нею. Какое заключение можно извлечь изъ этихъ посылокъ?" Указавъ такимъ образомъ существенныя черты положенія Францін въ 1791 г., Мишье выводить изъ нихъ a priori, путемъ дедуктивнымъ, всф мфры Законодательнаго Собранія, всф столкновенія его съ дворянствомъ, духовенствомъ и короной, всѣ рѣшенія эмиграцін и иностранныхъ державъ, и наконецъ послѣднюю борьбу между законнымъ порядкомъ вещей и революціей (10 августа). Не значить ли это возводить на степень закона не только общій ходъ событій, но и подробное развитіе ихъ, зависящее отъ столькихъ разнообразныхъ обстоятельствъ? Если забыть на минуту объ историческихъ фактахъ и разсматривать посылки, выставленныя Минье, совершенно отвлеченно, онъ могутъ привести только къ одному заключенію, и то не вполнъ положительному, -- что между правительствомъ и народомъ, поставленными въ такія условія, непремѣнно должна была вспыхнуть новая борьба, болбе ожесточенная, чемъ первая. Опредълять, на основаніи этихъ посылокъ, что дворянство должно было эмигрировать, а духовенство — остаться въ предълахъ государства, что иностранныя державы должны были вступить въ союзъ противъ революцін, а революція — объявить войну имъ, и т. д., значитъ тъщить себя пророчествами post facto, лишенными всякаго серьознаго значенія. Въ этомъ заключается одна изъ слабыхъ сторонъ историческаго фатализма. У Минье фатализмъ сдерживается, впрочемъ, историческимъ тактомъ и чувствомъ справедливости, и не доводитъ его до индифферентизма и поклоненія успѣху—главнаго камня преткновенія этой системы. Въ свое время историческій взглядъ Минье принесъ большую нользу, какъ реакція противъ мивній, видввишхъ въ исторіи только произволъ или случайность, какъ переходъ къ раціонализму, стремящемуся теперь къ господству въ исторической наукт.

Глава сочиненія Минье, обнимающая собою періодъ времени съ 1793-го до 1814-го года, отличается всѣми достоинствами и недостатками, которые были указаны нами себѣ сжатый, ясный очеркъ выше. Она заключаетъ въ п спокойную оцънку событій, ознаменовавшихъ переходъ оть крайней демократін къ умъренной республикъ, республики къ военному деспотизму. Междоусобныя распри п государственные перевороты, военныя дъйствія и мирные переговоры излагаются подробиве, чвмъ законодательныя работы, чёмъ движеніе внутренней народной жизни; въ характеристику фактовъ и лицъ входитъ почти всегда извъстная доля фатализма. Односторонность, неполнота изложенія замътны во второй части больше, чёмъ въ первой. Говоря объ учредительномъ собранін, Минье напиралъ въ особенности на борьбу партій, изъ которыхъ оно состояло, но не оставлялъ безъ вниманія и реформъ, имъ произведенныхъ; говоря о конвентъ, онъ почти вовсе упускаетъ изъ виду преобразовательную дъятельность его. Прочитавъ Минье, можно подумать, что конвентъ, въ продолжение трехлътней своей жизни, занимался только мфрами общественной безопасности, самонстребленіемъ п составленіемъ двухъ конституцій (1793 и 1795 г.), изъ которыхъ одна никогда не была введена въ дъйствіе, а другая положила конецъ существованію конвента. Такое заключеніе было бы весьма ошибочно; изъ числа работъ, предпринятыхъ конвентомъ, немногія были приведены къ окончанію, облечены въ форму положительныхъ законовъ и вдвинуты въ рамку государственнаго устройства, какъ прочная составная часть его; но за то онъ послужили основаніемъ, исходнымъ пунктомъ дальнъйшихъ трудовъ, сохраняющихъ свое значеніе и до настоящаго времени. Законодательныя попытки конвента состоять въ тёснёйшей связи съ законодательными памятниками наполеоновской эпохи. Главныя начала гражданскаго кодекса, до сихъ поръ дѣйствующаго во Франціи подъ именемъ наполеоновскаго, были установлены конвентомъ, и въ окончательной редакцін его принимали участіе тъже самыя лица, которыя трудились надъ нимъ въ 1793-95 г. Болъе обстоятельныя свёдёнія объ этомъ предметё читатели найдуть въ отрывкахъ изъ сочиненія Кине, пом'єщенныхъ нами въ конц'є книги. Съ другой стороны, въ сужденіяхъ Минье о террорѣ, о Робеспьерѣ, о 18-мъ брюмера наклонность къ фатализму проявляется далеко не такъ сильно, какъ въ сужденіяхъ его о первыхъ потрясеніяхъ революцін. Минье не впадаетъ въ

ошибку нѣкоторыхъ позднѣйшихъ историковъ революціи (въ особенности Луп Блана): онъ не старается оправдать террористовъ подъ предлогомъ услугъ, оказанныхъ ими Франціи. Онъ не утверждаетъ подобно Тьеру, что казнь Дантона была какъ бы необходимымъ дополненіемъ казни Гебера, и не видить общественнаго бъдствія въ паденіи Робеспьера. Превосходныя страницы, въ которыхъ Кине доказываетъ безплодность террора, безвыходность его, невозможность перехода отъ казней къ свободъ, составляютъ какъ бы подробное развитіе мыслей, мимоходомъ высказанныхъ Минье главѣ ІХ-ой). Иногда, впрочемъ, Минье противорѣчитъ самъ себъ; такъ напримъръ, онъ предполагаетъ, что торжество Робеспьера, какъ и паденіе его, положило бы конецъ господству гильотины. Нѣтъ, съ того пути, по которому шелъ Робеспьеръ, возвращение немыслимо; кровь, пролитая имъ или съ его согласія, не могла быть забыта ни имъ самимъ, ни другими. Законный порядокъ вещей не могъ быть основанъ тѣми руками, которыя создали революціонный трибуналъ и законъ 22-го преріаля. "Дайте Робеспьеру еще нѣсколько мѣсяцевъ неограниченной власти", — говоритъ Кине, — "онъ воспользовался бы ими только для того, чтобы послать на эшафотъ Колло-д'Эрбуа, Бильо-Варенна, Карно, Бурдона; онъ остался бы еще болъе одинокимъ, въ еще большей зависимости отъ тъхъ, кто ненавидълъ не только его личность, но п его систему". Эти слова содержать въ себъ самый тяжкій приговоръ надъ всею дъятельностью Робеспьера. Неотразимая логика Кине не оставила камня на камнъ въ томъ пьедесталъ, на которомъ стоитъ Робеспьеръ въ сочинении Л. Блана.

Катастрофа 31-го мая, имѣвшая такое громадное и такое пагубное вліяніе на ходъ революціп, возбуждаєть въ Минье чувство сожалѣнія тѣмъ болѣе сильное, что онъ отдаєть справедливость всѣмъ свѣтлымъ сторонамъ Жиронды; но онъ не вѣритъ, чтобы жирондисты могли спасти революцію, и считаєть паденіе ихъ необходимымъ для торжества республики надъ внѣшними и внутренними ея врагами. "Справедливыми законами", спрашиваєть Минье, "могли ли бы жирондисты достигнуть того, что сдѣлала Гора насильственными мѣрами? Могли ли бы они побѣдить иностранныхъ враговъ безъ фанатизма, подавить партіп, не наводя страха, прокормить армію безъ обязательної таксы на хлѣбъ? Если бы 31-е мая приняло обороть противоположный, то уже тогда наступило бы все совершившееся позже—замедленіе революціонной дѣятельности, уси-

ленныя нападенія Европы, вторичное вооруженіе всёхъ партій, нашествіе союзниковъ и раздробленіе Франціи". Фатализмъ Минье вводить его здёсь въ важную ошибку; событія, слёдующія другь за другомъ, представляются ему проистекающими одно изъ другаго, какъ будто бы отношеніе между причиной и послѣдствіемъ могло быть опредѣлено одною преемственностью фактовъ. Энтузіазмъ, съ которымъ Франція сопротивлялась союзникамъ, не былъ порожденіемъ насильственныхъ мъръ конвента; онъ былъ естественнымъ чувствомъ народа, отстанвающимъ свою независимость, свою неприкосновенность. Онъ проявляется въ 1792-мъ году съ такою же силой, какъ и въ 1793-мъ и 1794-мъ; солдаты Дюмурье дерутся при Жемманиъ съ такой же отвагой, какъ и солдаты Дюгоммье подъ стѣнами Тулона или солдаты Журдана при Флерюсъ. Если въ первой половинъ 1793 г. французскія армін терпятъ постоянныя неудачи, то причину этого слѣдуетъ искать не въ слабости конвента, руководимаго жирондистами, а во внутреннихъ междоусобіяхъ, главными виновниками которыхъ были монтаньяры. Интриги думы и вражда ея къ Дюмурье, какъ къ другу жирондистовъ, привели къ измѣнѣ этого генерала и ко всёмъ бёдствіямъ, съ нею сопряженнымъ. Геніальныя распоряженія Карно и удачный выборъ генераловъ способствовали побъдамъ гораздо больше, чъмъ всъ приговоры революціоннаго трибунала. Подавить, партін по мижнію Минье, можно было только, устрашивъ ихъ; но развѣ подавленіе партій было необходимо? Развѣ возможно свободное государство безъ партій, развъ однообразіе убъжденій-высшее благо для народа? Развѣ для жирондистовъ не было мѣста рядомъ съ монтаньярами, для дантонистовъ-рядомъ съ приверженцами комитетовъ? Исходя изъ фальшиваго принципа, нельзя не придти къ ошибочнымъ результатамъ; но Минье не всегда послъдователенъ въ своей ошибкѣ, и во многихъ другихъ мѣстахъ его книги нетрудно найти взглядъ совершенно противоположный. Онъ сочувствуетъ, напримъръ "старому Кордельеру" Камилла Демулена; а что такое весь "старый Кордельеръ", какъ не восторженный, краснор учивый протесть противь нетерпимости комитетовъ въ пользу свободы мысли и слова? Безъ 31-го маяутверждаетъ Минье-наступило бы замедленіе революціонной дъятельности, вторичное вооружение всъхъ партій; но факты свидътельствуютъ, наоборотъ, что именно 31-ое мая привело къ вооруженію партій, вызвало междоусобную войну, что терроръ, которому напрасно старались противостать жирондисты,

утомиль народь, заставиль его желать спокойствія больше всего и порядка, и что замедленіе преобразовательной д'ятельности, замѣтное съ 1795 г., произошло именно по винѣ побѣдителей 31-го мая. Торжество Горы было первымъ шагомъ къ возвышенію Бонапарте, и въ этомъ смыслів—первымъ шагомъ къ нашествію 1814-го года. Безъ 31-го мая, безъ событій, послѣдовавшихъ за нимъ, Франція могла бы водворить у себя законный порядокъ, не прибъгая къ помощи военнаго деспотизма, примириться съ Евроной, не возстановляя противъ себя всёхъ правительствъ и всёхъ народовъ. Мы далеки отъ мысли, чтобы всть ужасы террора, всть насильственныя мфры Горы н комитетовъ были неизбъжным послъдствіемъ 31-го мая; относить цѣлый рядъ сложныхъ историческихъ явленій къ одной причинъ, къ одному источнику, значило бы держаться именно той фаталистической системы, которая составляеть слабую сторону Минье. Но съ другой стороны, нельзя отрицать, что паденіе жирондистовъ, положивъ конецъ равновѣсію партій въ средѣ конвента, открыло дорогу къ революціонной диктатурѣ, сдѣлало возможнымъ владычество думы и Робеспьера. Согласно съ Кине, мы видимъ въ 31-мъ мая одинъ изъ самыхъ печальныхъ дней въ исторіи Франціи.

Результаты 31-го мая обнаружились не вдругъ, потому что въ средѣ побѣдителей не было сначала полнаго единодушія. Эта сторона дѣла, едва указанная у Минье, всего лучше выставлена на видъ въ сочинении Зибеля. Въ борьбъ противъ жирондистовъ участвовали всф оттфики крайней демократической партін, начиная съ Дантона и Камилла Демулена до презрѣнныхъ агитаторовъ кордельерскаго клуба. Союзъ, составленный изъ такихъ разнородныхъ элементовъ, не могъ быть продолжителенъ. Дантонъ и его друзья, составлявшіе большинство въ тогдашнемъ комитетъ общественнаго спасенія, желали умфреннаго пользованія побфдой, полюбовнаго соглашенія съ недовольными внутри государства, примиренія хотя съ нѣкоторыми изъ внѣшнихъ враговъ республики. Предводители кордельерскаго клуба-Ру, Леклеръ, Варле-требовали принятія рѣшительныхъ мѣръ въ пользу бѣднаго класса, включенія въ конституцію обязательныхъ цѣнъ на всѣ предметы первой необходимости. 25-го іюня эти требованія были предъявлены конвенту, а 26-го подкрѣплены грабежемъ купеческихъ судовъ на Сенѣ и лавокъ въ сосѣднихъ улицахъ Парижа. Партія Марата и Робеспьера, нгравшая главную роль въ событіяхъ 31-го мая и еще не распавшаяся на свои составныя

части, относилась одинаково враждебно и къ политикъ комитета, и къ притязаніямъ кордельеровъ. Она опиралась на думу и на клубъ якобинцевъ, соединеннымъ силамъ которыхъ не могла въ то время противостать ни одна власть въ Парижъ. Требованія агитаторовъ были отвергнуты конвентомъ; безпорядки 26-го іюня остались безъ наказанія, но уже болѣе не повторялись, и кордельерскій клубъ, уступая убѣжденіямъ якобинцевъ, исключилъ изъ своей среды Ру и Леклера. Для того, чтобы упрочить свое господство, Робеспьеру и друзьямъ его оставалось только измѣнить составъ комитета общественнаго спасенія, удалить изъ него всёхъ людей, сколько нибудь умёренныхъ и миролюбивыхъ. Обвиненія противъ комитета основывались въ особенности на томъ, что онъ оставляетъ командованіе войсками въ рукахъ аристократовъ (Кюстина, Богарне, Бирона) и вступаетъ въ переговоры съ возставшими департаментами, вмѣсто того, чтобы дѣйствовать противъ нихъ открытой силой. 10-го іюля оканчивался срокъ, на который были избраны члены комитета; новые выборы доставили большинство партін Робеспьера. Дантонъ не быль выбранъ вновь и удалился на время съ политической сцены; изъ числа приверженцевъ его въ комптетъ остались только двое, Геро-де-Сешелль и Тюріо; Барреръ, поклонникъ успѣха и силы, перешелъ на сторону побъдителей. Самъ Робеспьеръ былъ избранъ въ члены комитета только двъ недъли спустя, но торжество его надъ дантонистами было рѣшено уже 10-го іюля. Послѣдствіемъ этого торжества было открытіе военныхъ дѣйствій противъ Ліона и преслѣдованіе такъ-называемыхъ подозрительныхъ людей во всёхъ частяхъ государства.

Разногласіе въ средѣ демократической партіи, существовавшее, какъ мы видѣли, уже на другой день нослѣ 31-го мая, усилилось весьма замѣтно къ концу 1793-го года. Въ іюлѣ мѣсяцѣ дантонисты уступили Робеспьеру почти безъ бою, потому что видѣли въ немъ прежде всего недавняго союзника своего въ борьбѣ съ Жирондой, а также и потому, что примирительныя наклонности ихъ были въ то время скорѣе смутнымъ чувствомъ, нежели опредѣленной системой; теперь это чувство получило характеръ убѣжденія—убѣжденія въ необходимости другаго образа дѣйствій, болѣе гуманнаго и мягкаго. Отвращеніе къ казнямъ вызвало проповѣдь милосердія, прославившую имя Камилла Демулена, и поколебавшую на нѣсколько минутъ даже самого Робеспьера. Съ другой стороны, агитаторы низшаго разряда пріобрѣли поддержку въ думѣ,

сначала дъйствовавшей противъ нихъ вмъстъ съ конвентомъ, и образовали новую силу, опасную даже для комитета общественнаго спасенія. Робеспьерь, какъ п літомъ 1793 г., боролся съ объими крайними партіями: съ дантонистами-во имя террора, съ анархистами-во имя приличія и порядка. Эта борьба окончилась, весною 1794 г., паденіемъ всѣхъ враговъ Робесньера; но въ продолжение ея была одна критическая минута, когда онъ былъ готовъ, повидимому, соединиться съ дантонистами и положить конецъ, вмѣстѣ съ иими, эрѣ преслѣдованій и казней. Минье подмѣтилъ эту минуту (стр. 85 п 86), но самую полную и точную характеристику ея представилъ Зибель. Не входя въ подробности, которыя увлекли бы насъ слишкомъ далеко, мы укажемъ только на то, что съ согласія Робеспьера или даже по предложенію его были приняты мѣры противъ самовластія военнаго министерства, главнаго притона анархистовъ, противъ произвола коммиссаровъ, свирѣиствовавшихъ въ Ліонъ, и наконецъ проведенъ декретъ объ освобожденін арестантовъ, заключенныхъ подъ стражу безъ достаточной къ тому причины. Во всёхъ этихъ мёрахъ проявилось довольно ярко намфреніе остановиться на томъ пути, по которому шло до тёхъ поръ революціонное правительство, и установить и в что похожее на справедливость и законный порядокъ. И что же? Колло-д'Эрбуа возвращается изъ Ліона, соединяетъ вокругъ себя всѣхъ террористовъ конвента и якобинскато клуба, возстаетъ съ трибуны противъ умфренности и снисходительности къ врагамъ республики, - и Робеспьеръ покидаетъ дантонистовъ, отрекается отъ Камилла Демулена, содъйствуетъ отмънъ постановленій, имъ самимъ внушенныхъ, предлагаеть успленіе террора, черезъ нѣсколько дней послѣ попытокъ въ противоположномъ смыслѣ. Образъ дѣйствій Робеспьера въ декабръ 1793 г. служитъ лучшимъ доказательствомъ того, что Робеспьеръ не былъ ни великимъ государственнымъ челов комъ, ни даже великимъ гражданиномъ. Великій государственный человѣкъ не отказывается такъ скоро отъ однажды составленнаго плана; великій гражданинъ не соглащается быть орудіемъ системы, которую онъ признаетъ несправедливой или вредной для государства.

Почти во всѣхъ сочиненіяхъ, относящихся къ исторіи французской революціи, встрѣчаются указанія на то, что Робеспьеръ, въ промежутокъ времени между паденіемъ Дантона и 9-мъ термидора (апрѣль—іюль 1794 г.), стремился къ дерховной власти надъ Франціей; но болѣе опредѣленныя свѣдѣнія объ этомъ

предметъ сообщены въ первый разъ, если мы не ошибаемся, только Кине, на основанін неизданныхъ еще записокъ одного изъ членовъ конвента, Бодо. По словамъ Бодо, Сенъ-Жюстъ, въ началѣ мессидора (около 20 іюня 1794 г.) возбудилъ въ засѣданін соединенныхъ комитетовъ (общественнаго спасенія и всеобщей безопасности) вопросъ о необходимости диктатуры для подавленія внѣшнихъ и внутреннихъ враговъ республики. Онъ надъялся, что намекъ его будетъ понятъ членами комитетовъ и диктатура предложена Робеспьеру, но рѣчь его была встрѣчена молчаніемъ. Тогда Робеспьеръ счелъ нужнымъ выразиться яснее и изъявилъ готовность принять на себя верховную власть, если этого требуетъ спасеніе отечества. Эта попытка также не имъла успъха; большинство членовъ комитетовъ возстало съ величайшимъ жаромъ противъ всякой мысли о диктатурѣ; Робеспьеръ былъ поддержанъ только Сенъ-Жюстомъ, Кутономъ и Давидомъ, и предложение его осталось безъ послъдствій. Весьма можеть быть, что именно съ этихъ поръ Робеспьеръ пересталъ являться въ засъданія комитета. Его образъ дѣйствій вечеромъ 9-го термидора, во время открытаго возстанія его приверженцевъ противъ конвента, показываетъ съ полною ясностью, что для захвата верховной власти ему недоставало не честолюбія, а рѣшимости и энергін.

Замѣтимъ въ заключеніе, что хотя Минье и не чуждъ нѣ-которой слабости къ Наполеону, но слабыя стороны послѣдняго выставлены на видъ съ безпристрастіемъ, особенно замѣ-чательнымъ въ либеральномъ писателѣ двадцатыхъ годовъ, когда поклоненіе императору было отличительною чертою оппозиціонной литературы—именно потому, что это поклоненіе имѣло характеръ оппозиціи противъ Бурбоновъ. Минье удивляется императору до самаго конца его карьеры, но сочувствуетъ ему только до тѣхъ поръ, пока внутренняя его сестема не обратилась въ военный абсолютизмъ, и благосостояніе Франціи не было принесено въ жертву его личнымъ видамъ, его династическимъ интересамъ.

К. Арсеньевъ.

# важныйшія погрышности.

| Cmp. | Строка. | Напечатано:      | Должно быть:   |
|------|---------|------------------|----------------|
| •)   | 2       | Среднее          | Третье         |
| 37   | 6       | повлекло бы      | повлекло       |
| 47   | 9       | 27               | 17             |
| 71   | 1       | оказалось        | показалось     |
| 75   | 24      | муниципалитетамъ | свой долгъ     |
| 96   | 29      | которыя          | которыхъ       |
| 104  | 37      | распространить   | распространять |
| 105  | 3       | которой          | котораго       |
| 109  | 25      | Матье, Дюма      | Матьё Люма     |

### ИСТОРІЯ

# ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦІИ

минье.



## ВВЕДЕНІЕ.

Характерь французской революція; ея результаты, ея ходь.—Послѣдовательныя формы монархін.—Людовикь XIV и Людовикь XV.—Состояніе умовь, финансовь, и общественныя нужды; положеніе правительства при восшествін на престоль Людовика XVI.—Морепа, первый министрь; его тактика.—Онь избираеть министровь понулярныхь и склонныхь къ реформамь; цѣль его при этомь; Тюрго, Малербь, Неккерь; ихъ плапы; они встрѣчають оппозицію со стороны двора и привилегированныхь сословій; они терпять неудачу.—Смерть Морепа.—Вліяніе королевы Маріи-Антуанеты. — Популярные министры замѣняются министрами паредворцами.—Калоннь и его система; Бріень, его характерь, его попытки.—Бѣдственное положеніе финансовь; оппозиція аристократін; оппозиція парламентовь; оппозиція провинцій.—Отставка Бріенна; второе министерство Неккера.—Созваніе генеральныхъ штатовь. Что привело къ революцін.

Я хочу разсказать въ главныхъ чертахъ исторію французской революціи, которою начинается періодъ новаго общественнаго строя въ Европѣ, точно также какъ революція въ Англіи положила начало новымъ правительственнымъ системамъ. Французская революція измѣнила не только политическую власть, но и весь внутренній бытъ народа. Формы средневѣковаго общества еще существовали. Почва была раздѣлена на непріязпенныя между собою провинціи; люди раздѣлялись на сословія, соперпичествовавшія другъ съ другомъ. Аристократія утратила всю свою власть, хотя и сохранила свои пренмущества: пародъ не имѣлъ никакихъ правъ; границы королевской власти не были опредѣлены; самовластіе министровъ, разнообразіе мѣстныхъ постановленій, корпоративныя привилегіи — все это служило источникомъ замѣшательствъ во внутренней жизни Франціи.

Вивсто норядка вещей, столь богатаго злоупотребленіями, революція установила другой, болже справедливый и болже сообраз-

нын съ требованіями нашего времени. Она замінила самовластіе закономъ, привилегію — равенствомъ; она освободила людей отъ сословныхъ различіні, территорію-отъ областныхъ заставъ, промышленность—отъ корнорацій и цеховъ, земледѣліе—отъ феодальныхъ повинностей и отъ десятинныхъ взносовъ, собственностьотъ оковъ субститутовъ, и все слила въ одно государство, въ одно право, въ одинъ народъ. Для того, чтобы произвести столь великія реформы, революція должна была одольть множество пренятствій. Она не обощлась, поэтому, безъ временныхъ излишествъ рядомъ съ прочными ея благодаяніями. Привилегированныя сословія хотъли остановить, Европа пыталась подавить ее. Вызванпая на борьбу, она не могла ни положить предълъ своимъ усиліямъ, пи ум'врить свою поб'єду. Внутреннее противод'єйствіе привело къ владычеству массы, нападеніе пзвиб-къ военному деспотизму. Цель, однако, была достигнута, не смотря на анархію и на деспотизмъ: старое общество было разрушено во время революцін, новое утвердилось во время имперіи.

Когда реформа дёлается необходимостью и наступаеть минута ея осуществленія, тогда ничто не можеть воспренятствовать ей. и все обращается въ ея пользу. Счастливы были бы люди, еслибы умёли въ это время согласиться между собою, еслибы одни уступали свой избытокь, другіе довольствовались восполненіемъ своихъ недостатковь: революній происходили бы тогда миролюбиво, историку не приходилось бы напоминать о крайностяхъ и бъдствіяхъ: ему оставалось бы только изображать человѣчество, преусиѣвающее по пути мудрости, свободы и счастія. Но до сихъ поръ исторія народовь не представляеть ни одного примѣра подобнаго благоразумія: одна сторона вѣчно отказывается отъ принесенія жертвъ, другая принуждаетъ къ жертвамъ,—и добро, подобно злу, совершается посредствомъ насилія и безправія. До

сихъ поръ иного властелина, кромъ силы, еще не было.

Излагая исторію этого важнаго періода, со дня открытія геперальных штатовь до 1814 года, я предполагаю объяснить различные кризисы революціи. Мы увидимь, по чьей винѣ такъ насильственно она измѣнила свой ходь, между тѣмъ какъ началась она подъ столь счастливыми предзнаменованіями; мы увидимь, какимъ образомъ она обратила Францію въ республику и какъ построила имперію на ея развалинахъ. Эти различные фазисы были почти неминуемы: до того непреодолимо было могущество событій, новлекшихъ за собою всѣ эти измѣненія. Однакожъ, было-бы слишкомъ смѣло утверждать, что событія не могли принять другого оборота; но вѣрно то, что революція съ произведшими ее причинами, и съ возбужденными ею страстями, должна была идти именно по такому пути и имёть именно такой исходъ. Но прежде чёмъ начнемъ ея исторію, посмотримъ, что привело къ созванію генеральныхъ штатовъ, которые въ свою очередь привели ко всему остальному. Проследивъ событія, предшествующія революціи, всякій увидитъ, что избёгнуть ея было также трудно, какъ трудно было вести ее.

Французская монархія не имѣла со времени своего основанія ни постоянной формы, ин прочнаго государственнаго права. Въ первыя времена французской монархін короли избирались: властителемъ былъ народъ, а король только простымъ военачальникомъ, завиствинить отъ общей воли народа, постановлявшаго вст ртшенія, опредблявшаго всь предпріятія. Народъ выбиралъ своего начальника, отправляль законодательную власть на марсовыхъ поляхъ, подъ предсъдательствомъ короля, а судебную въ низинхъ народныхъ собраніяхъ (plaids) подъ управленіемъ одного изъ королевскихъ чиновниковъ. Во время феодальнаго порядка, эта королевская демократія зам'янилась королевской аристократіей. Верховная власть усилилась, вельможи отняли ее у народа точно также, какъ впоследствін король отняль ее у вельможъ. Въ это время монархъ сталъ наслъдственнымъ не какъ король, а какъ владътель лена: законодательная власть принадлежала аристократін вь ея обинрныхъ владъніяхъ, или въ нарламентахъ бароновъ, а судебная—вассаламъ въ вотчинныхъ судахъ (justices seigneuriales): наконецъ, власть еще болье сосредоточилась, и тъмъ-же путемъ, какимъ перешла она отъ большинства къ меньшинству, перешла потомъ отъ меньшинства къ одному лицу. Общими усиліями французскихъ королей въ теченіе нъсколькихъ стольтій феодальное устройство было разрушено, и на его разваливахъ утвердили они свою власть. Они завладели ленами, подчинили себе вассаловъ, уничтожили парламенты бароновъ, упичтожили или подчинили себъ вотчинные суды, забрали въ свои руки законодательную власть, а судебная власть отправлялась, въ ихъ интересъ, въ парламентахъ юристовъ. Генеральные штаты, созываемые въ случав насущной нужды государства въ пособіяхъ и состоявшіе изъ трехъ сословій — духовенства, дворянства и средняго сословія постояннаго правильнаго значенія пикогда не им'єли. Призванные къ жизни во время возрастанія королевской власти, они сначала были подчинены, а вноследствій и совершенно уничтожены ею. Но короли встрачали самую сильную и настойчивую оппозицію нланамъ расширенія своей власти, не столько въ этихъ собраніяхъ, сила и судьба которыхъ находилась въ ихъ рукахъ, сколько

въ аристократін, защищавшей отъ королей сперва свое господство, а потомъ свое политическое значеніе. Съ Филиппа-Августа до Людовика XI, она боролась за свою власть, со времени Людовика XI до Людовика XIV—за то, чтобъ сдёлаться органомъ королевской власти. Фронда была последнимъ походомъ аристократін. Во время Людовика XIV, абсолютная монархія утвердилась окон-

чательно и безпрепятственно стала господствовать.

Правленіе Франціи, со временъ Людовика XIV до революціи, отличалось болже произволомь, чемъ систематическимъ гнетомъ; власть монарховъ была гораздо обшириве, нежели употребление ея. На нути своемъ эта громадная власть встръчала только слабыя преграды. Коропа распоряжалась людьми посредствомъ бланковыхъ приказовъ объ арестъ (lettres de cachet), имъніями-посредствомъ конфискацій, доходами — посредствомъ налоговъ. Правда, у пъкоторыхъ корпорацій были средства для защиты, такъ-пазываемыя привилегін; но эти привилегін рідко уважались. Парламенть имъль привилегію принять или не принять налогь; но король заставляль его вносить налоги въ нарламентскіе регистры во время такъ-называемыхъ королевскихъ засъданій (lit de justice), и ослушныхъ членовъ парламента наказывалъ ссылкой. Іворянство имъло привилегію не платить податей, духовенство — само себя облагать добровольными приношеніями; п'якоторыя провинціи откунались отъ налога опредъленною суммою, другія сами распредъляли его. Таковы были скромныя гарантін Францін, да и этп гарантін обращались въ нользу привилегированныхъ сословій и въ ущербъ народу. Кром'в того, эта порабощенная Франція была очень дурио организована; общественныя злоунотребленія были тъмъ невыпосимъе, что гражданскія права французовъ распредълялись совершенно несправедливо. Раздъленная на три сословія, подраздълявніяся въ свою очередь еще на нъсколько классовъ, нація подвергалась всёмъ ударамъ деспотизма и всёмъ бёдствіямъ неравенства. Дворянство состояло, во первыхъ, изъ придворныхъ, жившихъ милостью короля, т. е. насчетъ народа, и получавшихъ или управление провинціями, или высшія должности въ армін; во вторыхъ, изъ дворянъ новаго пожалованія, руководившихъ адмиинстрацією, занимавшихъ должности интендантовъ и другія гражданскія м'єста: въ третьихъ, изъ судейскаго дворянства, зав'єдывавшаго судебной властью и имѣвшаго привилегію исключительно занимать судебныя должности: и наконецъ изъ дворянъ землевладъльцевъ, притъсиявшихъ деревни своими замкнутыми феодальными правами, пережившими политическія права. Духовенство раздълялось на два класса, изъ которыхъ одинъ обладалъ енисконствами, аббатствами и ихъ богатыми доходами, на долю другого доставались апостольскіе труды и бёдность. ('реднее сословіе, изнуренное налогами двора, униженное дворянствомъ, само разбрелось на корпораціи, имёвнія въ виду исключительныя выгоды и питавнія другъ въ другу враждебныя чувства. Оно владёло едва третьею частью территоріи, а должно было платить и феодальный оброкъ пом'єщикамъ, десятинный сборъ духовенству и подать королю. И за такія-то пожертвованія, оно не пользовалось никакимъ политическимъ правомъ, не имёло никакого участія въ администраціи и не допускалось въ государственной службі.

Людовикъ XIV слишкомъ долго и сильно натягивалъ пружины неограпиченной монархін. Раздраженный смутами во время своей молодости, страстно властолюбивый, онъ уничтожалъ всякое противодъйствіе, всякую оппозицію: и аристократін, съ ея возмущеніями, и парламентовъ, съ ихъ представленіями (remontrances), и протестантовъ, съ ихъ свободою совъсти, которую церковь объявила ересью, а король-мятежемъ. Людовикъ XIV подчинилъ себъ аристократовъ, призвавъ ихъ ко двору, гдф цфиою своей независимости они купили себъ удовольствія и милости. Когда парламенть, бывшій до тёхь поръ орудіемь престола, захотёль сдёлаться равносильнымъ ему, король высокомърно предписалъ ему смиреніе и молчаніе, длившіяся цілыхъ шестьдесять літь. Отміна наитскаго эдикта увбичала этотъ деспотизмъ короля. Правительство, основанное на произволъ, стремится обыкновенно не только къ тому, чтобы ему не сопротивлялись, но и къ тому, чтобъ одобряли его дъйствія и подражали имъ. Подчинивъ себъ всякое проявленіе общественной діятельности, опо преслідуеть свободу совъсти, и когда не станетъ у него болъе политическихъ противниковъ, оно ищеть себъ жертвъ между религіозными диссидентами. Безграничная власть Людовика XIV была паправлена внутри королевства противъ еретиковъ, а вив его противъ всей Европы. Система притъсненій нашла себъ совътниковъ въ честолюбцахъ, служителей-въ драгунахъ, а усибхъ ободряль ее на новыя дбйствія: раны Франціи прикрылись лаврами и воили ея заглушались побъдными иъсиями. Но пришло, наконецъ, время, когда перемерли даровитые люди, когда побъдъ не стало, промышленность перешла въ другія страны, деньги исчезли и сдёлалось ясно, что самый уснъхъ деснотизма истощаетъ его средства и заъдаетъ будущность. Смерть Людовика XIV была сигналомъ для реакціи: произошелъ внезанный переходъ отъ религіозной нетериимости къ невърію, отъ духа покорности къ духу анализа. Во время регентства, среднее сословіе пріобрівло значеніе, увеличивъ свое матеріальное

состояніе и возвысившись нравственно, между тёмъ какъ аристократія теряла свое правственное достоинство, духовенство—вліяніе свое. Въ парствованіе Людовика XV предпринимались войны не блестящія, по очень разорительныя, правительство вступило въ тайную борьбу съ общественнымъ мнѣніемъ, въ явную — съ парламентомъ. Анархія поселилась среди двора, управленіе низошло въ руки любовницъ, власть стремилась къ своей гибели, а

оппозиція дізала ежедневно новые успібхи.

Парламенты измѣнили свое положеніе и систему. Королевская власть предоставила имъ силу, которую они направили теперь противъ нея-же. Въ то время, когда гибель аристократіи окончательно приготовлена была ихъ общими усиліями, они разъединились, какъ разъединяются всв союзники после победы. Королевская власть стремилась уничтожить орудіе, превратившееся изъ полезнаго для нея въ опасное; парламентъ-же, въ свою очередь, старался подорвать королевскую власть. Борьба эта, благопріятная коронъ во время царствованія Людовика XIV, то удачная, то неудачная для нея при Людовикъ XV, окончилась только революціею. Парламенть по самому существу своему могь служить только орудіемъ. Такъ какъ привилегія и корноративное честолюбіе заставляетъ его постоянно противодъйствовать сильному и помогать слабому, то онъ служить поочередно то коронѣ противъ аристократін, то народу противъ короны. Это-то и дало ему такую популярность въ царствованіе Людовика XV и Людовика XVI, хотя онъ нападалъ на корону только изъ соперничества съ нею. Общественное мивніе не требовало отчета въ побужденіяхъ, которыя руководили имъ; оно рукоплескало не честолюбію его, а сопротивленію; оно поддерживало его сторону, потому что нашло въ немъ защиту. Ободренный этими поощреніями, парламенть сталь грознымъ для королевской власти. Отвергнувъ завъщание самаго деспотическаго короля, внушавшаго наибольшее повиновеніе: возставъ противъ семилътней войны; получивъ право контроля надъ финапсовыми операціями и настоявь на уничтоженін іезунтовъ, нарламентъ сталъ выказывать такое энергическое и такое частое противодъйствіе, что дворъ понялъ необходимость или повиноваться парламенту, или подчинить его себъ. Поэтому дворъ ръиндся привести въ исполнение планъ преобразования парламента, предложений канцлеромъ Мону (Мапреоп). Этотъ смълый человъкъ, предложивній, по собственному его выраженію, освободить корону изъ подъ ига приказныхъ, замфицлъ этотъ непріязненный парламенть нарламентомъ послушнымъ, и вследъ затемъ вся судебпая власть Франціи, но примъру парижской, потериъла ту же участь.

Но уже прошло время государственныхъ переворотовъ, идущихъ сверху. Произволъ до того возбуждалъ противъ себя общественное мивніе, что король съ опасеніемъ прибъгнуль къ нему и встрътилъ даже неодобрение своего двора. Образовалась новая власть, власть общественнаго мижнія, хотя и не признанная, но, тъмъ не менъе, получившая такое вліяніе, что ръшенія ея становились законами. Нація, не имѣвшая до того времени никакого вліянія, вступала понемногу въ свои права; она еще не пибла власти въ своихъ рукахъ, но уже вліяла на нее. Такъ образуется всякая новая сила: еще не признанная правительствомъ, она уже наблюдаеть за нимъ; потомъ переходить отъ права контроля къ праву содъйствія. Наставало время, когда среднее сословіе должно было получить свое право участія въ правленіп. Оно уже прежде дълало подобныя попытки, но онъ были тщетны, какъ преждевременныя; оно не обладало еще перевъсомъ и силою, а всякое право получается только силою. Потому-то и занимало оно только третье мъсто и въ возстаніяхъ, и въ генеральныхъ штатахъ, и считалось третьимъ сословіемъ; все д'ялалось съ номощью его, но ничего не дълалось для него. Во время феодальной тираніи опо служило королю противъ сеньоровъ; во время министерскаго и фискальнаго деспотизма оно служило аристократамъ противъ королей; но, въ первомъ случат, оно было только орудіемъ короны, а во второмъ-орудіемъ аристократін. Борьба происходила въ чуждой ему сферв и за чуждые ему интересы. Когда аристократія была окончательно побъждена во время фронды, среднее сословіе тотчась же положило оружіе, а это доказываеть, на сколько роль его была второстепенна.

Наконецъ, послъ столътняго, совершеннаго подчиненія, третье сословіе вновь является на сценъ, но уже является для самого себя. Прошлое невозвратимо, и аристократія не могла уже возвыситься послъ своего пораженія. Точно также какъ абсолютная монархія не можетъ теперь подняться, послъ своего паденія. Корона вступала въ борьбу съ инымъ противникомъ. Сила, богатство, просвъщеніе, самостоятельность средняго сословія увеличивались со дня на день, и оно должно было побороть королевскую власть и ограничить ее. Парламентъ составляль не сословіе, но корнорацію, и потому въ этой новой борьбъ могъ только снособствовать переходу власти изъ однѣхъ рукъ въ другія, но не могъ

присвоить ее себъ.

Самъ дворъ покровительствоваль преуситянию средняго сословія и содъйствоваль развитию одного изъ его сильнѣйшихъ средствъ, именно, развитию просвъщения. Одинъ изъ самыхъ не-

ограниченныхъ монарховъ помогалъ движению умовъ и создалъ, совершенно противъ желанія своего, общественное мижніе. Покровительствуя восхваленіямь, онъ подготовиль хулу: вёдь нельзя же вызывать анализъ въ свою пользу безъ того, чтобъ впоследствін онъ не обратился въ ущербъ вамъ. Когда хвалебныя пъсни всѣ уже были сиѣты, начались разсужденія, и философы XVIII въка заступили мъсто литераторовъ XVII. Религія, законы, злоупотребленія—все это сділалось предметомъ ихъ изысканій и размышленій. Оли раскрывали народу права его, выражали его потребности, указывали на несправедливости. Образовалось сильное, просвъщенное общественное мижніе, удары котораго правительство чувствовало на себъ, но не смъло задушить его голосъ. Общественное митніе повліяло даже на тіххь, на которыхь оно нападало: придворные подчинялись его требованию по модъ; властьпо необходимости, и въкъ философіи подготовилъ въкъ реформъ. точно также, какъ въкъ изящнаго искусства вызвалъ въкъ фи-Лософін.

Таково было положение Франціи, когда Людовикъ XVI встунилъ на престолъ, 11 мая 1774 г. Повое правительство получило въ наслъдство отъ предшествующихъ только затрудненія: разстроенные финансы, которыхъ не могли привести въ норядокъ ни миролюбивое и экономное министерство кардинала Флери, ни банкрутствующее министерство аббата Терре; неуважение къ власти, нестоворчивые нарламенты, повелительное общественное мижніе. Изъ всёхъ королей Людовикъ XVI лучше всего подходилъ къ своему времени по своимъ намъреніямъ и качествамъ. Произволъ надовлъ, и новый король готовъ былъ вывести его изъ употреблеція: разврать двора Людовика XV возмущаль всёхъ, и воть новын король отличается чистотою правовъ, умфренностью своихъ потребностей: всв жаждали существенныхъ улучшеній, и новый король сознавалъ общественныя нужды и гордился тъмъ, что могъ ихъ удовлетворить. По дълать добро было такъ же трудно, какъ и продолжать зло: для того, чтобъ подчинить привилегированныя сословія реформамъ, или для того, чтобы заставить народъ переносить злоупотребленія, пужно было имъть значительную силу-а Людовикъ XVI не былъ ни преобразователемъ, ни деспотомъ. Ему недоставало той великой силы воли, которая одна въ состоянін производить государственные перевороты, и которая такъ же необходима монархамъ, желающимъ ограничить свою власть, какъ и монархамъ, желающимъ увеличить ее. Людовикъ XVI обладаль здравымъ разсудкомъ, прямодушнымъ и добрымъ сердцемъ, по не былъ энергиченъ и не могъ настойчиво вести

никакого дёла. Его проэкты реформъ встрёчали непредвидённыя имъ препятствія, которыя онъ не могъ побороть. Такимъ образомъ, онъ палъ вслёдствіе попытокъ своихъ къ реформамъ, какъ другой палъ бы, еслибы вздумалъ отказывать въ нихъ. Царствованіе его до созванія генеральныхъ штатовъ было не что пное, какъ длинный рядъ предпріятій на поприцё реформъ, оставшихся

безъ всякихъ результатовъ.

Выборъ перваго министра Морена, сдёланный Людовикомъ XVI при восшествій своемъ на престоль, особенно способствоваль тому характеру первинтельности, которымъ отличалось его царствованіе. Молодой король, сознавая свои слабости и недостатки, прибътнулъ къ опытности 73-лътняго старика, внавшаго въ немилость при Людовикъ XV за свою оппозицію королевскимъ любовницамъ. Но не мудреца нашелъ въ немъ король, а только царедворца, гибельное вліяніе котораго отозвалось на всю его жизнь. Морена мало заботился о благъ Франціи и о славъ своего государя; онъ заботился только о томъ, чтобы не нотерять милости короля. Морена жиль въ Версалъ, въ комнатахъ, смежныхъ съ покоями короля, и быль президентомъ совъта. Вліяніе его успъло только сдълать умъ и характеръ Людовика XVI неръшительнымъ. Морена пріучиль его къ полумірамь, къ перемінамь системь, къ непослъдовательности и, въ особенности, къ необходимости дъйствовать чужимъ, а не своимъ умомъ. Выборъ министровъ зависълъ отъ Морена. Министры держались въ отношенін къ нему точно также, какъ самъ онъ держался относительно короля. Опасаясь нотерять свой кредить, онъ отдаляль отъ министерства людей сильныхъ своими связями и назначалъ людей новыхъ, которые нуждались въ немъ, чтобъ удержаться на мъсть и привести въ исполнение свои реформы. Онъ поручалъ завъдыванье дълами то Тюрго, то Малербу, то Неккеру, которые пытались вводить улучшенія въ той части управленія, которая въ особенности была знакома каждому изъ нихъ.

Малербъ, принадлежавшій къ судейскому дворянству, наслѣдоваль добродѣтели, а не предразсудки парламентаризма. ('вободный умъ соединялся въ немъ съ прекраснѣйшею душой. Онъ желаль возвратить каждому его права: осужденнымъ — возможность защиты; протестантамъ — свободу совѣсти; писателямъ — свободу печати; всѣмъ французамъ — гарантію личности: потому онъ и предложиль возобновленіе нантскаго эдикта, отмѣну пытки, отмѣну lettres de cachet и уничтоженіе цензуры. Тюрго, человѣкъ съ большимъ умомъ, съ твердымъ рѣшительнымъ характеромъ, съ рѣдкою силою воли, пытался осуществить еще болѣе широкіе

замыслы. Онъ соединился съ Малербомъ, чтобъ при его помощи довершить учреждение такой административной системы, которая возстановила бы единство въ правительствъ и равенство въ государства Этотъ добродательный гражданинъ постояние занимался улучшеніемъ судьбы народа: онъ хотіль совершить все то, что сдълала поздиже революція: упичтоженіе сервитутовъ и привилегій. Онъ предложиль освободить крестьянь отъ барщины, провинціи отъ ихъ заставъ, торговлю отъ внутреннихъ таможенъ, промышленность отъ всякихъ стъсненій и наконецъ, заставить дворянство и духовенство платить одинаковыя подати съ среднимъ сословіемъ. Этотъ великій министръ, о которомъ Малербъ говориль, что онг импьль умь Бэкона и сердие Лопиталя, хотыль посредствомъ провинціальныхъ собраній пріучить націю къ общественной жизни и приготовить ее къ возстановлению генеральныхъ штатовъ. Еслибъ онъ могъ удержаться на своемъ мъстъ, то совершиль бы революцію мірами правительственными. Но при существованін частныхъ привилегій, при всеобщемъ порабощенін, всв иланы, клонившіеся къ общественному благу, были непримънимы. ('воими попытками къ улучшению общественнаго строя, Тюрго возбудиль противь себя неудовольствіе придворныхъ и парламента-отмѣною натуральныхъ повинностей и внутреннихъ таможенъ: наконецъ, встревожилъ стараго министра тъмъ вліяніемъ, которое сталъ было пріобратать надъ Людовикомъ XVI. Людовикъ XVI нокинулъ его, хотя и говорилъ, что Тюрго и онъ были единственные люди, желавшіе добра народу.

Тюрго быль замъщень въ 1776 г. въ геперальномъ контролъ финансовъ, Клюньи, бывщимъ интендантомъ Сапъ-Доминго: но прошествін 6 м'єсяцевъ, Клюны былъ въ свою очередь зам'єненъ Неккеромъ. Неккеръ былъ иностранецъ, протестантъ, банкиръ, скор ве замвчательный администраторъ, чвмъ государственный человъкъ: ноэтому онъ задумалъ реформу Франціи въ болѣе ограниченныхъ размѣрахъ, чѣмъ Тюрго: но Неккеръ приводилъ ее въ исполпеніе съ большимъ тактомъ и разсчитывалъ на помощь времени. Назначенный министромъ для того, чтобъ найти денегъ для двора, онъ воспользовался этою нуждою въ деньгахъ для того, чтобъ дать пъкоторую свободу народу. Онъ поправилъ финансы, введя въ нихъ порядокъ, и далъ провинціямъ нѣкоторую возможность участвовать въ администраціи. Его замыслы были благоразумны н върны: они заключались въ томъ, чтобы уравнять расходы съ доходами сокращеніемъ первыхъ: довольствоваться налогами въ обыкновенное время, и прибъгать къ займамъ только въ важныхъ случаяхъ, когда нужды настоящаго были важны и для будущаго;

опредълять налоги провинціальными собраніями и установить гласную отчетность для облегченія займовъ. Эта система основывалась на сущности займа, который, нуждаясь въ кредитъ, требуетъ отъ администраціи гласности, а также на сущности налога, который, имъя надобность въ согласіи плательщиковъ, требуетъ, чтобъ администрація поступалась частью своей власти въ пользу последнихъ. Всякій разъ, когда правительство нуждается въ средствахъ и запрашиваетъ ихъ, обращаясь къ заимодавцамъ, оно обязано дать имъ отчетъ въ своемъ финансовомъ положении; обращаясь къ плательщикамъ налоговъ, опо обязано предоставить имъ долю участія въ власти. Итакъ, займы привели къ отчетности, а налоги къ генеральнымъ штатамъ, т. е. первые подчинили власть общественному суду, а вторые пароду. Но хотя Неккеръ проводилъ реформы съ меньшимъ нетеривніемъ, чвиъ Тюрго, хотя онъ имълъ въ виду вознагражденіемъ привилегированныхъ сословій устранить злоунотребленія, а не совершенно искоренить ихъ, какъ желалъ его предшественникъ, тъмъ не менъе, онъ не былъ счастливъе его. Своей бережливостью онъ возбудилъ неудовольствіе въ придворныхъ: дъйствія провинціальныхъ собраній возбудили негодование парламентовъ, которые только единственно за собою хотили удержать право на оппозицію; а первый министръ не могъ простить ему того небольшаго вліянія, которымъ онъ пользовался. Неккеръ быль вынужденъ удалиться изъ министерства въ 1781, спустя нѣкоторое время послѣ обнародованія знаменитаго отмета (Comptes rendus), внезанно открывшаго францін ея государственныя дела и сделавшаго невозможнымъ возвращение къ неограниченной власти. Вскоръ послъ удаленія Неккера, умеръ Морена. Королева замѣнила его собою у Людовика XVI и наслъдовала все его вліяніе на посл'єдняго. Этому доброму, но слабому королю необходимо было, чтобы кто-нибудь управляль имъ. Жена его, молодая, красивая, деятельная, тщеславная, пріобрела надъ нимъ сильное вліяніе. При этомъ можно сказать, что дочь Марін-Терезін сохраняла или слишкомъ сильное, или слишкомъ слабое восноминаніе о своей матери; властолюбіе смішивалось въ ней съ легкомысліемъ, и она располагала властью только для того, чтобъ облекать ею людей, причинившихъ гибель и государству, и ей самой. Морена не довърялъ придворнымъ министрамъ, и избиралъ всегда людей популярныхъ; правда, онъ ихъ не поддерживаль; но если это не привело къ добру, то и не увеличило зла. Послѣ его смерти царедворцы-министры замѣнили популярныхъ и своими ошибками сдълали неизбъжнымъ кризисъ, который другіе хотван предупредить реформами. Это различіе въ выборъ

весьма замѣчательно: перемѣна людей произвела перемѣну въ системѣ администраціи. Революція началась именно съ этого времени; какъ скоро реформы были брошены, возобновились безпорядки; все это ускорило приближеніе революціи, и она проявилась съ большимъ ожесточеніемъ.

Калоннъ, занимавшій должность интенданта, быль назначенъ генеральнымъ контролеромъ финансовъ. Управлять этимъ важнъйшимъ министерствомъ было весьма трудно. Неккеръ имълъ двухъ преемниковъ, и ин одипъ не могъ замѣнить его: тогда, въ 1783 г., обратились къ Калонну. Калоннъ былъ смѣлъ, блестящъ, ръчистъ, работаль скоро, умъ имъль легкій, изобрътательный. По заблужденію или по разсчету, онъ принялъ въ администраціи систему, совершенно противоположную системъ своего предшественника: Неккеръ совътовалъ бережливость, Калониъ восхвалялъ расточительность; въ придворныхъ, виновникахъ паденія Неккера, Калоннъ хотъль пайти себъ поддержку. Щедростью онъ поддерживаль свои софизмы: королеву убъждалъ онъ празднествами, вельможъ-пенсіями: придалъ сильное движеніе финансовымъ оборотамъ, чтобы легкостью и количествомъ операцій доказать вёрность своихъ воззръній: онъ увлекъ даже каниталистовъ, расплачиваясь съ ними сперва очень аккуратно. Займы онъ продолжалъ дёлать и послё заключенія мира, и потеряль кредить, который Неккеръ своимъ благоразуміемъ пріобрълъ правительству. Лишенный этого средства, вслъдствіе пеумъреннаго пользованія имъ, Калоннъ принужденъ быль прибъгнуть къ налогамъ, чтобъ продлить время своего владычества. Но съ кого же брать эти налоги? Платить больше прежняго пародъ не быль въ состояніи; привилегированныя сословія ничего добровольно не предлагали. Однакожъ, нужно было ръшиться, и Калониъ, надъясь получить побольше отъ того, что было ново, созвалъ нотаблей, засъданія которыхъ открылись въ Версалъ 22 февраля 1787 года. Но обращение за помощью къ другимъ должно было ноложить конецъ системъ, основанной на расточительности. Министръ, поднявшійся щедрой раздачей денегъ. не могъ удержаться, когда ему пришлось просить ихъ.

Нотабли, избранные правительствомъ изъ высшихъ сословій, образовали какъ бы совътъ министерства, не имѣвшій ни собственнаго существованія, ин полномочія. Не желая прибъгать ни къ нарламентамъ, ни къ генеральнымъ штатамъ, Калоннъ съ намъреніемъ обратился къ собранію болѣе зависимому и потому—такъ надъялся онъ—болѣе нокорному. Но потабли, принадлежавние къ привилегированнымъ сословіямъ, мало расположены были къ пожертвованіямъ. Нерасположеніе еще усилилось, когда нотабли

увидали бездну, вырытую всепоглощающею администраціей. Они съ ужасомъ узнали, что займы увеличнись въ нѣсколько лѣтъ до милліарда шестисотъ сорока шести милліоновъ и что въ доходахъ былъ ежегодный дефицитъ въ сто сорокъ мильоновъ. Это открытіе было предвѣстникомъ паденія Калонна, Онъ палъ, и его мѣсто занялъ санскій архіепископъ Ломени де Бріениъ, противникъ его въ собраніи. Бріеннъ разсчитывалъ на преданность большинства нотаблей, потому что оно было на его сторонѣ, когда дѣло шло о низверженіи Калонна. По члены привилегированныхъ сословій были точно также перасположены жертвовать Бріенну, какъ и его предшественнику. Они помогли ему въ его нападеніяхъ на Калонна, что согласовалось съ ихъ интересами, но не хотѣли помогать его честолюбію, до котораго имъ не было ровно ника-кого дѣла.

Санскаго архіепископа упрекали въ томъ, что у него нътъ плана, —но онъ и не могь имъть плана. Нельзя было продолжать расточительность Калонна: возвращаться къ неккеровскимъ сокращеніямъ расходовъ было поздно. Въ прежнее время бережливость была средствомъ къ спасенію, въ настоящее же время она спасти не могла. Нужно было прибъгнуть или къ налогамъ, но имъ противился нардаментъ; или къ займамъ, но кредитъ былъ истощенъ; или къ пожертвованіямъ со стороны привилегированныхъ сословій — но они не соглашались жертвовать. Бріеннъ всю жизнь свою мечталь о министерствъ, но способности его не соотв'єтствовали затруднительному положенію, въ которомъ онъ находился; онъ испробоваль все и не успъль ни въ чемъ. Это былъ человъкъ дъятельнаго, но безсильнаго ума, характера дерзкаго, но непостояннаго. До приведенія въ исполненіе какой нибудь мёры, онъ былъ смёль, но затёмъ имъ овладевала слабость, и онъ погубиль себя нер'вшительностью, недальновидпостью и частымъ измѣненіемъ средствъ. Правда, ему предстоялъ выборъ только между отчаянными средствами: но ни на одно изъ нихъ онъ не могъ ръшиться съ тъмъ, чтобы провести его послъдовательно до конца. Собраніе нотаблей оказалось непокорнымъ и весьма скунымъ. Одобривъ учреждение провинціальныхъ собраній, постановленіе о хлібоной торговлів, уничтоженіе натуральныхъ повинностей и новый штемпельный налогъ, оно разоплось 23 мая 1787 г., распространивъ по всей Франціи все узнанное ниъ насчеть нуждъ престола, объ ошибкахъ министровъ, о расточительности двора и о неноправимомъ бъдствін народа. Бріеннъ. лишенный помощи со стороны потаблей, прибъгнулъ къ налогамъ, какъ къ такому средству, которое не употреблялось уже съ

нёкоторыхъ поръ. Онъ потребовалъ запесенія въ парламентскій регистръ двухъ указовъ, о гербовыхъ пошлинахъ и о поземельномъ налогів: но парламентъ, находивнійся тогда въ полной силів своего могущества и тщеславія, видівшій въ финансовыхъ затрудненіяхъ правительства вібрное средство усилить свою власть, отказалея исполнить требованіе министра. Министръ вызваль парламентъ изъ Труа, куда онъ былъ удаленъ и гдів наскучило ему жить, но подъ условіемъ занесенія указовъ въ регистръ. Міра эта только отсрочила вражду; пужды короны вскорів оживили и ожесточили борьбу. Министру снова нужны были деньги; самое существованіе его обусловливалось успітхомъ цілаго ряда займовъ, до суммы четырехъ соть сорока милліоновъ. Нужно было

добиться внесенія ихъ въ парламентскіе регистры.

Бріеннъ приготовился къ оппозиціи парламента. Для внесенія указа о займахъ въ парламентскіе регистры было назначено королевское засъдание: чтобъ задобрить магистратуру и общественное мнъніе, въ тоже засъданіе протестантамъ были возвращены ихъ права, и Людовикъ XVI объщалъ ежегодное обпародование отчета министерства финансовъ и созвание генеральныхъ штатовъ не позже, какъ чрезъ нять лътъ. Но эти уступки уже неудовлетворяли пикого: нарламенть отказался отъ внесенія займовъ въ регистры и возсталь противь министерской тираніи. Ижкоторые изъ членовъ его, и между прочимъ герцогъ Орлеанскій, подверглись ссылкъ. Парламентъ протестовалъ, ръшеніемъ, противъ lettres de cachet и требовалъ возвращенія изъ ссылки своихъ членовъ. Король объявилъ ръшение это педъйствительнымъ, шарламентъ подтвердилъ его. Борьба разгоралась все сильнъе и сильнъе. Парижская магисгратура встрътила поддержку въ магистратуръ всен Франціи, общественное мивніе сочувственно отнеслось къ ней. Она провозгласила права націи и собственную некомпетентность свою въ дёлё налоговъ; либеральная — ради собственныхъ выгодъ, великодушная вслъдствіе гнета, она возстала противъ произвольныхъ арестовъ и потребовала правильнаго созванія генеральныхъ штатовъ. Вслъдъ за этимъ геройскимъ подвигомъ, она постановила несмѣняемость своихъ членовъ и объявила недѣйствительными чьи бы то ни было притязанія на эти должности. Эта смълая манифестація повлекла за собою аресть двухъ членовъ парламента, д'Епремениля и Гуалара, реформу парламента и учрежденіе новаго верховнаго судилища (cour plenière).

Бріеннъ поняль, что оппозиція нарламента становится систематической, что она возобновляется при всякомъ требованіи субсидін, при всякомъ заключенін займа. ('сылка помогала только на

время: оппозиція умолкала, но не уничтожалась. Уб'єдившись въ этомъ, онъ задумалъ ограничить парламентъ одною судебною частью и избралъ себъ въ помощники, для приведенія въ исполненіе этого плана, хранителя государственной печати Ламуаньона. Ламуаньонъ быль словно создань для государственныхъ переворотовъ, идущихъ сверху. Онъ отличался смёлостью, и соединялъ съ энергическимъ постоянствомъ Мону большую долю благоразумія и честности; но онъ ошибся въ силахъ правительства и не разсчиталъ, что было возможно въ его время. Мону передълалъ нарламентъ, изм'єнивъ составъ его членовъ; Ламуаньонъ хот'єлъ его уничтожить. Въ случат удачи, первая изъ этихъ мтръ вызвала бы только временное успокоеніе; вторая должна была привести къ рѣшительнымъ результатамъ, такъ какъ она уничтожала власть, которую нервая хотбла только неревести изъ одибхъ рукъ въ другія; но реформа Монуоказалась непрочною, реформа Ламуаньона — неосуществимою. А между тъмъ, она проводилась довольно разумно. Вся французская магистратура была удалена въ одинъ и тотъ же день, чтобы дать мъсто новой судебной организаціи. Хранитель государственной нечати отняль у нарижскаго нарламента его политическія права и передаль ихъ верховному судилищу, составленному министерствомъ, ограничилъ его судебный авторитеть въ пользу окружныхъ судовъ, расширивъ кругъ ихъ деятельности. Но общественное мижије пришло въ негодованје; уголовный судъ (le Châtelet) протестоваль, провинцін возстали, и верховное судилище не могло ни состояться, ни дъйствовать. Въ Дофине, Бретапи, Провансъ, во Фландрін, въ Лангедокъ, въ Беарнъ всныхнули бунты; взамжиъ правильной оппозиціи парламента, министерству пришлось выпосить оппозицію болже горячую, болже необузданную. Къ ней примкнуло и дворянство, и третье сословіе, и провищіальные штаты, и даже духовенство. Вынуждаемый финансовымъ кризисомъ, Бріеннъ созвалъ чрезвычайное собраніе духовенства; оно тотчась же обратилось къ королю съ адресомъ, въ которомъ требовало уничтоженія верховнаго судилища и скоръйшаго созванія генеральных штатовъ: они один только могли тенерь поправить разстроенные финансы, обезнечить государственный долгъ и положить конецъ этимъ столкновеніямъ властей.

Архіеписконъ санскій, отсрочивъ на время финансовый кризись, вызваль своею распрею съ парламентомъ кризисъ правительственный. Едва онъ окончился, какъ денежный вопросъ снова выступилъ на сцену и рѣшилъ паденіе министерства. Не получая ни податей, ни займа, лишенный возможности воспользоваться верховнымъ судилищемъ, не желая снова обращаться къ парла-

ментамъ, Бріеннъ испробовалъ последнее средство и обещалъ созваніе генеральныхъ штатовъ. Но эта міра только ускорила его паденіе. Онъ быль призванъ къ управленію финансами, чтобы распутать затрудненія, — а онъ ихъ только запуталь; чтобы достать денегъ, — а онъ не могъ получить ихъ. Кромъ того, онъ довелъ до отчаянія націю, возстановиль противь правительства государственныя сословія, скомирометироваль власть правительства и сдълалъ неизбъжнымъ худиее, по мивнію двора, средство къ добыванию денегь-созвание генеральныхъ штатовъ; онъ налъ 25 августа 1788 г. По случаю паденія его пріостановлена была уплата государственныхъ рентъ, чъмъ начиналось уже банкротство. На Бріенна, какъ на посл'єдняго по времени, нало всего больше порицанін. Насл'ядникъ ошибокъ и затрудненій прошлаго, онъ увид'яль себя въ необходимости бороться съ самымъ критическимъ положеніемъ, опираясь на слишкомъ слабыя средства. Онъ пускалъ въ ходъ интригу и притъсненія, ссылаль членовъ парламента, закрываль его на время, пытался его разрушить: все противодъйствовало ему, и ничто не шло на помощь. Наконецъ, послѣ безплодныхъ усилій, онъ наль отъ изнеможенія и усталости; не рѣшаюсь сказать, чтобы онъ наль вследствіе собственной несостоятельности своей, потому что, будь онъ гораздо смёлёе, гораздо искуснёе, будь онъ даже Ришельё или Сюлли, онъ все-таки палъ бы. Выжиманіе денегъ, угнетеніе народа не было уже ни въ чыхъ силахъ. Нужно еще прибавить въ его оправданіе, что онъ не самъ создалъ то положение, изъ котораго не въ состояни былъ выпутаться; онъ виноватъ только въ самонадъянности, съ которою рънился принять его. Онъ налъ жертвою ошибокъ Каллона, какъ Калоннъ воспользовался для своей расточительности кредитомъ, созданнымъ Неккеромъ. Одинъ погубилъ кредить, другой, захотъвъ возстановить его силою, подорвалъ основанія власти.

Правительству оставалось только одно средство, престолу— одно спасеніе: созвать генеральные штаты. Ихъ требовали съ одинаковою настойчивостью нарламентъ и неры королевства, 13 іюля 1787 года, — сословія Дофинэ въ визильскомъ собраніи, духовенство въ своемъ парижскомъ собраніи. Провинціальные штаты приготовили къ нимъ умы, нотабли были ихъ предтечами. Король, объщавній 18 декабря 1787 г. созвать ихъ до истеченія няти лѣтъ, 8 августа 1788 года назначилъ днемъ открытія ихъ 1 мая 1789 г. Пеккеръ быль снова призванъ, нарламентъ возстановленъ, верховное судилище упичтожено, окружные суды (bailliages) закрыты, провинціи удовлетворены: новый министръ принялъ всѣ необходимыя мѣры для избранія депутатовъ и созванія питатовъ.

Въ это время въ оппозиціи, отдичавшейся до сихъ поръ своимъ единодушіемъ, произошла большая переміна. Министерство Бріенна встрівчало сопротивленіе отъ всіхъ государственныхъ сословій, потому что оно стремилось къ угнетенію ихъ. При Неккеръ министерство встрътило оппозицію привилегированныхъ сословій, домогавшихся власти для себя лично и рабства для народа. Правительство обратилось изъ деспотическаго въ національное, а они все таки были противъ него. Оппозиція парламента была скорће борьбою за власть, чтить за общественное благо; дворянство соединилось съ третьимъ сословіемъ болже изъ вражды къ правительству, чемъ изъ любви къ народу. Каждое изъ привилегированныхъ сословій требовало созванія генеральныхъ штатовъ изъ личныхъ выгодъ: парламентъ надъялся управлять ими какъ въ 1614 г., дворянство нитало надежду возвратить свое утраченное вліяніе. Потому-то магистратура и предложила за образецъ генеральнымъ штатамъ 1789 г. генеральные штаты 1614 г., а общественное мижніе отреклось отъ этого образца; потому-то дворянство не согласилось на двойное представительство третьяго сословія, и раздоръ всныхнуль между дворянствомъ и среднимъ сословіемъ. Духъ времени, настоятельная необходимость реформъ, значение, пріобрѣтенное третьимъ сословіемъ-все требовало этого двойного представительства. Оно было уже допущено въ провинціальных в собраніяхь. Когда Бріеннь, передъ выходомъ изъ министерства, обратился ко всемъ инсателямъ, спрашивая ихъ мижнія о лучшемъ составъ и устройствъ генеральныхъ штатовъ, въ числъ сочиненій, сочувственныхъ народу, явилась и знаменитая брошюра Сізса о третьем сословіи (tiers état) и броннора д'Антрега о генеральныхъ штатахъ. Общественное мижніе высказывалось все опредълительные и опредълительные: Неккерь, желая и вмысты съ тымы не смѣя удовлетворить его, желая примирить всѣ сословія, пріобръсти всеобщую нопулярность, созваль второе собрание нотаблей въ ноябръ 1788 г. для обсужденія состава генеральныхъ штатовъ и способа избранія депутатовъ. Онъ думалъ побудить это собрание согласиться на двойное число представителей третьяго сословія; но нотабли не дали своего согласія, и онъ увидёлъ себя вынужденнымъ решить противъ желанія нотаблей то, что онъ долженъ былъ бы ръшить безъ нихъ. Неккеръ не съумълъ избъгнуть распрей, потому что предварительно не рішиль всіхъ затрудненій. Онъ не взяль на себя иниціативы въ дёлё двойного представительства третьяго сословія, какъ не взяль ее и впосл'єдствін по вопросу о голосовании посословномъ или поголовномъ. Когда генеральные штаты собранись, решение этого втораго вопроса,

отъ котораго зависъла судьба власти и народа, было предоставлено силъ.

Какъ бы то ни было, хотя Неккеръ не успълъ склонить нотаблей къ согласію на двойное представительство третьяго сословія, онъ настояль за то въ совіть на принятіи этой мітры. Королевскимъ объявленіемъ отъ 27 ноября было постановлено, что число денутатовъ въ генеральныхъ штатахъ будетъ доходить но крайней мірів до тысячи, и депутаты третьяго сословія будуть равияться числомъ соединеннымъ депутатамъ духовенства и дворянства. Сверхъ того, Неккеръ добился включенія сельскихъ священниковъ въ духовное сословіе и протестантовъ въ третье сословіе. Окружныя собранія были созваны для выборовъ; волненіе было всеобщее: каждый хотёль выбрать членовъ своей партіи н составить въ своемъ духѣ избирательные списки. Парламентъ имъть мало вліянія на выборы, а дворъ рѣшительно никакого. Дворянство выбрало нъсколькихъ понулярныхъ депутатовъ, но большею частью людей преданныхъ интересамъ своего сословія п равно враждебныхъ какъ третьему сословію, такъ и олигархін знатныхъ придворныхъ фамилій. Духовенство выбрало епископовъ и аббатовъ, горячо стоявшихъ за привилегін, и священниковъ, сочувствовавшихъ народному дълу, которое было и собственнымъ ихъ дъломъ: наконецъ, третье сословіе выбрало людей просвъщенныхъ, твердыхъ и единодушныхъ въ своихъ цъляхъ. Депутатами отъ дворянства были 242 дворянина и 28 членовъ парламентовъ; депутація отъ духовенства состояла изъ 48 архіепископовъ или енископовъ, 35 аббатовъ или декановъ и 208 священниковъ; наконецъ, представительство общинъ состояло изъ двухъ духовныхъ лицъ, 12 дворянъ, 18 городскихъ сановниковъ, 102 членовъ окружныхъ судовъ, 212 адвокатовъ, 16 докторовъ, 216 кунцовъ и земледъльцевъ. 5 мая 1789 г. было назначено для открытія генеральныхъ штатовъ.

Такимъ образомъ была вызвана революція: дворъ тщетно старался предупредить ее, какъ тщетно пытался впослідствій ее уничтожить. Подъ руководствомъ Морена король назначалъ популярныхъ министровъ и ділалъ попытки реформъ; подъ вліяніемъ королевы онъ назначалъ министровъ царедворцевъ и проявлялъ властолюбивыя тенденцій. Деспотизмъ оказался также неудаченъ, какъ были неосуществимы реформы. Тщетно обращался онъ къ царедворцамъ за экономіей, къ парламентамъ за налогами, къ каниталистамъ за займами: нужно было пайти новый классъ плательщиковъ, и онъ надіялся найти его въ привилегированныхъ сословіяхъ. Онъ обратился къ нотаблямъ, состоявнимъ изъ пред-

ставителей дворянства и духовенства, съ требованіемъ помочь ему нести бремя государства-они отказались. Тогда только обратился онъ ко всей Франціи и созвалъ геперальные штаты. Онъ пробоваль войти въ сдёлку съ сословіями прежде чёмъ пойти на сділку съ нацією, и только отказъ первыхъ принудиль его обратиться къ странъ, вмъшательство и поддержка которой внушали ему опасенія. Онъ предпочиталь частныя собранія, изолированныя и потому слабыя-общему собранію, которое, представляя вст интересы, должно было сосредоточить въ себт всю власть. До этой великой эпохи затрудненія правительства увеличивались, и сопротивление возростало съ каждымъ годомъ. Оппозиція перешла отъ нарламентовъ къ дворянству, отъ дворянства къ духовенству, а отъ нихъ къ народу. По мъръ того, какъ каждое изъ сословій стремилось захватить власть, и онъ начиналь выказывать сопротивленіе; наконецъ, всв эти частныя оппозиціи слились въ одну національную оппозицію, или смолкли передъ нею. Генеральные штаты только узаконили уже совершившуюся революцію.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ.

## Съ 5-го мая 1789 г. по ночь 4 августа.

Открытіе генеральных штатовъ.—Мивнія о нихъ двора, министерства и разпыхъ государственныхъ сословій.—Повврка полномочій.—Вопрось о подачь голосовь по сословіямь или поголовно.—Сословіе общинь образуеть изъ себя національное собраніе. — Дворъ приказываеть запереть залу, гдъ засвдали
штаты.—Клятва въ Јен de Раише.—Большинство духовнаго сословія присоединяется къ общинамъ.—Королевское засвданіе 23 іюня, его безполезность.—
Проекть двора; событія 12, 13 и 14 іюля; отставка Неккера; возстаніе Парижа; образованіе національной гвардін; осада и взятіе Бастиліи.—Послъдствія
событій 14 іюля.—Декреты 4 августа.—Характеръ начавшейся революціи.

День 5-го мая 1789 г. быль назначень для открытія генеральныхъ штатовъ. Этому открытію предшествовала наканунъ религіозная церемонія. Король, его семейство, министры и депутаты трехъ сословій отправились въ процессіи изъ церкви Божіей Матери (Notre Dame) въ церковь Св. Людовика, чтобы отслушать здёсь напутственную обёдню. Не безъ восторга смотрёли всё на возобновленіе этого народнаго торжества, котораго Франція лишена была такъ долго. Оно имъло характеръ настоящаго праздника. Громадная толна пришла въ Версаль со всъхъ сторонъ; погода была превосходная; на великолѣпную обстановку не щадили средствъ. Звуки музыки, добрая и довольная наружность короля, грація и благородная красота королевы, и болже всего общія надежды воодушевляли всёхъ. Но съ прискорбіемъ замётили всё этикетъ, костюмы, теже сословныя разделенія, какъ и въ собранін 1614 г. Духовенство въ рясахъ, въ бълыхъ мантіяхъ, четыреугольныхъ шанкахъ, или въ фіолетовой одеждъ и стихаряхъ, занимало первое мъсто. За нимъ слъдовало дворянство въ черныхъ

кафтанахъ, въ камзолахъ, съ суконными общлагами шитыми, золотомъ, въ кружевныхъ жабо и въ шлянахъ съ бёлыми перьями à la Henri IV. Наконецъ, послёднее мёсто занимало скромное третье сословіе, все въ черномъ, въ короткихъ плащахъ, въ кисейныхъ жабо и въ шлянахъ безъ перьевъ. Въ церкви сословія стояли въ

томъ же порядкъ.

На другой день королевское засъдание было въ залъ des Menus. Амфитеатромъ расположенные хоры были полны зрителями. Депутатовъ призвали и ввели въ порядкъ, установленномъ въ 1614 году. Духовенство было поставлено на право трона, дворянство сдіва, а общины противъ трона, помінцавшагося въ глубинъ залы. Одушевленныя рукоплесканія встрътили депутацію Дофинэ, депутацію Крепи въ Валуа, въ которой находился герцогъ Орлеанскій, и депутацію Прованса. Неккера встрътили также общимъ восторгомъ. Общественный голосъ привътствовалъ всъхъ тёхъ, которые способствовали созванию генеральныхъ штатовъ. Когда депутаты и министры заняли свои мъста, появился король съ королевою, принцами и блестящею свитой. При появленіи его зала нотряслась отъ рукоплесканій. Людовикъ XVI сёль на тронъ, и какъ только надёлъ шляпу — тотчасъ же накрылись и всё три сословія. Общины, вопреки обычаю прежнихъ штатовъ, не колеблясь последовали примеру духовенства и дворянства: прошло уже то время, когда третье сословіе должно было стоять съ открытой головой и говорить колжнопреклоненное. Въ величайшемъ молчаніи вев ожидали рвчи короля. Вев жаждали узнать, каковы были дъйствительныя намъренія правительства по отношенію къ штатамъ. Прировняетъ ли оно настоящее собраніе прежнимъ, или же предоставить ему ту роль, которую указывали ему государственныя нужды и величіе обстоятельствъ?

"Господа, сказаль король съ волненіемъ, день, столь желанный моимъ сердцемъ, наконецъ наступилъ, и я вижу себя въ кругу представителей націи; управлять которой считаю себъ за славу. Долгій промежутокъ времени прошель съ послѣдняго собранія генеральныхъ штатовъ: и хотя созваніе этихъ штатовъ, казалось, уже вышло изъ употребленія, я не поколебался возстановить обычай, изъ котораго государство можетъ извлечь новую силу и который можетъ открыть націи новый источникъ благоденствія". За этими первыми, многообъщавшими словами, послѣдовали только объясненія о долгѣ и объявленіе о предстоящемъ сокращеніи расходовъ. Виѣсто того, чтобъ умно начертать штатамъ программу, которой они должны держаться, король приглашалъ ихъ къ взаимному согласію, говориль о нуждѣ въ деньгахъ, выражалъ боязнь

нововведеній и жаловался на тревожное состояніе умовъ, не предлагая никакихъ мѣръ къ успокоенію ихъ. Впрочемъ, сильныя рукоилесканія раздались, когда онъ произнесъ, въ концѣ рѣчи, слѣдующія слова, хорошо рисовавшія его намѣренія: "Ожидайте отъ
меня всего того, къ чему можетъ побудить самое нѣжное участіе
къ общественному благу, всего того, что можно требовать отъ
государя, нерваго друга своего народа. Пусть царствуетъ, господа, счастливое согласіе въ этомъ собраніи, пусть сдѣлается эта
эноха навсегда памятною для счастія и благоденствія государства.
Это желаніе сердца моего, это самое горячее мое желаніе; это
награда, которой я ожидаю за прямоту моихъ намѣреній и за

любовь мою къ народу".

Послѣ короля говорилъ хранитель государственной печати, Барантенъ: ръчь его была подробною диссертаціей о генеральныхъ штатахъ и о благодъяніяхъ короля. Послъ длиннаго встунленія, онъ приступилъ, наконецъ, къ вопросамъ животренещущимъ: "Его величество, сказаль онъ, даруя двойное представительство самому многочисленному изъ трехъ сословій, тому, на которомъ главнымъ образомъ лежитъ тяжесть налоговъ, не измёнилъ формы прежнихъ совъщаній. Хотя поголовная подача голосовъ, приводящая къ одному общему результату, имфетъ, новидимому, то преимущество, что лучше выражаеть общія желанія, однако, король желаль, чтобъ этотъ новый порядокъ быль принять не иначе, какъ съ свободнаго согласія государственныхъ сословій и съ одобренія его величества. Но каковы бы ни были мижнія объ этомъ вопросъ, какое бы ни было установлено различіе между предметами, долженствующими подвергнуться обсужденію собранія, не следуеть сомивваться, что совершенивниее согласие соединить вст три сословія въ вопрост о налогти. Правительство было не прочь отъ поголовнаго голосованія въ вопросахъ денежныхъ. потому что такой способъ быстро рѣшаетъ дѣло: но въ вопросахъ политическихъ оно заявило себя въ пользу посословнаго голосованія, потому что такой способъ скорже всего могъ помъшать нововведеніямъ. Такимъ образомъ, оно хотъло достигнуть настоящей своей цъли — субсидій, и не позволить націи достигнуть ея цели — реформъ. Намеренія двора выразились еще ясибе, когда хранитель нечати опредёлиль кругь занятій генеральныхъ штатовъ. Онъ ограничилъ ихъ, собственно говоря, разсмотръніемъ налога для того только, чтобъ утвердить его, преніями о закон'я о печати, чтобъ ее ограничить, и реформою гражданскаго и уголовнаго законодательства. Высказавшись противъ всёхъ другихъ преобразованій, онъ заключиль річь свою такъ: "Справедливыя

желанія удовлетворены; нескромный ропоть не остановиль короля, снисходительно забывшаго о немь, простившаго даже выраженія тёхь ложныхь и преувеличенныхь митній, вы силу которыхь многіе думають замёнить неизмённыя начала монархіи пагубными химерами. Вы отвергнете, господа, съ негодованіемь эти опасныя нововведенія; только враги общественнаго блага стараются смышать ихъ съ благотворными и необходимыми реформами, долженствующими повлечь за собою то обновленіе, котораго такъ желаеть его величество".

Говорить такимъ образомъ — значило не знать желаній націи, или открыто идти въ разръзъ съ ними. Мало удовлетворенное собраніе обратилось къ Неккеру, отъ котораго ожидало ръчи совсьмъ другаго рода. Онъ былъ министромъ популярнымъ, онъ настоялъ на двойномъ представительствъ средняго сословія, и потому можно было надъяться, что онъ отдастъ предпочтеніе поголовной нодачъ голосовъ, которая одна только давала возможность третьему сословію воснользоваться своею численностью. По опъ говорилъ какъ генеральный контролеръ и человъкъ осторожный; ръчь его, дливнаяся цълыхъ три часа, заключала въ себъ пространный финансовый отчетъ; и когда, утомивъ собраніе, онъ подошелъ къ вопросу, занимавшему всъ умы, то отнесся къ нему неръщительно, не желая ссориться ни съ дворомъ, ни съ народомъ.

Правительству слёдовало бы вёрнёе понять важность генеральныхъ штатовъ: одно возобновленіе ихъ уже предвіщало великій переворотъ. Съ надеждой ожидаемые паціей, они являлись въ такое время, когда старая монархія одряхлёла и когда они одни способны были преобразовать государство, удовлетворить правительственнымъ нуждамъ. Трудное время, самая сущность полномочія штатовъ, выборъ ихъ членовъ—все свидітельствовало о томъ, что собраны они теперь не затёмъ, чтобъ быть послушными орудіями въ рукахъ правительства, а затёмъ, чтобъ быть законодателями. Общественное митніе даровало имъ право на возрожденіе франціи, инструкціи, имъ данныя, уполномочивали ихъ къ тому; въ самой громадности злоупотребленій и въ поддержкё общества они должны были найти силу для того, чтобъ предпринять и совершить этотъ великій трудъ.

Королю следовало принять участіе въ ихъ занятіяхъ. Этимъ средствомъ онъ могъ бы возстановить свою власть и обезонасить себя отъ крайностей революціи, совершивъ ее самъ. Еслибы, принявъ на себя иниціативу въ реформахъ, онъ определилъ бы твердо, но справедливо новый порядокъ вещей; еслибы, удовлетворяя же-

ланіямъ Францін, онъ опредълнлъ права гражданъ, права генеральныхъ штатовъ и границы королевской власти; еслибъ онъ отказался отъ собственнаго произвола, отъ привилегій дворянства и другихъ сословій; еслибъ, наконецъ, онъ совершиль всѣ реформы, которыхъ требовало общественное мижніе и которыя были впоследстви введены учредительнымъ собраніемъ, -- онъ предупредиль бы нагубныя распри, всныхнувшія нозже. Трудно нанти государя, который бы согласился раздёлить свою власть между собою и другими, который бы настолько быль просвещень, чтобъ добровольно уступить то, что долженъ потерять неизбъжно. Людовикъ XVI, однакожъ, сдълалъ бы это, еслибъ менте подчинялся окружающимъ его и болъе слушался своихъ собственныхъ влеченій. Но величайшая апархія царствовала въ королевскомъ сов'єт'є. Ни одной міры не было принято, когда собрались генеральные штаты; ничего не было сдълано для того, чтобъ предупредить разногласіе. Нержинтельный Людовикъ XVI колебался между своимъ министерствомъ, которымъ руководилъ Неккеръ, и своимъ дворомъ, которымъ руководили королева и ижкоторые принцы королевской фамилін.

Неккеръ, -- довольный тъмъ, что отстоялъ двойное представительство третьяго сословія, - боялся нер'вшительности короля и неудовольствія придворныхъ. Не понимая всей важности кризиса и считая его скорбе финансовымъ, чемъ общественнымъ, онъ выжидаль событій, чтобы дъйствовать, и надъялся управлять ими, хоть и не сдёлалъ ничего для ихъ нодготовки. Онъ чувствовалъ, что старинную организацію генеральныхъ штатовъ невозможно поддержать, что существование трехъ сословій, изъкоторыхъ каждое имъло право отказать въ утверждении закона, преиятствовало осуществленію реформъ и д'яйствіямъ администраціи. Онъ надъялся, что, испытавъ эту тройную оппозицію, можно будетъ уменьшить число сословій и установить англійскую форму правленія, соединивъ духовенство и дворянство въ одной налатъ, а среднее сословіе въ другой. Но онъ не предвидѣлъ, что когда начиется борьба, то вмішательство его ни къ чему не приведеть; что полумфры инкого не удовлетворять, что оть его системы умбренности откажутся вст-слабтиніе изъ упрямства, а сильнтиніе по увлеченію. Уступки удовлетворяють только до побёды.

Дворъ желалъ не облеченія генеральныхъ штатовъ въ правильную форму, а совершенной ихъ отмѣны. Онъ предпочиталь случанное сопротивленіе великихъ государственныхъ сословій, раздаленію власти съ постояннымъ государственнымъ собраніемъ. Разъединеніе сословій благопріятствовало его цѣлямъ; онъ разсчи-

тываль поселить несогласіе между ними и помѣшать имъ дѣйствовать. Будучи дурно организованы, генеральные штаты никогда не приводили ни къ какому результату: можно было ожидать н на этотъ разъ повторенія того же, тімь боліве, что два первыя сословія мало были расположены въ пользу реформъ, требуемыхъ третьимъ. Духовенство желало сохранить свои привилегіи и богатства: оно предвидъло, что ему придется принести гораздо болъе жертвъ, чъмъ пріобръсти выгодъ. Съ своей стороны и дворянство, хотя и получавшее давно утраченную имъ политическую независимость, знало хорошо, что тъ уступки, которыя придется ему сдёлать въ нользу народа, не вознаградятся тёми правами, которыя пріобрѣтеть оно отъ монархін. Новая революція совершалась почти исключительно въ пользу третьяго сословія, и поэтому два первыя сословія были расположены соединиться съ дворомъ, противъ третьяго, какъ прежде соединялись они съ третьимъ сословіемъ противъ двора. Эта перемѣна въ образѣ дѣйствій партій зависѣла единственно отъ разсчета; высшія сословія соединялись съ государемъ безъ малъйшей привязанности къ нему, точно также какъ прежде они стояли за народъ, не имъя вовсе въ виду общественнаго блага.

Дворъ не щадилъ средствъ на то, чтобы поддержать такое расположение духовенства и дворянства. Депутаты этихъ сословій были предметомъ всевозможныхъ любезностей и угожденій. Главные изъ нихъ были допущены въ комитетъ изъ знатибйшихъ лицъ, собиравшійся у графини Полиньякъ. Тамъ усп'єди переманить на сторону двора д'Епремениля и д'Антрэга, двухъ самыхъ жаркихъ защитниковъ свободы въ парламентъ, до созванія штатовъ, теперь сделавшихся явными ихъ противниками. Въ этомъ комитете придумали различный костюмъ для депутатовъ разныхъ сословій, стараясь разъединить ихъ, сначала этикетомъ, а потомъ и силою. Воспоминание о прежнихъ генеральныхъ штатахъ увлекало дворъ: онъ все еще думалъ, что можно дъйствовать по преданіямъ прошлаго, сдерживать Парижъ войсками, депутатовъ третьяго сословія — денутатами дворянства: что, разъединяя сословія, можно господствовать въ собранін, а для разъединенія ихъ стоитъ только возстановить старые обычаи, возвышавшіе дворянство и унижавшіе общины. Такимъ образомъ, послъ перваго засъданія, дворъ остался при убъждении, что онъ предотвратилъ опасность безъ всякихъ устунокъ.

б-го мая, на другой день послѣ открытія собранія штатовъ, дворянство и духовенство собрались въ своихъ отдѣльныхъ залахъ и приступили къ внутренней организаціи своей. Третье сословіе,

самое многочисленное, получило въ свое распоряжение залъ собранія штатовъ, какъ самый обширный, и ожидало тамъ двухъ остальныхъ сословій: оно смотрѣло на свое ноложеніе, какъ на временное, на своихъ членовъ, какъ на депутатовъ, еще не утвержденныхъ въ этомъ званіи, и приняло систему выжиданія, пока не присоединятся къ нему духовенство и дворянство. Тогда-то началась достопамятная борьба, исходъ которой долженъ быль рёшить, быть или не быть революціи. Все будущее Франціи завискло отъ согласія или разъединенія сословій. Этотъ важный вопросъ былъ поднять при повъркъ полномочій. Народные депутаты утверждали основательно, что новърка должна происхедить съ обща, такъ какъ даже противники соединенія сословій не могли отрицать, что для каждаго сословія порознь важно, чтобъ полномочія всёхъ остальныхъ были вполив законны: напротивъ, депутаты привилегированныхъ сословій утверждали, что такъ какъ всв три сословія существують порознь, то и новърка полномочій должна быть совершена каждымъ изъ нихъ отдёльно отъ прочихъ. Они понимали, что стоитъ только сословіямъ соединиться хоть для одного дъла-и всякое дальнъйшее разъединение будетъ невозможно.

Общины дъйствовали въ этомъ случав весьма осторожно, твердо н обдуманно. Онъ достигли своей цъли рядомъ усилій далеко не безопасныхъ, рядомъ медленныхъ, нерѣшительныхъ успѣховъ и постоянно возраждавшейся борьбы. Принятая ими, съ самаго начала, система бездъйствія была самою разумною и върною мърой. Бывають случаи, когда для побёды надо только умёть выжидать. Общины были единодушны и составляли половину всего числа денутатовъ: въ средъ дворянства было популярное меньшинство; большинство духовенства, состоявшее изъ нъсколькихъ миролюбивыхъ епископовъ и множества священниковъ, - этого третьяго сословія въ духовенств'ї, — было расположено въ пользу общинъ. Утомленіе отъ бездійствія должно было привести къ соединенію. На это-то и надъядось третье сословіе и этого-то опасались еписконы, которые потому и рѣшились 13 мая предложить себя въ посредники. Но это посредничество не могло имъть никакихъ результатовъ, такъ какъ дворянство не желало поголовнаго голосованія, а общины — посословнаго. Примирительныя сов'єщанія, тщетно длившіяся до 27 мая, были прерваны дворянствомъ, которое высказалось за отдъльную повърку полномочій.

На слъдующій день послѣ этого враждебнаго заявленія, общины, рѣшившись провозгласить себя паціональнымъ собраніемъ, пригласили духовенство, во имя Бога мира и общественнаго блага, присоединиться къ нимъ. Дворъ, встревоженный этимъ рѣшеніемъ,

старался продлить примирительныя сов'вщанія. На первоначальных коммисаровъ примирителей была возложена обязанность разобрать несогласія сословій, а министерство взялось разобрать споры коммисаровъ. Такимъ образомъ, питаты ставились въ зависимость отъ коммиссаровъ, а коммиссары—отъ королевскаго сов'єта. Но и эти новые переговоры не были удачите первыхъ: долго тянулись они, но ни одно изъ сословій не соглашалось на уступки въ пользу другаго, и дворянство опять кончило тёмъ, что прервало

ихъ, утвердивъ всъ свои прежнія ръшенія.

Пять недёль прошли, такимъ образомъ, въ безплодныхъ нереговорахъ. Среднее сословіе, видя, что пора организоваться, что дальнъйшія проволочки раздражать противь него пацію, довъріе которой, благодаря отказу двухъ привилегированныхъ сословій, оно заслужило, -- решилось действовать, и выказало при этомъ столько же такта и твердости, сколько и во время бездействія своего. Мирабо объявиль, что одинь изъ парижскихъ депутатовъ желаетъ сдёлать предложеніе; денутать этотъ быль Сіэсъ, человъкъ застъпчиваго характера, но съ предпримчивымъ умомъ, пользовавшійся большимъ вліяніемъ и лучше всякаго способный мотивировать ръшеніе. Сізсь доказаль невозможность соглашенія и крайнюю необходимость повтрки полномочій, которую справедливость требовала произвести съ обща; онъ убъдилъ собрание постановить, что дворянство и духовенство приглашаются въ залу собранія генеральныхъ штатовъ, для присутствія при нов'єрк в полномочій, которая будеть произведена какт вт присутствій, такт и въ отсутствии ихг.

За этою мёрою слёдовала другая, еще болёе энергическая. По окончаніи новёрки, депутаты общинь организовались 17 іюня, по предложенію ('іэса, въ національное собраніе. Эта смёлая выходка, которою самое многочисленное сословіе—единственное, полномочія котораго были узаконены, — объявляло себя представительствомь франціи, не признавая другихъ сословій, пока они не подчинятся повёркё, разомъ рёшало всё спорные до того времени вопросы и превращало собраніе генеральныхъ штатовъ въ народное собраніе. Сословное начало исчезало въ новомъ политическомъ устройстве, и первый шагъ къ гражданскому равенству въ частной жизни былъ сдёланъ. Этотъ знаменитый декретъ, состоявшійся 17 іюня, предвёщалъ уже ночь 4-го августа. Но надо было отстоять это смёлое рёшеніе, — а были причины бояться, что поддержать его едва ли будетъ возможно.

Первое постановление національнаго собранія было присвоеніе себт верховной власти. Оно, такъ сказать, поставило въ зависи-

мость отъ себя привилегированныя сословія, провозгласивь нераздёльность законодательной власти. Оставалось обуздать дворъ съ помощью налоговъ. Собраніе объявило ихъ незаконными, но подало голосъ въ нользу временнаго взиманія ихъ на весь періодъ своего существованія, и въ пользу прекращенія ихъ, какъ скоро собраніе будетъ распущено: оно успоконло капиталистовъ, обезпечивъ государственный долгъ, и позаботилось о народѣ, назна-

чивъ комитетъ народнаго продовольствія.

Такая твердость и предусмотрительность возбудили восторгъ націи. Но руководители двора попяли, что посвянные ими между сословіями раздоры не привели къ желанной цёли, что надо прибъгнуть въ другому средству. Одна только королевская власть, казалось имъ, способна предписать сохранение сословій, поддержать которыя не могла оппозиція дворянства. Приверженцы двора воспользовались путешествіемъ Людовика XVI въ Марли, чтобы устранить его отъ осторожныхъ и миролюбивыхъ совътовъ Неккера и побудить къ принятію враждебныхъ міръ противъ собранія. Людовика XVI, одинаково подчинявшагося какъ хорошему, такъ и дурному вліянію, окруженнаго дворомъ, преданнымъ духу нартій, стали умолять, во имя интересовъ короны и религіи, остановить мятежныя дъйствія общинь; онъ поддался убъжденіямъ н объщаль все. Было ръшено, что онъ торжественно явится въ собраніе, отмінить его постановленія, предпишеть сохраненіе раздёльности сословій, какъ основной законъ монархін — и самъ укажеть реформы, которыя должны произвести генеральные штаты. Съ этого времени правительство стало действовать по внушеніямъ тайпаго совъта, и дъйствовать уже не скрытно, а совершенно прямо. Планы, задуманные графомъ д'Артуа, принцемъ Конде, принцемъ Конти и хранителемъ печати Барантеномъ, приводились въ исполнение ими одними. Пеккеръ утратилъ всякое вліяніе; онъ предложиль королю плань соглашенія, который могь бы удасться. пока борьба не дошла до такого ожесточенія, но который теперь быль уже неосуществимь. Онь совътоваль новое засъдание, въ присутствін короля, въ которомъ утверждено было бы поголовное голосование въ вопросъ о налогахъ, и сохранено голосование по сословіямъ въ д'блахъ частныхъ интересовъ и привилегій: эта мъра, неблагопріятная для общинъ, такъ какъ она стремилась къ поддержанію злоупотребленій, облекая дворянство и духовенство правомъ сопротивляться ихъ уничтожению, -- повлекла бы за собою учрежденіе двухъ налатъ, для будущихъ собраній генеральныхъ штатовъ. Неккеръ любилъ полумвры и думалъ произвести постененными уступками ту политическую реформу, которая должна

была совершиться разомъ. Наступила минута, когда должно было дать націи всё ея права или же позволить ей самой овладёть ими. Проэктъ Неккера, и безъ того уже недостаточный, былъ измёненъ новымъ совётомъ въ такомъ смыслё, что сдёлался равносиленъ государственному перевороту. Тайный совётъ думалъ, что королевское повелёніе устрашитъ собраніе, что франція удовлетворится обёщаніемъ нёкоторыхъ реформъ. Эти люди не понимали, что подвергать королевскую власть риску ослушанія слё-

дуетъ только въ последней крайности.

Государственные перевороты обыкновенно совершаются внезацно и въ расплохъ захватываютъ тъхъ, которыхъ они должны поразить. На этотъ разъ дёло было не такъ: приготовленія къ нему содійствовали его неудачъ. Опасаясь, что большинство духовенства признаетъ собрание и соединится съ нимъ, и желая предупредить этотъ рѣшительный шагъ, правительство закрыло залъ собранія виредь до королевскаго засъданія, вмёсто того, чтобы посившить днемъ этого засъданія. Предлогомъ къ этой неловкой и неприличной мірт послужили приготовленія, требуемыя присутствіемъ короля. Предсёдателемъ собранія быль въ то время Бальи. Этотъ добродѣтельный гражданинъ не искалъ никакихъ почестей, но получиль ихъ отъ рождающейся свободы. Онъ быль первымъ президентомъ собранія, какъ быль первымъ парижскимъ депутатомъ и должень быль сдёлаться первымь мэромь столицы. Его любили друзья, уважали противники; при всей своей кротости и просвъщенномъ умѣ, онъ обладаль въ высшей степени развитымъ сознаніемъ долга, и твердостью въ исполненіи его. Пзвіщенный хранителемъ печати, въ ночь на 20 іюня, о прекращеніи засъданій, онъ остался въренъ собранію и не побоялся ослушаться двора. На следующій день, въ обычный чась, онъ отправился въ залу собранія штатовъ и, найдя ее занятою вооруженною силою, протестовалъ противъ такого деспотическаго поступка; между тъмъ, подосивли депутаты, шумъ увеличился; всв выказывали готовность одольть опасности, грозившія собранію. Наиболье раздраженные совътовали ъхать въ Марли и составить засъдание подъ окнами короля; кто-то указалъ для этого зданіе Jeu de Paume (залъ для нгры въ мячъ); предложение было принято, и депутаты отправились туда вст вмъстъ. Бальи шелъ внереди; народъ восторженно провожаль ихъ; сами солдаты вызвались охранять собраніе. Депутаты общинъ собрались въ пустой залѣ и, стоя, вдохновленные святостью своего призванія, поклядись, поднявъ руки-поклядись всв за исключениемъ одного — не расходиться, не давъ Францін конституцію.

За этой торжественной присягой, принесепной 20 іюня передъ всею нацією, послідовала 22-го важная побіда. Собраніе, будучи еще лишено залы для засіданій и не имізя возможности сходиться даже въ залі Јей de Paume, которую удержали для себя принцы, чтобъ не пускать въ нее депутатовъ, собралось въ церкви святаго Людовика. Въ этомъ-то засіданій къ нему присоединилось большинство духовенства, среди самыхъ восторженныхъ натріотическихъ заявленій. Такимъ образомъ, міры, принятыя для устращенія собранія, только подкрізнили его мужество и ускорили соединеніе, которому оніз должны были воспренятствовать. Двіз неудачи для двора предшествовали знаменитому засіданію 23 іюня.

Наконецъ, насталъ день этого засъданія. Многочисленная стража окружила залъ собранія; двери были открыты только для депутатовъ, не для публики. Король явился во всемъ блескъ своего могущества, но, противъ обыкновенія, встрічень быль глубокимъ модчаніемъ. Произнесенная имъ ржчь довершила общее неудовольствіе. Людовикъ XVI говорилъ властительнымъ тономъ и приказывалъ привести въ исполнение такія міры, которыя отвергало и собраніе, и общественное мижніе. Онъ жаловался на раздоры, посъянные самимъ дворомъ, осуждалъ поведение собранія, знавая его представительствомъ одного третьяго сословія, отм'ьниль всв его постановленія, предписаль раздёленіе сословій, указаль, какія реформы нужно было произвести и въ какихъ границахъ, повелълъ генеральнымъ штатамъ принять ихъ именно въ этомъ видъ, угрожалъ распустить собрание и принять на одного себя преобразование государства, если встрътить съ ихъ стороны малъйшее сопротивление. Послъ такой повелительной сцены, песообразной ни съ обстоятельствами, ни съ характеромъ Людовика ХУІ, онъ удалился, повельвъ депутатамъ разойтись. Духовенство и дворянство повиновались, но народные депутаты остались неподвижны на своихъ мъстахъ, въ безмолвномъ негодовании. Такъ прошло ивсколько минуть. Вдругъ Мирабо прервалъ молчаніе. "Госнода!" сказаль опъ, "признаюсь, то, что мы слышали, могло бы повести къ спасенію родины, еслибы дары деспотизма не были всегда опасны. Что это за оскорбительная диктатура? Противъ васъ выводять войска, парушають святость національнаго храма, для того, чтобы новельть вамъ быть счастливыми! И кто это приказываетъ? Вангъ уполномоченный. Кто предписываетъ вамъ законы? Вашъ уполномоченный, тотъ, кто долженъ получать ихъ отъ васъ, отъ насъ, господа, облеченныхъ политическимъ званіемъ, священнымъ и неприкосновеннымъ; отъ насъ, и только отъ насъ двадцать иять милліоновъ человѣвъ ждутъ себѣ счастья, —счастья

върнаго, такъ какъ оно должно быть установлено, дано и принято всёми. Но вамъ отказываютъ въ свободе преній, васъ окружаютъ военною силю. Гдъ же враги націн? Ужъ не Катилина ли нодъ стѣнами нашего города? Я требую, чтобы вы сохранили ваше достоинство, вашу законодательную власть, чтобы вы соблюли святость вашей присяги; она не дозволяеть намъ разойтись, не установивъ конституцін". Видя, что собраніе не расходится, явился оберъ-церемоніймейстеръ и повториль приказаніе короля: "Подите и скажите вашему господину, воскликнулъ Мирабо, что мы здёсь по волё народа, и разойдемся тогда только, когда насъ разгонятъ штыками".-- "Вы сегодня тоже, чъмъ были вчера, спокойно прибавилъ Сівсъ, приступимъ къ преніямъ". И собраніе, исполненное рашимостью и величіемъ, приступило къ преніямъ. По предложению Камюса, оно утвердило всв свои постановления, а по предложенію Мирабо, провозгласило неприкосновенность своихъ членовъ.

Этоть день погубиль королевскую власть. Законодательная иниціатива и нравственная власть переходили отъ короля къ народному собранію. Інца, вызвавшія своими совътами такое сопротивленіе, не осмълились наказать его. Вечеромь 23-го числа королева и Людовикъ XVI убъдительно просили Неккера остаться на своемъ мъстъ, — а не далъе какъ утромъ того же дня была ръшена его отставка. Этотъ министръ не одобрялъ королевскаго засъданія и, отказавшись присутствовать въ немъ, снова пріобръль довъріе собранія, которое онъ потерялъ было своими колебаніями. Времена немилости со стороны двора были для него временами понулярности: отказываясь повиноваться королю, онъ становился союзникомъ собранія, которое тотчасъ начинало его поддерживать. Для каждой эпохи нужны вожди, имя которыхъ служило бы знаменемъ для партіи; пока собраніе боролось съ дворомъ, такимъ человъкомъ былъ Неккеръ.

Въ следующемъ заседаніи явилась та часть духовенства, которая примкнула къ собранію въ церкви святаго Людовика: спустя нёсколько дней, къ нему присоединилось 47 депутатовъ дворянства, въ числѣ которыхъ находился герцогъ Орлеанскій, и дворъ нашелся вынужденнымъ самъ пригласить большинство дворянства и меньшинство духовенства прекратить отнынѣ безполезное разъединеніе. 27 іюня было первое общее засёданіе: сословія прекратили свое существованіе теоретически и вскорѣ исчезли на самомъ дѣлѣ. Они еще продолжали занимать и въ общей залѣ отдѣльныя мѣста, но вскорѣ смѣшались между собою: пустыя сословныя преимущества сгладились предъ властію народа.

Послѣ тщательной нопытки воспрепятствовать организаціи собранія, двору ничего не оставалось дёлать, какъ присоединиться къ нему и руководить его занятіями. Онъ могъ бы еще загладить свои ошибки искренностію, и заставить забыть свои насильственныя мфры. Бывають минуты иниціативы въ самоножертвованін; бывають другія, когда остается только съ честью покориться необходимости. При открытіи собранія генеральныхъ штатовъ, король могъ бы самъ дать конституцію; теперь онъ долженъ былъ принять ее отъ собранія: покорись онъ обстоятельствамъ, онъ несомивнио улучшилъ бы свое положение. Но, опомнившись отъ перваго пораженія и увидівь, что нравственный авторитеть ихъ безсилень, совътники Людовика XVI ръшились прибъгнуть въ штыкамъ. Они внушили ему, что его достоинство, безопасность трона, поддержание законовъ и самое благополучие его подданныхъ требують, чтобы онъ призваль собрание къ покорности; что собрание должно быть подчинено силою, такъ какъ и Версаль, и сосъдній съ нимъ Парижъ, держать сторону денутатовъ; что его слъдуетъ или перевести въ другое мъсто, или распустить; что такое решеніе должно быть принято безотлагательно, чтобы во-время остановить собраніе, и что для этого необходимо какъ можно скорже созвать войска, которыя устранили бы собраніе и сдерживали бы населеніе Версаля и Парижа.

Между тёмъ представители народа приступили къ своимъ законодательнымъ работамъ, и приготовляли нетериъливо ожидаемую конституцію, для которой они уже не предвидели номехи. Парижъ и главные города королевства присылали имъ адресы, хвалили ихъ благоразумный образъ дёйствія и поощряли ихъ прододжать діло возрожденія Франціи. Между тімь прибывали войска; Версаль приняль видь лагеря, заль собранія быль окружень стражею, н гражданамъ воспрещенъ былъ доступъ туда. Парижъ былъ окруженъ отрядами войскъ, готовыми, казалось, приступить, смотря но надобности, къ блокадъ или къ осадъ его. Эти огромныя военныя приготовленія, прибывавшая съ границъ артиллерія, присутствіе безусловно послушныхъ иностранныхъ полковъ, предвъщали грозныя намфренія. Народъ безпокоплся и волновался; собраніе пыталось образумить короля и просило его объ удаленіи войскъ. 9-го іюля оно составило, по предложенію Мирабо, адресь королю, написанный въ почтительныхъ и твердыхъ выраженіяхъ. Но все было тщетно; Людовикъ XVI объявиль, что онъ одинъ можетъ судить о необходимости призыва или удаленія войскъ, что, впрочемъ, войска призваны только изъ предосторожности, для предупрежденія безпорядковъ и для защиты паціональнаго собранія:

онъ предложилъ, кромѣ того, собранию переѣхать въ Нойонъ, или въ Суассонъ, то есть, стать между двухъ армій и лишиться под-

держки народа.

Парижъ былъ въ величайшемъ броженіи: огромная столица была единодушно предана собранію. Опасности, окружавнія представителей народа, опасности, грозивнія самимъ жителямъ Парижа, недостатокъ въ продовольствін-все это располагало къ возстанію. Всв горячо пристали къ двлу революціи: капиталисты — по разсчету и изъ опасенія банкрутства; люди просв'ященные и все среднее сословіе-изъ натріотизма: подавленный нуждою народъ потому, что онъ жаждалъ волненій и перемёнь и винилъ въ своихъ бъдствіяхъ привилегированныя сословія и дворъ. Трудно представить себъ движеніе, волновавшее столицу Франціи. Она выходила изъ покоя и молчанія покорности: словпо пораженная новизною своего положенія, она была въ какомъ-то опьяняющемъ восторгв отъ свободы. Журналистика разгорячала умы: газеты распространяли пренія собранія и такимъ образомъ давали возможность не присутствовавшей въ засъданіяхъ публикъ знать все, что тамъ происходило; на улицахъ, на илощадяхъ обсуживались вопросы, занимавшіе собраніе. Центромъ сборищь нарижань быль Нале-Ройяль. Толна въ саду постоянно возобновлялась. Трибуною служиль столь, ораторомь быль всякій гражданинь; тамъ толковали объ опасностяхъ родины и возбуждали другъ друга къ сопротивленію. По предложенію, заявленному въ Пале-Ройяль, народъ ворвался уже въ тюрьму Аббатства и, освободивъ изъ нея гренадеровъ французской гвардін, заключенныхъ за то, что они отказались стрълять по народу, вывель ихъ оттуда съ тріумфомъ. Этоть бунть остался безь последствій: въ собраніе явилась денутація съ просьбою принять подъ свое покровительство освобожденныхъ гренадеровъ, и собраніе испросило для нихъ помилованіе у короля. Гренадеры добровольно вернулись въ тюрьму и получили прощеніе. Этоть полкъ, одинъ изъ самыхъ полныхъ и самыхъ храбрыхъ, сталъ благопріятствовать съ этого времени народному двлу.

Таково было положеніе дёль въ Парижі, когда дворъ, расположивь войско въ Версалі, въ Севрі, на Марсовомь полі, въ Сень-Дени, счель возможнымь приступить къ исполненію своего плана. Онъ началь, 11 іюля, съ изгнанія Неккера и совершеннаго обновленія министерства. Преемпиками Пюисегюра, Монморена. Лалюзерна, Сень-При и Неккера были назначены маршаль Броли, Лагалиссоньеръ, герцогъ Лавогюйонъ, баронъ Бретёль и интепланть Фулонъ. Получивъ во время обіда письмо отъ короля, въ кото-

ромъ ему предписывалось немедленно выбхать изъ королевства, Неккеръ спокойно кончилъ объдъ, не сообщивъ никому содержанія письма, потомъ сълъ съ женой въ карету и отправился, подъ предлогомъ поъздки въ Сентъ-Уанъ, по дорогъ въ Брюссель.

На следующій день въ воскресенье, 12 іюля, часовъ около четырехъ вечера, въ Парижъ узнали объ опалъ Неккера и объ изгнанін его. Эту міру сочли началомъ исполненія заговора, къ которому делались приготовленія на глазахъ у всёхъ. Въ нёсколько минутъ весь городъ пришелъ въ величайшее волнение, повсюду сходились толны народа; въ Пале-Роялъ собралось болъе 10 тысячь человікь, раздраженныхь полученною вістью, готовыхь на все, но незнавшихъ съ чего начать. Молодой человъкъ, одинъ изъ опытныхъ ораторовъ толны, Камиллъ Демуленъ, будучи посмълъе другихъ, вскакиваетъ на столъ съ пистолетомъ въ рукъ и начинаетъ говорить: "Граждане! нечего терять ни одной минуты; отставка Неккера—набатъ Варфоломеевской ночи для патріотовъ! Сегодня же вечеромъ, всъ швейцарскіе и нъмецкіе батальоны выстунять съ Марсоваго поля и переръжутъ насъ! намъ остается одно средство — взяться за оружіе". Шумныя восклицанія одобряютъ эту міру. Фраторъ предлагаетъ кокарды для распознанія своихъ и для взаимной защиты. "Хотите ли, говорить онъ, кокарды зеленаго цвъта, цвъта надежды, или красныя-пвъта свободнаго ордена Ципцинната?"— "Зеленыя, зеленыя!" кричить толпа. Ораторъ сходить со стола и прикрѣпляеть листъ дерева къ своей шляпъ; толна сл'єдуєть его прим'єру. Каштановыя деревья въ саду почти обнажены отъ листьевъ, и шумная толна направляется къ скульптору Куртіусу.

Взявъ бюсты Неккера и герцога орлеанскаго, о которомъ также разнесся слухъ, что онъ изгнанъ, толна покрываетъ ихъ креномъ и несетъ съ тріумфомъ. Пествіе направляется по улицамъ Сенъ-Мартенъ, Сенъ-Дени, Сенъ-Оноре, и толна возрастаетъ съ каждымъ шагомъ. Всъмъ встръчнымъ народъ приказываетъ снимать шляны. Дорогу заслоняетъ конный натруль, — пародъ заставляетъ его сопровождать шествіе. На Вандомской площади толна обноситъ бюсты кругомъ статун Людовика XIV. Является отрядъ полка Royal Allemand, имтается разогнатъ толиу, но туча камней несется въ пего и онъ обращается въ бъгство, а толна, продолжая путь, приходитъ на илощадь Людовика XV. Но тутъ нападаютъ на нее драгуны князя Ламбеска; нъсколько минутъ она выдерживаетъ папоръ, но, наконецъ, она прорвана: человъкъ, несшій одинъ изъ бюстовъ, и одинъ солдатъ французской гвардіи убиты. Народъ разсъевается, часть его бъжитъ къ набережнымъ, другая отступаетъ къ буль-

варамъ, остальные бросаются въ Тюльери. Князь Ламбескъ преследуетъ ихъ чрезъ тюльерійскій садъ, съ саблей на-голо, во главе своихъ драгуновъ; онъ бросается на безоружную толиу, не принадлежавшую къ шествію и мирно гулявшую по саду. Какойто старикъ раненъ при этомъ саблей; публика начинаетъ защищаться стульями, взбирается на террасы; негодованіе овладеваетъ всёми и крикъ къ оружію! раздается всюду, въ Тюльери, Пале-

рояль, въ городъ и предмъстьяхъ.

Полкъ французской гвардін, расположенный, какъ уже сказано, въ пользу народа, былъ запертъ въ своихъ казармахъ. Князь Ламбескъ, все таки опасаясь его вмъщательства, отрядилъ шестьдесять драгуновь къ складу оружія этого полка, находившемуся въ улицъ Шоссе-д'Антенъ. Гвардейцы, уже и такъ недовольные своимъ пленомъ, пришли въ раздражение при виде этихъ иностранцевъ, съ которыми за нъсколько дней передъ тъмъ они имъли ссору. Они бросились къ оружію, и офицерамъ стоило много труда удержать ихъ то просьбами, то угрозами. Но когда некоторые изъ ихъ товарищей вернулись въ казармы и разсказали о нападеніи на народъ, произведенномъ въ Тюльери, и о смерти одного ихъ товарища, солдаты не стали пичего слушать, схватили оружіе, разбили рѣшетки и выстроились въ боевой порядокъ у воротъ казармы, противъ драгунъ. "Кто идетъ?" спросили ихъ последніе.— Вы за среднее сословіе?--Мы за тъхъ кто нами повелъваетъ". Тогда французскіе гвардейцы сдёлали по нимъ залиъ, двухъ убили, трехъ ранили, остальныхъ обратили въ бътство. Вслъдъ за тъмъ они пошли въ атаку въ штыки, и дойдя до илощади Людовика XV, стали между Тюльери и Елисейскими полями, между народомъ и войсками, и занимали этотъ постъ въ теченіе цілой почи. Тотчасъ же войска, расположенныя на Марсовомъ нолъ, получили приказаніе двинуться впередъ. Когда они пришли на Елисейскія поля, ихъ встрътили ружейнымъ огнемъ. Прибывшимъ войскамъ приказано было бить гвардейцевъ, но они отказались: первый примъръ неповиновенія подаль одинь изъ швейцарскихъ полковъ, остальные последовали ему; офицеры, въ отчаянін, приказали отступленіе, и войска отодвинулись до р'вшетки Шальо (Chaillot), откуда они вскоръ удалились на Марсово поле. Измъна французской гвардін и упорство, съ какимъ даже пностранныя наемныя войска отказывались идти противъ столицы, разрушили планы двора. Въ тотъ же вечеръ народъ отправился въ ратушу и потребоваль, чтобы звонили въ набатъ, чтобы созвали собранія округовъ и вооружили гражданъ. Въ ратушт собралось нъсколько избирателей, которые захватили въ свои руки власть. Они оказали, въ эти бурные дни своею твердостью, осторожностью и дъятельностью, величайшія услуги дълу свободы; но въ первыя минуты безпорядка, ихъ никто не хотълъ слушать. Волненіе достигло высшей степени; каждый слушался только своей страсти. Рядомъ съ хорошими гражданами находились люди подозрительные, которые искали въ возстаніи только средствъ къ безпорядку и грабежу. Толиы рабочихъ, нанятыхъ правительствомъ для общественныхъ работъ, большею частью бездомовники, праздношатающіеся, бродяги, зажгли заставы, наводнили улицы, врывались въ дома; ихъ-то и назвали разбойниками. Ночь съ 12-го на 13-ое

прошла въ шумѣ и тревогѣ.

Отъйздъ Неккера, взволновавшій столицу, произвелъ неменьшее впечатление въ Версали и въ собрании. Удивление и неудовольствіе были и тамъ также велики. Депутаты собрались рано утромъ въ залѣ штатовъ; они были мрачны, но скорѣе отъ негодованія, чёмь унынія. "Засёданіе, разсказываеть одинь депутать, началось чтеніемъ множества адресовъ, одобрявшихъ декреты собранія, но адресы выслушивались собраніемъ съ гробовымъ молчаніемъ, потому что члены слишкомъ были заняты собственными мыслями, чтобы внимательно выслушивать адресы". Мунье нопросилъ слова; онъ объявилъ объ отставкъ дорогихъ народу министровъ, о выборъ ихъ преемниковъ, и предложилъ подать адресъ королю, съ требованіемъ возвратить къ власти прежнихъ министровъ, съ указаніемъ на всю опасность пасильственныхъ мъръ, на несчастія, къ которымъ могло повести приближеніе войскъ, съ объявленіемъ, что собраніе торжественно противится позорному банкрутству. При этихъ словахъ, сдержанное волнение собрания разразилось громкими рукоплесканіями и одобрительными криками. Лалли-Толандаль, другъ Неккера, грустный выступилъ впередъ и сказаль длинное и красноръчивое похвальное слово министру. Его слушали съ глубокимъ вниманіемъ; печаль его совпадала съ общественнымъ горемъ; дело Неккера было деломъ всего народа. Даже дворянство присоединилось въ этомъ случав къ среднему сословію, считая-ли опасность общею, или боясь противоржчіемъ навлечь и на себя такое-же негодованіе, какое навлекъ на себя дворъ, или же просто увлекаясь общимъ чувствомъ.

Примъръ подалъ одинъ изъ депутатовъ дворянства, графъ

Вирьё:

"Такъ какъ мы собрались для конституціи, — началъ онъ, — установимъ же конституцію: скрѣпимъ наши взаимпые узы: возобновимъ, утвердимъ, освятимъ славные декреты 17 іюня; соединимся всѣ въ славномъ рѣшеніи, принятомъ 20 іюня. Поклянемся

всь, да, всь, всь соединенныя сословія сохранить върность этимъ декретамъ, которые одни только могутъ спасти теперь государство. - "Или будет в конституція, прибавиль герцогь Ларошфуко, или не будеть нась". Но согласіе стало еще единодушнье, когда донесли собранію о возстанін въ Парижъ, о безпорядкахъ, которые оно повлекло бы за собою, о сожженныхъ заставахъ, о собраніи избирателей въ ратушь, о бунть, вспыхнувшемь по всей столицъ и о въроятности, что граждане вскоръ подвергнутся нападенію войскъ, или переръжутся между собою. Все собраніе соединилось въ одномъ крикт: "Пусть воспоминание о нашихъ временныхъ распряхъ будетъ изглажено: соединимъ наши усилія для спасенія отечества!" Тотчасъ отправили къ королю депутацію изъ 80 членовъ, въ числъ которыхъ находились всъ парижскіе денутаты. Во главъ ея находился президенть собранія, архіепископь вьенскій. Она должна была представить королю объ опасностяхъ, угрожавшихъ столицъ и государству, о необходимости удалить войска и поручить охрану города городской милиціи. Въ случай согласія короля, положено было отправить въ Парижъ денутацію съ этими утъшительными въстями. Но депутація къ королю верпулась вскоръ съ отвътомъ мало удовлетворительнымъ.

Собраніе увидёло тогда, что надо разсчитывать только на себя

и что решеніе двора неотменимо. Далеко не унавъ духомъ, оно стало, напротивъ того, еще тверже и тотчасъ утвердило, больпинствомъ голосовъ, отвътственность министровъ и всъхъ совътниковъ короля, какого бы званія и сословія они ни были. Даліве, оно постановило выразить сожальніе, по случаю удаленія ихъ, Неккеру и прежнимъ министрамъ; оно объявило, что не перестанеть настанвать на удаленій войскъ и на учрежденій мущанской милиціи; оно поставило государственный долгь подъ охрану французской честности и подтвердило всъ свои предшествовавшія постановленія. Посл'є этихъ міръ, собраніе приняло еще одну, не меніве важную, мъру: опасаясь, какъ бы не вздумали занять ночью военною силою залу собранія, чтобы пом'єшать зас'єданіямъ его, оно ръшило засъдать непрерывно, впредь до новаго постановленія; оно распорядилось, чтобы часть лепутатовъ оставалась въ собранін всю ночь, а другая сміняла ее рано утромъ. Чтобы дать возможность отдохнуть отъ постояннаго председательства ножилому архіепископу вьенскому, назначили вице-президента, который должень быль замёнять его въ этихъ чрезвычайныхъ обстоятельствахъ. Выборъ налъ на Лафайета, который и предсъдательствоваль въ ночномъ засъданіи. Оно прошло безъ преній: депутаты сидъли на своихъ мъстахъ молча, по спокойные и ръшительные.

Такими мърами, такимъ сочувствіемъ общественному горю, такимъ единодушнымъ энтузіазмомъ и непоколебимою, разумною твердостью, собраніе все болже и болже поднималось на высоту сво-

его призванія.

13 іюля возстаніе приняло въ Парижѣ болѣе правильный характеръ. Народъ съ утра собрался къ ратушъ; ударили въ набатъ и вслёдь затёмь во всёхь церквахь, по улицамь раздался барабанный бой и сзывалъ гражданъ. Сбирались на илощадяхъ; организовалась военная сила подъ именемъ волонтеровъ Пале-рояля, Тюльери, Базоши, Аркебюза. Собрались округи и каждый изъ нихъ избралъ по двъсти человъкъ для своей защиты. Недоставало только оружія; его искали повсюду, гдв только можно было надвяться найти его; захватили то, которое нашли у оружейниковъ, выдавъ имъ въ томъ росписки. Потребовали оружіе изъ ратуши; тщетно увъряли избиратели, постоянно засъдавшіе тамъ, что оружія нътъ у нихъ; толна требовала его во что бы то ни стало. Тогда избиратели обратились къ городскому головъ, Флесселю, единственному человъку, знавшему военныя средства столицы; Флессель пользовался популярностью и могь въ такихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ оказать большія услуги. Толна встр'єтила его руконлесканіями: Друзья мои сказаль онь, я вашь отець: вы будете довольны. Въ ратушъ организовался постоянный комитетъ, для принятія мірь, требуемыхь общественной безопасностію.

Около того же времени пришли въсти, что домъ лазаристовъ, въ которомъ были занасы хлъба, опустошенъ, что толна ворвалась въ арсеналъ, гдъ взяла старое оружіе, что оружейныя лавки ограблены. Казалось, что толна дойдетъ до послъднихъ крайностей; она была разпуздана и новидимому, трудно, было обуздать ея ожесточеніе. Но въ эти минуты ее одушевлялъ энтузіазмъ и безкорыстіе; она сама обезоружила подозрительныхъ лицъ; хлъбъ, найденный у лазаристовъ, былъ отнесенъ на рынокъ: ни одинъ домъ не былъ ограбленъ: экинажи, телъги, нагруженныя провизіей, мебелью, посудою, были остановлены у городскихъ воротъ и отправлены на Гревскую илощадь, сдълавшуюся огромнымъ складомъ. Толна на этой площадь возрастала съ каждою минутою, не переставая кричать: Оружія! Было около часа. Городской голова объявиль, что съ Шарлевильской фабрики привезутъ вскоръ двънадцать тысячъ ружей и вслъдъ затъмъ еще тридцать тысячъ.

Это извъстіе усновоило на итвоторое время народъ, и комитетъ могъ спокойнъе запяться организацією милиціи. Менъе чъмъ въ четыре часа, проектъ ея былъ составленъ, разсмотрънъ, утвержденъ, напечатанъ и обнародованъ. Положено было организовать,

до новаго распоряженія, парижскую гвардію въ 48,000 челов'єкъ. Всі граждане приглашались записываться въ нее; каждый округъ долженъ былъ им'єть свой батальонъ, каждый батальонъ своихъ начальниковъ; главное начальство надъ этими войсками предложили герцогу д'Омону, который потребовалъ двадцать четыре часа на размышленіе, а потому назначили пока исправляющимъ должность главнокомандующаго маркиза Лассаля. Зеленую кокарду зам'єнили красною съ снимъ: это были городскіе цв'єта. Все это сд'єлалось въ н'єсколько часовъ. Округи прислали свое одобреніе м'єрамъ постояннаго комитета; чиновники, полицейскіе солдаты, ученики хирургіи, и, что было всего важн'єе, солдаты французской гвардіи являлись предлагать свои услуги собранію. Начали

образовываться патрули и стали ходить по улицамъ.

Народъ съ нетерпъніемъ ждалъ исполненія объщаній городскаго головы, но ружья не являлись; между тёмъ наступаль вечеръ, н всв опасались ночью нападенія войскъ. Разпесся слухъ, что изъ Нарижа пытались тайно вывезти значительное количество пороху, но народъ остановилъ его у заставы. Опасались измѣны: но вскорѣ прибытіе ящиковъ съ надинсью артиллерія, успоконло умы. Ящики были отправлены въ ратушу; вей думали, что въ нихъ находятся ружья изъ Шарлевиля, но оказалось, что ящики пабиты старымъ тряньемъ и дровами. Народъ снова сталъ кричать, что ему измъняють и разразился ронотомь и угрозами противь комитета и городскаго головы. Последній извинялся, говоря, что его обманули и, желая выиграть время или отдёлаться отъ толны, онъ нослалъ ее за оружіемъ въ другое мъсто. Но и тамъ его не было, и народъ вернулся еще съ большимъ недовжріемъ, въ еще большей ярости. Комитетъ увидълъ тогда, что осталось только одно средство для того, чтобъ разсвять подозрвние народа и вооружить нарижанъ приготовить ники; онъ приказалъ выковать тотчасъ же пятьдесять тысячь штукъ, и работа закинъла. Во избъжание сценъ предшествующей ночи, городъ былъ освъщенъ и патрули объъзжали его по всёмъ направленіямъ.

На следующій день рано утромъ народъ, недобившійся наканунт оружія, обратился къ комитету съ темъ же требованіемъ, упрекая его въ злой воле, въ обмант. Но комитетъ тщетно искалъ оружія; его не оказывалось нигде, даже арсеналъ былъ пустъ.

Въ этотъ день народъ не довольствовался никакими оправданіями и, убъждаясь все болье и болье въ измънъ, направился всею массою къ дому инвалидовъ, гдъ былъ значительный складъ оружія. Не показавъ ни малъйшаго страха передъ войсками, стоявшими на Марсовомъ полъ, народъ проникъ въ домъ пивалидовъ, не смотря на всй убъжденія смотрителя Сомбрёля; найдя тамъ въ подвалахъ 28,000 ружей, онъ забралъ ихъ, захватилъ сабли, инаги, нушки и съ торжествомъ унесъ все это съ собою. Пушки поставлены были при входѣ въ предмѣстья, въ Тюльери, на набережныхъ, мостахъ, для защиты столицы отъ вторженія войскъ,

котораго ожидали съ часу на часъ.

Въ это самое утро всѣ были встревожены извѣстіемъ о выступленін полковъ, расположенныхъ въ Сенъ-Дени, и о томъ, что пушки Бастилін направлены на улицу Сентъ-Антуанъ. Комитетъ послаль удостовърнться въ этомъ, размъстилъ гражданъ для защиты города съ этой стороны и отправилъ депутатовъ къ губернатору Бастилін съ просьбою снять пушки и не пачинать враждебныхъ действій. Эта тревога, опасенія, внушаемыя крепостію, пенависть къ злоупотребленіямъ, которымъ опа покровительствовала, необходимость занять столь важный пунктъ и не оставлять его въ пепріятельскихъ рукахъ въ минуту возстанія, все это направило вниманіе парода на Бастилію. Съ 9 часовъ угра до 2 пополудни съ одного конца Парижа до другаго слышался одинъ призывъ: къ Бастиліи! къ Бастиліи! Отряды гражданъ, вооруженныхъ ружьями, инками, саблями, стекались туда изо всёхъ кварталовъ. Крѣность была уже окружена значительною толною; часовые были выставлены, мосты подняты какъ въ военное время.

Денутать одного округа, Тюрьо-де-ла-Розьеръ, просиль позволенія говорить съ губернаторомъ Делонэ. Допущенный къ нему, онъ потребовалъ, чтобы измѣнили направление пушекъ. Губернаторъ отвъчаль, что пушки всегда находились на стънахъ, и что онъ не въ нравъ снять ихъ; впрочемъ, узнавъ о тревогъ парижанъ, онъ велълъ отодвинуть орудія на нъсколько шаговъ изъ амбразуръ. Тюрьо съ трудомъ добился, чтобъ его допустили удостовъриться, точно-ли кръпость такъ безопасна для города, какъ увбряль губернаторъ. Оказалось, что три нушки были направлены на подходы къ кръности, и готовы были смести тъхъ, которые покусились бы на приступъ. Около сорока швейцарцевъ и восемьдесять инвалидовъ стояли подъ ружьемъ. Тюрьо убъждаль и ихъ, и штабъ крѣности во имя чести и родины, не обращать оружія противъ народа; офицеры и солдаты поклялись не начинать нанаденія. Тюрьо взощель на стіны и увиділь оттуда несмітную толиу народа, собгавшуюся со всёхъ сторонъ и приближавшуюся массу жителей сентъ-антуанскаго предмъстья. На площади народъ уже тревожился, не видя такъ долго своего депутата, и громко звалъ его. Чтобы усновонть народъ. Тюрьо ноказался на стънъ и, при видъ его, изъ сада арсенала раздались шумныя рекоплесканія. Сойдя къ своимъ, Тюрьо разсказаль о результатъ своего

порученія и отправился въ комитетъ.

Но петеривливая толна требовала слачи крвности. Но временамъ, среди нея раздавался крикъ: "Бастилія должна быть нашей!" Вдругь, изъ толны выскочили два смвльчака и, бросившись на гауптвахту, стали рубить топорами цвии подъемнаго моста.

Солдаты кричали имъ, чтобъ они отошли, грозясь выстрёлить, но тё продолжали рубить, проворно сломали цёни, спустили мость и бросились на него вмёстё съ толною. Затёмъ, приблизясь къ другому мосту, они стали рубить и его, но солдаты сдёлали по нимъ залнъ изъ ружей, и толна разсёялась. Но приступь возобновился и, впродолженіи нёсколькихъ часовъ, всё усилія народа были направлены на второй мостъ, защищаемый непрерывнымъ огнемъ изъ крёпости. Разъяренный такимъ упорнымъ сопротивленіемъ, народъ принялся рубить ворота топорами и пытался поджечь гауптвахту, но гарнизонъ далъ картечный залнъ, причинившій много вреда осаждавшимъ: убитыхъ и рапеныхъ было не мало. Это только усилило рвеніе народа, и онъ упорно продолжалъ приступь, подъ предводительствомъ неустра-

шимыхъ гражданъ Эли и Гюлена.

Комитеть въ ратушѣ находился въ сильнѣйшей тревогѣ, считая осаду Бастилін безумнымъ предпріятіемъ. Онъ то и дёло получаль въсти о новыхъ пораженіяхъ народа подъ стінами крітности. Комитетъ находился между двухъ огней: съ одной стороны, онъ боялся войскъ, если они побъдять, съ другой стороны, ему угрожаль народь, требовавшій спарядовь для продолженія осады. Снарядовъ не было, и народъ кричалъ, что это измъна. Комитетъ носылаль двж денутацін, для прекращенія враждебныхъ джиствій и для приглашенія губернатора крупости сдать ее гарнизону изъ гражданъ; но депутаты не могли добиться, чтобы ихъ выслушали, среди шума, криковъ, и выстръловъ. Комитетъ отправилъ третью депутацію, съ барабаномъ и знаменемъ, чтобы легче было узнать ее, — но и она не была счастливъе: ни съ той, ни съ другой стороны ничего не хотвли слушать. Несмотря на свои старанія и дъятельность, комитетъ подвергался подозръніямъ народа. Въ особенности городской голова возбуждаль сильнийшее подозрине.-Ужъ много разъ надувалъ онъ насъ сегодня, говорилъ одинъ.--Онъ толкуетъ, что нужно подвести траншею, замътилъ другой; но ему хочется только выиграть время на нашъ счеть. Друзья, воскликнуль тогда какой то старикъ, что долго думать съ этими предателями? Впередъ! за мной, и чрезъ два часа Бастилія будетъ наша.

Осада продолжалась уже болье четырехъ часовъ, когда подошла французская гвардія съ пушкою. Съ ея появленіемъ ходъ борьбы перемѣнился. Самый гарнизонъ сталъ настаивать на сдачѣ. Несчастный Делонэ, страшась ожидавшей его участи, хотъль взорвать крѣность на воздухъ и погребсти себя и предмѣстье подъ ея развалинами. Онъ съ отчаяніемъ рванулся къ пороху, держа въ рукъ зажженный фитиль; но гариизонъ остановилъ его, выкинуль на платформъ бълый флагь и опустиль ружья възнакъ мира. Но осаждавніе продолжали стрёлять и все подступали съ криками: опустите мосты! На стънъ показался швейцарскій офицеръ н предложиль капитуляцію, сь тёмь, чтобы осажденнымь позволено было съ честью выйти изъ криности — Нътъ! нътъ! кричала толна. — Тотъ же офицеръ предложилъ положить оружіе, если имъ объщають помилование. — Спустите мость, отвъчали ему ближайшіе изъ осаждавшихъ; — вамъ ничего не будетъ. — Послъ такого об'єщанія, ворота отворились, мость опустился, и осаждавшіе бросились въ Бастилію. Предводители народа старались спасти отъ мщенія толны губернатора, швейцарцевъ и инвалидовъ; но толна кричала: выдайте, выдайте ихг намг! они стръляли по своимъ сотражданамъ. Они заслуживають висылицы!" Губернаторъ, нёсколько швейцарцевъ и инвалидовъ были вырваны у своихъ защитниковъ и безчеловъчно умерщвлены неумолимою толпою.

Постоянный комитеть не зналь исхода борьбы. Заль засъданій быль переполнень яростною толною, грозившею головѣ и избирателямъ. Флессель начиналъ тревожиться за свое положение. Блъдный, смущенный, онъ быль предметомъ общихъ упрековъ и страшныхъ угрозъ: его принудили перейти изъ зала комитета въ залъ общаго собранія, гдъ столиплось несмътное число гражданъ.— Пускай онъ идетъ за нами! кричали со всёхъ сторонъ. - Флессель выразиль готовность следовать за толною. -- Но едва онъ вступилъ въ большой залъ, какъ общее внимание было отвлечено отъ него криками, раздавнимися на гревской илощади: Побъда! Побъда! Свобова! Эти крики возвъщали приближение побъдителей Бастилии. Векоръ они сами явились въ залъ, среди самаго народнаго и самаго ужаснаго торжества. Наиболъе отличившихся несли, увънчанныхъ лаврами, на рукахъ. Ихъ окружало болъе полуторы тысячи человѣкъ, съ растренанными волосами, съ глазами восиламененными, въ самомъ разнообразномъ вооруженін: они напирали другъ на друга, и полъ трещалъ подъ ихъ ногами. Одинъ изъ побъдителен несъ ключи и знамя Бастиліи, у другаго висълъ на штыкъ ея регламентъ: третій — страшно сказать — показывалъ въ окровавленной рукъ пряжку отъ галстука губернатора. Вотъ въ

какомъ видѣ предстали въ ратушу побѣдители Бастиліи, сопровождаемые несмѣтною толиою народа, запрудившаго площадь и набережную. Они явились увѣдомить собраніе о своей побѣдѣ и рѣшить участь уцѣлѣвшихъ плѣнныхъ. Нѣкоторые хотѣли предоставить это комитету; но другіе кричали: Нътъ пощады плънникамъ! Нътъ пощады тъмъ, кто стрълялъ по своимъ согражданамъ!—Однако, главнокомандующему Ласаллю, избирателю Моро-Сенъ-Мари и храброму Эли удалось успоконть толиу и добиться отъ нея всеобщей амнистіи.

Но тутъ пришла очередь несчастнаго Флесселя. Увъряютъ, что на Делоно нашли записку, доказывавшую уже подозръваемую измъну головы. "Я тъшу парижанъ кокардами и объщаніями, писалъ онъ; продержитесь до сегоднящняго вечера; къ вамъ придетъ подкръпленіе". Народъ тъснился къ присутственному столу. Самые умъренные требовали ареста Флесселя и заключенія его въ Шатло, но другіе воспротивились этому, говоря, что его надо отвести въ Пале-Ройяль и тамъ судить. Вскоръ всъ пристали къ этому послъднему мнънію. Въ Пале-Ройяль! вричали со всъхъ сторонъ. — Хорошо, господа, идемъ въ Пале-Ройяль, сказалъ Флессель довольно спокойно. — Сказавъ это, онъ сощель съ эстрады, прошелъ сквозь разступившуюся передъ нимъ толпу, которая послъдовала за нимъ, не дълая ему никакого насилія. Но на углу набережной Пельтье къ нему подощелъ какой-то незнакомецъ и убилъ его на-повалъ изъ пистолета.

Послѣ всѣхъ этихъ сценъ вооруженій, шума, битвы, мести и убійствъ, парижане, ожидавшіе, что въ ту ночь будетъ сдѣлано на нихъ нападеніе, приготовились встрѣтить враговъ. Все населеніе принялось укрѣплять городъ. Построили баррикады, открыли траншеи, разломали мостовую; ковали шки и лили пули; женщины таскали на крыши камни, чтобы оттуда бросать ими въ солдатъ; національная гвардія распредѣлила между собою посты: Парижъ походилъ на огромную мастерскую и на обширный лагерь, и вся ночь проведена была подъ ружьемъ и въ ожиданіи битвы.

Чтоже дёлалось въ Версалё въ то время, когда возстаніе въ Парижё принимало характеръ такой необузданности, продолжительности и усиёха? Дворъ готовился осуществить свои замыслы относительно столицы и собранія. Для осуществленія ихъ была назначена ночь съ 14 на 15 іюля. Глава министерства, баронъ Бретёль, об'єщаль возстановить въ три для королевскую власть. Маршать Броли, главнокомандующій арміей, обложившей Парижъ, получиль неограниченное полномочіе. 13-го числа предполагалось возобновить заявленіе, сд'єланное 23 іюня, принудить депутатовъ

къ принятію его и затъмъ распустить собраніе. Это заявленіе было отнечатано въ сорока тысячахъ экземиляровъ, для распространенія по всему государству, а чтобы удовлетворить крайнимъ нуждамъ казны, приготовили болѣе чѣмъ на сто милліоновъ государственныхъ билетовъ. Парижскія волненія не только не огорчали дворъ, но даже благопріятствовали его видамъ. Онъ до послѣдней минуты видѣлъ въ этихъ волненіяхъ одинъ скоронреходящій мятежъ и не вѣрилъ ни въ продолжительность ихъ, ни въ ихъ удачу; дворъ считалъ невозможнымъ, чтобы мѣщанскій

городъ могъ противиться армін.

Собраніе знало всѣ эти замыслы. Оно уже два дня засѣдало непрерывно, волнуемое тревогами и опасеніями. Большая часть того, что происходило въ Парижъ, ему не была извъстна. То извъщали его, что возстаніе стало всеобщимъ и Парижъ идетъ на Версаль, то говорили, что войска подступають къ столицъ. Многимъ казалось, что они слышатъ пальбу и чтобъ удостовъриться въ этомъ, они прикладывали ухо въ землъ. Вечеромъ 14 числа разнесся слухъ, что король убзжаетъ въ эту ночь, и что собраніе будеть предоставлено на произволь иностранныхъ наемныхъ нолковъ. Этотъ слухъ не былъ лишенъ основанія; при дворѣ постоянно держали заложенную карету и тълохранители короля уже нъсколько дней не разувались. Къ тому же въ дворцовой оранжерей дийствительно происходили такія сцены, которыя хоть кого могли встревожить: дворъ приготовлялъ иностранные полки къ выполнению своихъ плановъ попойками, расточалъ имъ всевозможныя объщанія и награды. Все заставляло върпть, что ръшительная минута наступила.

Не смотря на близкую и возрастающую опасность, собраніе показывало непоколебимую твердость и настанвало на своихъ первых ріменіяхъ. Мирабо, первый потребовавшій удаленія вопскъ, предложиль новую депутацію. Только что она отправилась, какъ одинь депутать, виконть Ноайль, прибывшій изъ Парижа, сообщиль собранію объ успіхахъ возстанія, разсказаль о взятін дома инвалидовь, о вооруженій народа, объ осадів Бастилій. Другой депутать, Вимифень, дополниль этоть разсказь описаніемь тіхъ опасностей, которымь самь онь подвергался, и увітряль, что ярость народа возрастаеть по мітрі увеличенія его опасеній. Собраніе предложило учредить курьеровь, чтобы иміть извістія изъ

Парижа каждые полчаса.

Между тёмъ, комитетъ ратуши отрядилъ къ собранію депутацію изъ двухъ избирателей. Ганиля и Банкаля-Дезессара, которые подтвердили разсказы Ноайля и Вимифена. Они сообщили ему

о мърахъ избирателей, принятыхъ для сохраненія порядка и для защиты столицы, они разсказали о потеряхъ, понесенныхъ нодъ стънами Бастилін, о неусиъхъ денутацін, отправленной къ губернатору и прибавили, что выстрълы гарнизона усъяли мертвыми тълами всъ мъста вокругъ кръности. Крикъ негодованія вырвался у собранія при этомъ разсказѣ и оно тотчасъ отправило къ королю вторую депутацію съ этими печальными извѣстіями. Первая денутація только что возвратилась съ отвѣтомъ мало удовлетворительнымъ; было десять часовъ вечера. Король, узнавъ о грустныхъ фактахъ, предвъщавшихъ событія еще болье важныя, казалось, быль тронуть. Онь раскаявался въ приняти тёхъ мёрь, которыя ему внушали. - "Вы все болже и болже раздираете миж сердце, говорилъ онъ, разсказами своими о бъдствіяхъ Парижа; не можетъ быть, чтобы поводомъ къ нимъ были приказанія, данныя войскамъ. Вамъ извъстенъ отвътъ, данный мною вашей первой депутаціи; я не имбю вичего прибавить къ нему". Этотъ отвътъ состоялъ въ объщанін удалить изъ Парижа войска, расположенныя на Марсовомъ полъ, и въ предписании ижсколькимъ генераламъ принять пачальство надъ національною гвардіею, чтобы руководить ею. Но такія мізры не могли нособить въ томъ опасномъ положеніи, до котораго дошли діла; поэтому онів не удевлетворили и не успокоили собранія.

Спустя нѣсколько времени, прибыли депутаты д'Ормессонъ и Дюпоръ и увѣдомили собраніе о взятін Бастиліи и о смерти Флесселя и Делонэ. Хотѣли отправить къ королю третью депутацію и

снова просить объ удаленій войскъ.

- "Нътъ, -- сказалъ Клермонъ-Тоннеръ, -- дадимъ имъ ночь на размышленіе; надо, чтобы короли, какъ и всё люди, покупали оныть дорогою ціною". Такимь образомь наступила ночь. Поутру отправили новую депутацію съ темъ, чтобы она поставила на видъ королю всѣ бѣдствія, которыя повлечетъ за собою дальнѣйшее упорство. Мирабо, остановивъ уходившихъ уже депутатовъ, воскликнулъ: "Скажите ему, скажите ему смъло, что чужеземныя орды, которыми насъ окружили, удостоились вчера посъщенія принцевъ, принцессъ, фаворитовъ, фаворитокъ, удостоились ихъ ласкъ, подарковъ, наставленій; скажите ему, что всю ночь эти чужеземные наемники, залитые золотомъ и виномъ, ибли нечестивыя пъсни, провозглашая въ нихъ порабощение Франціи, уничтоженіе національнаго собранія; скажите ему, что въ самомъ его дворцѣ царедворцы танцовали подъ звуки этой варварской музыки; скажите, что таковъ быль прологъ и къ Варфоломеевской ночи! ('кажите ему, что этоть Генрихъ, намять котораго благословляеть вселенная, что этоть предокь его, котораго онь хотыль взять себь за образець, пропускаль продовольствие въ осажденный имъ самимъ мятежный Парижъ, между тымъ какъ свирыные совытники нынышняго короля недопускають обозы съ мукою, которые поставляетъ торговля, въ вырную голодную столицу".

Но въ эту самую минуту король явился въ собраніе. Герцогъ Ліанкуръ, пользуясь доступомъ къ королю, по праву хранителя гардероба, увъдомилъ его, ночью, объ измънъ французской гвардін и о взятіи Бастиліи. Совътники короля скрыли отъ него все это.--Но это возстание! сказаль удивленный Людовикъ XVI. - Нтт, государь, отвъчаль ему герцогь Ліанкурь, не возстаніе, а революція. Этоть превосходный гражданинъ показаль ему всь опасности, которымъ подвергался онъ вследствіе замысловъ двора; онъ представилъ ему опасенія и раздраженіе парода, ненадежность войскъ, и убъдилъ его отправиться въ собрание и усноконть его относительно своихъ намфреній. Въ первую минуту, извъстіе объ этомъ вызвало восторженную радость; но Мирабо посовътоваль не предаваться преждевременнымь восторгамъ. — "Подождемъ, когда его величество подтвердитъ намъ самъ тъ хорошія наміренія, которыя ему приписывають. Въ Парижі течетъ кровь нашихъ братій. Пусть мрачная почтительность будеть первымъ привътомъ монарху со стороны представителей несчастнаго народа: молчаніе народовъ-урокъ королямъ".

Собраніе приняло тоть мрачный видь, который не покидаль его вы послёдніе три дня. Король явился безъ гвардіи и безъ всякой свиты; съ нимь были только братья его. Его приняли съ глубокимь молчаніемь; по когда онъ сказаль, что онъ и нація составляють одно, и что, полагаясь на любовь и вёрность своихъ подданныхь, онъ отдаль приказаніе войскамь удалиться изъ Парижа и Версаля, когда онъ произнесъ трогательныя слова: "Видите-ли, я довъряюсь вамъ", — шумныя рукоплесканія потрясли заль, и все

собрание вскочило съ мъстъ и проводило его въ замокъ.

Пзвъстіе объ этомъ возбудило сильную радость въ Версалъ и въ Парижъ, и уснокоенный народъ разомъ нерешелъ отъ вражды къ благодарности. Людовикъ XVI. предоставленный самому себъ, понялъ, какъ важно для него самому уснокоить столицу, возвратить себъ любовь народа и пріобръсти его поддержку. Онъ велълъ объявить собранію, что возвратитъ Неккера изъ изгнанія и поъдетъ на слъдующій день въ Парижъ. Собраніе назначило депутацію изъ ста членовъ, которая предшествовала королю въ Нарижъ. Она была встръчена съ энтузіазмомъ. Участвовавшіе въ ней Бальн и Лафайетъ были назначены одипъ — мэромъ Парижа, другой —

начальникомъ милиціи. Они были обязаны этою честью, Бальи— своему долгому и трудному предсёдательствованью въ собраніи, а Лафайетъ— своимъ доблестнымъ патріотическимъ дёйствіямъ. Другъ Вашингтона и одинъ изъ главныхъ героевъ американскаго освобожденія, Лафайетъ первый подалъ мысль, по возвращеніи на родину, о созваніи генеральныхъ штатовъ, присоединился съ меньшинствомъ дворянства къ національному собранію и былъ, съ той поры, самымъ ревностнымъ защитникомъ революціи.

27-го іюля, оба новые начальника города встрѣтили короля,

во главъ муниципалитета и парижской гвардіи.

— "Государь, — сказаль Бальи, — подношу вашему величеству ключи отъ вашего добраго города Парижа, тѣ самые ключи, которые были поднесены Генриху IV. Тогда король побѣдилъ свой

народъ, а нынъ народъ завоевалъ своего государя".

Отъ илощади Людовика XV до ратуни, король пробхалъ среди тройныхъ или четверныхъ рядовъ національной гвардін, вооруженной ружьями, пиками, коньями, косами и налками. Лица были еще нъсколько мрачны и слышались только частые крики: Да здравствуеть нація! Но когда Людовикъ XVI, выйдя изъ кареты. приняль отъ Бальи трехцвътную кокарду и одипъ, безъ стражи, окруженный толпою, съ довъріемъ вступиль въ ратушу, то со всёхъ сторонъ раздались шумныя рукоплесканія и крики: Да здравствует король! Примиреніе было полное: Людовикъ XVI получиль самыя тенлыя доказательства народной преданности. Утвердивъ новыя назначенія и одобривъ выборъ народа, онъ возвратился въ Версаль, гдъ были не совсъмъ спокойны на счетъ его подзаки, послъ предшествовавшихъ смутъ. Національное собраніе ожидало его на нарижской дорог'в и проводило въ замокъ: королева вышла къ нему на встръчу съ дътьми и бросилась въ объятія его.

Враждебные революціи министры и всё составители неудавшихся противуреволюціонных замысловь, покинули дворь. Графъ d'Артуа съ двумя сыновьями, принцъ Конде, принцъ Конти, семейство Полиньякъ выёхали, съ многочисленною свитою, изъ Франціи, и отправились въ Туринъ, гдё къ графу Артуа и принцу Конде вскорт присоединился Калоннъ, сдълавшійся ихъ агентомъ. Такимъ образомъ началась эмиграція. Эмигранты не замедлили приступить къ возбужденію во Франціи междоусобной войны и къ составленію европейской коалиціи противъ этой страны.

Неккеръ съ тріумфомъ возвратился на прежнее свое мѣсто. Это время было лучшимъ въ его жизни, такимъ, какое рѣдко дается людямъ. Министръ націн. попавшій за нее въ немилость,

возвращенный ради нея, онъ по всему своему пути изъ Базеля въ Нарижъ видёлъ доказательства восторженной благодарности народа. Въйздъ его въ Парижъ былъ настоящимъ празднествомъ. Но этоть самый день, въ который понулярность его возрасла до высочайшей степени, быль и последнимь днемь ея. Толна, продолжавшая неистовствовать противъ соучастниковъ въ планахъ 14 іюля, умертвила, съ неумолимою жестокостью, ненавистнаго ей министра Фулона и его племянника Бертье. Неккеръ, возмущенный этими казнями, опасаясь, чтобы за ними не последовали другія, и въ особенности желая спасти барона Безанваля, командовавшаго нарижской арміей, при маршалѣ Броли, и арестованнаго народомъ, нотребовалъ всеобщей аминстін, которая и была утверждена собраніемъ избирателей. Этотъ великодушный постунокъ былъ слинкомъ неостороженъ, во время всеобщаго раздраженія и педов'єрія. Неккеръ не зналъ народа; онъ не зналъ, съ какою легкостью готовь онь подозравать своихъ вождей и разбивать свои кумиры. Народъ подумалъ, что враговъ его хотятъ избавить отъ заслуженной ими кары; округи съ жаромъ напали на незаконную амнистію, утвержденную неуполномоченнымъ на то собраніемъ, и сами избиратели посившили отмѣнить ее. Конечно, надо было успоконвать народъ и располагать его къ великодушію: но вийсто освобожденія подсудимыхъ, гораздо лучше было требовать суда надъ ними, который бы избавилъ ихъ отъ убійственной расправы толны. Въ нъкоторыхъ случаяхъ, высшею гуманностью следуеть считать не ту, которая кажется такою съ нерваго взгляда. Неккеръ, ничего не достигнувъ, вооружилъ народъ противъ себя и округи противъ избирателей. Съ этихъ поръ, онъ началь борьбу съ революціею, которою онъ ужъ над'ялся овладъть, потому что на минуту сдълался ея героемъ. Но одинъ человъкъ очень мало значить въ революціяхъ, волнующихъ массы; движение увлекаетъ его, или оставляетъ за собою; надо или идти внереди, или погибнуть. Ни въ какое время не выказывается ярче подчинение человъка обстоятельствамъ: у революцій бываетъ много вождей, но когда онъ отдаются, то отдаются только одному.

День 14 іюля имѣлъ громадные результаты. Парижское движеніе сообщилось провинціямъ: повсюду народъ, подражая столинѣ, организовалъ изъ среды себя муниципальную власть и національную гвардію. Такимъ образомъ, правительственная власть и сила совсѣмъ передвинулись съ мѣста; монархія утратила ихъ, потериѣвъ пораженіе, а нація завоевала ихъ. Повиновались только повымъ правителямъ: на прежнихъ смотрѣли недовѣрчиво. Въ городахъ, народъ возставалъ противъ нихъ и противъ привилегиро-

ванныхъ сословій, считая ихъ, и не совсёмъ безъ основанія, врагами послёднихъ перемёнъ. Въ деревняхъ крестьяне жгли замки и документы своихъ владёльцевъ. Рёдко бываетъ, чтобы побёдители не употребляли во зло свою силу. Для того, чтобы успокоить народъ, надо было искоренить злоупотребленія; въ противномъ случаё желаніе избавиться отъ нихъ, неизбёжно должно было привести къ смёшенію привилегій съ правомъ собственности. Сословія исчезли; произволъ болёе не существоваль; надо было отмёнить и стариннаго спутника ихъ—неравенство. Вотъ съ чего слёдовало начать учрежденіе новаго порядка. Эти предваритель-

ныя мъры были дъломъ одной ночи.

Собрание обратилось къ народу съ такими прокламаціями, которыя должны были возстановить спокойствіе. Много содбиствовало водворенію порядка учрежденіе въ Шатле суда надъ заговорщиками 14 іюля; это удовлетворило народъ. Но оставалось привести въ исполнение другую, болъе важную мъру: отмъну привилегій. Поводъ къ этому былъ поданъ, 4 августа вечеромъ, виконтомъ Ноалемъ: онъ предложилъ выкупъ феодальныхъ правъ и уничтоженіе крупостной зависимости. Это предложеніе послужило сигналомъ добровольнаго отреченія отъ привилегій; между членами привилегированныхъ сословій началось соревнованіе въ патріотизмѣ и жертвахъ. Увлечение овладъло всъми; въ нъсколько часовъ состоялось постановление объ уничтожении встхъ сословий. Герцогъ Шатле предложилъ выкупъ десятиннаго налога и замъну его денежнымъ сборомъ; епископъ Шартрскій-уничтоженіе исключительнаго права охоты; графъ Вирьё-отмѣну права на голубятни. Вследь за темъ были по очереди предложены и утверждены: отмена вотчинныхъ судовъ, искоренение продажности судебныхъ должностей, отмъна податныхъ льготъ и неравномърности налоговъ, уничтоженіе случайныхъ доходовъ духовенства, упраздненіе аннатъ, шедшихъ въ пользу римскаго двора, несоединение на будущее время въ одномъ лицъ нъсколькихъ доходныхъ церковныхъ званій, отмъна пенсій, пріобрътенныхъ безъ заслуженнаго на нихъ права. За жертвами частныхъ лицъ последовали жертвы со стороны корнорацій, городовъ и провинцій. Цехи были отмінены. Депутатъ Дофинэ, маркизъ Блаконъ, торжественно отказался за свою провинцію отъ всёхъ ся привилегій. Другія провинціи последовали этому примъру, а за провинціями города. Въ намять этого дня была выбита медаль, и собраніе присудило Людовику XVI титулъ Возстановителя французской свободы (Restaurateur de la liberté française).

Эта ночь, названная въ то время однимъ изъ враговъ революціи, Варооломеевскою ночью для собственности, была, прежде

всего, Варооломеевскою ночью для злоупотребленій. Она расчистила развалины феодализма; она избавила людей отъ остатковъ крупостнаго права, землю-отъ помущичьихъ притязаній, собственпость простолюдина-отъ раззоренія дичью и десятиннымъ налогомъ. Отмина вотчинныхъ судовъ, этихъ остатковъ частнаго полновластія, новела къ утвержденію общественной власти; уничтоженіе продажности судебныхъ должностей было первымъ шагомъ къ безвозмездному судопроизводству. Ночь 4-го августа была переходомъ отъ порядка вещей, въ которомъ все принадлежало частнымъ лицамъ, къ порядку, въ которомъ все должно было принадлежать націп. Эта почь изм'єнила видъ Франціи и сділала всіхъ французовъ равными. Отнынъ, встмъ имъ былъ открытъ путь къ должностямь, къ собственности, къ промышленности. Эта ночь произвела такой же важный перевороть, какъ и возстаніе 14 іюля, изъ котораго она вытекала. Она сдёлала народъ властелиномъ общества, какъ 14-ое іюля сдёлало его властелиномъ правительства, и дала ему возможность подготовить новое общественное и государственное устройство, уничтоживъ старое.

 Революція шла очень быстро и привела въ короткое время къ великимъ результатамъ; ходъ ея былъ бы медлениве и совершеннъе, если бы у пея не было столькихъ враговъ. Всякое препятствіе было для нея новодомъ къ успѣху; она разоблачила интригу, устояла противъ власти, восторжествовала надъ силою. Все зданіе абсолютной монархіи рухнуло по винъ собственныхъ вождей ея. 17 іюня исчезди государственныя сословія и генеральные штаты преобразовались въ паціональное собраніе; 23 іюня окончилось правственное вліяніе монархіи, перешедшее къ національному собранію; 14 іюля погибла ея матеріальная сила, перешедшая къ народу; наконецъ, 4 августа увънчало эту первую революцію. Эноха, которую мы обозрѣли, ярко отличается отъ всѣхъ другихъ; въ этотъ короткій періодъ времени сила переходить съ одной стороны на другую, совершаются всв предварительныя перемъны. Въ следующую эпоху новый порядокъ обсуждается и утверждается; собраніе, изъ разрушающаго, становится учредительнымъ.

## ГЛАВА ІІ.

## Съ ночи на 4 августа до 5 и 6 октября 1789 года.

Положеніе учредительнаго собрація. — Партія высшаго духовенства и дворянства. — Мори и Казалесъ. — Партія министерства и объихь палать: Мунье, Лалли-Толандаль. — Народная партія; тріумвирать Дюпора, Барнава и Ламета; его положеніе; вліяніе Сіеса; Мирабо, предводитель собранія въ это время; что должно думать объ орлеанской партіи. — Труды по составленію конституцін; декларація правъ; непрерывность и единство закоподательнаго собранія; вопрось объ отношеніи короля къ закоподательной власти; витинее волиеніе, имъ вызываемое. — Плапы двора; объдь тълохрапителей. — Возмущеніе 5 и 6 октября; король перетзжаеть на жительство въ Парижъ.

Національное собраніе, состоявшее изъ лучшей и наиболѣе просвѣщенной части общества, было проникнуто чистыми намѣреніями и стремленіями къ общественному благу. Оно не обходилось однако безъ партій и разногласія; но большинство не подчинялось никакой исключительной идеѣ, никакому человѣку,—и оно-то, подъ вліяніемъ всегда свободнаго убѣжденія, нерѣдко вслѣдствіе вдохновенія минуты, рѣшало вопросы и раздавало популярность. Посмотримъ, какія партіи и интересы существовали въ собраніи.

Партію двора въ собраніи составляли лица привилегированныя. Эта нартія нікоторое время оставалась въ бездійствін и только позже стала принимать участіе въ преніяхъ: она состояла изъ людей, которые во время споровъ между сословіями стояли за ихъ раздільность. Не смотря на временное согласіе съ общинами во время послібднихъ событій, интересы аристократіи были противоположны интересамъ народной партіи: дворянство и духовенство, составлявшія правую сторону въ собраніи, находились въ постоянномъ несогласіи съ этою партіей, исключая нібсколь-

кихъ дней, когда и ими овладъвало общее увлечение. Недовольные революцией, которую они не могли ни остановить своими жертвами, ни сдержать своимъ одобрениемъ, они систематически противодъйствовали почти всъмъ ея реформамъ. Главными представителями этой нарти были два человъка, которые не были въ ней первыми по рождению и званию, но приобръли господство благодаря своимъ талантамъ. Люди эти были аббатъ Мори и Казалесъ; одинъ изъ нихъ былъ какъ бы представителемъ духо-

венства, другой-дворянства.

Эти два оратора привилегированныхъ сословій, слёдуя стремленіямъ своей партіи, которая не върила въ долговъчность реформъ, не столько защищались, сколько протестовали и при всъхъ преніяхъ старались только вредить собранію, а не представлять ему дёло въ настоящемъ свётё. Каждый изъ нихъ вносилъ въ свою дъятельность свойства своего ума и характера: Мори говориль длинныя ржчи, Казалесь отличался ржзкими выходками. Первый сохраняль на трибунъ привычки проповъдника и академика. Онъ разсуждалъ о законодательныхъ мърахъ, которыхъ часто не понималь, и ръдко схватываль настоящую или даже выгодную для его нартіи сторону вопроса. Онъ выказываль много см'ялости, ловкости, разнообразія въ ораторскихъ пріемахъ, блестящей легкости и остроумія, но въ его рѣчахъ не было глубокаго убѣжденія, здравой критики, истиннаго красноржчія. Аббатъ Мори говорилъ такъ, какъ солдаты дерутся; никто не умълъ противоръчить такъ часто и такъ долго, никто не могъ такъ ловко замънять доказательствъ цитатами и софизмами, а проявление чувстваораторскими пріемами.

Замѣчательному таланту его недоставало того, что придаетъ таланту живость, — недоставало правды. Казалесъ былъ противо-положностью Мори; у него былъ умъ быстрый и прямой, способъ выраженія мыслей былъ также легокъ, но болѣе одушевленъ; въ движеніяхъ его была искренность, и для подкрѣпленія своихъ рѣчей онъ выбиралъ наилучшія доказательства. Онъ писколько не былъ риторомъ; въ вопросахъ, интересовавшихъ его партію, онъ схватывалъ всегда вѣрную сторону, предоставляя Мори декламацію. Въ Казалесъ, при ясности взглядовъ, горячности характера, хорошемъ употребленіи таланта, было ложнаго только то, что зависъло отъ его положенія; тогда какъ Мори къ заблужденіямъ

своего дела присоединяль еще ложное направление ума.

Неккеръ и министерство также имъли свою партію, хотя не такъ многочисленную, потому что это была партія умъренная. Франція раздълялась въ это время на старыя, привилегированныя

сословія, которыя противились революціи, и на людей, поддерживавшихъ интересы народа во всей ихъ полнотѣ. Между ними не было еще мѣста для партіи, которая бы приняла на себя примирительную роль. Неккеръ стоялъ за англійскую конституцію и всѣ тѣ, кто раздѣлялъ его образъ мыслей, но убѣжденію или изъ честолюбія присоединились къ нему. Къ этой партіи принадлежали Мунье, человѣкъ съ твердымъ умомъ, непреклоннымъ характеромъ, видѣвшій въ англійской системѣ образецъ представительнаго правленія; Лалли-Толандаль, столь же твердый въ своихъ убѣжденіяхъ какъ и Мунье, но болѣе способный передавать ихъ; Клермонъ-Тоннеръ, другъ и союзникъ Мунье и Лалли; наконецъ, меньшинство дворянства и часть епископовъ, которые падѣялись сдѣлаться членами верхней палаты, еслибы идеи Неккера восторжествовали.

Предводители этой партіи, которую впосл'єдствіи назвали монархистами, хотъли совершить революцію путемъ полюбовной сдълки и ввести во Франціи готовый представительный образъ правленія, совершенно англійскій. Они постоянно уговаривали болже сильныхъ войти въ соглашение съ слабыми. До 14 июля они совътовали двору и привилегированнымъ сословіямъ удовлетворить общины; впоследствін они хотели, чтобы общины пошли на сделку съ дворомъ и привилегированными сословіями. Они полагали, что надо сохранить каждому сословію его м'єсто въ государств'є, что нартін, сдвинутыя съ своего м'єста, обращаются въ партін недовольныхъ, и что необходимо узаконить ихъ существованіе, чтобы избытнуть нескончаемой борьбы съ ними. Они не видыли только одного-какъ мало приложимы были ихъ идеи въминуту полнаго господства разыгравшихся страстей. Борьба уже началась, борьба, которая должна была доставить торжество системь, а не привести къ сдълкъ. Единство собранія было создано побъдой надъ сословіями; разрушить это единство и поставить на его місто дві налаты было дёломъ слишкомъ труднымъ. Умеренная нартія не могла добиться такой формы правленія отъ двора, она не могла добиться ея и отъ націи: первому такая форма правленія казалась слишкомъ народною, второй-слишкомъ аристократическою.

Остальная часть собранія состояла изъ народной партіи. Изъ нея еще не выдавались такіе люди, какъ Робеспьеръ, Петьонъ, Бюзо, затѣявшіе вторую революцію, когда первая была окончена. Въ это время самыми крайними дѣятелями этой партіи были Дюпоръ, Барнавъ и Ламетъ, составлявшіе тріумвирать: миѣнія этой партіи подготовлялись Дюпоромъ, поддерживались Барнавомъ, а дѣиствіями ея руководиль Александръ Ламетъ. Этотъ дружелюб-

ный союзь адвоката, принадлежавшаго къ среднему сословію, совътника, принадлежавшаго къ парламентскому классу, и полковника, принадлежавшаго ко двору, былъ весьма знаменателенъ и свидётельствовалъ о господствовавшемъ въ то время духѣ равенства; люди отказывались отъ интересовъ своихъ сословій для того, чтобы съобща стремиться къ общественному и народному благу. Эта партія заняла сначала болже передовое положеніе, чёмъ то, котораго достигла въ ту пору революція. 14-ое іюля было торжествомъ средняго сословія. Учредительное собраніе было его законодательною властью: національная гвардія-его вооруженною силою; меръ-его народною властью. Мирабо, Лафайетъ, Бальи опирались на это сословіе; одинъ изъ нихъ сталъ его трибуномъ, другой его генераломъ, третій гражданскимъ сановникомъ его. Партія Дюнора, Барнава и Ламета совм'єщала въ себ'є принципы и поддерживала интересы этого періода революціи; но, такъ какъ она состояла изъ молодыхъ и пылкихъ патріотовъ, принесшихъ на служение общественному дълу свои высокія дарованія, замічательные таланты, высокое общественное положеніе, изъ людей, совмъщавшихъ въ себъ жажду свободы съ честолюбивымъ желаніемъ занять первыя роли, то эта партія съ самаго начала опередила ийсколько революцію 14 іюля. Она опиралась въ собраніи на членовъ крайней лівой стороны, вні собранія—на клубы, въ государствъ-на народъ, который былъ соучастникомъ буржуазін въ волненіяхъ 14 іюля, и не хотѣлъ, чтобы она одна воспользовалась побъдой этого дня. Становясь во главълюдей, не имъвшихъ своихъ собственныхъ предводителей, удаленныхъ отъ участія въ правленін, но стремившихся къ нему, эта партія была, тъмъ не менъе, партіей перваго періода революцін. Она только составляла пѣчто въ родѣ демократической оппозиціи въ самомъ среднемъ сословін, расходясь съ его предводителями въ немногихъ только, неважныхъ вопросахъ и вотируя вмёстё съ пимъ въ большей части случаевъ. Это было скоръе соревнование въ патріотизмѣ, чѣмъ разъединеніе партій.

Дюноръ обладалъ свътлымъ умомъ и пріобрълъ раннюю опытность въ управленіи политическими страстями во время борьбы парламента съ министерствомъ, борьбы, происходившей отчасти подъ его руководствомъ. Онъ зналъ, что завоевавъ себъ права, народъ тотчасъ же успоконвается, а усноконвинсь—теряетъ свою силу. Чтобы постоянно держать на сторожъ тъхъ, кто управлялъ собраніемъ, городомъ, милиціею, чтобы не допускать замедленія въ общественномъ дълъ и не терять вліянія на народъ, въ которомъ могла еще встрътиться надобность, онъ задумалъ знамени-

тый союзъ клубовъ и привелъ эту мысль въ исполнение. Это учрежденіе, какъ и все, что даетъ сильный толчокъ націи, принесло и пользу, и вредъ. Оно связало законную власть, когда ея одной было бы достаточно, но оно же придало страшную энергію революціи, когда она подверглась нападенію со всёхъ сторонъ и могла устоять только съ помощью чрезвычайныхъ усилій. Вирочемъ, сами основатели не предвидъли всъхъ послъдствій этого союза клубовъ. Они видёли въ немъ только рычагъ, съ помощью котораго безопасно можно было поддержать движение общественной машины, или дать ему большій ходъ, еслибы машина стала останавливаться; но они вовсе не думали, что учреждениемъ союза клубовъ дъйствують въ пользу толны. Послъ варенискаго бътства, когда крайняя народная партія сдёлалась слишкомъ опасна п слишкомъ требовательна, они оставили ее и оперлись противъ нея на большинство и на среднее сословіе, которое послѣ смерти Мирабо оставалось безъ вождя. Въ то время имъ нужно было какъ можно скорже остановить конституціонную революцію, потому что продолжать ее, значило бы идти къ революціи республиканской.

Большинство собранія изобиловало, какъ мы уже говорили, людьми съ здравымь, практическимь и даже возвышеннымь умомь, предводителями его были два человіка, не принадлежавніе къ среднему сословію, но принятые въ его среду. Не будь аббата ('ieca, учредительное собраніе было бы, можеть быть, меніте единодушно, а безъ Мирабо оно дійствовало бы не такъ энергично.

Сіесь быль однимь изъ тёхъ людей, которые становятся основателями секть въ въка энтузіазма, а въ просвъщенное время пріобратають власть надъ толною силою разума. Уединеніе и философскія занятія очень рано развили его умъ: его иден были новы и тверды, но слишкомъ систематичны: общество было главнымъ предметомъ его изученія; онъ слёдиль за его ходомъ, разлагалъ его пружины; форма правленія казалась ему не столько вопросомъ права, сколько вопросомъ времени. Въ ясномъ умъ его отчетливо сложилось все общественное устройство нашего времени, съ его составными частями, отношеніями, правами и движеніемъ. Холодный но природѣ, Сіесъ обладалъ однако тѣмъ жаромъ, который сопряжень съ стремленіемъ къ истинъ, тою страстью, которую влечеть за собою раскрытее ея. Поэтому онъ считалъ свои идеи непреложными и съ пренебрежениемъ относился къ чужимъ, находя ихъ всегда не полными, а въ его глазахъ полу-истина была заблужденіемъ. Противорѣчія раздражали его, онъ быль мало сообщителень; ему хотёлось высказаться вполнъ, но онъ не могъ высказаться передъ встми. Приверженцы его сообщали его ученіе другимъ, что придавало ему какую-то таинственность и дёлало его предметомъ какого-то культа. Онъ пользовался тёмъ авторитетомъ, который доставляетъ установив-шаяся политическая наука, и конституція могла бы выйти изъ его головы во всеоружіи, какъ Минерва изъ головы Юнитера, или какъ законодательство древнихъ, еслибъ въ наше время всякій не старался прибавить къ ней свое слово и быть ея судьею. Тёмъ пе менѣе, его планы, за исключеніемъ небольшихъ измѣненій, большею частью были принимаемы собраніемъ, въ комитетахъ котораго у него было даже болѣе учениковъ, чѣмъ сотрудниковъ.

Мирабо пользовался на трибунѣ такимъ же вліяніемъ, какимъ (тіесъ въ комитетахъ. Этому человѣку нуженъ былъ только случай, чтобы сдѣлаться великимъ. Въ Римѣ, въ цвѣтущее время республики, онъ былъ-бы Гракхомъ; во время ея упадка—Катилиной; во время Фронды — кардиналомъ Рецомъ. Въ дряхлой монархіи, когда такой человѣкъ, какъ онъ, могъ употреблять свои громадныя способности только на агитацію, онъ сдѣлался извѣстнымъ необузданными страстями, преслѣдованіями, которымъ онъ подвергался, распущенною жизнью, которую онъ велъ, страданіями, которыми онъ за нее поплатился. Мощныя силы требовали громадной дѣятельности: революція представила ему поприще для этого.

Привыкнувъ бороться съ деспотизмомъ, раздраженный дворянствомъ, которое оттолкнуло его отъ себя за его увлеченія, ловкій, смілый, краспорічнвый, Мирабо чувствоваль, что революція будеть его дёломъ и его жизнію. Онъ отвічаль главийншимъ потребностямъ своего времени. Его мысль, его голосъ, его жесты — все призывало его къ роли трибуна. Въ минуты опасности опъ увлекался и это увлечение подчиняло ему все собрание; онъ умълъ прекращать трудныя пренія какою-нибудь блистательною мыслью, словомъ обрывалъ честолюбцевъ, заставлялъ умолкать личную вражду, смущаль соперниковь своихь. Этоть могучій смертный, полный самообладанія посреди волненій, то неудержимо-страстный, то спокойно-фамильярный, всегда увъренный въ своей силь, пользовался въ собраніи какъ бы верховною властью. Онъ быстро пріобрѣлъ громадную популярность, которую сохраниль до самой смерти. Человъкъ, котораго всъ чуждались при его вступленін въ собраніе генеральныхъ штатовъ, быль погребенъ въ Пантеонъ, и собраніе, вмъстъ съ цълымъ народомъ, искренно скорбъло о его смерти. Не будь революціи, Мирабо не нсполниль бы своего призванія, потому что недостаточно родиться великимъ человѣкомъ, -- нужно еще родиться во-время.

Герцогу Орлеанскому также принисывають нартію, но онъ пользовался очень малымъ вліяніемъ на собраніе, и подаваль голось съ большинствомъ, а не большинство съ нимъ. Личная привязанность къ нему нѣкоторыхъ членовъ, его имя, онасенія двора, нопулярность, которою награждались его миѣнія, и скорѣе надежды, чѣмъ заговоры, преувеличили его значеніе. Въ немъ не было не только достоинствъ, но и недостатковъ заговорщика. Быть можетъ, онъ и содъйствовалъ народному движенію своимъ именемъ и деньгами, но революція всныхнула бы и безъ него: у нея были свои цѣли, не имѣвшія ничего общаго съ его возвышеніемъ. И до сихъ поръ существуетъ заблужденіе, вслѣдствіе котораго величайшую изъ революцій принисываютъ какимъ-то темнымъ и ничтожнымъ проискамъ, какъ будто въ такое время цѣлый народъ могъ служить орудіемъ въ рукахъ одного человѣка!

Собраніе сдёлалось всемогущимъ: муниципальныя власти зависъли отъ него; національная гвардія новиновалась ему. Оно раздълилось на комитеты, чтобъ облегчить свои труды и точнъе нсполнить свои обязанности. Королевская власть, хотя и существовавшая но праву, была какъ бы отменена, потому что ей болве не повиновались, и собрание должно было замвнить ея вліяніе своимъ собственнымъ. Поэтому, независимо отъ тъхъ комитетовъ, на которые возложены были приготовительныя работы, пришлось назначить другіе, которымъ быль поручень надзоръ за общественными дёлами. Комитетъ продовольствія занимался доставленіемъ събстныхъ принасовъ, столь важнымъ въ неурожайный годъ; комитетъ отчетовъ сносился съ муниципалитетами и съ провинціями; сл'єдственный комитетъ принималь доносы на заговорщиковъ, враговъ 14 іюля. Но главитишее вниманіе собранія было обращено на финансы и на конституцію: вследствіе последнихъ смутъ вопросы эти отошли было на второй планъ.

Удовлетворивъ насущнымъ нуждамъ казны, собраніе, хотя въ сущности и полновластное, все таки согласовалось въ своихъ дъйствіяхъ съ инструкціями своихъ избирателей. Оно ввело у себя методическія, многостороннія и свободныя пренія, которыя должны были доставить Франціи конституцію, согласную съ справедливостью и нуждами народа. Соединенные Штаты Америки, отстоявъ свою независимость, освятили въ особой деклараціи права человъка и гражданина. Народъ, выходящій изъ зависимости, чувствуеть потребность провозгласить свои права, прежде даже чъмъ установить свое правительство. Французы, бывшіе свидътелями американской революціи и содъйствовавшіе нашей, предложили подобное же заявленіе, которое должно было служить вступле-

ніемъ къ нашимъ законамъ. Эта мысль должна была понравиться собранію законодателей и философовъ, ничъмъ не ограниченному, всегда руководившемуся основными и непреложными идеями, изъ которыхъ воснитавшій его восемнадцатый въкъ выводилъ самое существованіе человѣческихъ обществъ. Хотя декларація правъ содержала одни общіе принципы и ограничивалась только изложеніемъ въ видѣ общихъ началъ того, что конституція должна была сдѣлать закономъ, тѣмъ не менѣе, она должна была возвысить духъ гражданъ, поселить въ нихъ сознаніе собственнаго достоинства и значенія. По предложенію Лафайета, собраніе приступило къ преніямъ но этому предмету, но парижскія событія и декреты 4 августа принудили его прервать ихъ. Потомъ оно продолжало начатое дѣло и окончило его, освятивъ принципы, нослужившіе скрижалью для новаго закона, и водворившіе право во имя человѣчества.

Какъ скоро эти общія положенія были приняты, собраніе приступило къ организаціи законодательной власти. Это быль одинъ изъ самыхъ важныхъ вопросовъ; онъ долженъ былъ опредълить свойство обязанностей собранія и установить его отношенія къ королю. Въ преніяхъ по этому предмету, собраніе имёло въ виду только опредблить будущее положение законодательной власти. Что-же касается настоящаго собранія, облеченнаго учредительною властью, то оно стояло выше своихъ собственныхъ рёшеній, и никакая посредствующая власть не могла ни отмѣнить, ни остановить его дъйствій. Но какую форму должно было принять собраніе представителей въ будущія сессіи? Должно-ли оно остаться нераздільнымъ, или разділиться на дві палаты? На случай торжества последней формы, въ чемъ должна заключаться сущность верхней налаты? Будеть ли это аристократическое собраніе, или руководящій сенать? Наконець, будеть ли собраніе представителей непрерывнымъ или періодическимъ, и будетъ ли король раздълять съ нимъ законодательную власть? Таковы были затруднительныя задачи, волновавшія собраніе и Парижъ въ продолженіп сентября мъсяца.

Легко понять, какъ были рёшены эти вопросы, если вспомнить положеніе собранія и его воззрёнія на верховную власть. Король въ его глазахъ быль не болёе, какъ наслёдственный повёренный націи, которому не могло принадлежать право ни созывать представителей, ни руководить ими; ни распускать ихъ. Вслёдствіе этого, оно отказало ему въ правё предлагать законы и распускать собраніе. Оно не допускало мысли, чтобы законодательное собраніе могло находиться въ зависимости отъ короля.

Къ тому же, давъ правительству слишкомъ сильное вліяніе на собраніе или не сдёлавъ засёданій послёдняго постоянными, оно боялось тёмъ самымъ дать возможность королю воспользоваться промежутками между сессіями, когда онъ будеть одинъ управлять государствомъ, для того, чтобы усилить свою власть въ ущербъ власти націи, или даже для того, чтобы совершенно отмѣнить новый порядокъ. Поэтому собрание ръшилось противоноставить непрерывно дѣйствующей власти столь же непрерывное собраніе и утвердило организацію постояннаго законодательнаго корпуса. Вопросъ о нераздёльности или раздёльности собранія возбудилъ самыя жаркія пренія. Неккеръ, Мунье, Лалли - Толандаль требовали, кромъ налаты представителей, сената, члены котораго назначались бы королемъ, но указанію народа. Они считали это единственнымъ средствомъ обуздать власть и не допустить тиранніц одного собранія; приверженцами ихъ были нісколько депутатовъ, раздёлявшихъ ихъ образъ мыслей, или разсчитывавшихъ попасть въ верхнюю налату. Большинство дворянъ желало аристократическаго собранія, члены котораго избирались бы дворянствомъ. Поладить они не могли: партія Мунье отвергала проектъ, воскрешавшій сословія, аристократы отвергали сенать, окончательно губившій дворянство. Большая часть духовенства и общинъ были за пераздёльность собранія. Народной партін казалось незаконнымъ учреждать пожизненныхъ законодателей: она думала, что верхняя палата будеть орудіемь въ рукахъ двора и аристократін и сдёлается такимъ образомъ вредною, или же сольется съ общинами и станетъ безполезною. Такимъ образомъ, дворянская партія по личному неудовольствію, народная-по духу абсолютной справедливости, одинаково отвергин верхнюю палату.

Это рѣшеніе собранія сдѣлалось въ послѣдствіи времени предметомъ многихъ упрековъ. Защитники перства приписывали всѣ несчастія революціи отсутствію верхней палаты, какъ будто возможно было какому бы то ни было учрежденію остановить ходъ революціи. Не конституція дала ей тотъ характеръ, который она приняла, а сила обстоятельствъ, созданныхъ борьбою партій. Что стала бы дѣлать верхняя палата, поставленная между дворомъ и нацією? Объявивъ себя за дворъ, она не могла бы ни руководить имъ, ни спасти его; принявъ сторону націи, она не могла бы подърѣпить ее, и во всякомъ случаѣ отмѣна ея была бы неизбѣжна. Въ подобныя времена событія идутъ быстро и все, что задерживаеть ихъ, излишне. Въ Англіи налата лордовъ была закрыта во время революціоннаго кризиса, хотя она и была покорна. Для всявремя революціоннаго кризиса, хотя она и была покорна. Для всявремя революціоннаго кризиса, хотя она и была покорна. Для всявремя революціоннаго кризиса, хотя она и была покорна. Для всявремя революціоннаго кризиса, хотя она и была покорна. Для всявремя революціоннаго кризиса, хотя она и была покорна. Для всявеми революціоннаго кризиса, хотя она и была покорна. Для всявеми революціоннаго кризиса, хотя она и была покорна. Для всявеми революціоннаго кризиса, хотя она и была покорна.

кой системы есть свое время; революціи начинаются съ одною палатой, оканчиваются—съ двумя.

Вопросъ объ участіи короля въ законодательной власти возбудиль горячій споръ въ собраніи и сильное волненіе въ народѣ. Дѣло шло о томъ, чтобы опредѣлить права короля при изданіи законовъ. Почти всѣ денутаты были согласны въ одномъ: они рѣшились признать за нимъ право утверждать, — или отвергать законы, но одни хотѣли, чтобы это право было неограниченно, другіе требовали, чтобы оно было временное. Въ сущности это было почти одно и тоже, потому что сопротивленіе короны имѣетъ свои предѣлы, и veto неограниченное точно также имѣло бы лишь характеръ задержки. Но это право, по которому одинъ человѣкъ могъ остановить волю цѣлаго народа, казалось чрезмѣрнымъ, въ особенности внѣ собранія, гдѣ оно не такъ хорошо нонималось.

Парижъ еще не отрезвился отъ волненій 14 іюля; онъ д'єлалъ первый опыть народнаго правительства и испытываль связанные съ нимъ свободу и безпорядокъ. Собраніе избирателей, заступавшее въ трудныхъ обстоятельствахъ мъсто временнаго муниципалитета, было замънено другимъ. Сто восемдесятъ членовъ, назначенныхъ округами, сдёлались законодателями и представителями общины. Пока опи трудились надъ планомъ муниципальной организацін, всякій хотѣль расноряжаться, потому что у француза любовь къ свободъ всегда смъшана съ нъкоторою долею властолюбія. Комитеты округовъ дъйствовали номимо мера; собраніе представителей возставало противъ комитетовъ, а округа противъ собранія представителей. Каждый изъ шестидесяти округовъ присвоивалъ себъ законодательную власть, а исполнительную предоставлялъ своимъ комитетамъ. Всъ они считали членовъ общаго собранія своими подчиненными и приписывали себъ право отвергать его постановленія. Эта мысль о господств'є избирателя надъ депутатомъ все болъе и болъе укоренялась. Неучаствовавшие непосредственно въ управленіи составляли сходки, на которыхъ обсуждались общественные вопросы. Солдаты вели пренія въ Ораторіи, портные-у колоннады, парикмахеры — на Елисейскихъ поляхъ, слуги-въ Лувръ. Но самыя оживленныя совъщанія происходили въ Пале-Роялъ, гдъ обсуждались вопросы, занимавшие національное собраніе и контролировались его пренія. Неурожай также служилъ поводомъ къ сходкамъ, и эти сходки были самыя опасныя.

Таково было состояніе Парижа, когда начались пренія о veto короля. Эта уступка монархін внушала сильнѣйшія опасенія, словно участь свободы зависѣла отъ этого вопроса, словно veto вело не-

избъжно къ возстановлению стараго порядка. Толпа, непонимающая обыкновенно сущности и разграниченія властей, хотъла, чтобы собраніе, которому она дов'вряла, было всемогуще, а король, которому она не довъряла, былъ безсиленъ. Всякое право, оставляемое въ распоряжении двора, считалось противо-революціоннымъ орудіемъ. Пале-Рояль взволновался; появились угрожающія письма къ тъмъ изъ членовъ собранія, которые, какъ напримъръ Мунье, объявили себя за абсолютное veto короля; говорили, что ихъ следуетъ исключить изъ собранія, какъ изменниковъ, и идти на Версаль. Пале-Рояль послаль отъ себя депутацію въ общинное собраніе съ требованіемъ, чтобы полномочіе депутата было объявлено отмъняемымъ и чтобы депутаты во всякое время зависъли отъ избирателей. Собраніе отказало въ этомъ требованіи Пале-Роядя и приняло міры противъ сходокъ. Національная гвардія помогла ему; Лафайетъ пріобрълъ ея довъріе: она начала организовываться, стала носить мундиръ, ввела у себя дисциплину по образцу франнузской гвардіи и научилась у своего начальника любви къ порядку и уваженію закона. Но среднее сословіе, изъ котораго она состояла, еще не завладело народнымъ правительствомъ, и толпа, побъдившая 14-го іюля, не была еще совершенно отстранена. Уличныя волненія придали препіямъ о veto короля бурный характеръ. Вопросъ, самъ по себъ очень простой, внезапно пріобръль чрезвычайную важность. Министерство, видя, какъ опасно было бы ръшение въ пользу абсолютнаго veto, и понимая, что въ сущности veto неограниченное и veto останавливающее — одно и тоже, уговорило короля согласиться на последнее и отвергнуть первое. Собраніе постановило, что король можеть откладывать утвержденіе ръшенія палаты не далье какъ на двъ сессін — и этимъ всъ остались довольны.

Дворъ воспользовался парижскими волненіями, чтобы осуществить другіе свои планы. Съ нѣкоторыхъ поръ онъ успѣлъ овладѣть умомъ короля. Сначала король отказывался утвердить декреты 4 августа, хотя они имѣли учредительный характеръ, и, слѣдовательно, ему оставалось только обнародовать ихъ. Сдавшись на представленіе собранія, онъ согласился принять ихъ, но потомъ возобновилъ тѣже затрудненія по поводу деклараціи правъ. Цѣль двора состояла въ томъ, чтобы выставить Людовика XVI жертвою собранія, принужденнымъ, противъ собственной воли, подчиняться его мѣрамъ. Дворъ неохотно переносилъ свое положеніе и желалъ возвратить себѣ прежнюю власть. Единственнымъ средствомъ къ этому онъ считалъ бѣгство, но надобно было придать бѣгству законный видъ. Въ виду собранія и вблизи Парижа

нельзя было ничего сдёлать. Королевская власть нала еще 23 іюня, военная онора ея-14 іюля; оставалось одно средство — междоусобная война; но такъ какъ трудно было склонить на нее короля, то стали выжидать последней крайности, чтобы уговорить его къ бътству. Неръшительность короля номъщала приведению въ исполненіе этого замысла. Предполагалось удалиться въ Мецъ, къ маркизу Булье, подъ защиту его арміи, и оттуда сделать воззваніе къ дворянству, къ войскамъ, сохранившимъ върность, къ парламентамъ; окружить ими монарха, объявить собраніе и Парижъ мятежными, пригласить или принудить ихъ къ повиновенію, и если уже нельзя возобновить стараго, неограниченнаго образа правленія, то остановиться на деклараціи 23 іюня. Но если, съ одной стороны, двору нужно было удалить короля изъ Версаля, чтобы дать ему возможность что-нибудь предпринять, то съ другой стороны, приверженцамъ революціи нужно было переселить его въ Парижъ. Орлеанская партія, если только она существовала, должна была стараться застращать короля, чтобы принудить его къ бъгству, -- въ надеждъ, что собрание назначитъ ея главу намистником королевства; наконецъ, народъ, нуждавшійся въ хлібов, надъялся, что пребывание короля въ Парижъ прекратитъ или по крайней мёрё уменьшить голодъ. При такомъ положении дёлъ, недоставало только новода къ возстанію; дворъ доставиль такой

Подъ предлогомъ обороны отъ парижскихъ волненій, онъ созвалъ въ Версаль войска, удвоилъ караулы, призвалъ драгуновъ и фландрскій полкъ. Эти военныя приготовленія возбудили живѣйшія опасенія: распространился слухъ о противо-революціонномъ государственномъ переворотѣ, о предстоящемъ бѣгствѣ короля и о распущеніи собранія. Въ Люксамбургѣ, въ Пале-Роялѣ, на Елисейскихъ поляхъ появились неизвѣстные до того времени мундиры, черныя и желтыя кокарды; противники революціи выказывали давно певиданную радость. Поведеніе двора подтверждало подозрѣнія и раскрывало цѣль всѣхъ этихъ приготовленій.

Для офицеровъ фландрскаго полка, недовърчиво встръченнаго жителями Версаля, устроили во дворцъ празднество и допустили ихъ даже къ игорному столу королевы; чтобы лучше расположить ихъ ко двору, королевская гвардія дала имъ объдъ. Офицеры находившихся въ Версалъ драгунскаго и стрълковаго полковъ, офицеры швейцарской гвардіи и швейцарской сотии, военно-полицейскаго управленія и главнаго штаба паціональной гвардіи были также въ числъ приглашенныхъ. Пиръ происходилъ въ большомъ театральномъ залъ, назначавшемся исключительно для са-

мыхъ торжественныхъ придворныхъ праздниковъ, такъ что, со времени брака втораго брата короля, этотъ залъ открывался всего однажды: для пріема императора Іосифа И. Королевскимъ музыкантамъ приказано было участвовавать въ этомъ праздникъ, который гвардейцы давали еще въ первый разъ. Во время объда съ восторгомъ пили за здоровье королевской фамилін; тостъ за націю быль пронущень или отвергнуть. При второй перемень, въ объденный залъ ввели гренадеровъ фландрскаго полка, драгуновъ и швейцарцевъ, чтобы они могли быть свидътелями торжества и участниками въ выраженіи общаго чувства. Энтузіазмъ возрасталь съ минуты на минуту. Вдругъ возвъщаютъ прибытіе короля; онъ входить въ залу пиршества въ охотничьемъ платьт, въ сопровожденіи королевы, держащей на рукахъ дофина. Раздаются восклицанія любви и преданности; присутствующіе, съ обнаженными шпагами въ рукахъ, ньютъ здоровье королевской фамиліи, и въ ту минуту, когда Людовикъ XVI выходитъ изъ зала, музыка играетъ: O, Richard! o mon roi, l'univers t'abandonne! (0, Ричардъ! о, мой король, весь міръ тебя покидаеть!); сцена принимаеть тогда знаменательный характеръ: уланскій маршъ и цёлые потоки вина отнимаютъ у гостей всякую осторожность. Музыка начинаетъ нграть атаку; пошатываясь, гости лёзуть на ложи, словно на приступь; всёмь раздаются бёлыя кокарды; кокарды трехцвётныя попираются ногами, и вся эта толна разсынается по галлереямъ замка, гдж придворныя дамы осыпають ее поздравленіями и украшаютъ лентами и кокардами.

Таково было знаменитое празднество 1 октября, которое дворъ имѣлъ неосторожность повторить еще разъ, 3-го числа. Нельзя не пожалѣть объ этой роковой пеосторожности; дворъ не умѣлъ ни покориться своей участи, ни измѣнить ее. Созваніе войскъ не только не предотвратило нападенія со стороны Парижа, но, напротивъ того, вызвало его; пиръ не упрочилъ преданности солдать, а только усилилъ раздраженіе народа. Для безопасности двора не требовалось такого рвенія, для бѣгства не нужно было такихъ приготовленій; но дворъ никогда не умѣлъ удачно выбрать средствъ для усиѣха своихъ замысловъ, или принималъ только полумѣры: онъ все выжидалъ, и рѣшимость овладѣвала имъ тогда

только, когда время было уже потеряно.

Извъстіе о версальскомъ пиръ произвело въ Парижъ сильное броженіе умовъ. Съ 4-го числа все стало предвъщать возстаніе: смутный говоръ, наглость враговъ революціи, боязнь заговоровъ, негодованіе противъ двора, возрастающее опасеніе голода; взоры голим уже устремлялись на Версаль. 5-го числа бунтъ всныхнулъ

съ страшной, неудержимой силой; полижиший недостатокъ въ мукж подаль сигналь къ нему. Какая-то молодая девушка вошла на гаунтвахту, взяла барабанъ и ношла съ нимъ но улицамъ, крича: хлиба! хлиба! Вскоръ ее окружила толна женщинъ и двинулась къ ратушѣ, увеличиваясь съ каждымъ шагомъ; онѣ принудили отступить конныхъ часовыхъ, стоявшихъ у дверей ратуши, проникли внутрь и потребовали хлёба и оружія; потомъ онъ выломали двери, овладъли оружіемъ, ударили въ набатъ и приготовились идти на Версаль. Вскоръ и народъ, толнами собравнійся, началъ заявлять тъже желанія, и крикъ: въ Версаль! въ Версаль! сдёлался общимъ. Женщины отправились первыя подъ предводительствомъ Мальяра, одного изъ участниковъ во взятіи Бастилін. Народъ, національная гвардія, французскіе гвардейцы заявляли желаніе слёдовать за ними. Лафайеть долго противился подобнымъ заявленіямъ, но напрасно: ни всѣ старанія его, ни вся его популярность не могли восторжествовать надъ упорствомъ толны. Впродолженіи семи часовъ, онъ уговаривалъ и удерживалъ ее. Наконецъ, выведенная изъ терпънія такимъ промедленіемъ и не слушая его болъе, она ръшилась идти безъ него. Тогда Лафайетъ, считая своею обязанностью вести ее для того, чтобы сдерживать въ Версаль, какъ онъ сдерживалъ ее въ Парижь, вытребовалъ отъ городскихъ властей разрѣшеніе и далъ сигналъ къ выступленію въ 7 часовъ вечера.

Въ Версалъ также было волнение, хотя и не такое грозное: національная гвардія и собраніе были въ безнокойномъ и раздраженномъ состояніи духа. Двукратное пиршество тълохранителей, поощреніе, оказанное имъ королевой, которая сказала: я была очарована въ четвергъ; упорный отказъ короля принять декларацію правъ, его умышленныя проволочки и недостатокъ въ събстныхъ принасахъ тревожили народныхъ представителей и вселяли въ нихъ подозрѣніе. Одинъ депутать изъ роялистовъ потребовалъ у Петіона, объявившаго собранію о версальскомъ пирт, чтобы онъ подробно объяснилъ свое обвинение и указалъ на виновныхъ. "Пусть будеть положительно объявлено, что за исключеніемъ короля, всв подданные подлежать одинаковой ответственности, векричалъ Мирабо; тогда я берусь привести доказательства". Эти слова, ясно указывавшія на королеву, заставили замолчать правую сторону. Прежде и послѣ этихъ непріязненныхъ преній, происходили пренія менѣе оживленныя по вопросу объ отказѣ короля утвердить декларацію правъ и о голодів въ Парижі. Наконецъ, рѣшено было отправить депутацію къ королю съ просьбою утвердить внолить декларацію правъ и ускорить встми возможными средствами снабженіе столицы събстными припасами. Въ это время вдругъ объявили о прибытін женщинъ подъ предводительствомъ Мальяра.

Дворъ пришелъ въ ужасъ при ихъ совершенно неожиданномъ появленіи: женщины останавливали по дорогѣ всѣхъ курьеровъ, которые бы могли сообщить о ихъ приближеніи. Версальскія войска взялись за оружіе и окружили замокъ, но женщины вовсе не выказывали враждебнаго расположенія. Предводитель ихъ, Мальяръ, уговорилъ ихъ явиться въ качествъ просительницъ. Онъ такъ и сдълали, и изложили свои жалобы собранию и королю. Такимъ образомъ, начало этого бурнаго вечера прошло довольно мирно; но невозможно было ожидать, чтобы между этою безпорядочною и враждебною толпой и тёлохранителями, предметомъ такой пенависти, не произошло столкновенія. Тълохранители расположились на дворъ дворца, противъ національной гвардіи и фландрекаго полка. Раздълявшій ихъ промежутокъ быль наполнень женщинами и участниками во взятіи Бастиліи. Посреди неурядицы, неизбѣжной при подобномъ сближени, завязалась драка, которая и послужила сигналомъ къ безпорядку и схваткъ. Одинъ офицеръ изъ тълохранителей ударилъ саблею парижскаго солдата, и былъ за это раненъ выстръломъ въ руку. Національная гвардія взяла сторону парижанъ; схватка сделалась довольно сильною и обратилась бы въ кровопролитие, если бы не помѣшала ей ночь и дурная погода, и еслибы тёлохранители не получили приказанія сначала прекратить огонь, а потомъ и отстунить. Но такъ какъ зачинщиками считали тёлохранителей, то ожесточение противъ нихъ толны было ужасно; она ворвалась въ ихъ казармы, два тёлохранителя были ранены, а третьяго съ трудомъ удалось спасти.

Дворъ трепеталь во все время этой борьбы; вопросъ о бъгствъ короля подвергнуть быль обсуждению; экипажи приготовлены; но карауль національной гвардіи, замѣтивь у рѣшетки оранжереи экипажи, заставиль ихъ вернуться и заперь рѣшетку; къ тому же и самъ король, или не знавшій до тѣхъ поръ замысловъ двора, или считавшій ихъ неудобоисполнимыми, отказался отъ бъгства. Къ миролюбивымъ наклонностямъ его примѣшались опасенія, и онь не хотѣль ни отражать нападенія, ни спасаться бъгствомъ. Онъ страшился, на случай пораженія, той же участи, которая постигла въ Англіи Карла І,—но и бъжать онъ боялся, такъ какъ въ его отсутствіе герцогъ орлеанскій могъ быть провозглашенъ намѣстникомъ королевства. Пока король колебался, дождь, усталость и бездъйствіе тѣлохранителей укротили ярость толны. Явился Лафайетъ съ нарижской арміей. Его присутствіе усно-

конло дворъ, а отвътъ короля нарижской депутаціи удовлетвориль и толну, и армію. Вскоръ дъятельность Лафайета, здравый смыслъ и дисциплина нарижской гвардіи новсюду возстановили спокойствіе и норядокъ. Толна женщинъ и волонтеровъ, нобъжденная усталостью, разошлась; отряду національныхъ гвардейцевъ было норучено охраненіе дворца; другіе нашли гостепріимство у своихъ версальскихъ собратій по оружію. Королевская фамилія, утомленная тревогами этого страшнаго вечера, уснокоилась около двухъ часовъ утра. Въ нять часовъ утра Лафайетъ осмотрълъ носты, ввъренные его гвардіи; найдя ихъ въ норядкъ, убъдившись, что городъ снокоенъ, а толна разсъялась или заснула, онъ

также прилегъ отдохнуть.

Но около шести часовъ утра нъсколько простолюдиновъ, раздраженныхъ сильнъе другихъ и ранъе другихъ проснувшихся, стали бродить около дворца. Ръшетка была отворена; они тотчасъ же сказали объ этомъ своимъ товарищамъ и проникли во дворецъ. Къ несчастію, внутренніе посты были заняты не парижской арміей, а телохранителями. Это роковое обстоятельство было причиной всёхъ несчастій этой ночи. Внутренняя стража не была даже удвоена; решетокъ не потрудились осмотреть хорошенько и караулъ исполняли также небрежно, какъ и въ обыкновенное время. Страшно возбужденные, пришедшие въ Версаль съ намърепіями отнодь не миролюбивыми, эти люди, увидівь въ окнів одного тёлохранителя, осынали его ругательствами. Онъ выстрёлиль по нимь и раниль одного. Тогда они бросились на телохранителей, геройски защищавшихъ дворецъ и отстаивавшихъ каждый шагъ; одинъ изъ нихъ успълъ предупредить королеву, которой въ особенности угрожали нападающіе, и она, полуод'єтая, убъжала въ королю. Во дворцъ поднялась страшная суматоха.

Узнавъ о вторженіи толны въ королевское жилище, Лафайетъ тотчасъ же сёлъ на лошадь и во всю прыть поскакалъ къ мѣсту онасности. Онъ встрѣтилъ на илощади тѣлохранителей, окруженныхъ разъяренной толной, которая хотѣла перебить ихъ всѣхъ. Лафайетъ бросился между ними, призвалъ къ себѣ на помощь нѣсколькихъ солдатъ французской гвардіи, стоявшихъ не вдалекѣ, и разсѣялъ толну, спасъ тѣлохранителей и поскакалъ во дворецъ. Тамъ уже были гренадеры французской гвардіи, явившіеся на помощь при первой тревогѣ и принявшіе сторону тѣлохранителей, изъ которыхъ многіе были варварски умерщвлены разъяренными парижанами. Дѣло этимъ пе кончилось: толпа собралась на мраморномъ дворѣ, подъ балкономъ короля, и неистово кричала, требуя его къ себѣ; король явился. Народъ потребовалъ, чтобы онъ

нережхалъ въ Парижъ; король объщалъ отправиться туда съ своимъ семействомъ; взрывъ руконлесканій привътствоваль эти слова короля. Королева рёшилась ёхать вмёстё съ нимъ, но предубъжденіе противъ нея было такъ сильно, что путешествіе становилось опаснымъ; нужно было примирить ее съ народомъ. Лафайетъ предложиль ей выйти на балконъ вмъстъ съ нимъ; послъ нъкотораго колебанія, она согласилась. Они явились вмісті, и чтобы наглядно объяснить свои чувства этой многочисленной толит, чтобы побъдить ея вражду и возбудить ея энтузіазмъ, Лафайетъ почтительно поцёловалъ руку королевы. При этомъ видё толна разразилась криками одобренія. Оставалось только примириться съ тёлохранителями. Лафайетъ показался на балконъ съ однимъ изъ нихъ, прикололъ къ его шлянъ свою трехцвътную кокарду и поцъловалъ его передъ народомъ, который закричалъ: Да здравствують тълохранители! Такъ кончилась эта сцена. Королевская фамилія вытала въ Парижъ подъ защитой національной гвардіи и собственной своей стражи.

Возмущение 5 и 6 октября было истинно народнымъ движениемъ. Напрасно было бы для него приискивать какихъ нибудь тайныхъ причинъ, или приписывать его какимъ либо скрытымъ интригамъ; оно было вызвано неосторожностью двора. Угощение тёлохранителей, слухи о бъгствъ короля, боязнь междоусобной войны и голодъ были единственными причинами, поднявшими Парижъ на Версаль. Если этому движению содъйствовали частные подстрекатели, что еще подвержено сомнънию, то и они не могли измънить ни его направления, ни его цъли. Послъдствиемъ этого события было разрушение прежняго придворнаго порядка; оно отняло у двора его собственную стражу, перевело его изъ версальской королевской резиденции, въ Парижъ, столицу революции, и поставило его среди народа.

## ГЛАВА ІН.

## съ 6-го октября 1789 до смерти Мирабо, въ апрълъ 1791.

Продолженіе октябрьских событій. — Преобразованіе провинцій въ департаменты; организація административных и муниципальных властей по систем выборовь и державности народа. — Финансы; всё средства, къ которымь прибёгали, оказались недостаточными: имущества духовенства объявлены національными; появленіе ассигнацій вслёдствіе продажи имуществь духовенства. — Гражданская организація духовенства; религіозная оппозиція еписконовь. — Годовщина 14 іюля; уничтоженіе титуловь; союзь братства на Марсовомь полё. — Новая организація армін; оппозиція офицеровъ. — Несогласія по поводу гражданской организаціи духовенства. — Клубы. — Смерть Мирабо. — Во все это время раздёленіе партій обозначается яснёе и яснёе.

Время, описываемое въ этой главъ, было не столько замъчательно событіями, сколько все болже и болже обозначавшимся раздъленіемъ партій. По мъръ преобразованій въ государственной организацін и законахъ, люди, затронутые этими реформами въ своихъ мивніяхъ или интересахъ, объявляли себя противъ нихъ. Съ самаго созванія генеральных штатовъ, революція уже нажила себъ враговъ: первымъ врагомъ ея былъ дворъ; со времени соединенія сословій и уничтоженія привилегій, ко двору присоединилось дворянство: съ учрежденіемъ одного нераздільнаго собранія, а не двухъ налатъ, —въ число враговъ революціи вступили министры и сторонники англійскаго управленія. Кром'є того, врагами революціи сдёлались провинціи, сохранявшія свои сословныя собранія, какъ скоро государство было разділено на департаменты; затъмъ цълая корнорація духовенства, послъ декрета объ имуществахъ и гражданскомъ устройствъ духовенства; наконецъ, всъ офицеры армін, вследъ за введеніемъ новыхъ военныхъ законовъ. Казалось бы, собранію не следовало вводить заразъ столько пере-

мінь, чтобы не возстановлять противь себя столь многихь; но эти нововведенія были вызваны общими планами собранія, его нуждами и даже происками его противниковъ. Въ средъ собранія произошла послѣ 5 и 6 октября эмиграція, подобно тому, какъ послъ 14 июня она происходила при дворъ. Мунье и Лалли-Толландаль оставили собраніе; они отчаялись въ осуществленін свободы, какъ скоро увидели, что митнія ихъ болте не разделяются. Безусловно преданные своимъ планамъ, они хотъли, чтобы народъ, освободивъ 14 іюля собраніе, вдругъ пересталь бы дъйствовать. Считать это возможнымъ, значило не знать революціонныхъ увлеченій. Воспользовавшись однажды услугою народа, весьма трудно уже отстранить его; гораздо лучше не сопротивляться ему, а регулировать его вмѣшательство. Лалли-Толландаль отказался отъ имени француза и возвратился въ страну своихъ предковъ, Англію. Мунье убхаль въ свою родную провинцію, Дофина, и пытался возстановить ее противъ собранія. Съ его стороны пепослъдовательно было жаловаться на одно возстаніе и въ то же время вызывать другое, особенно такое, которое выгодно было бы враждебной ему партін, такъ какъ партія самого Мунье была слишкомъ слаба и не устояла бы между прежнимъ порядкомъ и революціею. Не смотря на вліяніе, которымъ пользовался Мунье въ Дофинэ, гдж онъ управляль прежде большими движеніями, прочнаго сопротивленія онъ не могь возбудить тамъ; но его понытка показала собранію, что пора уничтожить прежнюю провинціальную организацію, которая могла способствовать развитію междоусобной войны. Послъ событій 5 и 6 октября, народные представители носледовали за королемъ въ столицу, уснокоенію которой значительно содъйствовало ихъ присутствіе. Народъ быль удовлетворенъ возвращеніемъ къ нему короля; причины, вызывавшія народное раздраженіе, миновали. Герцогъ Орлеанскій, котораго, справедливо или ивть, считали двигателемь возстанія, быль удалень: онъ согласился отправиться съ порученіемъ въ Англію. Лафайеть рёшился поддерживать порядокъ; національная гвардія, настроеніе умовъ которой было превосходно, съ каждымь днемъ пріобрътала привычку къ дисциплинъ и повиновенію; муниципалитеть оправлялся отъ перваго смятенія, овладъвшаго имъ при его учрежденіи, и начиналь пріобрътать власть. Оставалась только одна причина безпорядковъ-голодъ. Не смотря на преданность и предусмотрительность комитета, которому поручено было заготовлять припасы, ежедневныя сборища угрожали общественному спокойствію. Народъ, такъ легко поддающійся обману во время страданій, задушилъ одного булочника, по имени Франсуа, на котораго

несправедливо указывали какъ на скупщика хлъба. Наконецъ, 21 октября, быль провозглашенъ "военный законъ", по которому муниципалитетъ получилъ право дъйствовать силою для разсъянія сборищь, предварительно возвъстивъ гражданамъ, чтобы они расходились. Власть находилась въ рукахъ сословія, заинтересованнаго въ порядкъ; городскія власти и національная гвардія подчинялись собранію; повиновеніе закону было страстью этого времени. Депутаты, съ своей стороны, стремились только къ довершенію конституціи, къ осуществленію преобразованія государства. Імъ нужно было спѣшить тѣмъ болѣе, что враги собранія пользовались нѣкоторыми остатками стараго порядка, чтобы противопоставлять собранію затрудненія. На каждую попытку этого рода, оно отвъчало декретами, отмѣнявшими прежній порядокъ вещей, отнимавшими одно за другимъ средства къ нападенію противъ нововведеній.

Собраніе начало съ того, что раздёлило королевство болёе ровнымъ и правильнымъ образомъ. Провинціи, съ сожалёніемъ смотрёвнія на потерю своихъ привилегій, составляли маленькія государства, протяженіе которыхъ было слишкомъ обширно, мёстная администрація — слишкомъ независима. Нужно было ограничить ихъ пространство, перемёнить названія и подчинить общему управленію. 22 октября собраніе приняло проектъ, составленный Сіесомъ и представленный Туре отъ имени комитета, занимав-

шагося виродолжение двухъ мъсяцевъ этимъ вопросомъ.

Франція была раздёлена на восемьдесять три денартамента, почти равныхъ по пространству и населенію; департаменты раздълялись на округи, а округи на кантоны. Имъ было дано одинаковое јерархическое управленје. Въ каждомъ департаментъ былъ административный совыть, состоявшій изъ тридцати шести членовъ, и исполнительная директорія изъ пяти членовъ; какъ показывають самыя названія этихь учрежденій, совіть постановляль ръшенія, а директорія приводила ихъ въ исполненіе. Округи были организованы подобнымъ же образомъ, хотя на болбе скромную ногу; въ каждомъ округѣ учреждались совътъ и директорія, составъ которыхъ былъ не такъ многочисленъ и которые зависъли отъ совъта и директоріи департамента. Кантоны, состоявшіе изъ няти или шести приходовъ, были единицами избирательными, а не административными; активные граждане (т. е. всв плательщики налога въ размъръ, равномъ по крайней мъръ трехдневной заработаной платъ) соединялись въ главномъ городъ кантона для выбора своихъ депутатовъ и судей. Все въ новомъ иланъ подлежало выборному началу: но выборъ имълъ нъсколько степеней.

Ввърять массамъ непосредственное избраніе уполномоченныхъ оказалось неосторожнымъ, совершенно устрапять ихъ отъ участія въ избраніи—незаконнымъ; исходомъ изъ этого затрудненія послужили двухстепенные выборы. Активные граждане кантона назначали избирателей, которые въ свою очередь избирали членовъ національнаго собранія, правителей департамента и округа, судей. Въ каждомъ департаментѣ былъ учрежденъ уголовный, въ каждомъ округѣ гражданскій и въ каждомъ кантонѣ мировой судъ.

Таково было устройство департамента. Оставалось установить управленіе общины; администрація ея была ввёрена общему совёту и муниципалитету, состоявшему изъ членовъ, число которыхъ было пропорціально населенію города. Муниципальные чиновники были назначаемы непосредственно народомъ, и только они могли требовать, въ случаё безпорядковъ, вмёшательства вооруженной силы. Община составляла первую степень ассоціацій, королевство—послёднюю; департаменты служили посредниками между общиною и государствомъ, интересами общими и чисто мёстными.

Этотъ иланъ установляль верховную власть народа, призывалъ встхъ гражданъ къ участію въ выборт своихъ судей, ввтрялъ имъ ихъ собственную администрацію и распредёляль ихъ на такія группы, которыя, сообщая подвижность цёлому государству, поддерживали связь между его частями и предупреждали разрозненность ихъ. Осуществление такого плана возбудило пеудовольствие въ нъкоторыхъ провинціяхъ. Штаты Лангедока и Бретани протестовали противъ новаго раздъленія королевства: а парламенты Меца, Руана, Бордо и Тулузы возстали противъ мъръ собранія, упразднившаго вакаціонныя палаты (chambres des vacations), уничтожившаго сословія, и отмѣнившаго остатки сословнаго управленія въ провинціяхъ. Сторонники стараго порядка хватались за всѣ способы, чтобы затруднить деятельность собранія: дворянство возмущало провинціи, парламенты постановляли рішенія, духовенство писало посланія, а писатели пользовались свободою нечати, чтобы нападать на революцію. Главными врагами ея были дворяне и еписконы; нарламенты не имъли корня въ народъ и были простою судебною корпораціей, нападенія которой можно было устранить уничтоженіемъ ея, но дворянство и духовенство имѣли такія средства для дъйствія, которыя пережили ихъ корпоративное вліяніе. Несчастія этихъ двухъ классовъ произошли большею частью отъ нихъ самихъ: подканываясь подъ революцію сначала въ собраніи, они впосл'єдствін напали на нее открыто, духовенство посредствомъ внутреннихъ возмущеній, дворянство-возстановленіемъ противъ нея Европы. Они многаго надъялись отъ анархін; анархія

причинила, правда, много бъдъ Франціи, но далеко однакоже не улучшила ихъ собственнаго положенія. Разсмотримъ, какимъ образомъ духовенство было вызвано къ враждебнымъ дъйствіямъ, и

для этого вернемся немного назадъ.

Революція, начавшись изъ-за финансовъ, не могла еще положить конець затрудненіямь, вызвавшимь ее. Болбе важные предметы занимали собраніе. Созванное не для того только, чтобы кормить администрацію, но для того, чтобы устроить государство, оно, отъ времени до времени, прерывало свои законодательныя пренія, чтобы удовлетворять самымъ насущнымъ потребностямъ казны. Неккеръ предложилъ временныя средства, которыя были приняты довърчиво и почти безъ преній. Не смотря на это, онъ съ досадою видълъ, что финансы подчинены конституціи, а министерство-собранію. Первый заемъ въ тридцать милліоновъ, постановленный декретомъ 9-го августа, не удался; послъдующій заемъ въ восемьдесятъ милліоновъ, сдёланный 27-го числа того же мъсяца, оказался недостаточнымъ. Налоги были частью ограпичены, частью уничтожены и не приносили почти ничего по трудности взиманія ихъ. Къ общественному дов'єрію нечего было обращаться, — оно отказало въ помощи; и вотъ въ сентябрѣ мѣсяцѣ Неккеръ предложилъ, какъ единственное средство, чрезвычайный налогъ въ видъ единовременной уплаты четвертой части съ дохода. Каждому гражданину предоставлялось самому опредълить свой доходъ, посредствомъ простой фразы, такъ хорошо рисующей это первое время честности и патріотизма: объявляю по правдъ.

Тогда-то Мирабо убъдилъ собрание предоставить Неккеру настоящую финансовую диктатуру. Онъ говорилъ о настоятельныхъ нуждахъ государства, о трудахъ собранія, не позволяющихъ ему обсудить иланъ министра или разсмотрёть какой-либо другой проекть; онъ говориль о способностяхъ Неккера, ручавшагося за удачу своего плана; онъ убъждалъ собрание сложить на Неккера отвътственность за уснъхъ, принявъ его планъ на въру. Нъкоторые не одобряли взглядовъ министра, другіе подозрительно смотръли на отношенія къ нему Мирабо. Замътивъ это, Мирабо указалъ на угрожающее банкрутство, и окончилъ свою ръчь, одну изъ самыхъ блестящихъ, имъ произнесенныхъ, слъдующими словами: "Утвердите этотъ чрезвычайный палогъ, и да окажется онъ достаточнымъ для достиженія желанной цёли! Утвердите его, потому что если вы и сомивваетесь въ правильности избранной для него формы, то не можете сомнъваться въ необходимости самаго налога и въ нашемъ безсиліи замѣнить эту форму другою; утвердите его, потому что общественное дёло не терпить никакого замедленія и на насъ лежить отвётственность за всякую отсрочку. Берегитесь медлить; несчастіе не терпить отсрочки... Господа! по поводу смёшнаго предложенія Пале-Рояля \*), но поводу ничтожной опасности, которая могла им'єть н'єкоторое значеніе только въ воображеніи слабоумныхь или въ извращенныхъ помыслахъ людей недобросов'єстныхъ, вы слышали однако эти б'єпеныя слова: Катилина у вороть, Рима а мы разсуждаемь! А между т'ємъ, вокругь насъ не было ни Катилины, ни опасностей, ни заговоровь, ни Рима. Но нын'є банкрутство, чудовищное банкрутство передъ нами: оно грозить поглотить васъ, ваше имущество, вашу честь, а вы разсуждаете!"

Мирабо увлекъ собраніе, и патріотическій палогь быль утверж-

денъ среди всеобщихъ рукоплесканій.

Но это средство принесло только минутное облегченіе. Финансы революціи требовали болѣе смѣлой и болѣе широкой мѣры; надо было не только поддерживать существованіе революціи, но еще пополнить огромный дефицить, задерживавшій ея ходъ и угрожавшій ея будущности. Оставалось только одно средство,—объявить имущества духовенства національными и продать ихъ для облегченія бремени, тяготѣвшаго надъ государствомъ. Этого требовали общественные интересы, да и самая справедливость, такъ какъ духовенство было не собственникомъ, а только администраторомъ этихъ имуществъ, завѣщанныхъ не церковнымъ служителямъ, а церкви, на расходы богослуженія. Взявъ на себя содержаніе церкви и ея служителей, нація могла присвоить себѣ имущества духовенства, создавъ такимъ образомъ новый значительный источникъ доходовъ и достигнувъ великаго политическаго результата.

Весьма важно было не оставлять долже въ государствъ независимыхъ и въ особенности древнихъ корпорацій, потому что во время революцій все что древне, то и враждебно. При своемъ грозномъ іерархическомъ устройствъ, при своемъ богатствъ, духовенство, чуждое всъмъ реформамъ, образовало бы изъ себя государство въ государствъ. Эта форма годилась при другомъ порядкъ вещей, когда не было государственнаго цълаго, а были только корпораціи, когда всякое сословіе заботилось о своей организаціи и о существованіи своемъ. У духовенства были свои декреталіи (панскія постановленія), у дворянства — ленные законы, у народа—

<sup>\*)</sup> Намекъ на одно изъ многочисленныхъ народныхъ движеній, исходившихъ изъ тогдашняго центра агитаціи— Пале-Рояля, и угрожавшихъ иногда, но не серьезно, даже Учредительному Собранію.

свои общинныя власти; все было независимо, потому что все имѣло частный характеръ. Но теперь, когда должности стали общественными, изъ духовенства предполагалось сдѣлать духовную магистратуру, подобно тому какъ изъ королевской власти дѣлали высшую политическую магистратуру; а для того, чтобы сдѣлать церковь національною, предполагалось назначить духовенству жалованье отъ государства, и обезнечивъ за нимъ приличную долю доходовъ, отобрать имущество его. Вотъ какъ была ведена эта великая реформа, разрушившая прежнее церковное устройство.

Самою насущною потребностью было уничтожение десятиннаго налога. Такъ какъ этотъ налогъ платило духовенству сельское население, то отмъна его должна была обратиться въ пользу послъдняго. Вотъ почему десятинный налогъ, въ ночь на 4-е августа признанный подлежащимъ выкупу, 11-го числа того же мъсяца былъ отмъненъ безъ всякаго вознагражденія; сначала духовенство противилось этому, но потомъ догадалось согласиться. Парижскій архіепископъ, отъ имени всъхъ своихъ собратій и согласно съ духомъ, одушевлявшимъ привилегированныя сословія въ ночь на 4-е августа, имълъ осторожность отказаться отъ десятиннаго налога;

но это было последнимь пожертвованиемь духовенства.

Ибсколько времени спустя, начались пренія о томъ, кому должны принадлежать имущества духовенства. Отенскій епископъ Талейранъ, предложилъ духовенству отказаться отъ нихъ въ пользу націи, которая употребить ихъ на содержаніе церкви и на уплату своего долга. Онъ доказывалъ справедливость и умѣстность подобной мѣры и указалъ на важныя выгоды, которыя она принесетъ государству. Имущества духовенства простирались на сумму нѣсколькихъ милліардовъ; взявъ на себя долги, лежавшіе на церковныхъ имуществахъ, расходы по отправленію богослуженія, содержаніе больницъ, уплату жалованья служителямъ церкви, нація сохранила бы еще столько, что могла бы погасить всѣ государственные долговые платежи, какъ пожизненные, такъ и постоянные, и выкупить судебныя должности (составлявшія при старомъ порядкѣ вещей, предметь купли-продажи).

Духовенство воспротивилось этому предложенію. Пренія были очень оживленныя. Несмотря на отпоръ духовенства, было рѣшено, что оно не собственникъ, а только простой хранитель имуществъ, пожертвованныхъ церквамъ благочестивыми королями и частными лицами, а потому нація, принимая на себя обязанность содержанія духовенства, должна вступить во владѣніе его имуществами. Декретъ, которымъ они передавались въ ея распоряженіе, состоялся

2-го декабря 1789 года.

Съ этихъ-то поръ разразилась вражда духовенства противъ революціи. Оно было сговорчивъе дворянства въ началъ засъданій генеральныхъ штатовъ, но послъ потери своихъ богатствъ, стало выказывать такую же оппозицію новому порядку, какъ и дворянство, и сдълалось самымъ неутомимымъ, самымъ страстнымъ врагомъ революціи. Впрочемъ, такъ какъ декретъ предоставилъ имънія духовенства въ распоряженіе націи, еще не отчуждая ихъ, то оно еще сдерживалось. Управленіе имуществами еще оставалось въ его рукахъ, а нотому оно надъялось, что эти имущества будутъ только служить обезпеченіемъ государственнаго долга, но не

будуть проданы.

Дъйствительно, совершить эту продажу было трудно, но и медлить также было невозможно, такъ какъ казна только и держалась займами у дисконтной кассы, а последняя въ свою очередь начинала терять кредить, вследствіе чрезмернаго количества выпускаемыхъ билетовъ. Выходъ изъ этого положенія быль однако найденъ. На покрытіе расходовъ текущаго и будущаго годовъ требовалось продать имуществъ на сумму четырехсотъ милліоновъ; чтобы облегчить продажу, парижскій муниципалитеть подписался на значительную сумму; этому примъру послъдовали и прочіе мунициналитеты. Они должны были внести въ казну стоимость имуществъ, принятыхъ ими отъ государства для перепродажи частнымъ лицамъ; но у нихъ не было ни денегъ, ни покупщиковъ. Что же они сдълали? Они выплатили муниципалитетамъ билетами, которыми предназначалось уплачивать публичнымь кредиторамъ, до той поры, пока у муниципалитетовъ будуть необходимые фонды для того, чтобы взять эти билеты назадъ. Придя къ такому положенію, поняли, что вмісто муниципальных билетовь лучше выпустить государственныя росписки, которыя бы имъли форсированный курсъ и замъняли бы монету: это значило упростить операцію, обобщивъ ее. Такимъ образомъ явились ассигнаціи.

Это нововведеніе значительно помогло революціи, и только благодаря ему сдёлалась возможною продажа церковныхъ имуществъ; ассигнаціи, которыми расплачивалось государство, служили и залогомъ для кредиторовъ. Послёдніе, получивъ ассигнаціи, не были обязаны брать земли въ уплату суммы, которую они дали звонкою монетою. Но рано или поздно, ассигнаціи должны были перейти къ людямъ, которые пожелали бы пріобрёсти за нихъ землю, реализировать ихъ, и тогда, вмёстё съ уничтоженіемъ залога, онё были бы немедленно истреблены. Для того, чтобы онё достигали своей цёли, имъ дали обязательный курсъ: чтобы онё были прочны, ограничили ихъ количество стоимостью имуществъ,

пазначенных въ продажу; чтобы онт не упали вследствие слишкомъ скораго промена, на нихъ назначили проценты. Собрание хотело съ самаго начала дать имъ прочность монеты. Оно надеялось, что скрываемая изъ недоверия звонкая монета сейчасъ же ноявится въ обращении и ассигнации будутъ конкуррировать съ нею. Обезнечение ассигнации имъниями дълало ихъ совершенно надежными, а проценты, получаемые съ нихъ—болъе выгодными; но эти проценты, имъвшие большия неудобства, прекратились при второмъ выпускъ. Таково было начало этой бумажной монеты, выпущенной спачала по необходимости и съ осторожностью, давшей революции возможность совершить столько великихъ дълъ и потерявшей кредитъ по причинамъ, зависъвшимъ не столько отъ сущности этой монеты, сколько отъ того употребления, которое сдълали изъ нея впослъдствии.

Когда духовенство увидёло, что декретомъ 9-го декабря его имущества переданы муниципалитетамъ, что ихъ назначено въ продажу на сумму четырехъ сотъ милліоновъ, что, наконецъ, выпущены бумажныя деньги, съ цёлью облегчить окончательное отчужденіе этихъ имуществъ - оно не упустило ничего для защиты своихъ интересовъ. Оно сделало последнюю попытку-предложило совершить на свое имя заемъ въ 400 милліоновъ; предложение это было отвергнуто, потому что принять его, значило бы признать право собственности за духовенствомъ, между тъмъ, какъ уже прежде ръшено было, что этого права оно не имъетъ. Потернтвъ неудачу, духовенство стало пріискивать всевозможныя средства для того, чтобы номѣшать операціямъ муниципалитетовъ. На югъ, оно подняло католиковъ противъ протестантовъ; съ кафедры-оно дъйствовало устрашениемъ; въ конфессионалахъ, --оно старалось представить продажу церковныхъ имфий богопротивнымъ, святотатственнымъ дёломъ, а съ трибуны-набрасывало подозръніе на чувства собранія. Оно возбуждало въ собраніи, сколько могло, религіозные вопросы, чтобы скомпрометировать собраніе и смѣнать дѣло, касавнееся личныхъ интересовъ духовенства съ дѣломъ религін. Злоунотребленія и несвоевременность монашескихъ обътовъ сознавались въ это время всъми, даже духовенствомъ. Когда онн были отмънены, 13-го февраля 1790 года, нансійскій епископъ неожиданно предложиль, не безъ задней мысли, чтобы только одна католическая церковь имъла право публично отправлять богослужение. Собрание возстало противъ мотивовъ, вызвавшихъ это предложение, и оставило его безъ разсмотрънія. Но оно было вновь сдёлано въ другомъ засёданін: послё весьма бурныхъ преній, собраніе объявило, что, изъ уваженія къ Верховному Существу и католической церкви, которая одна только содержится на деньги государства, — оно не считаеть себя вправъ ръшать

предложенный ему на обсуждение вопросъ.

Въ такомъ настроеніи находилось духовенство, когда въ іюнъ и іюль 1790 года, собраніе начало заниматься его внутреннею организацією. Духовенство съ нетеривніемъ ожидало этого случая, чтобы произвести смуту. Неосторожный проектъ, принятіе котораго причинило столько несчастій, стремился къ возстановленію церкви на самыхъ древнихъ ея основахъ и къ возстановленію чистоты върованій; онъ быль составлень не философами, а строгими христіанами, которые желали, чтобы религія опиралась на конституцію и чтобы та и другая вмѣстѣ способствовали благу государства. Планъ этотъ заключался въ томъ, чтобы ограничить число епископовъ числомъ департаментовъ, разделить страну въ церковномъ отношеніи сообразно ея разділенію гражданскому, назначать еписконовъ но выбору тёхъ же избирателей, которые выбирали административныя власти и депутатовъ, уничтожить капитулы и замбнить канониковъ викаріями. Всв эти измъненія нисколько не касались церковныхъ догматовъ и богослуженія. Еписконы и другіе служители церкви долго назначались народомъ; разграничение епархій было дёломъ чисто матеріальнымъ, не имъвшимъ въ себъ ровно пичего религознаго. Что касается до содержанія духовенства, то оно назначено было въ весьма значительныхъ размърахъ, и если доходы высшихъ духовныхъ лицъ и были уменьшены, за то содержание приходскихъ священниковъ, т. е. большинства духовенства, было увеличено.

Но гражданское устройство духовенства давало слишкомъ удобный предлогъ къ смутамъ, чтобы не воспользоваться имъ. Съ открытіемъ преній, архіепископъ эскій протестовалъ противъ принциновъ церковнаго комитета. По его мнѣнію, церковные уставы не дозволяли назначать или смѣщать епископовъ гражданской властью. Въ ту минуту, когда должна была начаться подача голосовъ, клермонскій епископъ повторилъ основанія, изложенныя эскимъ, и вышелъ изъ залы во главѣ всѣхъ недовольныхъ членовъ. Декретъ былъ принятъ, но духовенство открыто возстало противъ революціи. Съ этого времени оно сощлось тѣснѣе съ враждебнымъ ей дворянствомъ. Одинаково потериѣвшія, оба привилегированныя сословія употребили всѣ средства къ тому,

чтобы помъщать осуществленію реформъ:

Какъ только департаменты были образованы, дворянство и духовенство послали туда коммиссаровъ съ цёлью собрать избирателей и попытаться произвести новые выборы. Они надъялись не

на благопріятный исходъ этихъ выборовъ, а на то, что они возбудять разногласіе между собраніемь и департаментами. Замысель этотъ быль открыть и разоблачень съ трибуны, и тотчась же потеряль всякіе шансы на усп'яхь, какъ скоро объ немъ вс'я узнали. Тогда руководители недовольныхъ взялись за дёло иначе: наступиль срокъ порученію, возложенному на депутатовъ генеральныхъ штатовъ, такъ какъ, по желанію округовъ, полномочіе депутатовъ не должно было продолжаться болже года. Бывшіе привилегированные классы воспользовались этимъ обстоятельствомъ и потребовали обновленія состава собранія. Еслибъ имъ это удалось, они выиграли бы очень много и потому-то они сами теперь ссылались на верховную власть народа. "Безъ сомнинія", — отвъчалъ имъ Шапелье, --, всякая верховная власть сосредоточена въ народъ; но этотъ принципъ не примънимъ къ настоящему случаю. Измёнить составъ собранія значило бы разрушить конституцію и свободу прежде, чёмь конституція довершена. Действительно, на это и разсчитывають люди, желающіе погибели конституціи и свободы и возрожденія сословныхъ привилегій, расточительности въ расходованіи общественныхъ суммъ, и злоунотребленій, неразлучныхъ съ деспотизмомъ". Въ эту минуту взгляды всёхъ обратились къ правой сторонё, и остановились на аббать Мори.— "Пошлите подобных людей в тюрьму", рёзко воскликнуль аббать, "если же вы таких людей не знаете, то и не говорите о нихъ".— "Конституція" продолжалъ Шапелье, "не можетъ быть составлена нъсколькими собраніями. Впрочемъ, прежнихъ избирателей уже нътъ, округи вошли въ составъ департаментовъ: сословныхъ раздёленій также не существуеть. Такимъ образомъ предложение о прекращении полномочий лишено всякой силы; а депутаты, полномочія которыхъ задёты этимъ предложеніемъ не могутъ оставить собраніе, потому что это было бы противно конституцін: присяга повел'яваеть имъ оставаться здісь, и этого требуетъ общественная польза".

"Насъ запутываютъ софизмами", возразилъ тогда аббатъ Мори; "съ какихъ это поръ составляемъ мы національный конвенть? Говорятъ о присягѣ, принесенной нами 20-го іюня, и не думаютъ о томъ, что ею не можетъ уничтожиться присяга, принесенная нами нашимъ избирателямъ. Къ тому же, господа, конституція окончена: намъ остается только провозгласить, что королю предоставлена полная исполнительная власть: мы здѣсь только для того, чтобы обезпечить за французскимъ народомъ право вліянія на законодательство, постановить, что налоги должны быть взимаемы съ согласія народа, обезпечить напу свободу. Да, консти-

туція окончена и я возстаю противъ всякаго декрета, ограничивающаго права народа относительно его представителей. Основатели свободы должны уважать свободу націи: она выше насъ; ограничивая власть націи, мы разрушаемъ и нашу власть".

Слова аббата Мори были приняты рукоплесканіями съ правой стороны. Мирабо пемедленно взошелъ на трибуну. "Насъ спрашиваютъ", сказалъ онъ, "съ которыхъ поръ депутаты народа сделались національнымъ конвентомъ? Отвечаю: съ того дня, когда, найдя входъ въ залу своихъ засъданій окруженнымъ солдатами, они отправились въ первое мъсто, представлявшее возможность имъ вновь собраться, и поклялись, что скорже погибнуть сами, чёмъ измёнять націи и отступятся оть правъ ея. Наши полномочія, каковы бы они ни были, въ этоть день изм'внились въ своей сущности; каковы бы ни были полномочія, которыми мы пользовались, наши усилія, наши труды узаконили ихъ, согласіе народа ихъ освятило. Вы вст номните слово великаго человъка древности, пренебрегшаго законными формальностями, чтобы спасти отечество. На вопросъ трибуна, соблюдъ ли онъ законы, онъ отвъчаль: Клянусь, я спасъ отечество! Господа (обращаясь къ депутатамъ общинъ), клянусь, что вы спасли Францію!" Движимое однимъ неудержимымъ чувствомъ, собраніе поднялось съ своихъ мъстъ, и объявило, что его засъданія прекратятся

только тогда, когда будеть завершено его дёло.

Въ тоже время усилились противореволюціонныя движенія внъ собранія. Были сдъланы попытки совратить или разстроить армію; но собраніе приняло противъ этого благоразумныя міры: оно привлекло войска на сторону революціи, сділавъ производство въ чины независящимъ отъ двора и отъ происхожденія. Графъ д'Артуа и принцъ Конде, удаливниеся послъ 14-го іюля въ Туринъ, возобновили сношенія съ Ліономъ и южными провинціями; но такъ какъ эмиграція еще не достигла той прочности, какую пріобрала вносладствін въ Кобленца, и не имала опоры внутри страны, то всв ея плапы рушились. Понытки къ бунту, возбужденныя въ Лангедокъ духовенствомъ, остались безъ всякихъ последствій; оне породили только непродолжительное смятеніе, но не повели къ религіозной войнъ. Нужно время для того, чтобъ образовать партію, тімь боліве для того, чтобы приготовить партію къ серьезной борьбъ. Практичнъе было намъреніе похитить короля и отвезти его въ Нероннь. Маркизъ Фавра при тайной номощи старшаго брата короля, уже приготовлялся привести это намфрение въ исполнение, какъ вдругъ оно было открыто. Парижскій судъ приговориль къ смерти этого смёлаго искателя

приключеній, не успѣвшаго въ своемъ предпріятін, потому что затѣяны были слишкомъ большія приготовленія. Побѣгъ короля, послѣ октябрьскихъ событій, могъ совершиться только скрытнымъ

образомъ, какъ это и попытались сдёлать позже.

Дворъ былъ въ двусмыслениомъ и затруднительномъ положенін. Онъ ободряль вст противореволюціонные замыслы, но ни въ одномъ изъ нихъ не признавался; онъ чувствовалъ болбе чбмъ когда нибудь слабость свою и зависимость отъ собранія и желаль избавиться отъ этой зависимости, но боялся отважиться на подобную попытку, потому что усибхъ казался ему сомнительнымъ. Поэтому онъ старался возбуждать другихъ, но не содъйствовалъ имъ открыто: съ одними онъ мечталъ о прежнемъ порядкъ, съ другими придумываль средства умфрить революцію. Мирабо съ нъкотораго времени вошелъ съ нимъ въ нереговоры. Будучи однимъ изъ главитишихъ виновниковъ реформъ, онъ хотълъ ущочить ихъ, связавъ между собою партіи; цёль его заключалась въ томъ, чтобы склонить дворъ на сторону революцін, а не въ томъ, чтобы предать революцію двору. Поддержка, которую онъ предложиль двору, была въ духѣ конституціи; онъ и не могъ предложить другой, потому что его собственная сила зависила отъ его популярности, а нопулярность отъ его принциповъ. Но онъ напрасно позволилъ купить свою поддержку; еслибы, вслъдствіе громадныхъ своихъ потребностей, онъ не принималь отъ двора денегь и не продаваль за нихь своихъ совътовъ, то заслуживаль бы порицанія лишь на столько, какъ и всегда върный себъ Лафайеть, Ламеты и Жирондисты, которые всё вступали въ переговоры съ дворомъ. Но ни тъ, ни другіе никогда не пользовались полнымъ довъріемъ двора, который прибъгаль къ нимъ только тогда, когда не было никакого другого средства. Дворъ нытался при ихъ посредствъ отсрочить революцію, между тъмъ какъ при носредствъ противниковъ революціи, онъ надъялся ее разрушить. Изъ всёхъ народныхъ вождей, Мирабо, можетъ быть, болёе всёхъ нользовался вліяніемъ на дворъ, потому что быль изъ ихъ числа самымъ сильнымъ и самымъ увлекательнымъ.

Посреди всёхъ этихъ заговоровъ и интригъ, собраніе неутомимо работало надъ конституціей. Оно установило новую судебную организацію Франціи. Всё новыя судебныя должности были срочными. Такъ какъ при неограниченной монархіи всякая власть исходила отъ трона, то и чиновники назначались имъ же; при конституціонной же монархіи, всякая власть исходила изъ народа, а потому и чиновники назначались народомъ. Только престолъ могъ переходить преемственно отъ одного лица къ другому: всё

остальныя власти, какъ не составляющія собственности ни одного человека, ни одного семейства, не были ни пожизненными, ни наследственными. Законодательство этой эпохи исходило изъ одного принципа — верховной власти народа. Даже отправленіе судебной власти имёло тоть же характеръ подвижности: судъ присяжныхъ, это демократическое учреждение прежде существовавшее повсюду, но переживиее захваты феодализма и короны только въ Англін, былъ введенъ въ уголовномъ судопроизводствъ. Ди гражданскихъ дёлъ были назначены спеціальные судын. Были учреждены постоянные суды, двж судебныя инстанціи, какъ средство обезнеченія противъ неправильныхъ рѣшеній, и кассаціонный судъ, наблюдавшій за сохраненіемъ покровительственныхъ формъ закона. Такая сильная власть, исходя отъ престола, можеть быть независимою только при несмвияемости судей; производя ее отъ народа, собраніе нашло возможнымъ сдулать ее срочною, потому что, завися отъ всёхъ, она въ сущности не завискла ни отъ кого.

Другой вопросъ, столь же важный, новый и щекотливый—вопросъ о правѣ начинать войну и заключать миръ,—былъ разрѣшенъ собраніемъ быстро, вѣрно и справедливо, послѣ самыхъ блестящихъ и краснорѣчивыхъ преній, когда-либо происходивнихъ въ его засѣданіяхъ. Такъ какъ война и миръ относятся скорѣе къ дѣйствію, нежели къ волѣ, то, противъ обыкновенія, иниціатива въ этомъ дѣлѣ была предоставлена королю. Тотъ, кому доступнѣе всѣхъ было знать своевременность войны или мира, долженъ былъ и предлагать ихъ; но окончательное рѣшеніе предоставлялось законодательному корпусу.

Народный потокъ, устремившійся первоначально противъ стараго порядка, мало по малу входилъ въ свои берега. Новыя плотины сдерживали его со всёхъ сторонъ. Революціонное правительство водворялось быстро: собраніе дало новому порядку монарха, національное представительство—территоріальное раздёленіе, вооруженную силу, муниципальную и административную власти, пародныя судилища, духовенство, монету: оно прінскало залогь для государственнаго долга и средство безъ несправедливости неремёстить изъ одпёхъ рукъ въ другія часть имѣній въ государствё.

Приближалось 14 іюля; для націи этоть день быль годовщиною ея освобожденія; она приготовлялась отпраздновать его торжествомь, которое бы возвысило духъ гражданъ и скрѣпило общія узы. На Марсовомъ полѣ преднолагалось скрѣпить союзъ всего королевства. Тамъ, на открытомъ воздухѣ, депутаты отъ восьмидесяти-трехъ денартаментовъ, національное представительство, парижская гвардія и монархъ должны были присягнуть конституціи. Предисловіемъ къ этому патріотическому празднику было предложеніе, сдёланное либеральными членами дворянства, уничтожить титулы, и въ собраніи возобновилась сцена, подобная сценѣ 4-го августа; титулы, гербы, ливреи, кавалерскіе ордена были отмѣнены 20-го іюня и тщеславіе, вслѣдъ за властью, лишилось всѣхъ

своихъ привилегій.

Это засъдание всюду ввело равенство и согласило слово съ дъломъ, уничтоживъ отжившіе остатки прежнихъ временъ. Титулы давали прежде право на извъстныя должности; гербы служили отличіемь могущественных фамилій; ливрею носили цёлыя арміи вассаловъ; рыцарскіе ордена защищали государство противъ чужихъ странъ, или Европу противъ исламизма. Но теперь ничего подобнаго не оставалось: титулы потеряли свое значение и своевременность; переставъ быть властью, дворянство перестало быть даже отличіемъ, и сила, равно какъ и слава, должны были исходить теперь изъ плебейскихъ рядовъ. Но, потому ли, что аристократія дорожила своими титулами болье, чымь привилегіями, или нотому, что воспользовалась только предлогомъ, чтобы открыто заявить свои чувства, во всякомъ случав эта последняя мера, болже вскут другихъ побудила ее къ эмиграціи и открытой враждъ. Для дворянства эта мъра была тъмъ же, чъмъ гражданское устройство для духовенства, т. е. болже предлогомъ къ враждъ, чъмъ ея причиною.

Наступило 14 іюля. Немного было у революціи такихъ хорошихъ дней; лишь одна погода не соотвѣтствовала великолѣпному
празднику. Депутаты всѣхъ департаментовъ были представлены
королю, который принялъ ихъ весьма любезно; самыя трогательныя заявленія любви были обращены къ нему, но какъ къ королю
конституціонному. "Государь", сказалъ ему предводитель бретонской депутаціи, преклопивъ одно колѣно на землю и подавая королю свою шпагу, "отдаю въ ваши руки вѣрную шпагу храбрыхъ
бретонцевъ; она окрасится только кровью вашихъ враговъ". Людовикъ XVI поднялъ его, поцѣловалъ и, возвращая шпагу, отвѣчалъ: "Ей не можетъ быть лучшаго мѣста, какъ въ рукахъ монхъ
дорогихъ бретонцевъ; я никогда пе сомнѣвался въ ихъ чувствахъ
и вѣрности; увѣрьте ихъ въ томъ, что я отець, братъ, другъ
всѣхъ французовъ".— "Государь", — прибавилъ депутатъ, всѣ французы нѣжно любятъ васъ и будутъ любить за то, что вы король-

гражданинъ".

Братскій союзь всёхъ французовъ долженъ быль заключиться на Марсовомъ пол'є; огромныя приготовленія къ празднеству только что были окончены. Весь Парижъ въ продолжение нъсколькихъ педъль участвовалъ въ работахъ, чтобы все приготовить къ 14 июля. Утромъ въ семь часовъ, пествие избирателей, представителей парижскаго общиннаго управления, президентовъ округовъ, національнаго собрания, парижской гвардіи, депутатовъ отъ арміи и отъ департаментовъ, двинулось въ порядкъ отъ мъста, на которомъ прежде стояла Бастилія. Присутствие всъхъ національныхъ корпорацій, развъвающіяся хоругви, патріотическія надписи, разнобразные костюмы, звуки музыки, ликованіе народа придавали необыкновенную торжественность шествію. Оно прошло черезъ городъ, перешло черезъ Сену, при пушечныхъ салютахъ, по перекинутому паканупъ пловучему мосту, и вступило на Марсово поле, пройдя подъ тріумфальною аркой, украшенною патріотическими надписями. Корпораціи, въ совершенномъ порядкъ и при шумъ руконлесканій, встали на мъста, назначенныя имъ зарапъе.

Общирная площадь Марсова поля была окружена дерновыми скамьями, на которыхъ помъстилось четыреста тысячъ зрителей. Посреди возвышался алтарь въ античномъ вкусъ; вокругъ алтаря, па общирномъ амфитеатръ, видны были король, его семейство, національное собраніе и муниципалитеть: депутаты (fédérés) департаментовъ были размъщены по порядку подъ своими хоругвями; депутаты армін и національной гвардін были на своихъ мъстахъ при знаменахъ. Епископъ Отепскій, въ святительской одежді, взошелъ на алтарь; четыреста священниковъ, въ богатомъ облаченіи, сь развівавшимися трехцвітными шарфами, помістились у четырехъ угловъ алтаря. Объдня была отслужена при звукахъ военной музыки: затъмъ еписконъ Отенскій благословиль орифламму и восемьдесять три хоругви. Послѣ того водворилось глубокое молчание на этой общирной площади; Лафайеть, пазначенный въ этотъ день главнокомандующимъ всею національной гвардіею королевства, первый выступиль для принесенія гражданской присяги. Гренадеры, при гром'в рукоплесканій народа, понесли его на рукахъ къ алтарю отечества, и тамъ, отъ своего имени, отъ лица ветхъ войскъ и департаментскихъ депутатовъ, онъ громкимъ голосомъ произнесъ: "Клянемся въ въчной върности націи, закону и королю, клянемся всёми силами поддерживать конституцію, установленную національнымъ собраніемъ и принятую королемъ; клянемся навсегда быть соединенными неразрывными узами братства". Вслёдь за этимь съ звуками музыки см'вшались пушечные выстрёлы, и продолжительные крики: да здравствуеть нація! да зоравствует король! Президенть собранія принесь ту же присягу н вев депутаты новторили ее въ одинъ голосъ. Тогда Людовикъ

XVI всталь и сказаль: "Я, король французовь, клянусь, всю власть, ввъренную мит государственнымь конституціоннымь актомь, употребить на сохраненіе конституціи, установленной національнымь собраніемь и принятой мною". Поддавшись общему увлеченію, королева подняла на руки дофина и, показывая его народу, сказала: "Воть мой сынь; онь, вмъстъ со мною, раздъляеть тъ же самыя чувства". Въ эту минуту опустились хоругви и раздались привътствія народа: подданные върили искренности монарха, монархь—привязанности своихь подданныхъ, и этотъ счастливый день

быль закончень ифніемь благодарственныхъ гимновъ.

Празднества братскаго союза продолжались ивсколько дней; городь увеселяль департаментских депутатовъ играми, иллюминаціей, танцами. На томъ мъсть, гдь годъ тому назадь возвышалась Бастилія, быль устроень баль; всюду были разбросаны ръшетки, оковы, развалины, а на воротахъ красовалась наднись, такъ ръзко противоръчившая прежнему назначенію Бастилін: Здъсь танциомъ. "Въ самомъ дъль", говорить одинъ современникъ,— "на той самой почвъ, на которой проливалось столько слезъ, гдъ столько разъ раздавались стоны мужества, генія, невинности, гдъ такъ часто заглушались крики отчаянія, — теперь танцовали такъ весело, съ такою полною безопасностью". Послъ окончанія празднествъ, для увъковъченія воспоминанія о нихъ, была выбита ме-

даль и депутаты вернулись въ свои департаменты.

Праздникъ братскаго союза только отсрочилъ вражду нартій. Въ самомъ собраніи, какъ и внѣ его, возобновились мелкія интриги. Герцогъ Орлеанскій вернулся изъ Англіп, куда былъ посланъ съ порученіемъ, или лучше сказать, въ изгнаніе. Слѣдствіе по поводу октябрьскихъ событій, въ которыхъ герцогъ обвинялся вмѣстѣ съ Мирабо, было ведено нижнимъ нарижскимъ судомъ. Пріостановленное на время, оно опять было возобновлено. Этимъ распоряженіемъ дворъ еще разъ выказалъ свою непредусмотрительность: надо было или доказать справедливость обвиненія, или не поднимать его. Собраніе, намѣревавшееся выдать виновныхъ, въ случаѣ отысканія ихъ, объявило, что нѣтъ причинъ къ продолженію судебнаго преслѣдованія; Мирабо, послѣ громоносной выходки противъ этого слѣдствія, заставиль правую сторону замолчать и вышелъ съ торжествомъ изъ дѣла, которое и затѣяно было только изъ желанія настращать его.

Нападеніямъ подвергались не только нёкоторые отдёльные денутаты, но и все собраніе. Дворъ интриговалъ противъ него; правая сторона старалась склонить его къ крайнимъ мёрамъ. "Мы любим его декреты", говориль аббатъ Мори; "намъ нужно еще три или четыре декрета". Подкунные сочинители пасквилей продавали у дверей собранія сочиненія, въ которыхъ старались подорвать уваженіе народа къ собранію: министры порицали его и противодъйствовали ему. Неккеръ, постоянно преслъдуемый воспоминаніемъ о своей прежней власти, писаль ему записки, въ которыхъ осуждаль его постановленія и даваль ему совыты. Этоть министры не могъ привыкнуть къ второстепенной роли; онъ не хотълъ подчиниться рёшительнымъ планамъ собранія, совершенно противоръчившимъ его идеямъ о постепенности реформъ. Наконецъ, убъжденный или утомленный безплодностью своихъ усилій, Неккеръ вышель въ отставку 4-го сентября 1790 года, и убхаль изъ Царижа: незамъченнымъ проъхалъ онъ по тъмъ самымъ провинціямъ, по которымъ четырнадцать мѣсяцевъ пазадъ проѣзжалъ тріумфаторомъ. Во время революціи люди легко забываются, потому что народы въ это время живутъ быстро и нередъ ними проходитъ множество людей. Кто желаетъ, чтобъ народъ не оказался неблагодарнымъ, тотъ долженъ ни на минуту не переставать служить ему, согласно его желаніямъ.

Съ другой стороны, дворянство, недовольство котораго усилилось отміною титуловь, продолжало свои противореволюціонныя понытки. Такъ какъ ему не удалось поднять народъ, который находилъ новыя реформы чрезвычайно выгодными для себя, то оно прибъгнуло къ другому средству, ноказавшемуся ему болъе върнымъ: оно стало убзжать изъ королевства, съ надеждою вновь возвратиться въ него, замѣшавъ въ свое дѣло Европу. Но въ ожиданін того времени, когда эмиграція усиветь организоваться, прінскать враговъ революцін вий Францін, дворянство не переставало искать и возбуждать враговъ революцін внутри королевства. Съ нѣкоторыхъ поръ на войско старались дѣйствовать съ разныхъ сторонъ, какъ уже было сказано выше. Новый военный кодексъ быль благопріятень для солдать: чины, прежде предоставлявшіеся дворянству, теперь раздавались по старшинству. Большая часть офицеровъ были приверженцами стараго порядка и не скрывали этого. Ионуждаемые къ новой, для встхъ обязательной присягт на върность націи, закону и королю, одни изъ нихъ бросали армію и увеличивали собою ряды эмиграціи, другіе старались склонить солдать на сторону своей нартіи.

Генералъ маркизъ Булье былъ изъ числа послёднихъ; долго отказывался онъ принести гражданскую присягу: наконецъ принесъ ее, по именно съ намъреніемъ сдълать войско орудіемъ контръреволюціонеровъ. Подъ его начальствомъ находилась значительная часть армін: онъ стоялъ близъ съверной границы: ловкій, привя-

занный къ королю, врагь революцін въ ея тогдашней формъ, хотя и сторонникъ реформы, что впоследствін возбудило противъ него подозржнія въ Кобленцж, онъ держаль свою армію вдали отъ народа, желая сохранить въ ней върность и не дать проникнуться ей духомъ неповиновенія, который граждане сообщали войскамъ. Осторожными мърами и обаяніемъ высокаго характера своего, онъ сумълъ сохранить за собою довъріе и привязанность солдать. Но не то было въ другихъ мъстахъ. Офицеры были предметомъ общаго ожесточенія; ихъ обвиняли въ томъ, что они уменьшаютъ жалованье солдатамъ, не дають никакого отчета въ полковыхъ суммахъ; не мало способствовало ожесточенію противъ нихъ и раздичіе въ политическихъ убъжденіяхъ. Все это вибств взятое вызвало возмущенія солдать. Возстаніе въ Нанси, происходившее въ августь 1790 года, сильно встревожило всёхъ и чуть не послужило сигналомъ къ гражданской войнъ. Три полка—Chateauvieux, Maistre-de-Camp и королевскій-возмутились противь своихъ начальниковъ. Булье было дано приказаніе идти на нихъ, что онъ и сделаль, предводительствуя гарнизономъ и національною гвардією города Меца. Посл'я довольно жаркаго боя, онъ усмирилъ мятежниковъ. Собраніе привътствовало его за это, но Парижъ, видъвшій въ солдатахъ-натріотовъ, а въ Булье—заговорщика, взволновался при полученін этого извъстія. Начались сборища и стали требовать, чтобы министры, давшіе Булье приказапіе идти на Нанси, были преданы суду. Тѣмъ не менѣе, Лафайету удалось разсѣять недовольныхъ, при участін собранія, которое видёло, что поставлено между контръ-революціей и анархіей, и потому благоразумно и смёло противилось и той, и другой.

Противники революціи торжествовали при видѣ препятствій, затруднявшихъ національное собраніе. Оно должно было, по ихъ мнѣнію, или сдѣлаться зависимымъ отъ толны, или отказаться отъ ся поддержки; и въ томъ, и въ другомъ случаѣ переходъ къ прежнему порядку казался имъ неизбѣжнымъ и легкимъ. Духовенство также помогало этому; продажа его имѣній, которой оно мѣшало какъ только могло, осуществлялась по цѣнѣ высшей, чѣмъ та, какая пазначена была прежде Освобожденный отъ десятиннаго налога и обезпеченный относительно національнаго долга, народъ далеко не намѣренъ былъ служить орудіемъ гнѣва епископовъ. Тогда они воспользовались гражданскимъ устройствомъ духовенства для возбужденія смуты. Декретъ объ этомъ устройствѣ, какъ мы видѣли, не касался ни церковныхъ уставовъ, ни религіозныхъ вѣрованій. Король утвердилъ его 26-го декабря; но епископы, находившіе декретъ столько же неблагопріятнымъ для своихъ интересовъ,

сколько противнымъ правиламъ церкви, объявили, что онъ заключалъ въ себѣ вмѣнательство въ права духовной власти. Не смотря на убѣдительную просьбу короля, пана отказалъ въ своемъ согласіи на эту мѣру, лишавшую панскій престолъ всякаго авторитета во франціи, и поддерживалъ своимъ одобреніемъ оппозицію спископовъ. Поэтому епископы рѣшились не принимать участія въ введеніи гражданскаго устройства; опи постановили, что тѣ изъ нихъ, которые лишатся своихъ мѣстъ, станутъ протестовать противъ этого не-каноническаго акта; что учрежденіе епархій безъ напскаго согласія будетъ считаться недѣйствительнымъ, и что архіешископы будутъ отказываться рукополагать епископовъ, назна-

ченныхъ помимо церковной власти.

Желая разстроить этотъ союзъ духовенства, собрание укрѣнило его. Еслибы оно предоставило разномыслящихъ священниковъ самимъ себъ, то, не смотря на все ихъ желаніе, они не нашли бы элементовъ для религіозной борьбы. Но собраніе постановило, что духовныя лица должны присягнуть въ томъ, что они будутъ върны націи, закону и королю и стануть поддерживать гражданское устройство духовенства. Отказъ въ этой присягѣ долженъ былъ имъть послъдствіемъ увольненіе епископа или священника отъ занимаемой имъ должности и замъщение его другимъ лицомъ. Собраніе надъялось, что высшее духовенство-нзъ личныхъ выгодъ, а низшее-изъ честолюбія, согласятся на эту мъру. Епископы, напротивъ того, полагали, что всё духовныя лица послёдують ихъ примфру, и отказавшись отъ присяги, тъмъ самымъ оставятъ государство безъ богослуженія, а народъ безъ священниковъ. Ожиданія объихъ сторонъ не оправдались. Большая часть епископовъ и приходскихъ священниковъ, засъдавшихъ въ собраніи, отказались отъ присяги; но нъсколько епископовъ и многіе священники приняли ее. Духовныя лица, отказавийяся отъ принятія присяги, были отставлены отъ должностей: преемники ихъ, избранные народомъ, были рукоположены епископами отёнскимъ и лидаскимъ. Но отставленные епископы отказались оставить свои должности и объявили своихъ преемниковъ самозванцами, совершаемыя ими таинства — недфиствительными, христіанъ, не побоявшихся признать ихъ — отлученными отъ церкви. Они не оставляли своихъ епархій, разсылали посланія и возбуждали народъ къ неповиновенію законамъ. Вопросъ личныхъ интересовъ и вибшней организацін духовенства сділался нікимъ образомъ вопросомъ религіознымъ, потомъ-дъломъ партін. Явилось два духовенства, одноконституціонное, другое—непокорное; каждое им'єло своих в посл'єдователей, и оба считали другъ друга мятежниками или еретиками. Страсти и личныя выгоды заставляли однихъ видёть въ религіи орудіе, другихъ—считать ее препятствіемъ для достиженія своихъ цѣлей; священники возбуждали фанатизмъ, революціонеры распространяли невѣріе. Народъ, котораго до тѣхъ поръ еще не касалось это зло высшихъ классовъ, утратилъ, особенно въ городахъ, вѣру своихъ отцовъ, благодаря неосторожности тѣхъ, которые заставили его выбрать между революціею и церковью. "Епископы", говоритъ маркизъ Феррьеръ, котораго нельзя заподозрить въ преувеличиваніи, "отказались вступить въ какое бы то ни было соглашеніе и своими преступными интригами закрыли всѣ пути къ примиренію, пожертвовавъ католическою религіею безумному упорству и предосудительной привязанности къ своимъ богатствамъ".

Поддержки народа искали всѣ партіи; за нимъ ухаживали, какъ за властелиномъ этого времени. Послѣ попытки дѣйствовать на него религіею, обратились къ другому средству, тогда всемогущему,-къ клубамъ. Въ это время клубы были частными собраніями, въ которыхъ обсуждались міры правительства, государственния дъла, постановленія собранія; ръшенія клубовъ не имъли никакой обязательной силы, по, тъмъ не менъе, не были лишены вліянія. Первому клубу положили основаніе бретонскіе денутаты, которые собирались еще въ Версалъ, для того, чтобы дъйствовать сьобща и единодушно. Когда національное представительство переселилось изъ Версаля въ Парижъ, то бретонскіе депутаты и пхъ единомышленники собирались въ бывшемъ монастыръ якобитовъ, откуда произонило и названіе ихъ клуба. Сначала собранія эти имъли характеръ приготовленія къ совіщаніямъ Палаты: но такъ какъ все существующее растеть, то и якобинскій клубъ, не довольствуясь вліяніемъ на Палату, захотіль дійствовать на общинное управление и на пародъ, и сталъ принимать въ свою среду членовъ городскаго совъта и простыхъ гражданъ. Составъ его увеличился, вліяніе возрасло, отчеты о засъданіяхъ его начали появляться ежедневно въ газетахъ: онъ распространилъ свой кругъ дъйствій и на провинціи, и рядомъ съ законной властью образоваль другую власть, которая начала съ того, что подавала совъты первой, а кончила тъмъ, что стала руководить ею.

Измѣннвъ свой первоначальный характеръ и сдѣлавшись народнымъ собраніемъ, якобинскій клубъ утратилъ въ то же время нѣкоторыхъ учредителей своихъ. Послѣдніе основали новое общество но образцу прежняго, подъ названіемъ клуба 89-го года. Сіесъ, Шанелье, Лафайетъ, Ларошфуко управляли имъ, подобно тому, какъ братья Ламеты и Барнавъ управляли якобинскимъ клубомъ. Мирабо участвовалъ и въ томъ, и другомъ, и оба одина-

ково занекивали въ немъ. Эти клубы, изъ которыхъ одинъ властвовалъ въ собраніи, а другой въ народѣ, оба были преданы новому порядку, хотя въ различной степени. Аристократическая партія хотъла подконаться подъ революцію своими собственными средствами: она основала роялистскіе клубы, для противодійствія народнымъ. Первый изъ нихъ, называвшійся клубомъ "безпристрастныхъ", не могъ устоять, такъ какъ онъ не выражалъ ничьихъ митий. Когда онъ появился снова подъ именемъ "монархическаго", членами его сдёлались всё тё, которые находили въ немъ выраженіе своихъ желаній. Онъ хотёль пріобрёсти расположеніе народа, сталъ раздавать ему хлёбъ, но народъ не принималь отъ него ничего и смотрълъ на учреждение этого клуба, какъ на уловку противуреволюціонной партін: онъ мѣшалъ его засѣданіямъ и принуждалъ его итсколько разъ мтнять мтста совтщаній. Наконецъ, въ январт 1791 г., муниципальная власть была принуждена закрыть этотъ клубъ, служившій поводомъ къ безпрестаннымъ безпорядкамъ.

Недовърје народа было возбуждено до крайней степени; отъъздъ королевскихъ тетокъ, значение котораго было преувеличено имъ, усилилъ его безпокойство и навелъ на мысль, что готовится и другой отъбадъ, болбе важный. Подозрбнія эти не были лишены основанія и послужили поводомъ къ возмущенію, которымъ враги революцін хот'вли воспользоваться для того, чтобы увести короля. Проектъ этотъ не удался, благодаря ловкости и рѣшительности Лафайета. Въ то время, какъ толна народа шла въ Венсеннь, чтобы разрушить тамъ башню, которая, по ея метнію, сообщалась съ тюнльерінскимъ дворцемь и должна способствовать бъгству короля, болбе шестисоть вооруженныхъ людей ворвались во дворецъ, убъждая короля бъжать. Лафайетъ отправился съ національною гвардією въ Венсеннь, разогналь тамъ народное сборище и потомъ обезоружилъ контръ-революціонеровъ во дворці: этою посл'яднею мкрой онъ возвратиль себк утраченное, вслъдствіе первой, довкріе народа.

Неудавшаяся понытка контръ-революціонеровъ заставила, бол'є чёмъ когда либо, опасаться б'єгства Людовика XVI. Когда, н'єколько времени спустя, онъ хотёлъ поёхать въ Сен-Клу, то толна и даже его тёлохранители пом'єшали этому, не смотря на старанія Лафайета, хот'євшаго заставить уважать законъ и свободу монарха. Съ своей стороны, собраніе, установивъ неприкосновенность особы короля, учредивъ для него конституціонную гвардію, опредёливъ, что регентомъ королевства долженъ быть ближайшій въ мужескомъ кол'єнть насл'єдникъ престола, объявило, что б'єгство короля повлечеть за собою устраненіе его отъ престола. Усилившаяся

эмиграція, не скрываемые ею планы, угрожающее положеніе европейскихъ кабинетовъ, — всего этого было достаточно, чтобы вну-

шить опасение насчеть намфрений короля.

Тогда-то, въ первый разъ собрание задумало остановить декретомъ возрастающую эмиграцію; но подобный декретъ представлялъ много затрудненій. Наказывать выбажающихъ изъ королевства — значило нарушить основныя начала свободы, признанныя деклараціей правъ; съ другой стороны, предоставить полный просторъ эмиграцін, значило подвергнуть Францію опасности, такъ какъ дворяне эмигрировали съ намфреніемъ вернуться назадъ побъдителями. Въ собраніи, за исключеніемъ партіи, благосклонно относившейся къ эмиграціи, одни смотрѣли на послѣднюю только съ точки зржнія права, другіе только съ точки зржнія опасности и, каждый, сообразно съ своимъ взглядомъ на этотъ вопросъ, высказывался въ пользу или противъ репрессивной мфры. Требовавшіе этой міры желали, чтобы она отличалась мягкостью, — но въ настоящую минуту удобоисполнимой могла быть только одна строгая міра, и къ счастью, собраніе не рішилось принять ее. Эта міра заключалась въ томъ, что бітлецъ, но произвольному указанію комиссін изъ трехъ членовъ, могъ быть приговоренъ къ гражданской смерти, а имущество его подвергнуто конфискаціи. "Тренетъ, пробъжавшій въ собраніи при чтеніи этого проекта", воскликнулъ Мирабо, "служитъ доказательствомъ, что подобный законъ быль бы умъстень развъ въ законодательствъ Дракона и не можетъ быть включенъ въ число декретовъ національнаго собранія Францін. Я объявляю, что буду считать себя свободнымь отъ всякой присяги въ върности тъмъ, которые будутъ имъть безстыдство назначить диктаторскую комиссію. Популярность, которой я домогаюсь и которою имъю честь пользоваться не слабый тростникъ; я хочу вкоренить ее глубоко въ землю, на основаніяхъ справедливости и свободы". Вижшнее положеніе еще не было достаточно грозно, чтобы революція нуждалась въ охранной и оборонительной мъръ этого рода.

Мирабо не долго пользовался популярностью, въ которой быль онъ такъ увёренъ. Засёданіе, о которомъ мы сейчась упомянули, было для него послёднее: въ нёсколько дней онъ кончилъ свою жизнь, истощенную страстями. Смерть его (2-го апрёля 1791 г.), показалась всёмъ общественнымъ несчастіемъ; весь Парижъ присутствоваль на его похоронахъ. Франція носила по немъ трауръ, и его остатки были положени въ зданіе, посвященное великимъ людямъ отъ имени благодарнаго отечества. У него не было преемниковъ ни въ популярности, ни въ силъ. Послѣ его смерти, во

время затруднительныхъ преній, взгляды собранія невольно обращались къ тому місту, съ котораго раздавалась могущественная рібчь, разрівнавшая самые трудные вопросы. Поддержавъ революцію своей отвагой во дни ея испытаній, своимъ могучимъ разумомъ—послів ся побіды, мирабо умеръ во-время. Въ его голов'я таились обпирные планы: онъ хотіль укрівнить тронъ и упрочить революцію — двів вещи весьма трудныя въ подобное время. Королевская власть, получивъ независимость, какъ этого желалъ мирабо, віроятно, захотіла бы подчинить себів революцію, или, наобороть, революція уничтожила бы королевскую власть. Возможно ли, впрочемъ, примирить старую власть съ новымъ политическимъ устройствомъ? Возможна ли для революціи законность безь продолжительности, возможно ли обновленіе престола, наравнів съ другими учрежденіями, иначе, какъ посредствомъ возстановленія его?

Съ 5 и 6 октября 1789 г. до апръля 1791 г., національное собраніе довершило реорганизацію Францін; дворъ предался мелкимъ интригамъ и замышлялъ иланы бъгства; привилегированные классы отыскивали новыя средства къ преобладанію, такъ какъ прежнія, одно за другимъ, были отняты у нихъ. Они пользовались всёми случаями смуть для нападенія на новый порядокъ н для возвращенія къ прежнему, при помощи анархіи. Дворянство вызвало протесты нарламентовъ, протесты сословій, когда были уничтожены провинцін; какъ только были организованы департаменты, оно ныталось произвести новые выборы; съ окончаніемъ срока полномочій депутатовъ, оно требовало распущенія собранія; всл'єдь за обнародованіемь новаго военнаго кодекса, оно старалось склонить офицеровъ къ измънъ; наконецъ, убъдившись въ томъ, что всв способы оппозиціи не привели его къ желаннымъ цёлямъ, оно эмигрировало, чтобы возстановить Европу противъ революціи. Съ своей стороны духовенство, столько же недовольное потерею своихъ имуществъ, сколько и преобразованіемъ церковнаго порядка, хотіло разрушить новое устройство посредствомъ возмущенія, а возмущенія произвести при помощи раскола. Итакъ, въ это время, нартін все болѣе и болѣе разъединялись; враждебные революціи классы приготовили элементы для междоусобной и внѣшней войны.

### ГЛАВА IV.

# Съ апръля мъсяца 1791 по 30 сентября, день закрытія учредительнаго собранія.

Политика Европы передь французской революціей: система союзовь, принятая разными государствами.—Общая коалиція противь революціи; мотивы каждаго государства. — Переговоры и декларація въ Мантув. — Бъгство въ Вареннь; аресть короля; временное отстраненіе его отъ престола. — Республиканская партія въ первый разь отдъляется отъ конституціонной монархической партіи.—Конституціонная партія возстановляеть короля. — Пильницкая декларація.—Король принимаеть конституцію. — Окончаніе засъданій учредительнаго собранія.

Французская революція должна была измінить европейскую политику; она должна была окончить борьбу государей между собою и начать борьбу государей съ народами. Последняя борьба началась бы гораздо позже, еслибы сами государи не вызвали ее. Они хотвли обуздать революцію — и расширили ся предвлы, потому что, нападая на нее, они должны были побудить ее къ завоеваніямъ. Управлявшая въ то время Евроною политическая система обветшала. Государства, жившія преимущественно внутреннею жизнью при феодальномъ правительствъ, стали жить болъе вижинею жизнью при правительствъ мопархическомъ. Первая изъ этихъ эпохъ окончилась почти въ одно и тоже время для всёхъ великихъ европейскихъ націй. Тогда короли, такъ долго воевавшіе съ своими вассалами, потому что они безпрестанно сталкивались съ ними, встрътились другъ съ другомъ на границахъ своихъ государствъ, и вступили въ борьбу между собою. Никакое преобладаніе — ин преобладаніе Карла V, пи преобладаніе Людовика XIV не можетъ сдълаться всемірнымъ, потому что слабые всегда соединяются между собою, чтобы унизить сильныхъ. Поэтому, нослѣ господства — то отдѣльныхъ государей, то союзовъ, установилось, наконецъ, нѣчто вродѣ европейскаго равновѣсія. Не безполезно узнать состояние его передъ революциею, чтобы надле-

жащимъ образомъ оцфиить поздижниня событія.

Начиная съ вестфальскаго мира и до половины XVIII въка. самыми больними государствами въ Европъ были Австрія, Англія и франція. Общая выгода соединила два нервыя противъ нослъдней: Австрія боялась Францін въ Нидерландахъ, Англія боялась ея на моръ. Соперничество въ властолюбивыхъ или торговыхъ замыслахъ часто возбуждало вражду между этими государствами и заставляло каждое изъ нихъ стремиться къ обезсилению противниковъ своихъ. Со времени вступленія на испанскій престолъ принца изъ дома Бурбоновъ, Испанія была союзинцей Франціи противъ Англіи. Впрочемъ, Испанія была слабымъ государствомъ: отброшенная въ уголъ Европы, одряхлівшая при господстві системы Филиппа II, лишенная фамильнымъ договоромъ единственпаго врага, который могь держать ее въ напряженномъ состоянін, опа сохраняла еще только на моръ кое-какое вліяніе. Но Франція имела другихъ союзниковъ на всёхъ, такъ сказать, флангахъ Австріи: на сѣверѣ, Швецію; на востокѣ, Польшу и Порту: на ють Германін, Баварію: на западъ-Пруссію, и въ Италін - Неаполитанское королевство. Государства эти, боявшіяся вторженія со стороны Австрін, естественно должны были быть союзниками ея врага. Поставленный между двумя группами, Пьемонтъ, становился то на одну, то на другую сторону, смотря по обстоятельствамъ и степени выгоды для себя. Голландія вступала въ союзъ то съ Англіей, то съ Франціей, смотря по тому, какая нартія получала перевъсь въ республикъ - партія штатгалтера нли партія народная. Швейцарія была нейтральна.

Во второй половинѣ XVIII вѣка, на сѣверѣ Европы возвысились двѣ державы, Пруссія и Россія. Пруссія обратилась изъ простаго курфиринества въ сильное королевство: Фридрихъ-Вильгельмъ собраль ей казну и устроиль армію: сынь его, Фридрихь Великій, воспользовался и тъмъ и другимъ, чтобы увеличить прусскую территорію. Россія, долгое время не им'ввиая сношеній съ Европою, была введена въ Европейскую политику Петромъ I и Екатериною II. Возвышеніе этихъ двухъ державъ видонзмѣнило прежніе союзы. Съ согласія вѣнскаго кабинета, Россія и Пруссія совершили первый раздёль Польши, въ 1772 г.; а послё смерти великаго Фридриха, императрица Екатерина и императоръ Госифъ заключили союзь въ 1786 г. чтобы точно также разделить Евро-

пейскую Турцію.

Версальскій кабинеть, ослабленный со времени неосторожной

и несчастной семилътней войны, былъ свидътелемъ раздъла Польши, не будучи въ состоянии номъшать ему, видълъ, какъ приготовлялось паденіе Оттоманской имперіи и не могъ воспренятствовать этому; онъ даже не подалъ помощи своей союзницъ, республиканской партіи въ Голландіи, и она пала подъ ударами Пруссіи и Англіи, которыя, съ помощью военной силы, возстановили въ 1786 г. паслъдственное пітатгалтерство въ Соединенныхъ Провинціяхъ. Единственнымъ почетнымъ дъломъ французской политики была счастливая поддержка независимости Съверной Америки. Революція 1789 г., расширивъ предълы правственнаго вліянія Франціи, еще болъе уменьшила ся дипломатическое вліяніе.

Англія, управляемая въ то время младшимъ Питтомъ, была встревожена въ 1788 г. честолюбивыми замыслами Россіи. Чтобы положить имъ конецъ, она заключила союзъ съ Пруссіей и Голландіей. Непріязненныя дѣйствія готовы уже были начаться, когда императоръ Іосифъ умеръ въ февралѣ 1790 г., и на тронъ вступилъ Леонольдъ II, принявшій въ іюлѣ рейхенбахскую конвенцію. Эта конвенція, благодаря вмѣшательству Англіи, Пруссіи и Голландіи, опредѣлила основанія мира между Австріей и Турціей, который окончательно былъ подписанъ въ Систовѣ 4 августа 1791 г.; она имѣла также въ виду прекращеніе смутъ въ австрійскихъ Нидерландахъ. Екатерина II, побуждаемая Англіей и Пруссіей, также заключила миръ съ Портою въ Яссахъ, 29-го сентября 1791 г. Этими нереговорами и трактатами окончились политическія распри XVIII вѣка, и державамъ представилась воз-

можность свободно заняться французской революціей.

Европейскіе государи, не им'явшіе до тіхъ поръ другихъ враговъ, кром'в государей же, увид'вли общаго врага своего въ революцін. Прежнія непріязненныя и союзныя отношенія, уже нарушенныя отчасти во время семилътней войны, окончательно прекратились тогда: Швеція соединилась съ Россіей, Пруссія — съ Австріей. Съ одной стороны стояли только государи, съ другойодинь народь, ожидавшій, что авось примірь его или ошибки государей дадуть ему союзниковъ. Противъ французской революцін быстро образовалась всеобщая коалиція. Австрія вступила въ этотъ союзъ въ надеждѣ усилиться; Англія — чтобы отметить за американскую войну и обезопасить себя отъ революціонной пропаганды, Пруссія—чтобы укрѣпить угрожаемое самодержавіе и, давъ занятіе праздной армін, расширить свои предълы: германскіе князья, чтобы возвратить ніжоторымь изъ своихъ членовъ феодальныя права, которыхъ они лишились въ Эльзасъ; шведскій король, этотъ рыцарь абсолютизма, чтобы возстановить самовластіе во Франціи, какъ возстановиль онь его въ своей собственной странъ: Россія-чтобы покончить раздълъ Польши въ то время, когда Еврона займется революціей; наконець, всъ государи изъ дома Бурбоновъ приняли участіе въ союзъ, въ интересъ своей собственной власти и изъ-за семейныхъ отношеній. Эмигранты укрѣнляли ихъ въ этихъ замыслахъ и побуждали къ нашествію. По ихъ мивнію, Франція была безъ армін, или, по крайней мъръ, безъ военачальниковъ, безъ денегъ, брошена въ бездну раздора, утомлена собраніемъ, расположена къ старому порядку и не имъла ни средствъ, ни желанія защищаться. Толнами собирались они, чтобы принять участіе въ этой короткой кампаніи, и образовали правильные отряды: въ Вормсв подъ начальствомъ принца

Кондэ, въ Кобленцъ-графа д'Артуа.

Графъ д'Артуа въ особенности торонилъ кабинеты къ принятію ръшительныхъ мъръ. Императоръ Леопольдъ былъ тогда въ Пталін; онъ отправился къ нему вмѣстѣ съ Калоннемъ, который былъ у него министромъ, и графомъ Альфонсомъ Дюрфоромъ, который быль посредникомь между нимь и Тюльирійскимь дворомь и привезъ ему отъ короля полномочіе на заключеніе договора съ Леопольдомъ. Переговоры велись въ Мантуб: по окончании ихъ, графъ Дюрфоръ вручилъ Людовику XVI, отъ имени императора, тайную декларацію, которою об'єщалась ему въ будущемъ помощь со стороны союза. Австрія обязывалась выставить тридцать нять тысячь войска на границахъ Фландріи, германскіе князья пятнадцать тысячь на границахъ Эльзаса, швейцарцы—пятнадцать тысячь на границахь Ліоннэ, сардинскій король пятнадцать тысячь на границахъ Дофинэ; Испанія должна была увеличить свою каталонскую армію до двадцати тысячь; Пруссія была очень расположена въ пользу союза; англійскій король долженъ быль принять въ немъ участіе въ качествъ ганноверскаго курфирста. Всъ эти войска должны были двинуться въ одно и тоже время, въ концъ іюля; Бурбоны должны были тогда протестовать противъ революцін, союзныя державы - обнародовать манифесты противъ нея; до тъхъ поръ предполагалось держать все это втайнъ, избъгать всякаго частнаго возстанія и не дълать никакой понытки къ бъгству. Таковы были результаты переговоровъ въ Мантуъ, 20 мая 1791 г.

Можетъ быть, Людовикъ XVI не желалъ отдать себя въ расноряженіе иностранцевь; можеть быть, онь боялся вліянія, какое пріобрівтеть графъ д'Артуа, вступивъ въ Парижъ во главів побівдоносныхъ эмигрантовъ и возстановивъ старый порядокъ: какъ бы то ни было, онъ хотълъ поднять монархію одинъ, собственными силами. Онъ имѣлъ преданнаго и искуснаго сторонника въ генералъ маркизъ Булье, который осуждалъ и эмиграцію, и собраніе, и объщалъ королю убъжище и пріютъ въ своей арміи. Съ нѣкотораго времени между нимъ и королемъ завязалась тайная перениска: Булье дѣлалъ всъ приготовленія для его пріема. Подъ тѣмъ предлогомъ, что непріятельскія войска пришли въ движеніе на границѣ, онъ устроилъ лагерь въ Моимеди; по дорогѣ, которою долженъ былъ ѣхать король, онъ разставилъ отряды, предназначенные для сопровожденія короля,—мотивируя эту мѣру необходимостью охранять кассу, изъ которой производилось жалованье войскамъ.

Королевская фамилія, съ своей стороны, втайнѣ дѣлала всѣ приготовленія къ отъѣзду; объ томъ знали весьма немногіе; намѣреніе бѣжать не выражалось пи въ чемъ. Напротивъ того, Людовикъ XVI и королева дѣлали все, чтобы отклонить всякое подозрѣніе. Въ ночь на 20 іюня, въ назначенный для отъѣзда часъ, переодѣтые, они оставили замокъ. Стража не замѣтила ихъ; они пришли на бульваръ, гдѣ ожидала ихъ карета, и отправились въ дорогу по направленію къ Шалону и Монмеди.

На другой день, при извъстіи объ этомъ бъгствъ, Парижъ пришелъ въ оцфиенфије; скоро однако это чувство смфилось негодованіемъ: начали сбираться толны, волненіе увеличивалось. Людей, не помъщавшихъ бътству, обвиняли въ томъ, что они способствовали ему: подозржніе не пощадило ни Лафайета, ни Бальи. Какъ последствій этого событія ожидали вторженія во Францію, торжества эмиграціи, возстановленія стараго порядка, или продолжительной междоусобной войны. Образъ действій собранія, однако, скоро возвратилъ спокойствіе взволнованнымъ умамъ. Оно приняло всь мъры, которыя требовало такое затруднительное обстоятельство; оно призвало въ свое присутствіе министровъ и главныхъ представителей власти, прокламаціей уснокоило народъ, приняло міры для поддержанія общественнаго спокойствія, взяло на себя исполнительную власть, поручило министру иностранныхъ дълъ, Монморену, сообщить европейскимъ державамъ о своихъ миролюбивыхъ намфреніяхъ, послало коммисаровъ въ армію, чтобы увърнться въ надежности ея и принять присягу на върность уже не королю, а собранію: наконецъ, оно разослало въ денартаменты приказание останавливать всякаго выбажающаго изъ королевства. "Такимъ образомъ" говоритъ маркизъ Феррьеръ, "не прошло и четырехъ часовъ, какъ собраніе облечено было полновластіемъ: управленіе шло своимъ порядкомъ, общественное спокойствіе ничъмъ не нарушалось: это обстоятельство, сдълавшееся

столь нагубнымь для королевской власти, внушило и Нарижу, н франціи убъжденіе, что монархъ почти всегда чуждъ правитель-

ству, существующему подъ его именемъ".

Между темъ, Людовикъ XVI съ семействомъ своимъ приближался къ цъли своего путешествія. Удача, сопровождавшая ихъ въ первые дни послъ отъбзда изъ Парижа, сдълала короля менъе осторожнымъ и болъе довърчивымъ: онъ сталъ показываться, былъ узнанъ и задержанъ въ Варени 21 числа. Въ одно мгновение всъ національные гвардейцы были на ногахъ: офицеры отрядовъ, разставленныхъ Булье, тщетно старались освободить короля; драгуны и гусары боялись или не хотёли помогать. Узнавъ объ этомъ несчастномъ происшествін, Булье явился самъ, съ полкомъ кавалерін. Но было уже поздно: король выбхалъ изъ Варенна за нъсколько часовъ до прівзда генерала; эскадроны его были утомлены и отказались бхать далбе. Національные гвардейцы новсюду были подъ ружьемъ, и ему осталось только, послъ этой неудачной попытки, оставить армію и Францію.

Узнавъ объ арестъ короля, собрание послало трехъ членовъ своихъ, Петіона, Латуръ-Мобура и Барнава, коммисарами къ нему: они застали королевское семейство въ Эперия, и вмъстъ съ нимъ возвратились въ Парижъ. Во время этого путешествія, Барнавъ, тронутый здравымъ смысломъ Людовика XVI, предупредительностью Марін-Антуанеты и судьбою всего этого столь униженнаго королевскаго семейства, выказывалъ ему живъйшее участіе. Съ этого времени опъ постоянно предлагалъ ему свои совъты и свою помощь. Прівхавъ въ Парижъ, новздъ двигался среди громадной толны, хранившей неодобрительное молчаніе; ни руконлесканій,

ни ропоту, не было слышно.

Король быль временно отстраненъ отъ престола: какъ къ нему, такъ и къ королевъ была приставлена стража: назначены были коммисары для допроса его. Всъ нартін взволновались; одни, не взирая на бътство короля, хотъли удержать его на тронъ; другіе утверждали, что онъ отрекся отъ престола тъмъ самымъ, что въ манифестъ своемъ къ французамъ, оставленномъ во дворцъ въ депь отъбзда, осуждалъ и революцію, и декреты, подписанные имъ въ

это, какъ онъ выражался, время неволи.

Тогда-то начала появляться республиканская нартія. До этого времени она скрывалась или была подавлена, потому что не имъла независимаго существованія или повода къ тому, чтобы показаться. Борьба, возникшая сперва между дворомъ и собраніемъ, потомъ между конституціонистами и людьми, стоявшими за прежній образъ правленія, наконецъ, въ средѣ самихъ конституціонистовъ, началась теперь между конституціонистами и республиканцами. Таковь, въ революціонное время, обыкновенный ходъ событій. Приверженцы вновь созданнаго норядка сблизились между собою и отказались отъ распрей, мёшавшихъ ихъ дёлу даже во время всемогущества собранія, и становившихся тёмъ болёе нагубными теперь, когда съ одной стороны ему угрожала эмиграція, а съ другой толна. Мирабо не было; центръ собранія, на который онирался этотъ краснорёчнвый трибунъ, и который состоялъ изъ нартіи наименёе честолюбивой и наиболёе преданной принципамъ, могъ, соединившись съ Ламетами, возстановить Людовика XVI и конституціонную монархію и воспротивиться увлеченіямъ народа.

Союзъ этотъ образовался: Ламеты вступили въ соглашение съ д'Андре и главивними членами центра, начали переговоры съ дворомъ и открыли клубъ Фельяновъ для противодъйствія якобинскому клубу. Но у якобинцевъ не было недостатка въ вождяхъ: при Мирабо они бородись противъ Мунье, при Ламетахъпротивъ Мирабо; при Робеспьеръ и Петіонъ-противъ Ламетовъ. Партія, желавшая второй революціи, постоянно поддерживала самыхъ крайнихъ дъятелей революціи уже совершившейся, приближая къ себъ, такимъ образомъ, борьбу и побъду. Теперь, наконецъ, она дёлалась изъ подчиненной независимою; она уже не боролась болже за другихъ и подъ вывъской чужого мижнія, — она боролась за себя и подъ собственнымъ своимъ знаменемъ. Своими частыми ошибками, неосторожными дъйствіями и, наконецъ, бъгствомъ монарха, дворъ далъ ей возможность открыто заявить свои цёли. Отступившись отъ этой партін, Ламеты предоставили ее настоящимъ ея вождямъ.

Ламеты, въ свою очередь, подверглись упрекамъ отъ толны, видъвшей только союзъ ихъ съ дворомъ и не соображавшей его условій. Однакожъ, при поддержкъ конституціонистовъ, они были всёхъ сильнѣе въ собраніи. Пока продолжалось временное устраненіе короля, республиканцы имѣли предлогъ требовать совершеннаго инзложенія его; для того чтобы положить конецъ этимъ требованіямъ, угрожавшимъ новому порядку, Ламетамъ и союзникамъ ихъ нужно было какъ можно скорѣе возстановить короля. Коммисары, назначенные для спятія допроса съ Людовика XVI, сами продиктовали ему объясненіе, которое представили отъ его имени собранію: объясненіе это смягчило дурное впечатлѣніе, произведенное бъгствомъ. Докладчикъ объявилъ отъ имени семи комитетовъ, назначенныхъ для разсмотрѣнія этого важнаго вопроса, что ни о судѣ надъ Людовикомъ XVI, ни о его низложеніи не можетъ быть и рѣчи. За этимъ докладомъ послёдовали продолжительныя

и оживленныя пренія; усилія республиканской партіи, не смотря на все ся упорство, не привели ни къ какимъ результатамъ. Большипство республиканскихъ ораторовъ принимало участіе въ преніяхъ; они желали либо низложенія короля, либо регентства, т.е., либо правительства народнаго, либо такого, которое прямо бы вело къ нему. Возразивъ на всѣ ихъ доводы, Барнавъ окончилъ свою рѣчь слѣдующими замѣчательными словами: "Преобразователи государства, слъдуйте неизмънно своему пути. Вы показали, что имъли мужество для искорененія злоунотребленій власти; вы ноказали, что обладаете всёмъ нужнымъ для того, чтобы замёнить ихъ мудрыми и благими учрежденіями: докажите же, что у васъ есть твердость и для того, чтобы поддержать ихъ. Нація только что явила великое доказательство силы и мужества; она показала торжественно и добровольно, какія силы она можетъ противопоставить угрожающимъ ей нападеніямъ. Продолжайте принимать такія же предосторожности: заботьтесь объ энергической защитъ нашихъ предъловъ. По, выказывая нашу силу, докажемъ нашу умъренность: дадимъ миръ вселенной, тревожно следящей за событіями, которыя происходять у нась; порадуемь тёхь, которые въ иностранных в земляхъ сочувствуютъ нашей революціи. Они говорять намъ со всъхъ сторонъ: вы сильны, - будьте же мудры, будьте умъренны; это будетъ въщомъ вашей славы; этимъ вы покажете, что въ различныхъ обстоятельствахъ вы умёли употреблять различные таланты, различныя средства и различныя добродътели".

Собраніе приняло мивніе. Барнава. Но чтобы успоконть народъ. и обезнечить безонасность Францін въ будущемъ, оно постановило, что король будеть признанъ отрекшимся отъ престола, если, присягнувъ конституцін, нарушитъ ее, если приметъ начальство надъ арміей для войны съ націей или позволить кому-нибудь начать эту войну отъ своего имени; что тогда, ставъ простымъ гражданиномъ, онъ теряетъ свое право неприкосновенности и можетъ быть преданъ суду за дъйствія, которыя совершить послъ отреченія. Въ тотъ день, когда собраніе приняло этотъ декреть, вожди республиканской партіи стали подстрекать толиу. Вторгнуться въ собраніе, или запугать его нельзя было, потому что заль засъданій быль окружень національною гвардіей. Агитаторы, не нибя, поэтому, возможности воспренятствовать изданію декрета, вооружили противъ него народъ. Они составили петицію. въ которон отвергали полноправность собранія, призывали къ верховному суду націн, объявляли Людовика XVI, со времени его бътства, лишеннымъ престола, и требовали его замъщенія. Эта нетиція, составленная Бриссо, редакторомъ Французскаго

ріота и президентомъ одного изъ городскихъ нарижскихъ комитетовъ, была принесена на Марсово поле 17 іюля и положена на алтарь отечества: огромная толна собрадась для подписанія ея. Собраніе, предупрежденное объ этомъ, потребовало къ себъ муниципалитетъ и приказало ему наблюдать за общественнымъ спокойствіемъ. Лафайетъ отправился противъ сборища и на этотъ разъ успѣлъ разсѣять его безъ пролитія крови; но въ тотъ же день толна собралась снова въ большемъ числъ и съ большею рънимостью. Дантонъ и Камиллъ Демуленъ съ самаго алтаря отечества говорили къ ней рѣчи. Двухъ инвалидовъ, принятыхъ за шпіоновъ, убили и головы ихъ вздернули на конья. Возмущеніе становилось опаснымъ. Лафайетъ снова отправился на Марсово ноле съ отрядомъ національной гвардіи въ тысячу двъсти человъкъ. Бальи сопровождалъ его и велълъ распустить красное знамя. ('огласно требованію закона, толну стали уговаривать разойтись: но она отказалась повиноваться и съ крикомъ: прочъ красное знамя, стала бросать каменьями въ національную гвардію. Лафайсть венъль своему отряду стрълять, но на воздухъ; толна не испугалась и снова произвела нападение. Это упорство бунтовщиковъ заставило Лафайета сдълать второй залиъ, но уже дъйствительный, смертоносный. Испуганная толна обратилась въ бъгство, оставивъ на мъстъ стычки пъсколько убитыхъ. Смятение прекратилось; порядокъ быль возстановленъ; но была пролита кровь и народъ не простилъ ин Лафайету, ни Бальи жестокой необходимости, въ которую самъ же онъ ихъ поставилъ \*). Это была настоящая битва, въ которой республиканская партія, еще недовольно сильная и мало находившая поддержки, потерибла поражение отъ монархической конституціонной партіи. Понытка къ бунту на Марсовомъ полѣ была предвъстницею послъдующихъ народныхъ движеній.

Во время этихъ происшествій въ собраніи и въ Парижѣ, эмигранты, обнадеженные было бѣгствомъ Людовика XVI. пришли въ ужасъ при извѣстіи объ его арестѣ. Графъ Прованскій, бѣжавній въ одно время съ своимъ братомъ и бывшій счастливѣе его, одинъ пріѣхалъ въ Брюссель съ полномочіями и съ титуломъ регента. Съ этого времени эмигранты стали разсчитывать только на помощь Европы: офицеры покинули свои знамена: двѣсти девяносто членовъ собранія протестовали противъ его декретовъ,

<sup>\*)</sup> На партію дъйствія это событіе произвело сильное вцечатльніе: Марать спрятался въ погребь, Демулень пріостановиль изданіе своего журнала, Дантонь убхаль въ свое цивніе, а Робесцьеръ боялся почевать дома.

чтобы выставить вторженіе діломъ законнымъ; Булье написалъ угрожающее письмо, въ смутной надеждів напугать собраніе, и въ тоже время съ цілью взять на себя одного всю отвітственность за бітство Людовика XVI; наконецъ, императоръ австрійскій, прусскій король и графъ д'Артуа съйхались въ Пильниції и составили здісь знаменитую декларацію 26 августа, которая приготовила вторженіе во францію, но не облегчила участи короля, а напротивъ сділала бы ее боліве тяжкой, еслибъ постоянно благоразумное собраніе, не смотря на угрозы толны и иностранцевъ,

не осталось при своихъ намъреніяхъ.

Въ пильницкой деклараціи государи смотрѣли на дѣло Людовика XVI какъ на свое собственное. Они требовали, чтобы ему была предоставлена свобода отправляться куда онъ хочеть, т. е. къ нимъ; чтобы онъ возстаповлепъ былъ на тронъ, чтобы собран:е было распущено и чтобы владътельные имперскіе князья въ Эльзасъ получили назадъ свои феодальныя права. Въ случат отказа, они угрожали Франціи войною, въ которой должны были принять участіе всѣ государства, гарантировавнія существованіе французской монархін. Декларація эта не застращала, а только раздражила собрание и народъ. Всъ задавали себъ вопросъ: по какому праву европейскіе государи вміниваются въ наше правленіе, по какому праву дають они приказанія великому народу и предписывають ему условія; а такъ какъ государи угрожали оружіемъ, Франція приготовилась къ отпору. Пограничные пункты были приведены въ оборонительное положение, сто тысячъ національнон гвардін ожидали пападенія непріятеля съ ув'єренностью и убъжденіемъ въ непобъдимости французскаго народа у себя дома, во время революцін.

Между тъмъ собраніе оканчивало свои труды: гражданскія отношенія, общественные налоги, свойства преступленій и преслідованіе ихъ, производство слёдствія и наказанія были опреділены также хорошо, какъ общія и конституціонныя отношенія. Равноправность была введена въ законы о наслідствів, въ налоги и наказанія: оставалось только соединить всів конституціонные декреты въ одинъ сводъ и поднести ихъ на королевское утвержденіе. Труды и распри начинали утомлять собраніе; самый пародъ французскій, наскучивающій всітыв, что долго прододжается, желаль новаго національнаго представительства; созваніе избирательныхъ коллегій было назначено на 5 августа. Къ несчастью, еще передъ бітствомъ въ Вареннъ, было постановлено, что члены настоящаго собранія не могуть быть членами послідующаго. Въ этомъ важномъ вопрость собраніе поддалось безкорыстію

однихъ, соперничеству другихъ, анархическимъ намфреніямъ аристократін и республиканцевъ. Напрасно говорилъ Дюноръ: "съ тъхъ поръ, какъ насъ пресытили принципами, какъ не пришло намъ на умъ, что постоянство есть также правительственный принципъ? Неужели хотятъ подвергать Францію, эту страну горячихъ и пеностоянныхъ головъ, черезъ каждые два года переворотамъ въ законахъ и во мивніяхъ?" Этого именно хотълось привидегированнымъ сословіямъ и якобинцамъ, хотя и для разныхъ цълей. Во всъхъ подобныхъ вопросахъ учредительное собраніе ошибалось или увлекалось; когда дёло шло о министерстве, оно постановило противъ Мирабо, что ни одинъ депутатъ министромъ быть не можетъ; когда дёло шло о новыхъ выборахъ, оно рёшило противъ собственныхъ своихъ членовъ, что они не могутъ быть избраны снова: тъмъ же побуждениемъ руководилось оно, когда запретило имъ въ течение четырехъ лътъ принимать какую бы то ни было должность по назначению короля. Это увлечение безкорыстіємъ вскорѣ побудило Лафайета отказаться отъ начальства надъ національной гвардіей, а Бальн-отъ должности мэра; такимъ образомъ, этотъ замъчательный періодъ времени окончился совершенно съ учредительнымъ собраніемъ, и изъ него ровно ничего не перешло въ собрание законодательное.

(водъ декретовъ учредительнаго собранія въ одно цёлое породиль мысль о пересмотрё ихъ. По эта попытка возбудила крайнее неудовольствіе и осталась почти безъ послёдствій; поздно и неум'єстно было дёлать конституцію бол'є аристократической, такъ какъ толпа захотёла бы пожалуй сдёлать ее еще бол'є народной. Чтобы сдержать подвижность націи, не отрицая ея державность, собраніе объявило, что Франція им'єсть право на пересмотръ конституціи, но что благоразумно было бы не пользоваться этимъ

правомъ въ течение тридцати лътъ.

Пестьдесять депутатовь представили королю конституціонный акть; временное устраненіе короля отъ престола прекратилось; Людовикь XVI вступиль въ отправленіе своей власти; стража, данная ему закономь, поступила подь его начальство. Конституціонный акть быль представлень ему, какъ только онь получиль свободу. Онъ разсматриваль его нѣсколько дней и затѣмъ написаль собранію: "Я принимаю конституцію; я обязуюсь поддерживать ее внутри государства, защищать противъ внѣшнихъ нападеній и заставить исполнять ее всѣми средствами, которыя она даеть въ мое распоряженіе. Узнавъ объ одобреніи конституціи огромнымъ большинствомъ народа, я отказываюсь отъ того участія въ составленіи ея, котораго я прежде требоваль, и такъ какъ

я отв'єчаю предъ націей, то никто другой не им'єть права жало-

ваться на отказъ, заявленный мною».

Письмо это возбудило горячія рукоплесканія. Лафайеть потребовалъ амнистін въ пользу тёхъ, которые преслёдовались за бёгство короля и за проступки противъ революціи. Онъ настоялъ на этомъ декретъ. На другой день король прибыль въ собрание для принятія конституціи. Народъ сопровождаль его единодушными кликами: депутаты и трибуны принимали его съ восторгомъ: въ этотъ день онъ снова пріобрълъ довъріе и любовь народа. Наконецъ, на 29 сентября назначено было закрытіе собранія. Король прибылъ въ засъданіе; рѣчь его прерывалась частыми рукоплесканіями. "Вамъ, господа", говориль онъ, "которые трудились такъ долго, такъ неутомимо и въ столь тяжелое время, вамъ остается исполнить еще одну обязанность, когда вы разъбдетесь во всъ концы государства; эта обязанность заключается въ томъ, чтобы объяснить вашимъ согражданамъ истинный смыслъ постановленныхъ вами для нихъ законовъ, чтобы напомнить ихъ темъ, которые ихъ нарушають, чтобы очистить и соединить вст митнія собственнымъ примъромъ любви къ порядку и преданности законамъ". — Да, да, закричали единодушно всъ депутаты. — "Я надыось, что вы будете истолкователями моихъ чувствъ передъ вашими согражданами". — Да, да! — "Скажите же имъ всёмъ, что король всегда будеть ихъ первымъ и самымъ върнымъ другомъ: что король нуждается въ ихъ любви, что онъ счастливъ только съ инми и ихъ счастьемъ; надежда способствовать ихъ благу поддержить мое мужество, а увъренность въ томъ, что я достигь этой цёли, будеть самою лучшею моею наградой". — "Эта рвчь напоминаетъ Генриха IV", раздался въ это время чей-то голосъ, и Людовикъ XVI вышелъ изъ собранія среди самыхъ восторжепныхъ заявленій.

Тогда Тура, обратившись къ народу, сказалъ громкимъ голосомъ: "Учредительное собраніе объявляетъ, что задача его окончена, и что оно закрываетъ свои засъданія". Такъ заключило свою дъятельность первое и славное народное собраніе. Оно было мужественно, просвъщенно, справедливо и имъло только одну страстьстрасть въ закону. Оно совершило въ два года, своими усиліями и неутомимою настойчивостью, величайшую революцію, которую когда-либо видело одно поколение смертныхъ. Занимаясь работами своими, оно въ тоже время обуздывало деспотизмъ и анархію, уничтожало заговоры аристократін и поддерживало порядокъ въ толив. Главивниная ошибка его заключалась вь томъ, что оно не ввърило продолжение революцін — лицамъ, ее совершившимъ; оно сложило съ себя власть, какъ тѣ законодатели древности, которые, давъ законы отечеству, добровольно удалялись въ изгнаніе. Новое собраніе вовсе не заботилось о томъ, чтобы упрочить дѣло перваго, и революція, которую слѣдовало окончить, началась снова.

Конституція 1791 года была составлена на основаніи началь, сообразных в съ идеями и положеніем франціи. Эта конституція была дёломъ сильнаго въ то время средняго сословія: изв'єстно, что господствующая сила всегда завлад'єваетъ учрежденіями. Но когда это господство принадлежитъ одному челов'єку, оно есть деспотизмъ; когда оно принадлежитъ на колькимъ — привилегія: когда же оно принадлежитъ вс'ємъ—оно пріобр'єтаетъ характеръ права. Этимъ посл'єднимъ состояніемъ начинается развитіе общества — имъ же и оканчивается оно. Франція достигла, наконецъ, этого возраста, пройдя чрезъ феодализмъ, который былъ учрежденіемъ аристократическимъ, и черезъ абсолютную власть, которая была учрежденіемъ монархическимъ. Равенство гражданъ было освящено, власть признана полномочіемъ, отъ нихъ псходящимъ; при повомъ порядкѣ не могло быть другаго общественнаго устрой-

ства, другой формы правленія.

Въ этой конституціи народъ былъ источникомъ всякой власти, хотя въ сущности не отправлялъ никакой; онъ имълъ въ своихъ рукахъ только первопачальные выборы, и его уполномоченные выбирались людьми, взятыми изъ просвещенныхъ классовъ націн. Эти люди наполняли націопальное собраніе, суды, администрацію, городскія учрежденія, милицію, и такимъ образомъ просв'єщенный слой націн обладаль всею силою и всею властью въ государствъ. Только члены просвъщенныхъ классовъ были способны отправлять вев эти должности, потому что только они имели сведенія, необходимыя для управленія страною. Народъ не былъ еще достаточно приготовленъ для того, чтобы принять участіе въ отправленін власти, и только случайно, и то на время, попала она въ его руки; но въ первоначальныхъ избирательныхъ собраніяхъ народъ военитывался политически и привыкалъ къ деламъ управленія, сообразно настоящей задачъ всякаго общества — задачъ. заключающейся не въ томъ, чтобы отдавать преимущества въ наслъдственное владъніе одному классу, а въ томъ, чтобы распространить ихъ на вей слои народа, какъ скоро они пріобрівтаютъ способность обладать ими. Въ этомъ состояла главная характеристическая черта конституцін 1791 года: по мірть того, какъ кто-инбудь становился способнымъ обладать правомъ, онъ получаль его: конституція расширяла свои рамки вивстъ съ цивилизаціей, которая съ каждымъ днемъ призываетъ все болже и

болье людей къ управлению государствомъ. Такими средствами она установила настоящее равенство, дъйствительный характеръ которой — общедоступность власти, точно такъ, какъ характеръ неравенства—исключительность. Поставивъ власть въ зависимость отъ выборовъ, она сдълала ее общественнымъ достояніемъ, между тъмъ какъ привилегія, передавая ее по наслъдству, дълаетъ ее частною собственностью.

Конституція 1791 года установила учрежденія однородныя, находившіяся въ связи одно съ другимъ и сдерживавшія другъ друга. Впрочемъ, надо сказать, что королевская власть была слишкомъ подчинена власти народной. Къ несчастію, верховная власть, откуда бы она ни исходила, всегда даетъ себъ слишкомъ слабый противовъсъ, какъ скоро ограничиваетъ сама себя. Учредительное собраніе ослабляетъ королевскую власть; король законодатель огра-

ничиваетъ права собранія.

Однакожъ, конституція 1791 г. была мен'ве демократична, чёмъ конституція Соединенныхъ Штатовъ, которая оказалась удобною и приложимою, не взирая на общирность территорін: а это служить доказательствомь, что не самыя формы учрежденій способствуютъ или препятствуютъ установлению ихъ, но встръчаемое ими одобрение или возбуждаемыя ими распри. Въ такомъ новомъ государствъ, какъ Америка, послъ войны за независимость, всякая конституція была возможна: тамъ была только одна враждебная партія, партія метрополін; какъ скоро эта нартія была побъждена-борьба окончилась, потому что поражение въ данномъ случав влечетъ за собою изгнаніе. Не такъ бываетъ во время общественныхъ переворотовъ у народовъ долго жившихъ. Реформы затрогивають личные интересы, интересы образують партін, партін вступають въ борьбу, и чёмъ шире побёда, тёмъ сильнъе жажда мщенія. Такъ было во Франціи. Дъло учредительнаго собранія погибло не столько всл'ядствіе своихъ недостатковъ, сколько вел'єдствіе ударовъ, нанесенныхъ ему партіями. Занявъ мъсто между аристократіей и народомъ, собраніе подверглось нанадкамъ первой и захватамъ послъдняго. Толпа не пріобръла бы полновластія, еслибы междоусобная война и иностранная коалиція не вызвали ея вибшательства и помощи. Для защиты отечества она хотъла унравлять имъ, и произвела свою революцію, какъ средній классь произвель свою. У нея было свое 14 іюля—10 августа; свое учредительное собраніе - Конвенть: свое правительство-комитетъ общественнаго спасенія: но мы увидимъ, что не будь эмиграціи, не было бы и республики.

## Національное законодательное собраніе.

### ГЛАВА У.

### Съ 1-го октября 1791 г. по 21-е сентября 1792 г.

Первыя сношенія Законодательнаго собранія съ королемъ.—Положеніе партій: фельяны, поддерживаемые среднимъ классомъ; жирондисты, поддерживаемые народомь. — Эмиграція и ослушное духовенство; декретъ противъ нихъ; уето короля.—Предвѣстіе войны.—Жирондистское министерство, Дюмурье и Роланъ.—Объявленіе войны королю венгерскому и богемскому.—Пораженіе французскихъ армій; декретъ о резервномъ лагерѣ у Парижа въ 20,000 человѣкъ; декретъ объ изгнаніи неприсягнувшихъ священниковъ; уето короля; паденіе жирондистскаго министерства.—Петиція мятежниковъ, 20 іюня, съ цѣлью заставить короля принять декреты и возстановить министровъ. — Послѣднія понитки конституціонной партіи.—Манифестъ герцога Брауншвейгскаго.—Событія 10 августа. — Вооруженное возстаніе Лафайета противъ дѣятелей 10 августа; оно не удается.—Разногласіе въ Собраніи и новомъ городскомъ управленіи; Дантонъ.—Вторженіе пруссаковъ.—Убійства 2-го сентября.—Аргонская кампанія.—Причины собитій во время Законодательнаго собранія.

Новое собраніе открыло свои засіданія 1-го августа 1791 г. Оно тотчась же провозгласило себя національным законодательным собраніем. Съ самаго начала оно иміло случай показать и свою привязанность къ новому порядку, и уваженіе къ основателямь французской свободы. Конституція была торжественно представлена ему архиваріусомъ Камю и двінадцатью самыми пожилыми членами народнаго представительства. (обраніе приняло конституціонный актъ стоя и съ непокрытыми головами, и при громі рукоплесканій народа, занимавшаго трибуны, поклялось или жить свободнымь или умереть. Затімь оно постановило благодарить учредительное собраніе, и приступило къ своимъ занятіямь.

Первыя спошенія собранія съ королемъ не имѣли характера согласія и довърія. Дворъ, надъявшійся, конечно, занять при законодательномъ собраніи, первенствующее положеніе, потерянное имъ при собраніи учредительномъ, не совстмъ осторожно повелъ себя въ отношени къ народной власти, безнокойной, подозрительной, претендовавшей на первое мъсто въ государствъ. Собраніе отправило къ королю депутацію изъ шестидесяти членовъ съ извъстіемъ, что оно образовалось. Король не принялъ денутацію лично, а передалъ ей черезъ министра юстиціи, что онъ можетъ допустить ее къ себъ только на другой день, въ полдень. Такой неосторожный поступокъ и вмъшательство министра въ прямыя сношенія между королемь и собраніемь, заділи депутацію за живое. Когда на другой день ее допустили къ Людовику XVI, Дюшатель, глава депутацін, лаконически сказаль ему: "Государь, національное законодательное собраніе окончательно образовалось; опо уполномочило насъ объявить вамъ объ этомъ". Еще суще отвъчалъ ему Людовикъ XVI: "Я не могу прибыть къ вамъ раньше нятницы". Такое поведение въ отношении къ собранию было неловко, и едва ли могло привлечь на сторону короля любовь

народа.

Собраніе одобрило поведеніе Дюшателя и позволило себъ, въ отминение королю, ноступокъ достойный всякаго осуждения. Церемоніаль, съ которымь следовало принимать короля въ собраніи, быль опредълень предъидущими законами. Ему назначено было кресло въ вид'в трона; его именовали титулами Sire и Majesté; депутаты должны были вставать и снимать шляны при его входъ, затъмъ садиться, накрываться и снова вставать, почтительно подражая движеніямъ государя. Нѣкоторые, черезчуръ безпокойные умы, находили такія уступки несогласными съ достоинствомъ верховнаго собранія. Депутать Гранжнёвъ потребоваль, чтобы слова Sire и Majesté были замънены лучшимъ, болъе конституціоннымъ титуломъ короля французовъ. Кутонъ пошель еще дальше этого предложенія, заявивъ, что королю слѣдуетъ дать кресло совершенно такое же, какъ президентское. Эти предложенія вызвали легкое неодобрение со стороны ижкоторыхъ членовъ; но большинство посибшно приняло ихъ. "Я надъюсь", сказалъ Гюадэ, "что французскій народъ всегда будеть гораздо болье уважать, при всей его простотъ, кресло, на которомъ сидитъ президентъ народныхъ представителей, чёмъ раззолоченное кресло, на которомъ сидитъ глава исполнительной власти. Я не стану, господа, говорить о титулахъ Sire и Majesté. Я удивляюсь, что національное собраніе разсуждаеть о сохраненіи этихъ титуловъ. Слово Sire значить господинг; это остатокъ отъ феодальнаго порядка, который уже не существуетъ. Что же касается слова Majesté, то его следуетъ употреблять только по отношению къ Богу и народу".

Нѣкоторые депутаты пытались устранить обсужденіе этихъ предложеній, но слабо; они были пущены на голоса и приняты значительнымъ большинствомъ. Между тѣмъ, такъ какъ подобный декретъ казался враждебнымъ королевской власти, конституціонное мпѣніе высказалось противъ пего, осуждая эту чрезмѣрную и неумѣстную строгость въ приложеніи принциновъ. На другой день, противники декрета потребовали его отмѣны. Въ то же время распространился слухъ, что король не явится въ собраніе, если вчерашній декретъ будетъ оставленъ въ силѣ—и декретъ былъ взятъ назадъ. Эти маленькія стычки между двумя силами, изъ которыхъ каждая боялась понолзновеній на свою власть со стороны другой, боялась высокомѣрныхъ выходокъ и въ особенности злого умысла, на этотъ разъ тѣмъ и окончились. Воспоминаніе о нихъ совершенно изгладилось присутствіемъ Людовика XVI въ законодательномъ собраніи, гдѣ онъ былъ принятъ съ величайнимъ ува-

женіемъ и самымъ горячимъ восторгомъ.

Рфчь его главнымъ образомъ имфла въ виду общее примиреніе. Онъ указалъ собранію вопросы, на которые должно оно обратить свое внимание, именно на финансы, гражданские законы, торговлю и упрочение новаго порядка; онъ объщалъ употребить съ своен стороны всѣ усилія къ установленію порядка и дисциплины въ войскахъ, къ приведению королевства въ оборонительное положеніе и къ распространенію о французской революціи такихъ ндей, которыя могли бы возстановить о ней доброе мижніе въ Европъ. Онъ прибавилъ слъдующія слова, встръченныя рукоплесканіями: "Господа, для того, чтобы ваши важные труды и рвеніе произведи все то добро, котораго должно ожидать отъ нихъ, необходимо постоянное согласіе и неизм'виное дов'вріе между законодательнымъ собраніемъ и королемъ. Враги нашего спокойствія будуть стараться разъединить насъ; но да соединить насъ любовь къ отечеству и да сделаетъ насъ неразлучными общественное благо! Такимъ образомъ, общественная сила безпрепятственно разовьется: администрація не станетъ мучиться напраснымъ страхомъ: собственность и въроисновъдание каждаго будутъ пользоваться одинаковымъ покровительствомъ, и ни у кого не останется предлога для того, чтобы жить вдали отъ страны, гдъ бодрствують законы и уважается право". Къ несчастью, два класса стали вив революцін и не хотвли пристать къ ней: усилія ихъ въ Европъ и внутри Франціи должны были помѣшать осуществленію разумныхъ и миролюбивыхъ словъ короля. Внутреннія смуты, возбужденныя отказывавшимися принести присягу на върность конституцін священниками, военные сборы эмигрантовъ и приготовленія коалиціи скоро увлекли законодательное собраніе не только за предълы, дозволенные конституціей, по даже за предълы соб-

ственныхъ его предположеній.

Составъ этого собранія быль внолнів понулярный. Такъ какъ помыслы всъхъ направлены были въ пользу революцін, то ни дворъ, ни дворянство, ни духовенство не имъли вліянія на выборы. Такимъ образомъ, въ этомъ собраніи не было, какъ въ предпествовавшемъ, сторонниковъ абсолютной монархін и привилегій. Оба отдъла л'ввой стороны, раздълившейся въ концъ засъданій учредительнаго собранія, были и теперь на лицо, по не въ тъхъ же отношеніяхъ, числъ и силъ: демократическое меньшинство прежняго собранія сділалось большинствомъ настоящаго. Къ такому результату привели: запрещение избирать членовъ учредительнаго собранія, уже испытанныхъ въ дълъ управленія, необходимость избирать депутатовъ изъ числа такихъ лицъ, которыя обратили на себя вниманіе своимъ образомъ мыслей и дъйствій, и, въ особенности, дъятельное вліяніе клубовъ. Въ скоромъ времени мижнія и партін опредълились. Образовались правая сторона, центръ, лівая сторона, какъ и въ учредительномъ собраніи, но характеръ ихъ былъ другой. Правая сторона, составленная изъ рѣшительныхъ конституціонистовъ, образовала ум'вренную нартію. Главивишими представителями ея были Матье, Дюма, Рамонъ, Вобланъ, Бёньо и др Она им'вла кое-какія сношенія съдворомъ чрезъ Барнава, Дюпора, Александра Ламета, которые были ея вождями въ учредительномъ собракій, но совътамъ которыхъ очень ръдко слъдовалъ Людовикъ XVI, интая большее довъріе къ окружающимъ его придворнымъ. Вив собранія она опиралась на клубъ фельяновъ и на буржуазію. На ея сторонъ были національная гвардія, армія. директорія денартамента и вообще всё установленныя власти. Но эта партія, называвшаяся партіей фельяновъ и не преобладавшая уже въ собранін, потеряла вскорѣ и другую важную точку опоры: городское управление перешло въ руки противниковъ ея, членовъ лъвой стороны.

Эта сторона состояла изъ такъ-называемыхъ жирондистовъ и во время революціи была переходной партіей отъ средняго класса къ народу. Она не имъла тогда пикакого разрушительнаго плана, но была расположена поддерживать революцію всёми средствами, - чъмъ и отличалась отъ конституціонной партін, которая хотъла защищать ее только средствами законными. Во главъ ея встали

блестящіе ораторы департамента Жиронды (отчего и получила она свое названіе)—Верньо, Гюадэ, Жансоннэ—и уроженецъ Прованса, Иснаръ, обладавшій еще болъе страстнымъ красноръчіемъ, чъмъ нервые трое. Главнымъ вождемъ нартін былъ Бриссо, во время предъидущей сессін бывшій членомъ городскаго управленія въ Парижъ, тенерь сдълавшися членомъ собранія. Митнія Бриссо. желавнаго полной реформы, сильная дъятельность его ума, выказывавшаяся въ журналѣ "Патріотъ", на трибунѣ собранія, въ клубъ якобинцевъ, его точныя и обширныя свъдънія объ иностранныхъ государствахъ, -- все это давало ему большое вліяніе въ такое время, когда происходила борьба партій и готова была разразиться война противъ Европы. Кондорсэ пользовался вліяніемъ другого рода: онъ обязанъ былъ имъ своей репутаціи челов'єка глубоко-проницательнаго и своимъ демократическимъ теоріямъ, которыя доставили ему почти роль Сіеса среди этого втораго революціоннаго покольнія. Рышительный и страстный Петіонъ быль человѣкомъ дѣйствія этой партіи. Благодаря своей наружности, внушавшей довъріе, способности ловко говорить и привычкъ обращаться съ народомъ, онъ получилъ должность мара, которую Бальи отправляль до тъхъ поръ въ интересахъ средняго класса.

Въ рядахъ лѣвой стороны образовался зародышъ партін, еще болъе крайней, чъмъ она сама; члены этой партіи, напримъръ Шабо, Базиръ, Мерленъ де Тіонвиль, были для жирондистовъ темъ же, чемъ Петіонъ, Бюзо. Робесньеръ для левой стороны учредительнаго собранія. Они находились въ тъсной связи съ партіей демагоговъ, поддерживавшей извив жирондистовъ и располагавшей клубами и народомъ. Настоящими вождями этой партіп, опиравшейся на цълое сословіе и стремившейся утвердить свою собственную власть, были: Робесньеръ-въ обществъ якобинцевъ, въ которомъ онъ упрочилъ свое вліяніе по выходѣ изъ учредительнаго собранія: Дантонъ, Камиллъ Демуленъ и Фабръ д'Еглантинъ-въ обществъ кордельеровъ, въ которомъ они основали клубъ нововводителей еще болъе рьяныхъ, чъмъ самые якобинцы, клубъ которыхъ состоялъ еще изъ членовъ буржуазін; пивоваръ Сантерръ, въ предмъстьяхъ, центръ народной силы. Но эта партія была еще на второмъ иланъ, и только сильные перевороты могли дать ей возможность восторжествовать. Центръ законодательнаго собранія былъ искренно преданъ новому порядку. Члены центра были почти тъхъ же мивній и также склонны къ умъренности, какъ и члены центра учредительнаго собранія: но теперешній цептръ далеко не имълъ того же вліянія. Онъ не стояль уже во главѣ крѣнкаго сословія, съ помощью котораго могъ твердо и разумно сдерживать всё крайнія партіи. Въ виду опасностей, грозившихъ государству, снова почувствовалась необходимость въ крайнихъ мивніяхъ и въ поддержкё партій, стоявшихъ виё собранія: это уничтожило вліяніе центра. Подобно всёмъ умёренпымъ партіямъ, онъ вскорё нерешелъ на сторону сильнёйшихъ

и подчинился левой стороне.

Положение собранія было крайне затруднительно: учредительное собраніе зав'єщало ему партін, примиреніе которыхъ очевидно было певозможно. (ъ первыхъ же засъданій, новое собраніе увидало необходимость заняться этими партіями, и заняться для того, чтобы бороться съ ними. Усибхи эмиграціи становились тревожными: двое братьевъ короля, принцъ Конде и герцогъ Бурбонскій, протестовали противъ признанія конституціи Людовикомъ XVI, т. е. противъ единственнаго средства къ соглашению; они объявили, что король не властенъ поступаться правами древней монархіи, и слухъ объ ихъ протестъ, разнесшійся по всей Франціп. произведъ сильное внечатлъние на ихъ приверженцевъ. Офицеры покидали армію, дворяне бъжали изъ своихъ зачковъ; цълыя роты дезертировали и поступали въ полки, расположенные по ту сторону границы. Тъмъ, кто медлилъ, присылали прялки (въ знакъ презрѣнія); тѣмъ, кто не эмигрировалъ, грозили, что они будуть причислены къ буржуазін, когда побъдопосное дворянство возвратится въ страну. Въ австрійскихъ Нидерландахъ и въ пограничныхъ курфириествахъ организовалась такъ называвшаяся випшняя Франція. Въ Брюссель, въ Вормсь, въ Кобленцъ явно готовилась контръ-революція, подъ покровительствомъ и даже съ содъйствіемъ иностранныхъ дворовъ. При этихъ дворахъ принимали посланниковъ отъ эмигрантовъ, а послашниковъ французскаго правительства не принимали, или принимали неблагосклонно, нан даже заключали въ тюрьму, какъ это сделали, напримеръ, съ Дюверье. Французскихъ путешественниковъ и негоціантовъ, заподозржиныхъ въ натріотизмѣ и въ сочувствін къ революцін, лишали нокровительства европейскихъ законовъ. Многія державы явно высказались въ этомъ смыслъ, въ томъ числъ Швеція, Россія и Испанія, которою управляль, въ то время, маркизь Флорига-Бланка, совершенно преданный эмиграціи. Въ то же время Пруссія держала сво юармію на военной ногь: на альнійской и на пиринейской границахъ Франціи усиливался кардонъ сардинскихъ и испанскихъ войскъ, а Густавъ III собиралъ шведскую армію.

Духовенство, неприсягавшее на върность конституціи. употребляло всъ средства, чтобы вызвать во Франціи благопріятный для эмигрантовъ оборотъ дълъ.— "Священники. и въ особенности еписконы, прибъгали ко всъмъ средствамъ фанатизма, чтобы возстановить население городовъ и деревень противъ гражданской организацін духовенства", говорить маркизь Феррьерь. Епископы запретили священникамъ совершать церковные обряды въ одной и той же церкви съ конституціонными священниками, для того чтобы народъ не смѣнивалъ обоихъ вѣроисновѣданій и обоихъ обрядовъ церковной службы. "Независимо отъ окружныхъ посланій къ священникамъ", продолжаетъ маркизъ Феррьеръ, "по деревнямъ распространяли инструкціи для народа. Его учили, что онъ не долженъ обращаться, за совершеніемъ обрядовъ, къ конституціоннымъ священникамъ, которыхъ называли самозванцами; что одно присутствіе при этихъ обрядахъ должно считаться смертнымъ гръхомъ; что обвънчанные священникомъ-самозванцемъ не будутъ признаны за обвънчанныхъ и навлекутъ проклятіе на себя и на своихъ дѣтей; что съ самозванцами не должно имѣть никакого общенія, также какъ ні съ тіми, кто отділился отъ церкви; что муницинальные чиновники, вводивініе въ должность священниковъсамозванцевъ, становились такими же отступниками, какъ и опи сами; что въ самую минуту ихъ вступленія, пономари и дьячки должны отказываться отъ своей должности... Эти фанатическія посланія подъйствовали на народъ-такъ, какъ ожидали еписконы: повсюду вспыхнули религіозныя смуты". Особенно сильны были волненія въ Кальвадось, въ Жеводань и въ Вандеь. Эти провинцін не были расположены въ пользу революцін, потому что среднее просвъщенное сословіе было тамъ довольно малочисленно, а народъ находился въ зависимости отъ духовенства и дворянства. Встревоженные жирондисты хотъли принять строгія мъры противъ эмиграціи и неприсягавшаго духовенства, возстававшаго противъ существующаго порядка. Бриссо предложилъ остановить эмиграцію, отказавнись отъ системы кротости и снисходительности, которой, говориль онъ, следовали до той поры въ отношении къ эмигрантамъ. Онъ различалъ три рода эмигрантовъ: 1) главныхъ вождей, во главъ которыхъ ставилъ двухъ братьевъ короля; 2) должностныхъ лицъ, покидавшихъ свои посты и свою родину и старавшихся склонить къ тому же своихъ сослуживцевъ; 3) частныхъ лицъ, которыя, изъ опасеній за свою жизнь, по враждѣ къ революцін или по другимъ побужденіямъ повидали отечество, но не вооружались противъ него. Онъ требовалъ строгихъ мъръ противъ двухъ первыхъ классовъ и благоразумной списходительности въ отношенін къ третьему. Что касается до лицъ духовнаго званія, отказывавшихся отъ принесенія присяги и возбуждавшихъ смуты, то ибкоторые жиропдисты совътовали только подвергнуть ихъ строгому надвору: другіе признавали необходимымъ изгнать ихъ изъ предвловъ государства. — "Всякій примирительный путь отнынѣ безполезенъ", говорилъ пылкій Иснаръ; "спращиваю, къ чему привели постоянныя прощенія? Смѣлость вашихъ враговъ только растетъ по мѣрѣ вашей списходительности; они перестанутъ вредить вамъ лишь тогда, когда не пайдутъ болѣе средствъ къ этому. Они должны быть или побѣдителями, или побѣжденными; вотъ въ чемъ дѣло, и всякій, кто не видитъ этой великой истины, по моему мнѣнію, не понимаетъ ничего и въ политикѣ."

Конституціонисты противились вежит этимъ мірамъ; они не отрицали опасности, но считали подобные законы произволомъ. Они говорили, что прежде всего слъдуетъ соблюдать конституцию и ограничиться однёми предупредительными мёрами; что достаточно стать въ оборонительное положение относительно эмигрантовъ, и подождать наказаніемъ непокорнаго духовенства, пока не откроется дійствительных заговоровь съ его стороны. Они не совътовали нарушать закона даже относительно враговъ, чтобы не увлечься по этому пути, на которомъ такъ трудно остановиться, и не погубить революціи тімъ же, чімь погубиль себя старый порядокъ. т. е. несправедливостью. Но собраніе, считавшее спасеніе государства важнёе точнаго соблюденія закона, понимавшее всю опасность колебаній и притомъ же возбуждаемое страстями, которыя увлекаютъ кърбинтельнымъ мърамъ, не остаповилось передъ такими соображеніями. 30-го октября оно утвердило, съ общаго согласія, декретъ относительно старшаго брата короля, Людовика-Станислава-Ксавье. Этому принцу предписывалось, на основанін конституцін, возвратиться во Францію въ теченіе двухъ місяцевъ; въ противномъ случай, онъ лишался, по истеченін этого срока, своихъ правъ на регентство. Но когда д'вло дошло до декретовъ противъ эмигрантовъ и священниковъ, согласіе собранія нарушилось. 9 ноября оно постановило, что французы, собравинеся за границею, заподозрѣны въ заговорѣ противъ родины; что если они не разъбдутся къ 1 января 1792 г., то съ ними будетъ поступлено какъ съ заговорщиками: они будутъ подлежать смертной казии и, послъ заочнаго осужденія ихъ, доходы съ ихъ имфиій будуть взиматься въ нользу націп, безъ нарушенія, впрочемь, правг ихг женг, дитей и законных кредиторовг. 29-го числа того же мъсяца, собрание утвердило почти подобный декреть и противь ослушнаго духовенства, которому прединсывадось принести гражданскую присягу, подъ страхомъ лишенія пенсій и заподозр'внія въ мятежныхъ замыслахъ. Въ случав новаго отказа съ его стороны, оно должно быть подвергнуто строгому

надзору: еслибы въ прихедѣ одного изъ священниковъ, подходящихъ подъ эту категерію, возникли религіозныя смуты, онъ долженъ быть привезенъ въ главный городъ департачента: если онъ будетъ уличенъ въ подстреканіи къ непокорности, онъ долженъ

подлежать тюремному заключению.

Король утвердилъ декретъ относительно своего брата, но на два послъдние наложилъ свое veto. Незадолго передъ тъмъ, онъ явно отрекся отъ эмиграціи и написаль принцамь, чтобы они вернулись во Францію. Онъ приглашалъ ихъ послёдовать этому совъту во имя спокойствія родины, во имя привязанности и повиновенія, которыми они были обязаны ему, какт брату и королю. Онъ говорилъ въ заключение этого письма: - "Я буду навсегда благодарень вамъ, если вы избавите меня отъ необходимости дъйствовать противъ васъ въ исполнении того, на что я твердо ръпинлся". Эти благоразумные совъты остались безъ послъдствій. Осуждая поведеніе эмигрантовъ, Людовикъ XVI не соглашался однако утвердить принятыхъ противъ нихъ мъръ. Его поддерживали въ этомъ отказъ конституціонисты и директорія денартамента,-и поддержка ихъ была для него не безполезна въ такую минуту, когда онъ являлся, въ глазахъ народа, соучастникомъ эмиграцін, возбуждаль неудовольствіе жирондистовь и отділялся отъ собранія. Ему слідовало бы тісно сблизиться съ конституціонистами, такъ какъ онъ взывалъ къ конституціи противъ эмигрантовъ въ своихъ письмахъ, и соблюдалъ ее противъ революціонеровъ, пользуясь предоставленными ему правами. Положение его могло упрочиться только тогда, еслибы онъ чистосердечно подчинился первой революціи и стояль бы за дёло буржуазін, какъ за личное свое діло. Но дворъ и не думалъ покоряться: онъ продолжаль томиться ожиданіемь лучшихъ времень, а это мішало ему дъйствовать въ одномъ направлении и заставляло обращать взоры надежды во всё стороны. Онъ продолжалъ спошенія съ Европой и не прочь быль иногда отъ ся вибшательства: вибств съ министрами онъ интриговалъ противъ народной партіи и пользовался фельянамихоть и съ большимъ недовъріемъ -противъ жирондистовъ. Онъ разсчитывалъ всего больше на мелкіе происки Бертрана де Мольвиля, руководившаго тогда совътомъ короля. Этотъ министръ учредилъ французский клубъ, члены котораго состояли у него на жалованьи; онъ покупаль рукоплесканія трибунь въ собранін, надіясь этою подділкою подъ революцію побъдить истинную революцію. Цъль его заключалась въ томъ, чтобы обмануть партін и, соблюдая букву конституціи, уничтожить ся результаты.

Следуя этой системе, дворъ имель неосторожность даже осла-

бить конституціонистовь, вмісто того, чтобы подкрівплять ихъ: онъ способствовалъ, въ ущербъ имъ, назначению Петіона на должность мера. Безкорыстіе, овладъвшее учредительнымъ собраніемъ, побудило всъхъ, кто занималъ, въ продолжение его сессии, общественныя должности, подать въ отставку. Лафайетъ отказался 8 октября отъ званія главнокомандующаго національной гвардіей, а Бальи, вслёдъ затёмъ-отъ должности мера. Конституціонисты предлагали Лафайета на должность мера, нъкоторымъ образомъ первую въ государствъ, такъ какъ меръ имътъ возможность возбуждать, или предупреждать возстанія въ Парижі. До тіхть поръ, эта должность была въ рукахъ конституціонистовъ, для которыхъ она послужила средствомъ къ подавлению движения на Марсовомъ полъ. Потерявъ управление собраниемъ, начальство надъ національною гвардією, они потеряли теперь и муниципальную власть. Дворъ направилъ въ пользу Петіона, кандидата жирондистовъ, вев голоса, которыми онъ располагаль. "Г. Лафайеть желаеть быть меромъ Парижа только для того, чтобы сдёлаться вслёдъ затъмъ налатнымъ меромъ", говорила королева Бертрану де-Мольвилю, "Петіопъ якобинецъ, республиканецъ; но онъ глупъ и не способень быть вождемъ партін". Петіонъ быль избрань на должность мера, 14 ноября, большинствомъ 6,708 голосовъ изъ 10,632 избирателей.

Жирондисты, которымъ избраніе Петіона дало рѣшительный перевъсъ, не ограничились этимъ успъхомъ. Франція не могла дольше оставаться въ такомъ опасномъ и переходномъ положеніи; декреты, которые должны были, справедливо или несправедливо, обезпечить революцію, были отвергнуты королемъ и не были замънены никакою правительственною мърою; министерство выказывало явную, можетъ быть преднамъренную, безпечность. Вслъдствіе этого, жиропдисты обвинили министра иностранныхъ дёлъ, Делессара, въ томъ, что онъ комирометируетъ честь и безопасность націн тономъ своихъ переговоровъ съ пностранными державами. своею медленностью и неспособностью. Они ръзко возстали также и противъ военнаго министра Дю-Порталя, и противъ морскаго министра Бертрана де-Мольвиля, не принциавшихъ никакихъ мфръ для защиты границъ и береговъ. Но болъе всего было возбуждаемо народное негодование враждебнымъ образомъ дъйствій курфирстовъ трирскаго и майнискаго и епискона инейерскаго, благопріятствовавшихъ военнымъ сборищамъ эмигрантовъ. Дипломатическій комитетъ предложилъ объявить королю, что онъ исполнитъ желаніе націи, если потребуеть оть пограничныхъ государей, чтобы они разсвяли въ трехнедъльный срокъ сборища эмигрантовъ, и если собереть необходимыя силы для того, чтобы заставить ихъ уважать международное право. Этою важною м'брою жирондисты желали заставить Людовика XVI принять торжественное обязательство передъ лицомъ Европы и заявить регенсбургскому сейму и

европейскимъ дворамъ твердыя намфренія Франціи.

Пснаръ защищалъ на трибунъ этотъ проектъ. "Станемъ", сказаль онь, "на всю высоту нашего призванія; обратимся съ приличною намъ твердостью къ министрамъ и скажемъ имъ, что до сихъ поръ нація не совстиъ довольна образомъ дійствій каждаго изъ нихъ; что отнынъ они должны выбирать между общественною признательностью и мщеніемъ законовъ, и что подъ словомъ отвътственность, мы разумъемъ смерть. Скажемъ королю, что его собственный интересь требуеть защиты конституцін; что онъ царствуеть для народа и по изволению народа; что нація выше его и что онъ подчиненъ закону. Скажемъ Европъ, что французскій народъ, однажды извлекши мечъ, заброситъ ножны; что онъ нойдеть искать ихъ только увънчанный лаврами нобъды; что если европейскіе кабинеты побудять государей къ войнъ съ пародами, то мы порадими народы ка отчаянной войны съ государями. Скажемъ Европъ, что всъ войны, происходящія между народами по приказанію деспотовъ"... его прервали рукоплесканіями: опъ восклицаетъ: "Не рукондещите, не рукондещите; уважайте мой энтузіазмь—это энтузіазмь свободы. Скажемь всей Европ'ь, что войны между народами, происходящія по приказанію деспотовъ, подобны ударамъ, которые друзья, подстрекаемые предателемъ, наносятъ въ потьмахъ одинъ другому. Какъ только покажется свётъ, они бросять оружіе, обинмутся и накажуть того, кто ихъ обманываль. Если въ ту минуту, когда съ нами будутъ сражаться враждебныя армін, глаза ихъ озарить свъть философіи — народы обнимутся передъ лицомъ низвергнутыхъ тирановъ, передъ лицомъ утъщенной земли и удовлетвореннаго неба".

Собраніе восторженно и единогласно утвердило предложенную міру и отправило, 29 ноября, депутацію къ королю. Главою этой депутаціи быль Воблань. "Государь", сказаль онь Людовику XVI, "едва паціональное собраніе обратило взоры на положеніе государства, какъ усмотрівло, что источникъ смуть, которыя продолжають волювать его, лежить въ приготовленіяхъ французскихъ эмигрантовъ. Дерзость ихъ находить поддержку со стороны германскихъ государей, нарушающихъ свои договоры съ Францією и какъ будто забывающихъ, что они обязаны ей вестфальскимъ миромъ, который гарантируеть ихъ права и безопасность. Эти враждебныя приготовленія, эти угрозы вторгнуться во Францію вызывають во-

оруженія, поглощающія огромныя суммы, которыя нація охотно вручила бы своимъ кредиторамъ. Ваше дѣло, государь, положить конець этому положенію дѣлъ: ваше дѣло, заговорить съ иностранными державами, какъ подобаеть королю французовъ! (кажите имъ, что повсюду, гдѣ затѣвается что-либо враждебное Франціи, она можеть видѣть только враговъ своихъ: что мы свято соблюдемъ нашу клятву не дѣлать никакихъ завоеваній; что мы предлагаемъ государямъ доброе сосѣдство, ненарушимую дружбу свободнаго и могущественнаго народа: что мы готовы уважать ихъ законы, обычаи, учрежденія; но мы желаемъ, чтобы и наши учрежденія уважались. (кажите имъ, наконецъ, что если германскіе государи будутъ продолжать потворствовать враждебнымъ для Франціи приготовленіямъ, то французы придутъ къ нимъ не съ мечомъ и огнемъ, а съ свободою! Пусть они сами сообразятъ, какія послѣдствія будетъ

нивть такое пробуждение народовъ".

Людовикъ XVI отвъчалъ, что онъ серьезно обдумаетъ предложеніе собранія, и, спустя нѣсколько дней, явился лично сообщить ему принятое имъ, на этотъ счетъ, ръшение. Оно было сообразно съ общимъ желаніемъ. Король заявилъ, среди всеобщаго одобренія, свое намфреніе дать знать трирскому курфирсту и другимъ, что если до 15 января не прекратятся въ ихъ владеніяхъ сборища и приготовленія французскихъ эмигрантовъ, то онъ будетъ считать курфирстовъ своими врагами. Король прибавилъ, что онъ нанишеть императору, чтобы онъ, какъ глава имперіи, употребиль свою власть къ предупреждению несчастий, которыя могло бы повлечь за собою дальнъйшее упорство нъкоторыхъ членовъ германскаго союза. "Если меня не послушають", сказаль опъ, "тогда, господа, мий останется только объявить войну — войну, которой инкогда не предприметь безъ необходимости народъ, торжественно отказавшійся отъ завоеваній, но которую съумбеть выдержать свободная и великодушиая нація, когда этого потребують ея честь и безонасность.

Переговоры короля съ имперскими князьями были поддержаны военными приготовленіями. 6 декабря военный министръ Дю-Порталь быль замѣненъ Нарбонномъ, избранцымь изъ среды фельяновъ. Нарбоннъ, человѣкъ молодой, дѣятельный, честолюбивый, жаждавній отличиться торжествомъ своей партіи и защитою революціи, немедленно отправился на границы. Объявленъ былъ наборъ въ полтораста тысячъ человѣкъ; собраніе опредѣлило, для этой цѣли, двадцать милліоновъ чрезвычайныхъ фондовъ; организованы были три арміи подъ начальствомъ Рошамбо, Люкнера и Лафайета: графъ Прованскій, графъ д'Артуа, принцъ Конде были

преданы суду, по обвиненю въ покушении и въ заговоръ противъ общей безопасности государства и конституции. Имѣнія ихъ были секвестрованы, и такъ какъ срокъ, положенный нередъ тѣмъ для возвращенія во Францію графа Прованскаго, уже истекъ, то его

лишили права на регентство.

Курфирстъ трирскій обязался разсвять сборища и не допускать ихъ болье. Однако, все ограничилось однимъ призракомъ распущенія военной силы эмигрантовъ. Австрія предписала маршалу Бендеру защищать курфирста въ случав нападенія, и утвердила постановленія регенсбургскаго сейма. Сеймъ потребовалъ возстаповленія владовлельных князей въ ихъ правахъ (на имінія принадлежавшія имъ во Франціи), не согласился на денежное вознагражденіе ихъ и оставилъ Франціи на выборъ или возстановленіе феодальной системы въ Эльзасв, или войну. Эти двв міры вънскаго кабинета были не совсвиъ миролюбиваго свойства. Войска его приближались къ нашимъ границамъ и доказывали еще яснве, что не слідовало довбрять его бездійствію. Въ Нидерландахъ ихъ стояло нятьдесять тысячъ, въ Брейсгау шесть тысячъ, да тридцать тысячъ шло изъ Богеміи. Эта сильная обсерваціонная армія могла каждую минуту обратиться въ армію наступа-

тельную. Собраніе чувствовало, что необходимо заставить императора рѣшиться на что-нибудь окончательно. Оно смотрѣло на курфирстовъ, какъ на его ширмы, а на эмигрантовъ, какъ на орудія его, такъ какъ князь Кауницъ признавалъ законнымъ союзъ государей, соединившихся для безопасности и чести своих коронг. Жирондисты ръшились предупредить этого опаснаго соперника, чтобы не дать ему времени еще лучше приготовиться. Они потребовали, чтобы онъ высказался прямо и отчетливо, до 10 февраля, о своихъ истинныхъ цъляхъ относительно Франціи. Въ то же время, они стали преследовать техъ министровъ, на которыхъ нельзя было разсчитывать въ случат войны. Въ особенности давали имъ поводъ къ этому неспособность Лелессара и интриги Бертрана де-Мольвиля; они пощадили одного Нарбонна. Стремленію жирондистовъ способствовали несогласія въ совъть, на половину враждебномъ революцін, въ лицъ Бертрана де-Мольвиля, Делессара и др., на половину конституціонномъ въ лицѣ Нарбонна и министра внутреннихъ дълъ Каје де-Кервилля. Людямъ, державшимся такихъ противоположныхъ цёлей и средствъ, нельзя было согласиться; Бертранъ де-Мольвиль имълъ сильныя столкновенія съ Нарбонномъ, требовавшимъ отъ товарищей своихъ прямодушнаго и ръпштельнаго поведенія и желавшимь, чтобы собраніе было точкою опоры для трона. Нарбоннъ налъ въ этой борьбѣ и отставка его повлекла за собою распаденіе министерства. Жирондисты обвинили Бертрана де-Мольвиля и Делессара: первый съумѣлъ оправдаться, но

последній быль предань верховному орлеанскому суду.

Король, устрашенный нападеніемъ собранія на членовъ своего совъта и въ особенности преданіемъ суду Делессара, не нашелъ иного выхода, кромѣ избранія новыхъ министровъ изъ среды побъдителей. Свобода и тронъ могли быть спасены только союзомъ съ тогдашними вождями революціи, союзомъ, который возстановить бы согласіе между собраніемъ, королевскою властью и муниципалитетомъ. Если бы этотъ союзъ оказался прочнымъ, жирондисты совершили бы за одно съ дворомъ то, что послѣ разрыва съ нимъ, они считали возможнымъ совершить только безъ него. Членами министерства были назначены: Лакостъ, по морскому департаменту; Клавьеръ—по финансовому; Дюрантонъ—по юстиціп; де-Гравъ, вскорѣ замѣненный ('ерваномъ—по военному департаменту: Дюмурье — по департаменту иностранныхъ дѣлъ и Роланъ — но департаменту впутреннихъ дѣлъ. Послѣдніе два были самыми замѣчательными и значительными людьми въ совѣтѣ ми-

нистровъ.

Дюмурье было сорокъ-семь лътъ, когда началась революція; до тъхъ поръ, онъ проводилъ жизнь въ интригахъ и слишкомъ хорошо помнить объ этомъ въ такое время, когда мелкія средства можно было унотреблять лишь для того, чтобы помогать ими великимъ, а не для того, чтобъ замънять ими нослъднія. Первую половину своей политической карьеры онъ провелъ въ томъ, что искаль случаевь выйти въ люди; въ продолжение второй онъ изъискиваль средства, какъ бы удержаться на мъстъ. Царедворецъ до 1789 г., конституціонистъ во время перваго собранія, жирондисть во время втораго: якобинець во время республики, — онъ м'внялъ роль сообразно съ обстоятельствами. Но Дюмурье обладалъ встми качествами высоко даровитыхъ натуръ: предпрінмчивостью, неутомимою дъятельностью, быстрымъ, върнымъ и широкимъ взглядомъ; страстною энергіей и необыкновенною увъренностью въ усивхв; при этомъ, онъ былъ открытаго и легкаго права, остроуменъ, сиблъ, одинаково способенъ и къ интригамъ партій, и къ военному дёлу, находчивъ, надъленъ изумительнымъ тактомъ н искусствомъ действовать кстати. Онъ умъль подчиняться обстоятельствамъ, съ темъ, чтобы изменить ихъ. Правда, эти высокія качества были помрачены недостатками: Домурье быль опрометчивъ, легкомысленъ и крайне непостояненъ въ мысляхъ и средствахъ, вслъдствіе постоянной потребности въ движеніи и интригахъ. Но главнымъ порокомъ Дюмурье было полное отсутствіе политическихъ убъжденіи. Во время революціи, не будучи человъкомъ партіи, ничего пельзя сдѣлать ни для свободы, ни для власти: ничего также не сдѣлаешь въ это время и съ однимъ честолюбіемъ, если не смотришь дальше непосредственной цѣли и не желаешь сильнѣе своихъ единомышленниковъ. Кромвель и Бонанартъ хорошо это понимали: Дюмурье, бывшій орудіемъ партій, думаль одержать падъ шими побѣду интригами. Ему недоставало страстнаго увлеченія революціонной эпохи, которое дополняетъ натуру человѣка и одно только можетъ подчинить ему другихъ.

Роданъ былъ противоположностью Дюмурье: свобода застала этого человъка совершенно готовымъ, словно сформированнымъ для нея. Роланъ былъ человъкъ простой въ обращени, строгихъ правиль и испытанныхъ убъжденій; онъ восторженно любиль свободу и быль способень безкорыстно посвятить ей всю свою жизнь, или погибнуть за нее, безъ тщеславія и сожальнія. Этотъ человькъ заслуживалъ того, чтобы родиться въ республикъ, но во время революціи онъ быль не на своемь мість и мало способень быль выдерживать смуты и борьбу нартій; дарованія его были не особенно блестящія, характеръ нісколько упрямъ: онъ не быль способень ни узнавать людей, ни управлять ими. При всемъ своемъ трудолюбін, дъятельности, образованіи, онъ прошель бы едва замвченнымь безъ своей жены. Всвиъ твиъ, чего ему недоставало, надълена была она: силою, ловкостью, возвышенностью характера, предусмотрительностью. Г-жа Роланъ была дущею Жиронды: вокругъ нея соединялись всв блестящие и смълые люди этой партіи для сов'єщаній о нуждахь и опасностяхь родины; она подстрекала на дъятельность тъхъ, которые способны были дёнствовать, и посылала на трибуну тёхъ, которыхъ знала за людей красноръчивыхъ.

Дворъ назвалъ это министерство, составленное въ мартъ мъсящъ, министерствомо санколотово. Когда Роланъ явился въ первый разъ во дворецъ, вопреки правиламъ этикета, въ башмакахъ со инурками и въ круглой шлянъ, церемоніймейстеръ не хотълъ принять его. Принужденный внустить его, онъ сказалъ Дюмурье, указывая на Ролана: "Боже мой! башмаки безъ пряжекъ!"—"Ахъ! все погибло!" возразилъ Домурье съ ведичайшимъ хладнокровіемъ. Вотъ чъмъ занимались еще при дворъ! Первою мърою новаго министерства была война. Положение Франціи становилось все болье и болье опаснымъ; можно было ожидать всего отъ враждебнаго расположения Европы. Леопольдъ умеръ и смерть его могла только ускорить ръшение въпскаго кабинета. Молодой преемникъ

его, Францъ II, былъ менте миролюбивъ или менте остороженъ. Австрія уже собирала войска, опредъляла для нихъ сборные пункты, назначала генераловъ: она вторглась въ базельскія владвнія и поставила гарнизонъ въ Порантрюн, чтобы упрочить за собою доступъ въ дубскій департаментъ. Не оставалось никакого сомивнія въ ея замыслахъ. Кобленцскія сборища возобновились еще въ большемъ размъръ, чъмъ прежде; вънскій кабинетъ разсъяль на время эмигрантовъ, собравшихся въ бельгійскихъ провинціяхъ, лишь для того, чтобы предупредить вторженіе въ эту страну, къ отнору котораго онъ еще не приготовился; онъ желалъ только соблюсти приличія, а въ сущности допускаль въ Брюсселъ цълый генеральный штабъ эмигрантовъ, въ мундирахъ н съ бълыми кокардами. Наконецъ, отвъты князя Кауница на затребованныя объясненія были вовсе неудовлетворительны. Онъ даже отказывался вести прямые переговоры, и баронъ Кобенцель отвівчаль, что Австрія не отступить оть предъявленных условій. Возстановление монархін на основаніяхъ королевскаго засъданія 23 іюня: возвращеніе духовенству всёхъ его имуществъ, германскимъ князьямъ-эльзасскихъ владеній, со всеми ихъ правами; возвращение наив Авиньона и графства Венессенъ-таковъ былъ ультиматумъ Австріи. ('оглашеніе сд'влалось невозможнымъ: нечего было и разсчитывать на поддержание мира. Франціи грозила участь, незадолго передъ тъмъ постигшая Голландію, а можеть быть даже и участь Польши. Весь вопросъ состоялъ теперь въ томъ, дожидаться ли войны или ускорить ее, воспользоваться ли энтузіазмомъ народа, или дать простыть ему. Настоящій виновникъ войны не тотъ, кто объявляетъ ее, а тотъ, кто дълаетъ ее пеобходимою.

20 анрёля, Людовикъ XVI явился въ собраніе, въ сопровожденіи всёхъ своихъ министровъ. "Я пришелъ, господа", сказалъ онъ. "въ національное собраніе по крайне важному дёлу, которое требуетъ всего вниманія народныхъ представителей. Мой министръ нностранныхъ дѣлъ прочтетъ вамъ докладъ о нашемъ политическомъ положеніи, представленный имъ совѣту министровъ." Дюмурье изложилъ вслѣдъ затѣмъ основанія къ жалобамъ Франціи на Австрію; объяснилъ цѣль конференцій въ Мантуѣ, Рейхенбахѣ и Пильницѣ: указалъ на коалицію противъ французской революціи, организованную Австріею, на ея усиленныя вооруженія, на явное покровительство, оказываемое ею корпусу эмигрантовъ, на новедительный тонъ и умышленную медленность, съ которыми она ведетъ переговоры, наконецъ, на певыносимыя условія ультичатума. Враждебный образъ дѣнствій короля Венгріи и Богеміи

(Францъ II еще не былъ избранъ въ императоры), чрезвычайныя условія, въ которыхъ находилась нація, ея р'єшительно выраженное желаніе не теривть ни обидъ, ни посягательствъ на какое бы то ни было изъ правъ ея, честь и искренность Людовика XVI, обязапнаго пещись о достоинствъ и безопасности Франціи, — таковы были мотивы, изъ которыхъ Дюмурье выводилъ необходимость войны съ Австріей. Людовикъ XVI сказаль тогда не совсѣмъ твердымъ голосомъ: "Вамъ извъстенъ тенерь, господа, результатъ монхъ переговоровъ съ Вѣною. Заключение доклада выражаетъ единодушное мижніе членовъ моего совъта; я и самъ раздъляю это мижніе. Оно согласно съ заявленною миж неоднократно волею національнаго собранія и съ чувствами, выраженными миж множествомъ гражданъ изъ различныхъ частей государства; всъ они предпочитаютъ войну дальнъйшему униженію достоинства французскаго народа и постоянной опасности, грозящей націи. Я долженъ былъ предварительно истощить всё средства къ поддержанію мира. Сегодня я предлагаю собранію на основаніи конституціи, войну съ королемь Венгріи и Богемін". Слова короля вызвали и всколько рукоплесканій, но торжественность этой минуты и важность принимаемаго рѣшенія внушали всѣмъ безмолвное и сосредоточенное чувство. По уходъ короля собрание назначило на вечеръ того же дня чрезвычайное засъданіе, въ которомъ рѣшено было единогласно объявить войну. Такимъ образомъ была предпринята война съ одною изъ главныхъ союзныхъ державъ, - война, дливнаяся около четверти въка, упрочившая побъдоносную революцію и изміннянная самый видъ Европы.

Вся Франція съ восторгомъ приняла это извъстіе. Война дала новый толчекъ и безъ того уже волновавшемуся народу. Округи, муниципалитеты, пародныя общества присылали адресы: нація выставляла рекрутъ, дѣлала добровольныя приношенія, ковала шики и какъ будто вся ноднялась на ноги, выжидая нападенія Европы, или сама готовясь напасть на нее. Но для организацін войска не достаточно одного энтузіазма, хотя онъ и даетъ надежду на побъду: въ ожиданін формпровки новыхъ рекрутъ, при открытін похода можно было разсчитывать на один только регулярныя войска. Положеніе французскихъ военныхъ силь было слъдующее: обширная граница отъ Дюнкирхена до Базеля была охраняема тремя большими корпусами. На лѣвомъ флангѣ отъ Дюнкирхена до Филипивиля, стояла съверная армія, въ сорокъ тысячъ человѣкъ пѣхоты и въ восемь тысячъ конницы, подъ начальствомъ маршала Рошамбо. Центральною арміею командоваль Лафайеть; она состояла изъ сорока няти тысячъ ибхоты и изъ семи тысячъ

копницы и была расположена отъ Филиппвиля до линій Вейссенбурга. Наконецъ, рейнская армія, изъ тридцати пяти тысячъ человъкъ пъхоты и восьми тысячъ конницы, подъ начальствомъ маршала Люкнера, занимала пространство отъ вейссенбургскихъ линій до Базеля. Альпійская и пиренейская границы были ввърены генералу Монтескью, армія котораго была незначительна; но съ

этой стороны Франціи еще не грозила опасность.

Маршалъ Рошамбо совътовалъ держаться въ оборонительномъ положении и охранять границы. Дюмурье, напротивъ, настанвалъ на томъ, чтобы и въ наступленіи, какъ въ объявленіи войны, иниціатива принадлежала Франціи, и чтобы Франція воспользовалась своимъ выгоднымъ положеніемъ, т. е. готовностью къ войнѣ прежде непріятеля. Дюмурье быль очень предпріимчивь, а такъ какъ онъ руководилъ военными операціями, хотя и былъ министромъ иностранныхъ дёлъ, то и настоялъ на своемъ планъ. Планъ этотъ состояль въ томъ, чтобы быстро вторгнуться въ Бельгію. Эта провинція пыталась въ 1790 г. свергнуть австрійское иго и на н'ькоторое время восторжествовала, но потомъ была вновь покорена превосходными силами. Дюмурье полагаль, что брабантскіе патріоты ноддержать французовь, какъ своихъ освободителей. Съ этою цёлью, онъ задумаль тройное вторженіе. Двое генераловъ, Теобальдъ Дильонъ и Биронъ, командовавшіе войсками во Фландріи подъ главнымъ начальствомъ Рошамбо, получили предписание двинуться-одинъ, съ четырьмя - тысячами человъкъ, изъ Лилля на Турна: другой, съ десятью тысячами, изъ Валансьенна на Монсъ. Въ то же время Лафайетъ, съ частью своей арміи, выступиль изъ Меца и направился форсированнымъ маршемъ къ Намюру, чрезъ Стенэ, Седанъ, Мезіеръ и Живе. Но для выполненія этого плана необходимо было имъть привычныхъ уже солдатъ, а не новичковъ, изъ которыхъ состояла армія, и кромъ того требовалось такое единство дъйствій со стороны полководцевь, какого трудно было ожидать въ настоящемъ случать. Къ тому же, паступательные корнуса были недостаточно сильны для такого предпріятія. Едва Теобальдъ Дильонъ перешелъ границу и встрътилъ 28-го апръля непріятеля, какъ солдатами его овладёль паническій страхъ. Въ рядахъ раздался крикъ: спасайся кто можеть! и Дильонъ былъ увлеченъ своими солдатами, которые при этомъ умертвили его. Тоже самое и при тъхъ же обстоятельствахъ произошло въ отрядъ Бирона, который также быль вынуждень въ безпорядкъ ретироваться на прежиюю позицію. Это внезапное бъгство объихъ колоннъ слъдуетъ принисать или робости солдатъ, еще не бывавшихъ въ дёлё, или недовёрію къ полководцамъ, или злонамёреннымъ людямъ, поднявшимъ крикъ объ измёнё.

Лафайетъ прибыль въ Бувинъ, сделавъ по дурнымъ дорогамъ пятьдесять миль въ нъсколько дней, и узналъ тамъ о неудачахъ въ Валансьеннъ и въ Лиллъ; убъдившись, что вторжение не удалось, онъ основательно расчелъ, что ему ничего болъе не остается дълать, какъ отступать. Рошамбо жаловался на опрометичивость и непослыдовательность мъръ, которыя были предписаны ему самымъ положительнымъ образомъ. Онъ подаль въ отставку, не желая быть страдательнымь орудиемь министровь вы такомы дыль, которыми они сами должени-бы руководить. Съ этого времени, французская армія снова приняла оборонительное положеніе. Охраненіе границы было раздёлено между двумя большими корнусами, изъ которыхъ одинъ, нодъ начальствомъ Лафайета, тянулся отъ моря до Лонгви, а другой, подъ начальствомъ Люкнера, отъ Мозеля до Юры. Лафайеть поручиль лёвое крыло своей арміи Артюру дильону; правое крыло его прилегало къ армін Люкнера, номощникомъ котораго на Рейнъ былъ Биронъ. Въ такомъ положенін французы ожидали союзниковъ.

Между тъмъ, нервыя пеудачи усилили разрывъ между фельяначи и жирондистами. Генералы приписывали эти неудачи плану Дюмурье; министерство - тому способу, какимъ этотъ иланъ былъ выполненъ генералами, назначенными еще при Нарбоннъ и принадлежавшими къ партін конституціопистовъ. Якобинцы обвиняли противниковъ революцін въ томъ, что они причинили бъгство криками: спасайся, кто можеть! Подозрвнія ихъ подтверждались нескрываемою радостью враговъ революцін, ихъ надеждою увидать вскорт появление союзниковъ въ Парижъ, возвращение эмигрантовъ и возстановление стараго порядка. Подозръвали, что дворъ, усилившій наемную стражу короля до шести тысячъ, вмѣсто 1.800 человѣкъ, и набравшій ее изъ отъявленныхъ противниковъ революціи, быль за одно съ коалицією. Говорили о существованій тайнаго комитета, подъ названіемь австрійскаго. но доказать этого не могли. Недовиріе дошло до высочайшей степени.

Собраніе немедленно приняло міры, соотвітственныя духу господствовавшей въ немъ партін; оно выступало на поприще войны, и потому вынуждено было сообразовать свои дійствія не столько съ справедливостью, сколько съ общественною безопасностью. Оно объявило засіданія свои постоянными, распустило наемную стражу короля: усиливавшіяся религіозныя смуты вынудили его декретировать изгнаціе пенокорпаго духовенства, чтобы

не имъть въ одно время на рукахъ и войны съ коалиціей и усмиренія внутренняго мятежа. Чтобы загладить послъднія пораженія и имъть вблизи границъ резервную армію, оно утвердило, в іюня, предложеніе военнаго министра ('ервапа, о расположеніи, подъ стѣнами Парижа, лагеря въ двадцать тысячъ человѣкъ, собранныхъ изъ департаментовъ. Въ то же время, собраніе старалось возбуждать умы революціонными празднествами и заботилось о вооруженіи толны пиками, находя, что всякая помощь

полезна во время такой великой опасности.

Всѣ эти мѣры прешли не безъ сопротивленія со стороны конституціонистовъ. Они отвергали учрежденіе лагеря въ двадцать тысячь человѣкъ, нолагая, что это будетъ армія партіи, призванная дѣйствовать противъ національной гвардіи и трона. Штабъ національной гвардіи протестовалъ: составъ ея былъ немедленно измѣненъ въ пользу господствующей партіи. Въ новую національную гвардію включены были роты, вооруженныя пиками. Неудовольствіе конституціонистовъ усилилось, такъ какъ эта мѣра вводила въ ихъ ряды низшее сословіе и была принята, казалось имъ, съ цѣлью оттереть буржуазію чернью. Наконецъ, они явно порицали изгнаніе священниковъ, видя въ этомъ ни что иное,

какъ произвольную карательную мъру.

Съ нъкоторыхъ поръ, Людовикъ XVI обращался холоднъе со своими министрами, которые также стали требовательние относительно его. Они настаивали, чтобы онъ допустилъ къ своен особъ присягнувшихъ священниковъ, подавъ такимъ образомъ примъръ въ пользу гражданскаго устройства духовенства и уничтоживъ поводъ къ безпорядкамъ: но король отказывался настойчиво, ръшившись не дълать болже никакихъ уступокъ въ дълъ религіи. Последніе декреты положили конець его союзу съ жирондою. Ибсколько дней онъ умалчиваль о нихъ и не выражаль своего ръшенія на этоть счеть. Въ это-то время Роланъ написалъ ему свое знаменитое письмо о конституціонныхъ обязапностяхъ короля и убъждалъ его сдълаться искренно королемъ революцін, для усновоенія умовъ и для упроченія своей власти. Это письмо только сильные раздражило Людовика XVI, уже ръшившагося на разрывъ съ жирондистами. Его поддерживалъ Домурье, нокинувний свою партио и образовавний, вмъстъ съ Дюрантономъ и Лакостомъ, партію въ министерствъ противъ Ролана, Сервана и Клавьера. Но, какъ опытный честолюбецъ, Дюмурье совътоваль Людовику XVI отставить министровъ, на которыхъ онъ имълъ новодъ жаловаться, и въ то же время утвердить декреты, чтобы синскать себъ популярность. Дюмурье

выставлялъ ему декретъ противъ священниковъ, какъ мѣру необходимую для ихъ собственной безонасности, потому что изгнаніе можетъ избавить ихъ отъ болѣе печальной судьбы; онъ брался предотвратить революціонныя послѣдствія отъ учрежденія двадцати-тысячнаго лагеря, направляя батальоны его, по мѣрѣ ихъ прибытія, къ дѣйствующей арміи. На этихъ условіяхъ, Дюмурье изъявилъ готовность принять военное министерство и выдержать напоръ своей собственной партіи; по король, отставивъ, 13 іюня, министровъ, отвергъ вслѣдъ затѣмъ и декреты, и Дюмурье уѣхалъ въ армію, только скомпрометировавъ себя. Собраніе выразило сожалѣніе отъ имени націи объ отставкѣ Ролана, Сервана и Клавьера.

Король избраль новыхь министровь изъ среды фёльяновъ. Синніонь Шамбонна приняль портфель иностранныхь дѣль, Терріе-Монтель — внутреннихь, Болье — финансовь, Лажаррь — военныхь дѣль; Лакостъ и Дюрантонь остались пока въ министерствахь юстиціи и морскомъ. Всё эти люди не имѣли ни имени, ни вліянія, и самая партія ихъ оканчивала свое существованіе. Конституціонное положеніе, при которомъ она могла господствовать, переходило все болѣе и болѣе въ революціонное. Была ли возможность для легальной и умѣренной партіи удержаться между двумя крайними и воинственными партіями, изъ которыхъ одна наступала извиѣ для уничтоженія революціи, а другая намѣревалась отстоять ее во чтобы то ни стало? Фёльяны были лишними при такомъ положеніи дѣлъ. Король, чувствовавшій ихъ слабость, разсчитываль,

повидимому, въ то время на одну Европу и Малле-Дюпанъ былъ отправленъ къ союзникамъ съ тайнымъ поручениемъ.

Между тёмъ, всё, кого опередила народная волна, и кто принадлежалъ къ первымъ временамъ революціи, соединились для поддержки этого слабаго ретрограднаго движенія. Монархисты, во главѣ которыхъ стояли Лалли-Толандаль и Малуэ, два главнѣйшихъ члена партіи Мунье и Неккера; фельяны, руководимые прежнимъ тріумвиратомъ Дюпора, Ламета и Барнава; наконецъ Лафайстъ, пользовавшійся чрезвычайно громкимъ конституціопнымъ именемъ, пытались сдержать клубы и упрочить законный порядокъ и королевскую власть. Якобинцы находились въ сильномъ движеніи: вліяніе ихъ становилось огромнымъ; они стояли во главѣ народной партіи. Для того, чтобы нейтрализовать ихъ, надо было противопоставить имъ прежнюю партію буржуазіи—но эта партія была разстроена и сила ея уменьшалась съ каждымъ днемъ. Чтобы поднять ее, Лафайетъ написалъ 16 іюня, изъ лагеря въ Мобёжѣ. письмо собранію, въ которомъ обвинялъ партію якобинцевъ. тре-

бовалъ прекращенія господства клубовъ, независимости и упроченія конституціонной монархіи и убъждаль собраніе отъ своего имени, отъ имени своей арміи и всёхъ друзей свободы, чтобы оно принимало только такія м'єры для общественной безопасности, которыя указаны закономъ. Это смълое письмо возбудило оживленные споры между лівою и правою сторонами собранія. Не смотря на чистыя и безкорыстныя побужденія, съ которыми было написано это письмо, оно показалосъ кромвелевскимъ поступкомъ со стороны молодаго генерала, имъвшаго въ своемъ распоряженін цълую армію; съ этого времени ренутація Лафайета, которую до тѣхъ поръ щадили соперники его, подверглась нападеніямъ. Впрочемъ, поступокъ Лафайета, если смотръть на него съ чисто-политической точки зрвнія, быль неосторожень. Незачвиь было еще болве подстрекать жиронду, изгнанную изъ министерства, остановленную на пути задуманныхъ ею мъръ для общественной безонасности; не слъдовало Лафайету, въ интересахъ его собственной партін,

тратить понапрасну свое вліяніе.

Жиронда намъревалась, для своей безопасности и для безопасности революціи, возстановить свое вліяніе, не выходя изъ круга конституціонных средствъ. Цёль ся заключалась не въ томъ, чтобы низвергнуть короля, какъ это было впоследствін, а въ томъ только, чтобы снова склонить его на свою сторону. Для этого, она прибъгла къ повелительнымъ народнымъ адресамъ. Съ самаго объявленія войны, податели адресовъ являлись съ оружіемъ въ рукахъ у решетки національнаго собранія, предлагали себя въ защитники родины и получали разръшение пройти съ оружиемъ въ рукахъ черезъ залъ засъданій. Такое списхожденіе было неблагоразумно и лишало смысла законы противъ сборищъ, но объ стороны находились въ чрезвычайномъ положении, объ прибъгали къ противозаконнымъ средствамъ: дворъ-къ Европъ, Жирондавъ народу. Народъ волновался очень сильно. Коноводы предмъстій, въ томъ числъ депутатъ Шабо, Сантерръ, мясникъ Лежандръ. Гоншонъ, маркизъ де-Септъ-Юрюгъ приготовляли его, впродолжени нъсколькихъ дней, къ революціонной демонстраціи, вродъ той, которая неудалась на Марсовомъ полъ. Приближалось 20 іюня, годовщина присяги въ Jeu de Paume. Подъ тъмъ предлогомъ, чтобы праздновать этотъ достонамятный день гражданскимъ торжествомъ, и посадить дерево въ честь свободы, изъ предмъстій Сенть-Антуань и Сенъ-Марсо выступила вооруженная толна въ восемь тысячь человъкъ и направилась къ собранію.

Прокуроръ — синдикъ Редереръ явился предупредить собраніе, а между тёмъ мятежная толна подошла къ дверямъ залы.

Вожди ея потребовали, чтобы имъ дозволили подать прошеніе п пройти военнымъ маршемъ передъ собраніемъ. Между правою стороною, возстававшею противъ допущенія вооруженныхъ просителей, и лівою, требовавшею допущенія на основанін прежнихъ приміровъ, завязался жаркій споръ. Верньо согласился, что собраніе нарушаетъ всѣ принципы, допуская въ свою среду вооруженное сборище, но, входя въ разсмотржніе обстоятельствь, объявиль, что невозможно отказать предстоящему сборищу въ дозволеніи, уже дарованномъ столькимъ другимъ. Не легко было противиться желаніямь огромной, возбужденной толны, которую поддерживала часть представителей. Народъ уже тёснился въ корридорахъ, когда собраніе р'виньлось принять депутатовъ. Они были введены, ораторъ ихъ заговорилъ угрожающимъ тономъ. Онъ сказалъ, что народъ возсталъ и готовъ прибъгнуть къ сильнымъ мърамъ, --къ мърамъ, подразумъваемымъ въ декларацін правъ, подъ выраженіемъ сопротивленіе притъсненію; что пусть враги собранія, если таковые им'тются въ немъ, очистять землю свободы и отправятся въ Кобленцъ; потомъ, дойдя до настоящей цёли движенія, онъ прибавилъ: "Исполнительная власть не за одно съ нами; отставка министровъ патріотовъ - лучшее тому доказательство. Итакъ, счастье свободнаго народа будеть зависьть отъ прихоти короля? Но можетъ ли король имъть иную волю, кромъ воли закона? Этого требуетъ народъ, а его голова стоитъ головы вънчаннаго деснота. Эта голова есть генеалогическое древо націи, и предъ такимъ сильнымь дубомъ слабый тростникъ долженъ сгибаться! Мы жалуемся, господа, на бездъйствіе нашихъ армій; мы требуемъ, чтобы вы узнали причину этого бездъйствія; если оно исходить отъ исполнительной власти, то прочь ее ".

Собраніе отвітило денутатамъ, что оно разсмотритъ ихъ прошеніе и, напомнивъ имъ объ уваженіи къ закону и установленнымъ властямъ, дозволило имъ пройти черезъ залъ военнымъ маршемъ. Тогда вся эта процессія, состоявная приблизительно изъ тридцати тысячъ человікъ,—въ томъ числії женщипъ, дітей, національныхъ гвардейцевъ, людей съ пиками, съ знаменами и знаками самаго революціоннаго свойства—прошла черезъ залъ собранія, съ півніемъ знаменитаго приніва Са іга и съ криками: Да здравствуеть нація! да здравствують санкюлоты! Прочь veto! Пествіе открывали (антерръ и Сентъ-Юрюгъ По выходії изъ собранія, процессія направилась ко дворцу: податели прошенія шли впереди. Наружныя двери дворца были отперты по приказанію короля; толна ринулась въ нихъ и поднялась по лістницамъ во внутреннія комнаты. Въ то время, какъ она ломала двери топо-

рами, король велёлъ отпереть ихъ и предсталъ передъ толпою, сопровождаемый немногими лицами. На минуту народная волна остановилась передъ нимъ; но тъ, кто былъ назади, и кого не могло сдерживать присутствіе короля, продолжали напирать. Людовика XVI поставили, изъ предосторожности, въ амбразуръ окна. Никогда не выказываль онъ такого мужества, какъ въ этотъ горестный день. Окруженный національною гвардією, сдерживавшею вокругъ него толну, онъ сиделъ на стуле, который поставили на столь, чтобы ему было просторние и чтобы народъ могь его видъть; король казался спокойнымъ и твердымъ. На крики, требовавшіе утвержденія декретовъ, онъ постоянно отв'єчаль одно: Не вт такую минуту и не такимъ способомъ можно получить мое согласіе. Мужественно отвергнувъ то, что составляло главную цѣль движенія, король не счель нужнымъ противиться пустому для него символу, который однакожъ, въ глазахъ толпы былъ символомъ свободы: онъ надёлъ красную шапку, протянутую ему на пикъ. Толна осталась очень довольна этою уступкою. Черезъ нъсколько минутъ, она разразилась рукоплесканіями, когда Людовикъ XVI, задыхаясь отъ жары и жажды, не колеблясь, выниль стаканъ вина, поданный ему полупьянымъ работникомъ. Между темъ Верньо. Иснаръ и нъсколько другихъ депутатовъ Жиронды прибъжали защитить короля, усовъстить народъ и прекратить эти позорныя сцены. Собраніе, незадолго передъ тъмъ разошедшееся, испуганное этимъ движеніемъ, посибиню собралось снова и отправило нъсколько депутацій, одну вслъдъ за другою, для защиты Людовика XVI. Наконецъ, прибылъ и запоздавшій мэръ Петіонъ. Онъ всталь на стуль и началь увъщевать народь мирно разойтись: народъ повиновался; грубая и дерзкая толпа мятежниковъ, намъревавшаяся добиться отъ короля утвержденія декретовъ и возвращенія министровъ, разошлась, нанесши королю оскорбленія и угрозы, но не добившись етъ него ничего.

('обытія 20 іюня возмутили конституціонное общественное мнѣніе противъ виновниковъ мятежа. Народную партію сильно упрекали за это вторженіе въ королевское жилище, за оскорбленія, нанесенныя Людовику XVI, за противозаконность прошенія, представленнаго, съ угрозами и оскорбленіями, вооруженною толною. Народной партіи пришлось, на минуту, стать въ оборонительное положеніе; будучи виновна въ мятежѣ, она потериѣла при томъже настоящую неудачу. Конституціонисты приняли тонъ оскорбленной и торжествующей партіи: но это длилось недолго, потому что дворъ не поддерживаль ихъ. Національная гвардія предложила Людовику XVI находиться на стражѣ при его особѣ; гержила Людовику XVI находиться на стражѣ при его особѣ; гержила Людовику XVI находиться на стражѣ при его особѣ; герживальность при предпораживальность при при предпораживальность при предпораживальность при предпораживальность при предпораживальность при предпораживальность предпоражи

цогъ Ларопфуко-Ліанкуръ, пачальствовавній войсками въ Руанѣ, хотѣлъ увезти короля въ свой корпусъ, который былъ ему преданъ. Лафайетъ предлагалъ увезти его въ Компьень и сдать ему начальство надъ своей арміей; но Людовикъ XVI отвергъ всѣ эти предложенія. Онъ разсчитывалъ, что агитаторы уймутся, послѣ послѣдней неудачной понытки, и ожидая своего избавленія со стороны коалиціи, дѣятельность которой была усилена событіями 20 іюня, онъ не хотѣлъ принимать одолженія отъ конституціонистовъ, потому что съ ними пришлось бы вступить въ сдѣлку.

Между тъмъ Лафайетъ ръшился на послъднюю понытку въ пользу законной монархін. Поручивъ другому начальство надъ арміей и собравъ адресы, направленные противъ последнихъ событій, онъ отправился въ Парижъ и неожиданно явился, 28-го іюня, въ собраніе. Онъ потребоваль, отъ своего имени и отъ имени своей арміи, наказанія виновныхъ въ безпорядкахъ 20-го іюня и уничтоженія секты якобинцевъ. Этотъ ноступокъ подъйствоваль на членовъ собранія различно. Правая сторона сильно одобряла его, но лъвая возстала противъ поведенія Лафайета. Гюаде предложиль вопрось: не нодлежить ли генераль отвътственности за то, что отлучился изъ арміи и теперь покущается предписывать законы собранію? Остатокъ уваженія къ Лафайету не позволилъ собранию последовать совету Гюаде и, после довольно шумныхъ преній, оно пригласило Лафайета присутствовать при засъданін въ качествъ почетнаго гостя. Тогда Лафайетъ обратился къ національной гвардін, которая такъ долго была предана ему, и надъялся, съ ея помощью, закрыть клубы, разогнать якобинцевъ, возвратить Людовику XVI всю власть, дарованную ему закономъ, и упрочить конституцію. Революціонная партія пришла въ оцінентніе и страшилась всего со стороны своего см'влаго и р'виштельнаго противника на Марсовомъ пол'в. Но дворъ, опасавийнся побъды конституціонистовъ, самъ разрушиль планы Лафайета: Лафайеть назначиль смотръ національной гвардін, а дворъ, пользуясь своимъ вліяніемъ на начальниковъ роялистскихъ батальоновъ, помъщалъ смотру состояться. У Лафайста должны были сойтись избранныя роты гренадеръ и егерей, настроенныя еще лучше другихъ, и идти отъ него на клубы; но не собралось и тридцати человъкъ. Такимъ образомъ, сдълавъ тщетную понытку привлечь къ дълу конституціи и общей обороны національную гвардію и дворь, и увидѣвъ себя покинутымъ даже тъми, кого онъ явился защищать. Лафайетъ уъхалъ въ армію, утративъ всю свою популярность и вліяніе. Эта попытка была последнею венышкою жизни конституціонной партін.

Тогда собраніе возвратилось, какъ и следовало ожидать, къ вопросу о положеніи Франціи, которое оставалось прежнимт. чрезвычанная комиссія двінадцати представила, черезь посредство Пасторе, не совству усноконтельную картину положенія н распрей партій. Жань Дебри предложиль, оть имени той же комиссін, объявить, для успокоенія крайне взволнованнаго народа, что въ случат неминуемости кризиса, собрание объявить отечество во опасности, и тогда будутъ приняты міры къ поддержапію общественной безопасности. Пренія начались этимъ важнымъ предложеніемъ. Верньо изобразиль въ ръчи, глубоко потрясшей собраніе, всь опасности, грознвшія въ ту минуту Франціп. Онъ сказалъ, что все дълается именемъ короля: собрание эмигрантовъ, коалиція государей, движеніе иностранныхъ армій къ французскимъ границамъ, внутрения смуты. Опъ обвинилъ Людовика XVI въ томъ, что онъ задерживаетъ своими отказами порывъ націи н выдаеть этимъ Францію коалицін. Онъ привель ту статью конституцін, въ которой было сказано, что если король станеть во главъ армін и направить ея силы противь націи, или если онь не воспротивится формально подобному дълу, предпринятому отг его имени, то онг признается отрекшимся отг престола. Затъмъ, предположивъ, что Людовикъ XVI добровольно отказывается отъ ередствъ къ защитъ отечества, Верньо прибавилъ: "не вправъ ли мы сказать ему, въ такомъ случат: О, король, вы, безъ сомнтнія, думаете, вмѣстѣ съ тираномъ Лизандромъ, что истина не лучше лжи и что надо тъшить людей клятвами, какъ дътей тъшатъ игрушками; вы делали видь, что любите законы лишь для того, чтобы сохранить власть, которая дала бы вамъ возможность преступать ихъ; вы дълали видъ, что любите конституцію, лишь для того, чтобы она не свергла васъ съ престола, на которомъ вамъ цужно остаться, чтобы уничтожить ее. Не думаете ли вы обмануть насъ этими лицемфримми увфреніями? Не думаете ли вы отвлечь наше винмание отъ нашихъ бъдствий хитростью вашихъ оправданін? Отвергать планы внутренняго укрупленія страны, выставлять противь иностранныхъ солдать такія слабыя силы, въ поражени которыхъ нельзя было и сомивваться — значило ли это защищать насъ? Зачемъ вы не удержали генерала, нарушавшаго конституцію, и связывали мужество тёхъ, кто ограждалъ ее? Для счастья нашего или для гибели предоставила вамъ конституція выборъ министровъ? Для славы, или для позора нашего сдълала она васъ главою армін? Для того ли она предоставила вамъ право утверждать законы, особые доходы и столько другихъ пренмуществъ, чтобы вы погубили, конституціоннымъ путемъ, и

конституцію, и государство? Ибть! ибть! вы, котораго не тронуло великодушіе французовь, который проникнуть только любовью къ деспотизму... вы уже ничто теперь для этой конституціи, которую вы такъ недостойно попрали, ничто для этого народа, кото-

рому вы такъ недостойно измѣнили!"

При томъ положеніи, въ которомъ находилась Жиронда, она разсчитывала только на низвержение короля. Верньо, правда, высказывался пока предположительно, но вся народная партія дъйствительно приписывала Людовику XVI тъ планы, которые въ устахъ Верньо были только предположеніями. Спустя нісколько дней, Бриссо высказался яснъе: - "Мы находимся въ такой чрезвычайной опасности, въ какой не были еще никогда. Отечество въ опасности, не но недостатку въ войскв, не потому, что это войско мало выказываетъ мужества, не потому, что границы страны слабо укрѣплены, а средства ея не обильны... Нѣтъ. Оно въ опасности, потому что веб силы его парализованы. А кто парализовалъ ихъ? Одинъ человъкъ, тотъ самый человъкъ, котораго конституція сдълала главою отчизны, и котораго в роломные советники сделали ея врагомъ! Васъ пугаютъ королями Венгрін и Пруссіи.... А я скажу, что главная сила этихъ королей при нашемъ дворъ, и вотъ гдъ надо прежде всего побъдить ее. Вамъ говорятъ, чтобы вы поражали по всему королевству мятежныхъ священниковъ... А я скажу, что поразивъ тюльерійскій дворъ, вы тѣмъ самымъ поразите однимъ ударомъ все ослушное духовенство. Вамъ говорять, чтобы вы преследовали всехъ интригановь, мятежниковъ, заговорщиковъ... А я скажу, что они всѣ исчезнутъ, если вы поразите тюльерійскій кабинеть, потому что онъ-то и есть тоть центръ, къ которому сходятся всй эти нити, где замышляются вев козни, откуда исходять вев нодстрекательства! Нація служить игрушкою въ рукахъ этого кабинета. Вотъ тайна нашего положенія, вотъ источникъ зла и вотъ гдё следуеть лечить его".

женію короля. Но предварительно оно занялось важнымь вопросомь объ опасностяхь отечества. Три комитета соединились и объявили, что надо принять мёры общественной безопасности; собрапіе провозгласило 5 іюля, торжественную формулу: граждане, отечество во опасности! Тотчась же всё гражданскія власти стали въ положеніе непрерывной бдительности; всё граждане, способные посить оружіе и уже отправлявшіе службу въ національной гвардін, были призваны въ дёйствующую армію: каждый долженъ быль показать имёвшееся у него оружіе и военные снаряды; тёмъ, кого не могли вооружить ружьями, роздали пики; на площадяхъ наби-

()

рами полки волонтеровъ, водрузивъ посреди площади знамя съ надинсью: граждане, отечество въ опасности! Въ Суассонъ учредили лагерь. Вст эти мтры обороны, вызванныя необходимостью, довели до высшей степени революціонную экзальтацію. Это ярче всего выказалось въ годовщину 14 іюля, когда чувства толны н уполномоченныхъ отъ департаментовъ разразились неудержимо. Петіонъ былъ въ эту пору кумиромъ толпы, и ему принадлежали всв почести празднества. За нъсколько дней передъ тъмъ, онъ быль отставлень отъ должности директоріею департамента и совътомъ министровъ, за его поведение 20 июня; но собрание возстановило его въ должности мэра и, въ день праздника братства, единственнымъ крикомъ народа былъ крикъ: Петіонъ или смерть! Ивкоторые батальоны національной гвардіи, напримеръ, батальонъ Filles-Saint-Thomas, еще выказывали преданность двору; они стали предметомъ народнаго недовърія и пенависти. Между гренадерами Filles-Saint-Thomas и марсельскими волонтерами произошла на Елисейскихъ поляхъ драка, въ которой исколько гренадеровъ были ранены. Кризисъ становился со дня на день неизбъжнъе; партія войны не могла долже выносить цартіи конституціи. Нападенія на Лафайета усиливались; его преслъдовали въ журналахъ; на него дълали доносы въ собраніи. Наконецъ, открылись враждебныя дъйствія. Клубъ фельяновъ былъ закрыть; роты гренадеръ и егерей національной гвардіи, главная опора буржуазін-распущены; линейные полки и часть швейцарцевъ-удалены изъ Парижа. Начались явныя приготовленія къ катастроф' 10-го августа.

Приближение пруссаковъ и знаменитый манифестъ герцога Браунивейтскаго ускорили эту катастрофу. Пруссія присоединилась къ Аветрін и къ германскимъ государямъ противъ Францін. Коалиція, къ которой примкнуль и туринскій дворъ, была грозная, хотя къ ней и принадлежали не всѣ тѣ державы, которыя вначалъ предполагали войти въ составъ ея. Смерть Густава III, предназначавшагося въ вожди союзной арміи, оторвала отъ коалицін Швецію; зам'єщеніе министра Флорида Бланка графомъ д'Аранда, человѣкомъ осторожнымъ и умъреннымъ, удержало Испанію отъ вступленія въ союзъ; Россія и Англія, хотя и одобряли въ тайнъ мъры европейской лиги, еще не содъйствовали имъ

открыто.

Послѣ описанныхъ нами военныхъ событій, арміи не столько сражались, сколько наблюдали другь за другомъ. Между тъмъ Лафайетъ внушилъ своей арміп дисциплину и преданность ділу; а Дюмурье, назначенный въ армію Люкнера, расположенную при Модъ, пріучиль своихъ солдать къ военному дълу мелкими стычками и ежедневными побъдами. Они образовали, такимъ образомъ, зерно хорошей армін, а это было тъмъ важнъе, что для отраженія предстоявшаго вторженія союзниковъ необходимы были ди-

сциплина и довъріе въ рядахъ арміи.

Вторженіемъ руководиль герцогъ Брауншвейгскій. Онъ быль главнокомандующимъ непріятельской армін, состоявшей изъ 70 тысячь пруссаковь и 68 тысячь австрійцевь, гессенцевь и эмигрантовъ. Иланъ вторженія былъ следующій. Герцогъ Брауншвейгскій долженъ быль перейти съ пруссаками Рейнъ у Кобленца, подняться по левому берегу Мозеля, напасть на французскую границу съ центральнаго, самаго слабаго пункта, и направиться къ столицѣ черезъ Лонгви, Верденъ и Шалонъ. На лѣвомъ флангѣ его долженъ быть двигаться принцъ Гогенлов, по направлению къ Тіонвилю и Мецу, съ гессенцами и корпусомъ эмигрантовъ, между тъмъ какъ генералъ Клерфэ, съ австрійнами и другимъ корпусомъ эмигрантовъ, долженъ былъ сбить Лафайста, стоявшаго между Седаномъ и Мезіеромъ, перейти черезъ Маасъ и подступать къ Парижу черезъ Реймсъ и Суассонъ. Такимъ образомъ, къ столицъ должны были стягиваться непріятельскія войска съ центра и съ обоихъ фланговъ, со стороны Мозеля, Рейна и Нидерландовъ. Другіе корпуса, расположенные на рейнской и на крайней съверной границахъ, должны были облегчать центральное движение, нападая на французскія войска съ этихъ сторонъ.

26 іюля, въ то время, когда непріятельская армія двинулась и выступила изъ Кобленца, герцогъ Брауншвейгскій обнародоваль манифестъ отъ имени австрійскаго императора и прусскаго кородя. Онъ упрекаль похитителей власти во Франціи въ нарушенін порядка и въ ниспроверженій законнаго правительства: въ ежедневныхъ насиліяхъ и покушеніяхъ на безопасность короля н его семейства: въ произвольномъ уничтожени правъ собственпости германскихъ князей въ Эльзасъ и Лотарингіи: наконецъ въ томъ, что они переполнили мфру всякихъ несправедливостей, объявивъ войну его величеству императору, и напавъ на его нидерландскія провинціи. Онъ объявляль, что союзные государи идуть во Францію для того, чтобы положить конецъ анархін, прекратить посягательства на тронъ и на церковь, возвратить королю безопасность и свободу, которыхъ его лишили, и возстановить его законцую власть. Вследствіе этого, герцогъ возлагаль ответственность во вежхъ безнорядкахъ, какіе могли случиться до прибытія войскъ коалиціи, на національную гвардію и на м'єстныя власти, призывая ихъ возвратиться къ прежней върности королю. Онъ говориль, что жители городовь, которые осмылятся защищаться,

будутъ немедленно наказаны, какъ измѣнники, по всей строгости военныхъ законовъ, и дома ихъ будутъ разрушены или сожжены; что если городъ Парижъ не возвратитъ королю полной свободы и не воздастъ ему должнаго уваженія, то, по рѣшенію союзныхъ государей, члены національнаго собранія, департамента, округа, мунициналитета и національной гвардіи будутъ отвѣчать за это своими головами, и подвергнутся военному суду, безъ всякой надежды на помилованіе: что если народъ ворвется во дворецъ или оскорбитъ живущихъ въ немъ, то союзные государи отмстятъ за это примѣрнымъ и навсегда намятнымъ образомъ, предавъ Парижъ военной экзекуціи и срывъ его до основанія. Въ случаѣ немедленной покорности предписаніямъ коалиціи, герцогъ Брауншвейгскій обѣщалъ нарижанамъ, что союзные государи будутъ ходатайствовать передъ Людовикомъ XVI о дарованіи прощенія парижанамъ

за всѣ ихъ вины и заблужденія.

Этотъ манифестъ, напыщенный и лишенный всякаго политическаго такта, не скрывавшій плановъ эмиграціи и Европы, обращавшійся такимъ повелительнымъ тономъ и съ такимъ певфроятнымъ презрѣніемъ къ цѣлому великому народу, возвѣщая ему всѣ бъдствія вторженія и, сверхъ этого, деснотизмъ и міценіе, возбудилъ общее народное негодование. Онъ болже всего ускорилъ наденіе трона и пом'єшаль усп'єхамь коалиціи. По всей франціп слышался одинъ обътъ, раздавался одинъ крикъ о сопротивленіи: тв, которые заявили бы желаніе не сопротивляться, были бы провозглашены врагами родины и святого дёла, ея независимости. Народная партія, поставленная въ необходимость побъдить, не видъла теперь иного средства къ этому, какъ устранение короля, а для устраненія его, надо было объявить его лишеннымъ престола. Но внутри этой партін каждый хотбль достигнуть цълн по своему. Жиронда — носредствомъ декретовъ собранія: предводители народа посредствомъ бунта. Дантонъ, Робесньеръ, Камиллъ Демуленъ, Фабръ д'Эглантинъ, Маратъ и другіе составляли неустановившуюся еще нартію, которая должна была, съ номощью революціи, нерейти изъ среды народа въ собрание и въ мунициналитетъ. Они были, впрочемъ, настоящими предводителями новаго, готовившагося движенія низшихъ классовъ населенія противъ средняго сословія, къ которому принадлежали жирондисты по своимъ привычкамъ и положенію. Съ этого же времени начался разладъ между тъми, которые желали только уничтожить дворъ въ существующемъ порядкъ вещей, и тъми, которые желали ввести въ него народъ. Послъдніе не умъли териъливо выжидать результатовъ продолжительныхъ преній. Волнуемые всевозможными революціонными

страстями, они ръшились на вооруженное нападеніе, къ которому готовились еще прежде явно и не явно. Они хотели предпринять его нёсколько разъ, но нёсколько разъ откладывали исполненіе своего намъренія. Мятежъ долженъ былъ вспыхнуть 26 іюля, но планъ его былъ дурно задуманъ и Петіонъ остановилъ его. При вступленін въ Парижъ марсельскихъ волонтеровъ, шедшихъ въ суассонскій лагерь, населеніе предмістій должно было выйти къ нимъ на встрѣчу и напасть вмѣстѣ съ инми врасилохъ на дворецъ. Но и это возстаніе не удалось. Между тімь, прибытіе марсельцевъ придало смѣлости столичнымъ заговорщикамъ. Они имѣли въ Шарантонъ совъщанія съ начальниками марсельцевъ о ниспроверженіи трона. Городскіе кварталы сильно волновались; прежде всёхъ возсталъ кварталъ Моконсель и послалъ объявить собранію о своемъ возстаніи. Въ клубахъ обсуждали вопрось объ упраздненін трона; 3 августа мэръ Петіонъ явился съ этимъ требованіемъ въ законодательный корнусь, отъ имени городской думы и кварталовъ. Прошение его было передано въ экстренную коммиссио двънадцати. 8 августа обсуждался вопросъ о преданіи Лафайета суду. Большинство, собравъ последнюю твердость, защищало его не безъ онасности для себя. Лафайета оправдали; но всё те, которые подавали за него голоса, подверглись, по выходѣ изъ собранія, оскорбленіямъ, свисткамъ и преследованіямъ со стороны народа.

На слъдующій день, возбужденіе умовъ достигло крайней степени. Собраніе узнало изъ писемъ многихъ депутатовъ, что наканунт, по выходт изъ собранія, народъ оскорбляль ихъ и грозиль имъ смертью за то, что они подали голось въ пользу Лафайета. Вобланъ говоритъ, что толна ворвалась къ нему въ домъ и искала его. Жирарденъ восклицаетъ: "Пренія невозможны безъ нолной свободы убъжденій. Объявляю монмъ довірителямъ, что я не могу обсуждать дёль, если законодательный корпусь не обезпечить за мною свободы и безопасности".-Вобланъ настапваетъ, чтобы собраніе приняло самыя сильныя міры, для поддержанія уваженія къ закону. Онъ требуетъ также, чтобы марсельцы, защищаемые жирондистами, были немедленно высланы въ Суассонъ. Во время этихъ преній, президентъ получаетъ письмо отъ министра юстицін Жоли, который извѣщаеть его, что зло достигло высшей степени, и что народъ готовъ на всѣ крайности. Онъ разсказываеть о совершенных наканунт вечеромъ насиліяхъ не только надъ депутатами, по и надъ многими другими лицами. - "Я донесъ объ этихъ покушеніяхъ въ уголовный судъ", писалъ министръ, "но законы безсильны: честь и совъсть обязывають меня предупредить васъ, что безъ немедленной помощи со стороны законодательнаго корпуса, правительство не можеть долже считаться отвётственнымь". Между тёмъ, пришла новая тревожная въсть: кварталъ Quinez-Vingts ръшилъ, что если въ тоть же день собраніе не объявить престоль упраздненнымь, то въ полночь народъ ударитъ въ набать, забъеть сборъ и подступить ко дворцу. Это ръшеніе было передано сорока восьми кварталамь, и всё, за исключеніемь одного, одобрили его. Собраніе потребовало прокурорасиндика департамента, который выразилъ готовность поддерживать законный порядокъ, но сказалъ, что онъ самъ ничего не можетъ сдёлать; съ своей стороны мэръ отвёчаль, что если кварталы заявляють свою верховную власть, то онъ можетъ вліять на народъ только убёжденіемъ. Собраніе разошлось, не принявъ ни-какихъ мъръ.

Мятежники назначили приступъ ко дворцу на утро 10-го августа. 8-го числа марсельцы были переведены со всёмъ оружіемъ, пушками и знаменемъ изъ улицы Blanche въ монастырь кордельеровъ. Они получили пять тысячъ патроновъ, розданныхъ имъ по предписанію полицейскаго управленія. Центръ возстанія находился въ предмёстін Сентъ-Антуань. Вечеромъ, послё шумнаго засёданія, якобинцы отправились въ это предмёстье, и возстаніе организовалось тамъ тотчасъ же. Положили смёнить департаментскія власти, арестовать Петіона, чтобы отклонить отъ него всякую отвётственность, и замёнить настоящее городское управленіе инсуррекціоннымъ муниципалитетомъ. Въ то же время агитаторы отправились по кварталамъ предмёстій и въ казармы марсельцевъ

и бретонцевъ.

Дворъ, предупрежденный за нъсколько времени передъ тъмъ объ опасности, приготовился къ оборонъ. Онъ надъялся, можетъ быть, въ эту минуту не только устоять, но и совершенно возстановить свое значеніе. Внутренность дворца была занята швейцарцами въ числъ восьмисотъ или девятисотъ человъкъ, офицерами распущенной гвардіи и толною дворянъ и роялистовъ, которые собрались, вооруженные саблями, шпагами и пистолетами. Главнокомандующій національной гвардіи, Манда, явился со своимъ штабомъ защищать дворецъ и отдалъ приказъ вооружиться самымъ преданнымъ конституціи батальонамъ. Министры были также съ королемъ; прокуроръ-синдикъ департамента явился во дворецъ въ тотъ же вечеръ, по волъ короля, который потребовалъ къ себъ и мэра Петіона, чтобы узнать отъ него о положеніи Парижа и получить разръшеніе на отпоръ силы силою.

Въ полночь раздается звонъ набата и бой барабана: мятежники собираются въ стройныя группы; члены квартальныхъ собраній

отр'єшають муниципалитеть и назначають временное городское управленіе, которое отправляется въ ратушу, чтобы руководить возстаніемъ. Съ своей стороны, батальоны національной гвардін направляются ко дворцу, гдё ихъ разм'єщають по дворамъ и у главныхъ входовъ вм'єстё съ конными жандармами. Артиллеристы, съ орудіями, занимають аллеи тюльерійскаго сада, а швейцарцы и волонтеры охраняють королевскіе покои. Дворецъ защищенъ

наилучшимъ образомъ.

Между тъмъ нъкоторые депутаты, разбуженные набатомъ, отправились въ законодательное собраніе и открыли засъданіе, подъ предсъдательствомъ Верньо. Узнавъ, что Петіонъ въ Тюльери, и полагая, что онъ тамъ задержанъ и нуждается въ освобожденін, они потребовали его въ собрание съ тъмъ, чтобы онъ далъ отчетъ о положеніи Парижа. Повинуясь этому предписанію, Петіонъ ушель изъ дворца и явился въ собраніе, куда вследъ за нимъ пришла депутація, также полагавшая, что онъ въ Тюльери. Онъ возвратился съ этою денутаціею въ ратушу, гдѣ новое городское управленіе приставило къ нему стражу въ 300 человѣкъ. Не желая въ этотъ смутный день, существованія иной власти, кром'в инсуррекціонной, повое городское управленіе потребовало рано утромъ коменданта Манда, чтобы узнать отъ него о мърахъ, принятыхъ во дворцъ. Манда колебалася повиноваться; однако, не зная, что составъ муниципальной власти измѣнился и призываемый своимъ долгомъ повиноваться ей, онъ отправился въ ратушу, но вторичному требованію городскаго управленія. Войдя и увидя новыя лица, онъ побледнель. Его обвинили въ томъ, что онъ даль приказъ войскамъ стрёдять по народу. Манда смутился. Его нослали въ тюрьму Аббатства, но при выходѣ онъ былъ умерщвленъ на лъстинцъ ратуши. Городское управление назначило Сантерра начальникомъ національной гвардін.

Такимъ образомъ, дворъ линился самаго рёшительнаго и вліятельнаго изъ своихъ защитниковъ. Ирисутствіе Манда, добитый имъ приказъ унотребить силу, въ случать надобности, были необходимы, чтобы побудить національную гвардію драться. Ее сильно охладило появленіе дворянъ и роялистовъ. Самъ Манда тщетно умолялъ королеву, передъ своимъ уходомъ, удалить эту толиу, убъжденія которой были подозрительны конституціони-

стамъ.

Часа въ четыре утра, королева призвала прокурора-синдика департамента. Рёдерера, который провелъ почь въ Тюльери, и спросила у него, что дѣлать, въ такихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ. Рёдереръ считалъ необходимымъ, чтобы король и ко-

ролевская фамилія отправились въ національное собраніе.—Вы предлагаете отвести короля къ его врагамъ, сказалъ Дюбушажъ.-Рёдереръ отвъчалъ, что изъ 600 членовъ этого собранія, 400 высказались за два дня передъ этимъ въ пользу Лафайета, и что, впрочемъ, онъ предлагаетъ эту мфру только какъ наименъе опасную. Королева сказала на это ръшительнымъ тономъ: "Здъсь есть войско; пора, наконецг, узнать, кто сильные, король и конституція, или партія мятежниковъ.—Надо узнать, ваше величество, какія мъры приняты для обороны, сказалъ Рёдереръ. Призвали Лашена, начальствовавшаго въ отсутствіе Манда, и спросили: принялъ ли онъ нужныя міры. чтобы воспренятствовать толиб приблизиться ко дворцу, велълъ ли онъ охранять илощадь Каруселя. Лашенэ отвъчалъ утвердительно и прибавилъ, очень недоводьнымъ тономъ, обращаясь къ королевъ: "я должент предупредить ваше величество, что королевские покои наполнены всякимь народомь, который очень стъсняетъ наши распоряженія и не даетъ свободнаго доступа къ королю; это сильно возмущаеть національную вардію. - Напрасно, возразина королева. Я отвычаю вамь за всых этихь людей, они пойдуть впереди, позади, въ рядахь, гди вы имъ укажете. Они готовы на все, что понадобится сдълать. Это люди надежные". Ограничились тъмъ, что послали въ собраніе двухъ министровъ, Жоли и Шамијона, чтобы увъдомить объ опасности и испросить коммиссаровъ и помощи.

Между защитниками дворца уже возникъ разладъ, когда Людовикъ XVI въ нять часовъ утра сдёлалъ имъ смотръ. Онъ обошелъ сначала внутренніе посты, которые нашелъ внолив преданпыми. Король быль чрезвычайно грустень: за нимъ слъдовали и фкоторые члены его семейства. "Я не отдёлю своего дёла отъ дёла хоронихъ граждань, сказаль онъ; "мы вмёстё спасемся, или вмѣстѣ погибнемъ." Вслѣдъ за тѣмъ онъ сошелъ на дворъ, сопровождаемый генералами. Когда онъ показался, забили походъ и раздался крикъ: Да здравствуетъ король! повторенный націопальною гвардією: но артиллеристы и батальонъ Краснаго Креста отвътили крикомъ: Да зораветвует нація! Въ туже минуту прибыли новые батальоны, вооруженные ружьями и пиками, и пройдя военнымъ маршемъ передъ королемъ, размъстились по сенской террассѣ и закричали: Да здравствуеть нація! Да здравствуеть Петіонг! Король продолжаль смотръ, огорченный этимъ предзнаменованіемъ. Батальоны Filles-St-Thomas и Petits-Pères пом'вщенные на террасст вдоль замка, приняли его съ выраженіями величайшей преданности. Въ то время, какъ король шелъ по саду, чтобы осмотръть посты у подъемнаго моста, батальоны съ пиками

преслѣдовали его крикомъ: Прочь теto! Прочь измънника! Когда король возвратился, они покинули свою позицію, стали на набережной Сены и обратили свои орудія противъ дворца. Два другіе батальона, стоявшіе во дворахъ, послѣдовали ихъ примѣру, стали на карусельской площади и приняли наступательное положеніе. Король вернулся во дворецъ блѣдный, унылый, и королева сказала: "Все потеряно! этотъ смотръ принесъ больше вреда, чѣмъ пользы".

Между тъмъ, какъ все это происходило въ Тюльери, мятежники подступали нъсколькими колоннами; они собрались и устроились въ продолжение ночи. По утру, они ворвались въ арсеналъ и, взявъ тамъ оружіе, раздёлили его между собою. Колонна сентантуанскаго предмѣстья, почти въ 15,000 человѣкъ, и колонна предмъстія Сен-Марсо въ 5,000 человъкъ двинулись въ шесть часовъ утра. Дорогою въ нимъ примывала толпа. Дпревторія департамента поставила на Новомъ мосту пушки, чтобы воспренятствовать соединенію мятежниковъ съ объихъ сторонъ рѣки: но прокуроръ городскаго управленія Манюель приказаль снять ихъ, и проходъ по мосту очистился. Авангардъ предмѣстій, состоявшій изъ марсельскихъ и бретонскихъ волонтеровъ, уже выступилъ изъ удицы Сенть-Оноре и располагался въ боевомъ порядкъ на Карусельской площади, направляя на дворецъ свои пушки. Жоли и Шампіонъ вернулись изъ собранія и объявили, что засъданіе его не можеть состояться, такъ какъ нътъ достаточнаго числа членовъ: что собралось едва 60 или 80 членовъ, которые отказались выслушать ихъ предложенія. Тогда прокуроръ-синдикъ департамента, въ сопровождении членовъ директории, вышелъ къ мятежникамъ и сказалъ имъ, что такая толна не можетъ имъть доступа къ королю; онъ пригласилъ ихъ выбрать депутацію въ 20 челов'єкъ и поручить ей изложить требованія народа. Но его не стали слушать. Тогда Рёдереръ обратился къ національной гвардіи, напомниль статью закона, предписывавшую, въ случав нападенія, противоноставлять сил'я силу; но оказалось, что къ этому расположена только самая ничтожная часть національной гвардіи; артиллеристы, вмѣсто всякаго отвѣта, разрядили орудія. Видя, что мятежъ новсюду торжествуеть, что мятежники располагають городскимъ управленіемъ, народомъ и самымъ войскомъ, Рёдереръ посившно вернулся во дворець, чтобы занять свое мъсто во главъ нсполнительной директоріи.

Король держаль совъть съ королевою и министрами. Одинъ изъ членовъ муниципалитета подалъ знакъ къ тревогъ, увъдомивъ, что колонны мятежниковъ подступаютъ къ Тюльери.— "Чего имъ

нужно?" спросиль хранитель печати, Жоли.-, Отстраненія короля", отвътилъ муниципальный чиновникъ.—"Пусть же собраніе выскажется на этотъ счетъ, "прибавилъ министръ. - "Но что же будеть дальше" — спросила королева. Муниципальный чиновникъ поклонился, ничего не отвъчая. Въ эту самую минуту вощелъ Редереръ и усилилъ смятение двора, объявивъ, что опасность крайне велика, что мятежники не хотять ничего слушать и что національная гвардія не надежна. — "Государь", сказаль онъ настойчиво. "вашему величеству нельзя терять и пяти минуть: вы будете безопасные среди національнаго собранія; департаменть подаль мныніе, чтобы вы немедленно отправились туда; во дворахъ недостаточно людей для защиты замка, да и тъ не совстм надежны. Канонеры разрядили орудія при первомъ приглашеній защищать короля". Король отвътиль было, что на Карусельской илощади народа немного, а королева съ живостью прибавила, что у короля есть средства къ защитъ дворца. Но послъ новыхъ настояній Рёдерера, король, пристально поглядёвь на него нёсколько минуть. обратился къ королевъ и сказалъ: "Идемъ!" Принцесса Елизавета сказала тогда прокурору-синдику:--, Г-нг Рёдерерг, отвычаете ли заль онъ; "я пойду впереди короля".

Людовикъ XVI вышелъ изъ своей комнаты вмѣстѣ со своимъ семействомъ, съ министрами, съ членами денартамента и объявилъ пришедшимъ во дворецъ защищать его, что идетъ въ національное собраніе. Онъ сталъ между рядовъ національной гвардін, назначенныхъ ему для конвоя, и прошелъ черезъ покои и тюльерійскій садъ. Собраніе, предупрежденное о приближеніи короля, выслало къ нему на встръчу депутацію. "Государь, сказалъ ему президенть этой депутаціи, собраніе, спыша содыйствовать вашей безопасности, предлагаеть вамь и вашему семейству убъменще въ своей средъ". Шествіе двинулось и съ большимъ трудомъ нерешло террассу фельяновъ, покрытую волновавшеюся толною, изъ среды которой раздавались ругательства и угрозы. Король и его семейство добрались, наконецъ, до залы собранія и сѣли на стулья, предназначенные министрамъ. -, Господа, сказалъ король. я пришель сюда во избъжание великаго преступления; полагаю, что я нигдъ такт не безопасент, какт среди васт."-"Государъ", отвъчалъ предсъдательствовавній въ этотъ день Верньо, "вы можете положенться на твердость національнаго собранія; его члены поклялись умереть, отстаивая права народа и установленныя власти". Тогда король занялъ мъсто рядомъ съ президентомъ. Но Шабо напомнилъ, что собраніе не можетъ совъщаться въ присутствін короля, и Людовикъ XVI перешелъ, со своею семьею и министрами, въ помъщение логографа (лица, записывавшаго пренія), находившееся позади мъста президента, откуда можно было все видъть и слышать.

Со времени удаленія короля изъ Тюльери, исчезъ всякій поводъ въ сопротивлению. Къ тому же и самыя средства къ защитъ ослабъли по уходъ національныхъ гвардейцевъ, конвопровавшихъ .Подовика XVI. Жандармы покинули свои посты съ криками: Да здравствуеть нація! Національная гвардія волновалась и готовилась перейдти на сторону осаждавшихъ. Но враги стояли лицомъ къ лицу, и хотя причины боя не существовало уже, тъмъ не менже бой завязался. Колонны мятежниковъ обступили дворецъ. Стоявше въ первомъ ряду марсельцы и бретонцы выломали ворота, обращенныя на Карусельскую илощадь, и проникли на дворцовый дворъ. Во главъ ихъ былъ отставной унтеръ-офицеръ Вестерманъ, другъ Дантона и человъкъ весьма ръшительный. Онъ выстроилъ солдать въ боевой порядокъ и подступилъ къ канонерамъ, которые, по его приглашенію, присоединились къ марсельцамъ со своими пушками. Швейцарцы неподвижно стояли въ окнахъ дворца. Враждебныя стороны простояли изкоторое время другь передъ другомъ, не начиная аттаки. Изкоторые изъ осаждавшихъ подошли было къ осажденнымъ съ темъ, чтобы побрататься, и швещарцы бросали въ окно патроны, въ знакъ мира. Осаждавние проникли въ сънн, гдъ находились другіе защитники дворца. Ихъ разделяла решетка. Вотъ тутъ и завязалась битва, хотя никто не зналь, съ которой стороны было произведено первое нападеніе. Швейцарцы открыли истребительный огонь по осаждавшимъ, которые разсвялись. Карусельская илощадь была очищена. Но вскорв марсельцы и бретопцы вернулись съ подкръпленіемъ: на швейцарцевъ направили пушки и дворецъ былъ взятъ. Швейцарцы держались до тъхъ поръ, пока не получили королевскаго предписанія прекратить огонь. Но мятежники, пришедшіе въ ярость, продолжали ихъ преслъдовать и мстили самымъ кровавымъ образомъ. Это была уже не битва, а ръзня; ворвавшаяся во дворецъ чернь предавалась всемъ крайностямъ победы.

Между тъмъ, собраніе было въ сильнъйшей тревогъ. Нервые нушечные выстрълы повергли его въ ужасъ. Сиятеніе усиливалось, по мъръ того какъ учащались залны артиллерін. Была минута, когда члены собранія считали себя погибшими. Въ залъ стремительно вбъжало одно изъ оффиціальныхъ лицъ и закричало: "Но мъстамъ, законодатели: къ намъ ворвался народъ!" Нъкоторые денутаты встали, чтобы уйти. "Нътъ, пътъ, наше мъсто здъсь!"

Изъ трибунъ раздался при этомъ крикъ: Да здравствует національное собраніе!" а собраніе отвѣтило крикомъ: Да здравствуеть нація! Наконецъ, на улицѣ раздался крикъ: Побъда! побъда! — и

судьба монархіи была рѣшена.

Собраніе немедленно издало прокламацію, чтобы возстановить спокойствіе и убъдить народъ уважать справедливость, правительство, человъческія права, свободу и равенство. Но толна и ея предводители были всемогущи и намфревались пользоваться своею силою. Въ собрание явились новыя муниципальныя власти, за утвержденіемъ своихъ полномочій. Передъ ними несли три знамени, съ наднисью: отечество, свобода, равенство. Ораторъ ихъ сказалъ повелительную ржчь, завершивъ ее требованіемъ, чтобы король быль отстранень отъ престола и созванъ національный конвентъ. Депутаціи следовали одна за другою и все предъявляли одно и то же желаніе, или, върнъе, приказаніе. Собраніе нашлось вынужденнымъ удовлетворить ихъ. Однако, оно не жедало принимать на себя совершеннаго отстраненія короля. Верньо вступилъ на трибуну, и отъ имени коммиссіи двѣнадцати сказалъ: "Предлагаю вамъ весьма суровую (мъру; но ваша горесть лучие всего покажетъ вамъ, какъ необходимо, чтобы вы немедленно приняли эту міру". Міра заключалась въ созваній національнаго конвента, въ отставкъ министровъ и въ пріостановленіи дъятельпости королевской власти. Собрание принядо ее единогласно. Въ миинстерство опять были призваны жирондисты, знаменитые декреты были приведены въ исполнение: около 4,000 неприсягнувшихъ священиковъ подверглись изгнанію: въ армін были посланы коммисары, чтобы обезпечить ихъ върность. Людовикъ XVI, которому собрание назначило мъстомъ жительства Люксамбургъ, былъ переведенъ въ Тамиль, и заключенъ тамъ всевластнымъ городскимъ управленіемъ, подъ тімь предлогомъ, что нначе оно не можетъ поручиться за его безопасность. Наконецъ, на 23-е сентября было назначено открытіе чрезвычайнаго собранія, для ржшенія участи монархін. Но фактически, монархія уже пала 10 августа, въ день возстанія народа противъ средняго сословія и конституціонной монархін, подобно тому, какъ 14 іюля было днемъ возстанія средняго сословія противь привилегированныхъ классовъ и абсолютизма короны. 10-го августа было началомъ новой революціонном энохи — диктаторской и основанной на произволь. Положение дъль запутывалось все болже и болже: возгоржлась война въ громадныхъ размърахъ, потребовавная удвоенной энергін, и эта народная, а нотому и безнорядочная энергія сділала господство низшихъ классовъ тревожнымъ, притеснительнымъ и жестокимъ. Вопросъ совершенно измёнился тогда въ своемъ характерѣ; цѣлью движенія стала уже не свобода, а общественная безопасность; періодъ конвента отъ паденія конституцін 1791 г. до той минуты, когда конституція ІІІ года республики установила директорію, былъ долгою борьбою революціи противъ партій и Европы. Да и могло ли быть иначе? "Какъ скоро однажды установилось революціонное движеніе, говоритъ де-Мэстръ \*), "Франція и монархія могли быть спасены только якобинизмомъ.... Наши потомки, которымъ не будетъ дѣла до нашихъ страданій, которые станутъ плясать на нашихъ могилахъ, посмѣются надъ нашимъ теперешнимъ невѣжествомъ. Они легко утѣшатся въ тѣхъ крайностяхъ, которыя мы пережили, такъ чакъ благодаря имъ сохранилась пѣлость прекраснѣйшаго госу-

дарства".

Департаменты объявили сочувствие къ событиямъ 10-го августа. Армія, всегда подчинявшаяся не много позже другихъ классовъ вліянію революцін, носила на себ'й еще характеръ конституціонно-роялистскій, но такъ какъ войска зависѣли отъ партій, то и должны были покориться господствующему революціонному направленію. Младшіе генералы—Дюмурье, Кюстинъ, Биронъ, Келлерманъ, Лабурдонно-склонялись въ пользу последнихъ переменъ. Они еще не приняли ни чьей стороны, и надъялись, что эта революція подвинетъ ихъ внередъ по службъ. Не таковы были двое главнокомандующихъ: Люкнеръ колебался между возмущениемъ 10-го августа, которое онъ называль маленекиме приключениеме, случившимся въ Парижењ, — и своимъ другомъ Лафайстомъ. Последній, будучи главою конституціонной партін, до конца в рный своей присягь, хотьль защищать пизверженный тронъ и уже не существовавшую конституцію. У него было около тридцати тысячь солдать, преданныхъ его дёлу и ему лично. Главная квартира его находилась близь ('едана. Начертавъ планъ дъйствій въ пользу конституціи, онъ сошелся съ муниципалитетомъ ('едана и съ директоріею арденискаго денартамента, чтобы основать гражданскій центръ, къ которому бы могли примкнуть всё другіе департаменты. Трое коммиссаровъ-Керсенъ, Антонель и Перальди - прислапные законодательнымъ собраніемъ въ его армію, были арестованы и посажены въ седанскую тюрьму. Поводомъ къ этой мъръ было такое соображеніе: такт какт свобода дъйствій собранія была стпенена силою, то члены, принявшие подобное поручение, могли быть только вождями или орудіями злоумышленной партіи, которая захватила въ свою власть національное собраніе и короля. Вслёдь затёмъ

<sup>\*)</sup> Considerations sur la France; Lausanne, 1799.

войска и гражданскія власти возобновили присягу конституцін, к . Іафайетъ старался расширить кругъ возстанія армін противъ народнаго возстанія.

Въ эту минуту, генералъ Лафайеть можеть быть много слишкомъ думалъ о прошломъ, о законъ и о присягъ, и недостаточно о дъйствительно чрезвычайномъ положенін, въ которомъ находилась Франція. Онъ видёлъ только, что самыя дорогія надежды друзей свободы разрушены, что государство находится во власти демагогіи и анархическаго правленія якобинцевь; но онъ не видълъ нечальной неизбъжности положенія, которое вело къ торжеству этихъ последнихъ прищельцевъ революціп. Буржуазія имъла на столько силы, чтобы сломить старын порядокъ и возвыситься надъ привидегированными классами; но она опочила послѣ этой побъды и казалась неспособного къ отражению эмиграции и цълой Европы. Совершалось новое потрясеніе, образовывались новыя убѣжденія, выступаль на сцену многочисленный классь людей пылкихь, еще не утомленныхъ и вдохновленныхъ событіями 10-го августа, точно также какъ буржуазія была вдохновлена событіями 14-го іюля. Лафайеть не могь сойтись съ этою новою партіей; онъ сражался съ нею во время учредительнаго собранія на Марсовомъ полѣ, до и послѣ 20 іюня. Продолжать свою прежнюю роль, поддержать существование нартін, имъвшей на своей сторонъ право, но осужденной событіями, Лафайетъ могъ не иначе, какъ подвергнувъ опасности судьбу своей родины и результаты той революціи, которой онъ былъ искренно преданъ. Если бы его сопротивление продолжалось долже, оно возбудило бы междоусобную войну между арміею и народомъ въ то именно время, когда опъ самъ не былъ убъжденъ, что Франція, соединивъ всъ свои силы, выдержить войну сь иностранцами.

Наступило 19 августа; непріятельская армія, выступивъ изъ Кобленца 30 іюля, поднималась вверхъ по Мозелю и подступала съ этой стороны къ границѣ Франціи. Войска, въ виду общей опасности, готовы были подчиниться собранію. Люкперъ, вначалѣ одобрявшій Лафайета, теперь отрекся отъ него съ клятвами и слезами передъ муниципалитетомъ Меца, и самъ Лафайетъ понялъ, что приходится уступить судьбѣ. Принявъ на себя всю отвѣтственность за возмущеніе армін, онъ покинуль ее. Его сопровождали Бюро-де-Пюзи, Латуръ-Мобуръ, Александръ Ламетъ и нѣсколько офицеровъ его штаба. Онъ отправился, мимо непріятельскихъ постовъ, въ Голландію, чтобы оттуда уѣхать въ Соединенные Штаты, второе свое отечество. Но его узнали и арестовали виѣстѣ съ спутниками. Вопреки всѣмъ законамъ, съ нимъ обо-

плись какъ съ военно-плённымъ и посадили сначала въ магдебургскую тюрьму, а потомъ австрійцы перевели его въ Ольмюцъ. Англійскій парламентъ ходатайствовалъ въ его пользу, по Лафайетъ былъ освобожденъ только послё кампоформійскаго договора Наполеономъ Бонапарте. Виродолженіи четырехлётняго, крайне тяжелаго заключенія, Лафайетъ, подвергаясь всёмъ лишеніямъ, не зная, что сталось съ свободою и съ Франціею, не имёя передъ собою ничего, кромё безнадежности арестанта, выказалъ вполнё геройское мужество. Ему предлагали свободу съ тёмъ, чтобы онъ сдёлалъ нёкоторыя уступки, но онъ предпочелъ лучше остаться заживо погребеннымъ въ тюрьмё, чёмъ отступить въ чемъ бы то ни было отъ святого дёла, которому онъ посвятилъ свою жизнь.

Въ наши времена редко встречаются люди, жизнь которыхъ была бы такъ безупречно чиста, какъ жизнь Лафайета, характеръ такъ прекрасенъ, популярность такъ продолжительна и такъ заслужениа. Защищавъ рядомъ съ Вашингтономъ свободу въ Америкт, онъ хоття утвердить ее тти же нутемъ и во Францін; но была ли возможна такая прекрасная роль во время французской революціи? Когда народъ домогается свободы, не зная внутреннихъ раздоровъ, когда врагами его являются только иностранцы, онъ можетъ найти освободителя и породить: въ Нидерландахъ принца Оранскаго, въ Америкъ-Вашингтона; по какъ скоро народъ домогается свободы наперекоръ внутреннимъ раздорамъ и вибшинит врагамъ, среди партій и битвъ, онъ можетъ породить только Кромвеля и Бонапарта, которые становятся диктаторами революцій среди сраженій или въ моментъ изнеможенія партій. Лафайеть, діятель первой эпохи революцін, съ энтузіазмомъ высказался за ея результаты. Онъ сталъ генераломъ средняго сословія, какъ во главѣ національной гвардіи, во время учредительнаго собранія, такъ и въ армін при собраніи законодательномъ. Онъ былъ возвышенъ срединмъ сословіемъ и налъ вмёсте съ нимъ. О Лафайете можно сказать, что если онъ заблуждался. то во всякомъ случат единственною цёлью его была свобода, а единственнымъ руководителемъ-законъ. Тотъ образъ дъйствій, котораго держался онъ еще въ молодости, когда посвятиль себя освобожденію двухъ міровъ, его славные подвиги, его непоколебимая твердость, все это будеть оценено потомствомъ, въ глазахъ котораго человѣкъ не можетъ имѣть двухъ репутацій (какъ это бываеть во время борьбы партій) и которое воздаеть каждому по заслугамъ.

Виновники 10 августа все болже и болже разъединялись, не соглашаясь въ результатахъ, которые должна была имъть эта

революція. Отважная и сильная нартія, овладівшая городскимъ управленіемъ, посредствомъ его же хотъла господствовать надъ Парижемъ, посредствомъ Парижа-падъ національнымъ собраніемъ, посредствомъ національнаго собранія—надъ Франціей. Добившись заключенія Людовика XVI въ Тамиль, она приказала сбить всь статун королей, уничтожить всв эмблемы монархін. Директорія денартамента имъла надзоръ надъ муниципалитетомъ, -- эта партія уничтожила директорію, чтобы дать независимость муниципалитету. Законъ требоваль извъстныхъ условій для того, чтобы быть активнымъ гражданиномъ; эта партія отмінила законъ, чтобы допустить народъ къ участию въ правлении. Въ тоже время она потребовала учрежденія чрезвычайнаго судилища для суда надъ заговориниками 10 августа. Собраніе, недостаточно покорное и старавнееся, посредствомъ прокламацій, призывать народъ къ болбе умбреннымъ и болбе справедливымъ чувствамъ, получало изъ ратуши грозныя посланія. "Какъ гражданинъ", — говоритъ одинъ членъ городскаго управленія, -- "какъ народный судья, увъдомляю васъ, что сегодня въ полночь ударятъ въ набатъ п забыють сборь. Народу наскучило ожидать, пока отомстять за него; берегитесь, чтобы онъ самъ не отомстиль за себя".--"Если черезъ два или три часа", говоритъ другой, "не будетъ назначенъ президентъ судилища, и если оно не будетъ въ состояніи дъйствовать, то Парижъ подвергнется большимъ несчастіямъ". Чтобы избъжать новыхъ бъдствій, собраніе было вынуждено назначить чрезвычайный уголовный судъ. Онъ произнесъ приговоръ надъ нѣсколькими лицами; но городское управленіе, питавшее самые ужасные замыслы, находило, что судъ действуетъ слишкомъ медленно.

Во главъ своей городское управление имъло Марата, Пани, Сержана, Дюнлена, Ланфана, Лефора, Журдёля, Колло д'Эрбуа, Бильо-Варенна, Тальена, и др. Но главнымъ вождемъ этой партін быль въ то время Дантонъ, болже всжуъ другихъ способствовавшій событіямь 10 августа. Виродолженін всей этой ночи, онъ бъгаль изъ окружныхъ собраній въ казармы марсельцевъ и бретонцевъ, а оттуда въ предмъстья. Какъ членъ революціоннаго управленія, онъ руководиль его дійствіями и быль выбрань

потомъ министромъ юстиціи.

Дантонъ быль исполниомъ между революціонерами. Никакое средство не казалось ему предосудительнымъ, лишь бы оно было ему полезно; онъ быль убъжденъ, что степень власти и силы зависитъ исключительно отъ степени смѣлости. Даптонъ — Мирабо черни, какъ его называли, -- въ самомъ дёлё походилъ на этого

трибуна высшихъ классовъ: такія же разкія черты, сильный голосъ, порывистые жесты, смълое красноржчіе, повелительное выражение лица. Ихъ пороки были также одинаковы: но у Мирабо это были пороки патриція, у Дантона-пороки демократа. То, что было смълаго въ замыслахъ Мирабо, было и въ Дантонъ, но другого закала, такъ какъ онъ принадлежалъ къ другому классу и къ другой эпохъ революціи. Пылкій, обремененный долгами и нуждою, развратный, предапный то своимъ страстямъ, то своей партін, Дантонъ былъ грозенъ въ политикъ, пока дъло шло о достиженін цёли, и снова становился безпечнымъ, когда достигаль ея. Этотъ мощный демагогъ представляль въ себъ смъсь пороковъ и противоположныхъ качествъ. Продавнись двору, онъ сохранилъ гордую смёлость своихъ республиканскихъ чувствъ; есть характеры, которыхъ не унижаетъ даже продажность. Онъ сталь истребителемъ, не будучи жестокимъ; онъ былъ неумолимъ. когда дёло шло о цёлой массё, и гуманень, даже великодушень къ отдъльнымъ личностямъ \*). Революція въ его глазахъ была нгрою, въ которой побъдитель выигрываль, если это ему было нужно, жизнь побъжденнаго. Спасеніе родины стояло для Дантона выше закона, даже выше человъчности: вотъ чъмъ объясняются его злодъйства послъ 10 августа, и его переходъ къ умъренности, когда онъ почелъ республику утвердившеюся.

Въ это время пруссаки, подступавшіе въ томъ порядкі, который мы указали, перешли черезъ границу, послъ двадцатидневнаго похода. Седанская армія была безъ полководца и не могла сопротивляться силамъ столь превосходнымъ и такъ хорошо организованнымъ. 20 августа пруссаки обложили Лонгви: 21-го они бомбардировали его, а 24-го онъ сдался на капитуляцію. 30-го непріятельская армія явилась подъ Верденомъ, обложила его и начала бомбардировать. Взятіе Вердена открывало путь въ столицу. Взятіе Лонгви, приближеніе такой великой опасности повергли Парижъ въ величаншее волнение и тревогу. Псполнительный совътъ, составленный изъ министровъ, былъ призванъ въ комитетъ общественной обороны для обсужденія мъръ, какія слъдовало принять въ такихъ опасныхъ обстоятельствахъ. Один хотъли ждать непріятеля за стѣнами столицы, другіе удалиться въ Сомюръ. "Вамъ не безъизвъстно", сказалъ Дантонъ, когда пришла его очередь говорить, "что Франція—въ Парижь: если вы предоставите

<sup>\*)</sup> Въ то время, когда дума приготовляла рѣзню 2 сентября, онъ спасалъ всѣхъ, кто ему попадался; по собственному побужденію, онъ освободиль изъ тюрьми Дюпора, Барнава и Шарля Ламета, которые были нѣкоторымъ образомъ его личными соперинками.

столицу иностранцамъ, то этимъ, вы сдадитесь имъ сами и сдадите Францію. Потому именно въ Парижѣ и нужно удержаться встми средствами: я не могу принять плана, который настанваетъ на удаленіи отсюда. Не лучшимъ пахожу я и второй планъ. Не возможно думать о сраженін подъ стѣнами столицы, когда 10 августа раздёлило Францію на двё части, изъ которыхъ одна предана трону, а другая желаетъ республики. Послъдняя, составляющая, какъ вы знаете, незначительное меньшинство въ государствъ, есть единственная, на которую вы можете положиться въ битвъ. Другая откажется сражаться; она будетъ возбуждать Парижъ въ пользу иностранцевъ въ то время, когда ваши защитники, поставленные между двухъ огней, будуть биться для того, чтобы оттёснить врага. Если они падуть, - въ чемъ, мий кажется, нельзя и сомнъваться, — то ваша гибель и гибель Франціи неизбъжна; если же, противъ всякаго ожиданія, они воротятся побъдителями коалицін, то эта ноб'єда все таки будеть для вась нораженіемъ, потому что она вамъ будеть стоить многихъ тысячъ храбрыхъ, тогда какъ роялисты, будучи гораздо многочисленнъе васъ, не потеряютъ своей силы и вліянія. По моему мибнію, чтобы разстроить мфры непріятеля и остановить его, нужно задать страху роялистамъ". Комитетъ, понявній смыслъ этихъ страшныхъ словъ, пришелъ въ ужасъ. "Да, говорю вамъ", снова началь Дантонь, "нужно задать имь страху..." Такъ какъ комитетъ своимъ молчаньемъ и ужасомъ отвергъ это страшное предложение, Дантонъ сталъ совъщаться съ городскою думой; онъ желалъ подавить враговъ страхомъ, втянуть болже и болже народъ въ свои замыслы, сдълать его соучастникомъ своимъ и не оставить революцін иного исхода, кром' поб'єды.

Приступлено было къ домашнимъ обыскамъ, съ мрачною и грозною обстановкою: мпожество лицъ, подозрительныхъ революціонной партіи по ихъ общественному положенію и убѣжденіямъ, было заключено въ тюрьмы. Эти песчастные узпики принадлежали преимущественно къдвумъ разномыслящимъ классамъ — духовенству и дворянству, обвиняемымъ въ заговорѣ съ самаго пачала существованія законодательнаго собранія. Граждане, способные посить оружіе, были сформированы въ полки на Марсовомъ полѣ, и 1 сентября отправились къ границѣ. Забили сборъ, ударили въ набатъ, раздались пушечные выстрѣлы, и Дантонъ явился дать отчетъ собранію въ мѣрахъ, принятыхъ имъ для спасенія отечества. "Пальба, которую вы слышите", сказаль онъ, "возвѣщаетъ не тревогу, а атаку на нашихъ враговъ. Что нужно, чтобы побѣдить ихъ, чтобы истребить ихъ? Нужна смѣлость, смѣлость и смѣ-

лость!" Извъстіе о взятіи Вердена пришло ночью съ 1 на 2 сентября. Дума воспользовалась этой минутой, когда испуганному Парижу казалось, что непріятель уже у его вороть, чтобы выполнить свои ужасныя намъренія. Снова раздались выстрълы, забили

въ набатъ, заперли заставы, и началась рѣзня.

Арестантовъ, заключенныхъ въ Кармахъ, въ Аббатствъ, въ Консьержери, въ Форсъ и другихъ тюрьмахъ, ръзала виродолженін трехъ дней толна изъ трехсотъ убійцъ, подкупленная и руководимая думою. Эти злодъи были и судьями, и налачами: они съ холоднымъ фанатизмомъ позорили священныя формы судопронзводства и, казалось, отправляли свое ремесло, а не совершали месть. Они ръзали безъ запальчивости, безъ угрызеній совъсти, съ убъжденіемъ фанатиковъ и съ покорностью палачей. Если ихъ трогали какія-нибудь исключительныя обстоятельства и пробуждали въ нихъ человъческія чувства, справедливость и пощаду, то они поддавались имъ только на минуту и снова начинали ръзать. Такимъ образомъ нѣсколько жертвъ было спасено; но спасенныхъ было весьма мало. Собраніе, желавшее воспренятствовать рѣзнѣ, не было въ силахъ сдѣлать этого; министерство было столь же безсильно, какъ и собраніе; одна свиржная дума была всевластна и всемъ руководила; мэръ Петіонъ быль лишенъ всякаго значенія; солдаты, охранявше тюрьмы, боялись сопротивляться палачамъ и предоставляли имъ свободу действій; народъ былъ или участникомъ, или равнодушнымъ зрителемъ; остальные граждане не смёли даже выказывать своего ужаса; можно бы удивиться, что такое великое и продолжительное злодъйство было безпрепятственно совершено, еслибы мы не знали, на что способенъ фанатизмъ нартій и что можетъ вынести страхъ. Но виновники этого страшнаго преступленія не избъжали заслуженной кары. Изъ нихъ большая часть погибла среди поднятой ими бури и отъ тъхъ самыхъ насильственныхъ средствъ, которыя они употребляли. Редко бываетъ, чтобы люди партій не испытывали той самой участи, какой они подвергали другихъ.

Исполнительный совъть, которымъ руководиль въ военныхъ операціяхъ генераль Сервань, придвигаль къ границѣ батальоны новобранцевъ. Онъ желаль поставить самаго пскуснаго генерала на томъ пунктѣ, которому наиболѣе грозила опасность; но выборъ былъ затруднителень. Изъ генераловъ, высказавшихся въ пользу послѣднихъ политическихъ событій, Келлерманнъ казался способнымъ быть только второстепеннымъ начальникомъ, и его назначили на мѣсто нерѣшительнаго Люкнера: Кюстинъ же, хотя и не имѣвиій недостатка въ военной онытности, былъ болѣе спо-

собенъ къ какому-нибудь смѣлому подвигу, чѣмъ къ начальствованію надъ многочисленной арміей, отъ которой зависѣла участь франціи. Въ Биронѣ, въ Лабурдоннэ и въ другихъ генералахъ также не предполагали большихъ военныхъ талантовъ,—и оставили ихъ на прежнихъ позиціяхъ, при ихъ корпусахъ. Оставался одинъ Дюмурье, противъ котораго жирондисты были нѣсколько озлоблены и котораго они сверхъ того подозрѣвали ¹въ честолюбивыхъ замыслахъ и наклонностяхъ авантюриста, отдавая, впрочемъ, нолиую справедливость его замѣчательнымъ способностямъ. Такъ какъ онъ былъ единственнымъ генераломъ, способнымъ къ столь важной роли, то исполнительный совѣтъ назначилъ его главно-

командующимъ Мозельскою арміей.

Люмурье отправился со всею поспѣшностью изъ лагеря при Модъ (Maulde) въ ('еданскій лагерь. Онъ собраль военный совъть, на которомъ всв подали мивніе въ такомъ смыслв, что следуеть отступить къ Шалону или Реймсу и прикрыться Марною. Но Дюмурье быль далекъ отъ того, чтобы последовать этому опасному совъту, который обезкуражиль бы войска, отдаль бы въ распоряженіе непріятеля Лотарингію, Мецъ, Туль и Верденъ, часть Шампаньи и открыль бы путь къ Парижу. Дюмурье задумалъ планъ, достойный геніальнаго человѣка. Онъ поняль, что пужно направиться смёлымъ шагомъ къ аргонскому лёсу и тамъ остановить непріятеля. Этотъ лісь нміть четыре выхода: въ ліво-у (hêne-Populeux, въ срединъ — у Croix-au-Bois и Гранире, въ право — Илеттовъ, эти выходы открывали или запирали доступъ во Францію. Пруссаки были отъ нихъ всего въ шести миляхъ, а Дюмурье надо было пройти двинадцать миль и при этомъ скрыть свое намъреніе. Онъ сдълаль это чрезвычайно ловко и смъло: генералъ Дильонъ, направленный на Илетты, занялъ ихъ семью тысячами человъкъ: самъ Дюмурье пришелъ къ Гранире и расположился тамъ лагеремъ въ тридцать тысячъ человъкъ. Круа-о-Буа и Шенъ-Попюлё были равнымъ образомъ запяты и охраняемы отдёльными отрядами. Тогда Дюмурье написалъ къ военному министру ('ервану: Верденг взять. Я жду пруссаковь. Лагерь въ Гранпре и Илеттахъ-Өермопилы Франціи; но я буду счастливые Леонида.

На этой позиціи Дюмурье могь остановить непріятеля, въ ожиданіи помощи, которую ему посылали со всіхъ концовъ Франціи. Батальоны волонтеровъ были отправлены по лагерямъ, расположеннымъ внутри страны; получивъ тамъ нікоторую организацію, они были отправляемы въ армію Дюмурье. На границахъ Фландіи Бернонвиль получилъ приказъ двинуться съ девятью тысячами человікъв и быть 13-го сентября въ Ретелів, въ ліво отъ Дю-

мурье. Дюваль должень быль тоже отправиться 7-го числа съ семью тысячами человъкъ къ (hêne-Populeux; наконецъ справа шелъ изъ Меца Келлерманъ съ двадцатью двумя тысячами человъкъ для под-

кришенія Дюмурье. Оставалось выиграть время.

Герцогъ Брауншвейгскій, овладівь Верденомъ, перешель черезъ Маасъ въ трехъ колоннахъ. Генералъ Кларфа дъйствовалъ на правомъ флангъ, а князь Гогенлоэ на дъвомъ. Отчаявшись выбить изъ позицін Дюмурье, посредствомъ фронтовой атаки, опъ попытался обоити его. Дюмурье имъть неосторожность сосредоточить всъ свои силы въ Гранире и въ Илеттахъ, и оставить слишкомъ незначительные отряды войскъ въ Chêne-Populeux и въ Croix au-Bois, которые, правда, были не столь важными постами. Пруссаки овладъли ими и едва не заставили его положить оружіе, обойдя его лагерь въ Гранире. Не смотря на эту капитальную онцоку, которая упичтожила плоды его первыхъ маневровъ. Домурье не потерялъ присутствія духа. Онъ тайно снялся съ лагеря, въ ночь на 14-е сентября, перешель черезъ р. Эну, путь къкоторой могли-бы ему отръзать, сделаль столь же ловкое отступленіе, какъ и походъ его на Аргонъ, и сосредоточился въ лагеръ при Сентъ-Менеу. Онъ уже задержаль въ Аргонъ наступление пруссаковъ; наступала осень, погода портилась; ему больше пичего не оставалось, какъ утвердиться въ своей новой нозиціи до соединенія съ Келлерманномъ и Бернонвиллемъ-и усибхъ кампаніи становился обезпеченнымъ. Войска попривыкли къ военнымъ трудностямъ, а армія, съ присоединеніемъ, 17-го числа, Бернонвилля и Келлерманна, возросла почти до семидесяти тысячь человѣкъ.

Прусская армія слідила за движеніями Дюмурье. 20-го числа она атаковала Келлерманна при Вальми, чтобы отрівать у французской армін отступленіе къ Шалону. Съ обінкъ сторонъ завязалась сильная канонада. Затімь пруссаки двинулись колоннами на высоты Вальми, съ наміреніемь отбить ихъ. Келлерманнъ также ностроиль свою піхоту колоннами, и не веліль ей стрілять, а ждать приближенія непріятеля, чтобы принять его въ штыки. Онъ отдаль этоть приказъ при крикахъ: Да здравствуєть нація! и этоть кликъ, новторенный съ одного конца линіи до другого, поразиль пруссаковь еще боліве, чімъ неноколебный видъ французскихь войскъ. Герцогь Брауншвейгскій заставиль отступить свои батальоны, уже нівсколько поколебленные; канонада продолжалась еще до вечера: непріятели нонытались спова пойти въ атаку и были отброшены. Этоть, почти незначительный успіхъ при Вальми процзвель на войска и на общественное миїтіе Франціи

такое впечатлѣніе, какое производить обыкновенно только самая полная побъда.

Съ этого же времени началось также и униніе непріятеля, и его отступление. Пруссаки, повърнвъ объщаниямъ эмигрантовъ, начали эту кампанію какъ военную прогулку. У нихъ не было ни запасовъ, ни продовольствія. Сопротивленіе, которое они встръчали среди открытой страны, становилось со дня на день сильнъе; постоянные дожди размыли дороги, солдаты шли по колтна въ грязи и въ продолжени четырехъ дней питались только развареннымъ хлібомъ. Болізни, происшедшія оть употребленія воды, содержавией известь, лишенія и сырость производили странныя опустошенія въ рядахъ прусскаго войска. Герцогъ Брауншвейгскій совътоваль отступить, вопреки мибнію прусскаго короля и эмигрантовъ, которые желали рискнуть сраженіечь и овладъть Шалономъ. Но такъ какъ участь прусской монархіи была тёсно связана съ ея арміей, и такъ какъ совершенная потеря армін въ случат пораженія была бы несомитина, - то совтть герцога Браунивейтского взяль перевъсъ. Начались переговоры, и пруссаки, отступая отъ своихъ первыхъ притязаній, требовали только возстановленія короля на конституціонномъ троив. Но конвенть уже собрался, республика была провозглашена и исполнительный совътъ отвъчалъ, что французская республика не станет слушать никакихъ предложеній, пока прусскія войска не очистять совершенно французской территоріи. Тогда пруссаки начали, вечеромъ 30-го сентября, свое отступленіе. Ихъ слабо тревожиль Келлерманнъ, котораго Дюмурье послаль ихъ преследовать, между темъ какъ самъ онъ отправился въ Парижъ наслаждаться своею побъдой и условиться о вторженін въ Бельгію. Французскія войска онять заняли Верденъ и Лонгви, а непріятель, пройдя Арденны и Люксенбургскую область, перешелъ въ концъ октября черезъ Рейнъ у Кобленца.

Этотъ походъ ознаменовался повсемъстными усивхами для франціи. Во Фландріи герцогъ Саксенъ-Тешенскій быль вынуждень снять осаду Лилля, послё ужасной семидневной бомбардировки, длившейся непрерывно, но безуспѣппо. На Рейнъ Кюстинъ овладълъ Триромъ, Шиенеромъ. Майнцемъ. Въ Альпахъ генералъ Монтескьу овладълъ Савойей, а генералъ Ансельмъ — графствомъ Ниццею. Французскія войска, побъдоносныя на всѣхъ пунктахъ. повсюду дъйствовали наступательно, и революція была спасена.

Если бы представить картину государства, только что выдержавнаго великій кризись, и сказать: въ этомъ государствъ было абсолютное правительство — и власть его ограничена; были два привилегированныхъ сословія—и они потеряли свое первенство, быль многочисленный народъ, уже освобожденный цивилизаціей и наукой, но лишенный политическихъ правъ,—народъ, который вслъдствіе испытанныхъ отказовъ, быль принужденъ самъ завоевать себъ эти права; еслибы еще прибавить къ этому, что правительство сначала противодъйствовало революціи, а потомъ нокорилось ей, но привилегированныя сословія сопротивлялись ей постоянно—то воть что можно было бы заключить изъ этихъ данныхъ:

Правительство станеть жальть о своихъ уступкахъ; народъ проникнется недовъріемъ, и привилегированныя сословія будутъ, каждое по своему, нападать на новый порядокъ. Дворянство, не будучи въ состояніи дёлать этого внутри государства, эмигрируетъ, чтобы возбудить чужеземныя державы, которыя приготовятся къ нападенію. Духевенство, которое внѣ государства было бы лишено средствъ дъйствовать, останется въ его предълахъ и будеть набирать бойцовь противь революцін. Народь, угрожаемый внъшними и внутренними врагами, раздраженный противъ эмиграцін, вооружившей чужеземцевъ, и на чужеземцевъ, нападающихъ на его независимость, на духовенство, волнующее страну-поступить съ духовенствомъ, съ эмиграціей и съ чужеземцами, какъ съ непріятелями своими. (чачала онъ потребуетт надзора надъ непокорными священниками, потомъ ихъ изгнанія, конфискаціи доходовъ эмигрантовъ, наконецъ войны противъ европейской коалиціи, чтобы предупредить ея нападеніе. Первые д'ятели революціи осудять тв мвры, которыя будуть несогласны съ закономъ; продолжатели революціи увидять, папротивь, въ нихъ спасеніе отечества: между тъми, которые предпочтутъ конституцію государству, и теми, которые предпочтуть государство конституціи, всныхнеть вражда. Король, побуждаемый интересами своего трона, своими наклонностями и убъжденіями, отвергнеть политику революціонеровъ, и прослыветъ сообщикомъ контръ-революціи, потому что нокажется будто онъ нокровительствуеть ей. Тогда революціонеры понытаются привлечь короля на свою сторону, запугавъ его, и не уситвъ въ этомъ, ниспровергнутъ монархію.

Таковъ быль дёйствительный ходъ событій. Внутреннія смуты вызвали декреть противъ священниковъ: внёшнія угрозы—декреть противъ омигрантовъ: коалиція иностранныхъ державъ — войну противъ Евроны: первое пораженіе нашихъ войскъ—организацію лагеря въ двадцать тысячъ человёкъ. Отказъ короля утвердить большую часть этихъ декретовъ навлекъ на Людовика XVI подозрѣнія жирондистовъ; распри конституціонистовъ и жирондистовъ,

изъ которыхъ один хотъли быть законодателями какъ въ мирное время, другіе—врагами какъ въ военное, — разъединили приверженцевъ революціи. Для жирондистовъ свобода зависъла отъ нобъды, нобъда отъ декретовъ. 20-ое іюня было попыткой заставить короля принять эти декреты; потериъвъ неудачу, жирондисты заключили, что оставалось или отказаться отъ революціи, или писпровергнуть тронъ и выбрали послъднее, 10 августа. И такъ, безъ эмиграціи, приведшей къ безпорядкамъ, король въроятно примирился бы съ конституціей, и революціонеры не могли бы номышлять о республикъ.

# Національный конвенть.

#### ГЛАВА УІ.

## Съ 21 сентября 1792 г. до 21 января 1793 г.

Первыя мёры Конвента.—Составъ его.—Соперничество жирондистовъ съ моптаньярами.—Сила и намёренія этихъ партій.—Робеспьерь; жирондисты обвиняють его въ стремленіи къ диктатурф.—Маратъ.—Новое обвиненіе Робеспьера, сдёланное Луве; защита Робеспьера; Конвентъ переходитъ къ очередному вопросу. — Монтаньяры, вышедшіе побёдителями изъ этой борьбы, требуютъ суда надъ Людовикомъ XVI. — Мнёнія партій по этому вопросу. — Конвентъ рёшаеть, что Людовикъ XVI будетъ преданъ суду Конвента.—Людовикъ XVI въ Тамилё; его отвёты передъ Конвентомъ; его защита; приговоръ, надъ нимъ произнесепный; мужество и спокойствіе его въ послёднія минуты жизни. — Достопиства и перостатки его, какъ короля.

Конвентъ организовался 20 сентября 1792 г., и открылъ свои засъданія 21 числа. Въ первомъ же засъданін онъ уничтожиль королевскую власть и провозгласилъ республику. 22 числа онъ присвоилъ себъ революцію, объявивъ, что она будетъ считаться не съ IV года свободы, а съ 1 года французской республики. Послъ этихъ мёръ, принятыхъ объими партіями, раздёлившимися въ последнее время существованія законодательнаго собранія, не только единогласно, но даже съ нъкоторымъ сопериичествомъ въ демократическихъ чувствахъ и энтузіазмѣ, Конвентъ, вмѣсто того, чтобы приступить къ запятіямъ, предался внутреннимъ раздорамъ. Прежде чёмъ организовать новую революцію, жирондисты и монтаньяры хотвли знать, кто будеть главнымъ распорядителемъ ея. и затъяли борьбу, предупредить которую не могли даже громадныя опасности ихъ положенія. Болье чемь когда-либо имъ следовало бояться Европы. Такъ какъ Австрія, Пруссія и некоторые германскіе князья сдълали нападеніе на Францію еще до

10 августа, то теперь, послѣ падепія монархіи, ареста Людовика XVI и сентябрьскихь убійствъ, легко было ожидать, что и другіе государи объявять себя противъ революціи. Число внутреннихъ враговъ революціи увеличилось. Къ приверженцамъ прежняго порядка, дворянства и духовенства, присоединились приверженцы конституціонной королевской власти: одинхъ крайне озабочивала судьба Людовика XVI, другіе не вѣрили въ возможность свободы безъ порядка и при господствѣ толны. Среди такихъ затрудненій, въ виду столькихъ противниковъ, когда согласіе было далеко не лишнее даже противъ внѣшнихъ враговъ, жирондисты и монтаньяры напали другъ на друга съ яростимъ ожесточеніемъ. Впрочемъ. Жиронда и Гора были несовмъстимы и ихъ вожди не могли сблизиться: слишкомъ много было поводовъ къ разъединенію въ ихъ спорѣ за господство и въ ихъ намѣ-

реніяхъ.

Обстоятельства принудили жиропдистовъ сдѣлаться республиканцами, между тъмъ какъ лучше всего имъ пристало бы оставаться конституціонистами. Прямота ихъ наміреній, нерасноложеніе къ толив, отвращеніе къ насильственнымъ мърамъ и въ особенности осторожность, совътовавшая предпринимать только то, что возможно--все это заставляло ихъ стоять за конституцію; но не въ ихъ волъ было оставаться тъми же, какими они были прежде. Они повиновались теченію событій, увлекавшему ихъ къ республикъ, и мало по малу привыкли къ этой формъ правленія. Хотя теперь они пламенно и искренно желали ея, но вмъстъ съ тъмъ они сознавали, что основать и упрочить ее весьма трудно. Задача казалась имъ великою и прекрасною; но они видъли, что недостаетъ людей для ея осуществленія. Толна не имъла ни образованія, ни чистыхъ нравовъ, необходимыхъ для республиканскаго управленія. Революція, произведенная учредительнымъ собрапіемъ, была столько же законна потому, что въ ней не было ничего невозможнаго, какъ и потому, что она была справедлива: у нея была своя конституція, свои граждане. Но новая революція, призывавшая къ управленио государствомъ низине классы народа, не могла быть прочною. Она должна была задъть слишкомъ много интересовъ, имъть защитниковъ только временныхъ, такъ какъ низшій классъ могъ вмёшаться въ дёло во время кризиса, постояннаго же участія въ немъ принимать не могъ. Рѣшившись на вторую революцію, слёдовало однако опираться именно на этоть классъ. Жирондисты не сдълали этого и очутились въ совершенио ложномъ положеніи: они потеряли сочувствіе конституціонистовъ, не синскавъ сочувствія демократовъ, и стали ни вверху, ни внизу

общества. Они, поэтому, образовали партію не цёльную; какъ бы обрывокъ партін. который, не имѣя нигдѣ корней, былъ скоро низвергнутъ. Послѣ 10 августа, жирондисты занимали такое же мѣсто между среднимъ классомъ и толною, какое монархисты, т. е. партія Неккера и Мунье, запимали послѣ 14 іюля, между привилегиро-

ванными классами и буржуазіей.

Гора, напротивъ того, желала республики съ народомъ. Вожди этой партін, оскорбленные довъріемъ, которымъ пользовались жирондисты, старались свергнуть ихъ и стать на ихъ мъсто. Они были менъе образованы, менъе красноръчивы, но ловче, ръшительные и нисколько не разборчивы въ средствахъ. Самая крайняя демократія казалась имъ лучшею формою правленія; то, что они называли народомъ, т. е. низшіе классы, были для нихъ постояннымъ предметомъ горячей заботливости и лести. Ни одна партія пе была такъ опасна, но за то ни одна не была и такъ послъдовательна; она работала для тъхъ, съ которыми заодно сражалась.

Съ самаго открытія конвента, жирондисты заняли правую сторону его, а монтаньяры—верхніе ряды лівой, откуда и произошло названіе ихъ нартін—Гора. Жиропдисты пользовались наибольшею силою въ собранін; вообще выборы въ департаментахъ были въ ихъ пользу. Вольшая часть депутатовъ законодательнаго собранія были избраны вновь, и такъ какъ въ то время связи значили очень много, то вей члены, бывшіе въ близкихъ сношеніяхъ съ депутатами Жиронды или съ городской думой до 10-го августа, встушили въ конвентъ съ прежними убъжденіями. Другіе не держались никакой системы, пикакой партіи, не иміли ни привязанностей. ни вражды: они образовали такъ называемую въ то время Равнину или Болото. Люди этой партіи, не заинтересованные въ борьбъ жирондистовъ съ Горою, держались на сторопів права, пока имъможно было оставаться уміренными, т. е. пока не приходилось опасаться за свою жизнь.

Гора состояла изъ парижекихъ депутатовъ, выбранныхъ подъ вліяніемъ думы 10 августа, и и вкоторыхъ ярыхъ республиканцевъ изъ департаментовъ: впослъдствій въ нее вступали люди, увлекаемые событіями или пораженные страхомъ. Но, не смотря на свою меньшую численность, она уже въ то время была весьма могущественна въ Конвентъ. Она господствовала въ Парижъ; дума была предана ей, — а думъ удалось сдълаться первенствующею властью въ государствъ. Монтаньяры пытались управлять департаментами, учредивъ между парижскимъ и другими муниципалитетами постоянную переписку объ образъ дъйствій и намъреніяхъ: однако это не вполнъ удалось имъ, и большая часть департамен-

товъ были расположены въ пользу ихъ противниковъ, которые поддерживали это доброе расположение посредствомъ брошюръ и журналовъ, разсылавшихся министромъ Роланомъ. Домъ Ролана Монтаньяры называли бюро общественного ума, а друзей его-интриганами. Но кромъ поддержки общинъ, которая, рано или поздно, должна была достаться на долю Горы, она пользовалась сообществомъ якобинцевъ. Духъ этого клуба, самаго вліятельнаго, самаго стараго и распространеннаго, мънялся безпрестанно, при всякомъ новомь обороть дьль, хотя название клуба и оставалось одно и тоже: для людей съ властительными заманками-это была готовая рама; всъ несогласные съ ними тотчасъ исключались изъ клуба. Парижскій клубъ быль метрополіей якобинцевь и почти неограниченно управляль другими. Монтаньяры пріобрали въ немъ господство и уже удалили изъ него жиропдистовъ, дъйствуя противъ нихъ доносами и возбуждая къ нимъ нерасположение; членовъ же клуба, принадлежавшихъ къ буржуазін, заміншли санкюлотами. Жирондистамъ оставалось только одно министерство, но и оно, встръчая противодъйствіе думы, не имъло силы въ Парижъ. Напротивъ, Монтаньяры располагали всеми наличными силами столицы: посредствомъ якобинцевъ — общественнымъ мижніемъ, посредствомъ санкюлотовъ — округами и предмъстьями, и, наконецъ, посредствомъ муниципалитета — возстаніями.

Водворивъ республику, первымъ дъломъ партій было напасть другъ на друга. Жирондисты были возмущены сентябрьскими убійствами и съ отвращеніемъ видъли между членами Конвента людей, но совъту или предписанію которыхъ были произведены эти убійства. Особенно двое изъ нихъ внушали имъ особенное отвращеніе: Робесньеръ, который, какъ они предполагали, стремился къ тиранніи, и Маратъ, съ самаго начала революціи проповъдывавшій въ своихъ листкахъ убійства. Жирондисты напали на Робесньера съ большею злобою, нежели онъ того заслуживаль; въ то время онъ еще не былъ такъ страшенъ, чтобы навлечь на себя обвиненіе въ диктатуръ. Упрекая его въ неправдоподобныхъ намъреніяхъ, доказать которыя во всякомъ случать было трудно, враги его тъмъ самымъ еще болте увеличили его популярность и

значение.

Робесньеръ, игравній такую ужасную роль во французской революціи, начиналь выдвигаться на нервое місто. До тіхь поръ, несмотря на всі его усилія, въ его же партіи постоянно были люди, имівніе надъ нимь превосходство: во время учредительнаго собранія—знаменитые вожди этого собранія: при законодательномъ собраніи—Бриссо и Петіонъ: 10-го августа — Дантонъ.

Въ эти различныя энохи, онъ стоялъ всегда противъ тъхъ, ренутація или популярность которыхъ затмівали его. Среди великихъ люден перваго собранія, онъ могъ обратить на себя вниманіе ничёмъ инымъ, какъ только странностью своихъ миёній, и потому являлся реформаторомъ самымъ крайнимъ; во время второго собранія онъ сдълался конституціонистомъ, потому что соперники его стояли за нововведенія: онъ говориль въ пользу мира въ Якобинскомъ клубъ, потому что противники его требовали войны; съ 10 августа онъ старался погубить жирондистовъ во мижній клуба и вытъснить оттуда Дантона, постоянно соединяя дъло своего тщеславія съ діломъ толны. Человікъ обыкновенныхъ способностей и тщеславнаго характера, Робеспьеръ, именно благодаря своей посредственности, выступилъ впередъ почти послъ всъхъ, —а это всегда бываетъ выгодно во время революцін: своему страстному самолюбію онъ былъ обязанъ тёмъ, что постоянно стремился занять передовое мѣсто, все дѣлалъ для того, чтобы его достигнуть, и ни передъ чъмъ не отступалъ, чтобы удержаться на немъ. Робеспьеръ обладалъ качествами, нужными для тиранній: душой, правда, далеко не возвышенной, но и не совствъ обыкновенной; преданностью одной господствующей страсти, визиностями натріотизма; онъ имѣлъ заслуженную репутацію неподкупности, велъ суровый образъ жизни и не имълъ ин малъйшаго отвращения къ крови. Онъ доказалъ, что во время гражданскихъ смутъ политическая карьера дёлается не умомъ, а умёньемъ держать себя, н что стойкая посредственность сильнъе генія. Нужно сказать еще, что Робеспьеръ пользовался поддержкой огромной фанатической секты, для которой, со времени закрытія учредительнаго собранія, онъ требовалъ правительственной власти, и принципы которой онъ отстанвалъ. Эта секта была произведеніемъ восемнадцатаго въка и служила выраженіемъ нъкоторыхъ его идей. Въ политикъ ея девизомъ было абсолютное верховное владычество народа, по Contrat social Ж. Ж. Руссо, а въ религін – деизмъ савойскаго викарія (profession de foi du vicaire savoyard въ Эмил'в Руссо); нозже ей удалось осуществить эти принцины, на короткое время, въ конституцін 1793 г. и въ поклоненіи Верховному Существу. Въ различныя эпохи революціи фанатизмъ и системы играли роль болъе важную, нежели обыкновенно думаютъ.

Предвидкли ли жирондисты владычество Робеспьера или увлеклись своего враждого къ нему, какъ бы то ни было, они его обвинили въ самомъ тяжкомъ преступленіи, на которое можетъ носягнуть республиканецъ. Парижъ былъ волиуемъ духомъ партій: жирондисты хотъли установить законъ противъ зачинщиковъ без-

порядковъ и насилій, и въ тоже время дать Конвенту независимую силу, которая бы опиралась на всв восемьдесять три денартамента. Они настояли на томъ, чтобы была назначена комиссія для составленія доклада по этому предмету. Гора папала на эту мъру, какъ оскорбительную для Парижа. Жиропда защищала ее, указывая на проектъ тріумвирата, составленный нарижской депутаціей. "Я родился въ Парижъ", сказалъ тогда Осселенъ; "я денутатъ этого города. Намъ возвъщаютъ о существовании возникией въ Нарижъ партін, добивающейся диктаторской власти тріумвировъ, трибуновъ. Я съ своей стороны объявляю, что нужно быть глубоко невѣжественнымъ или закоренѣлымъ злодѣемъ, чтобы задумывать подобный плань. Пусть будеть проклять тоть изъ парижскихъ денутатовъ, который посмъетъ возъимъть подобную мысль!" — "Да", воскликнуль Ребекки изъ Марселя, "да, въ этомъ собраніи существуеть партія, стремящаяся къ диктатурф, и я назову предводителя этой партін — это Робеспьеръ! Вотъ человѣкъ, котораго я разоблачаю передъ вами!" Барбару подкрѣнилъ своимъ свидетельствомъ этотъ доносъ; онъ былъ однимъ изъ главныхъ дъятелей 10-го августа, предводительствоваль марсельцами и нользовался сильнымъ вліяніемъ въ южныхъ провинціяхъ. Онъ увъряль, что около 10-го августа, когда объ партін, спорившія тогда за господство въ столицъ, заискивали въ марсельцахъ, его призвали къ Робеспьеру и совътовали ему тамъ примкнуть къ гражданамъ, пріобръвшимъ наибольшую популярность. Пани даже указалъ ему именно на Робеспьера, какт на добродътельнаго человька, который должень быть диктаторомь Франціи. Барбару быль человекомъ дела. На правой стороне было несколько членовъ, думавшихъ, подобно ему, что нужно побъдить противниковъ, чтобы не быть побежденными ими. Они желали противодъиствіемъ думъ, при посредствъ Конвента, противопоставить Парижу департаменты, и не щадить враговъ, пока они слабы, нотому что въ противномъ случай, они воспользуются временемъ, чтобы усилиться. Но большая часть правой стороны боялась открытаго разрыва и чувствовала отвращение къ энергическимъ мфрамъ.

Обвиненіе Робеспьера осталось безъ послёдствій: но оно нало на Марата, совётовавшаго въ своемъ журпалё "Другъ народа" учредить диктатуру и оправдывавшаго убійства. Когда онъ показался на трибунів, желая оправдаться, чувство ужаса овладёло собраніемъ. Прочь, прочь съ трибуны! раздалось со всёхъ сторонъ. Маратъ остался непоколебимъ. Улучивъ минуту молчанія, онъ сказаль: "Въ этомъ собраніи у меня много личныхъ враговъ.—Всы!

H

вст!-Призываю ихъ къ приличію, увѣщаю ихъ не позволять себъ этихъ изступленныхъ возгласовъ и неприличныхъ угрозъ противъ человъка, служившаго свободъ и имъ самимъ гораздо болѣе, чѣмъ опи думаютъ; нусть же съумѣютъ они хоть одинъ разъ выслушать его!" Конвентъ былъ пораженъ дерзостью и хладнокровіемъ Марата и позволилъ ему изложить свой взглядъ на проскринцін и диктатуру. Въ первые годы революціи Маратъ убъгаль отъ общественной ненависти и изданныхъ противъ него приказовъ объ арестъ, переходя изъ одного подземелья въ другое. Появлялись один только кровожадные листки его; въ нихъ онъ требовалъ головъ и приготовлялъ толну къ сентябрьскимъ убійствамъ. Ивтъ такой безумной мысли, которая не могла бы зарониться въ человъческую голову и, что еще хуже, не могла бы хоть на минуту осуществиться. У Марата такихъ мыслей было нъсколько. Революція нивла враговъ, —а но мавнію Марата, для того, чтобы она могла продолжаться, враговъ у нея не должно быть вовсе. Усвоивъ себъ эту мысль, опъ считалъ вполиъ естественнымъ уничтожение враговъ и назначение диктатора, всв обязанности котораго ограничивались бы произпесеніемъ смертныхъ приговоровъ; опъ съ цинического жестокостью громко проновъдываль эти міры, столько же препебрегая приличіями, сколько н жизнью людей, и презирая какъ слабоумныхъ всёхъ тёхъ, которые находили его иланы ужасными, а не глубокомысленными, какъ бы ему хотълось. У революцін были діятели такіе же кровожадные, какъ и онъ, но ни одинъ изъ пихъ не пользовался такимъ пагубнымъ вліяніемъ на современниковъ. Онъ развратилъ уже и безъ того шаткую правственность нартій; его иден—истребленіе цълыхъ массъ и диктатура-были осуществлены впослъдствін комитетомъ общественнаго спасенія или коммиссарами его.

Обвиненіе Марата также не им'єло послідствій; онъ внушаль болье отвращенія, но менье злобы, чіть Робеспьерь. Одни считали Марата просто безумнымь: другіе виділи въ этихъ распряхъ только вражду партій и вовсе не полагали, чтобы въ нихъ какимъ-инбудь образомъ были замізшаны интересы республики. Кроміт того, казалось опаснымъ парушить неприкосновенность Конвента или произнести обвиненіе противъ кого-либо изъ его членовъ: даже для самихъ партій сділать этотъ шагь было трудно. Дантонъ не оправдываль Марата, но сказаль про него: "Я не люблю его: я испыталь его характеръ — волканическій, упрямый, не сообщительный. Но зачіть отыскивать голось какой-либо партій въ томъ, что онъ иншеть? Развів общее возбужденіе умовъ не происходить единственно отъ движенія самой революцій?"

Робеспьеръ, съ своей стороны, увърялъ, что мало знаетъ Марата, что до 10 августа онъ только разъ разговаривалъ съ нимъ, при чемъ не одобрялъ крутыхъ его миѣній, и что послѣ этого разговора, Маратъ нашелъ его политическія воззрѣнія крайне узкими, и написалъ въ своемъ журналѣ: у Робеспьера нюмъ ни взилядовъ,

ни смълости государственнаго человъка.

Ъ

П

0

Но самъ Робесньеръ былъ предметомъ еще большей пенависти, потому что его болъе опасались. Первое обвинение Ребекки и Барбару не имъло усибха. Нъсколько времени спустя, министръ Роланъ представилъ докладъ о положении Франціи и Парижа; въ этой запискъ онъ разоблачилъ сентябрьскія убійства, неправильныя дъйствія думы, козни агитаторовъ. "Когда", говорилъ онъ, "навлекаютъ ненависть и подозръніе на самыхъ мудрыхъ и неустрашимыхъ защитниковъ свободы, когда принципы мятежа и грабежа громко высказываются, вызывають одобреніе общественныхъ собраній, и раздается ропотъ даже противъ Конвента, то я не могу болье сомиъваться въ томъ, что приверженцы прежняго порядка вещей или ложные друзья народа, прикрывъ свое сумасбродство или злодъйство маскою патріотизма, задумали цълын иланъ разрушенія, посредствомъ котораго они надъются возвыситься на развалинахъ и трупахъ, насытиться кровью, золотомъ и жестокостью!"

Въ подтверждение своего донесения, онъ привелъ инсьмо, въ которомъ вице-президентъ второй палаты уголовнаго трибунала извъщалъ его, что ему и знаменитъйнимъ жиропдистамъ грозитъ онасность; что, по выражению ихъ враговъ, нужно сдълать новое кровопускание, и что эти люди не хотятъ и слышать ни о комъ,

кромъ Робеспьера.

При этихъ словахъ, Робесньеръ сившить оправдаться съ трибуны. Никто, говорить онъ, не посмъеть объемить меня въ лицо.—
Я посмъю, восклинаеть Луве, одинъ изъ самыхъ рёшительныхъ представителей жироиды. Да, Робестверъ, продолжаеть онъ, не спуская съ него иламенныхъ взоровъ, я тебя объиняю. Робесньеръ, сохранявний до тъхъ поръ самоувъренность, смутился: онъ помърялся уже разъ въ якобинскомъ клубъ съ этимъ противникомъ, котораго зналъ за умнаго, имлкаго, безнощаднаго человъка. Луве тутъ же произнесъ одну изъ самыхъ красноръчивыхъ импровизацій, въ которой не пондадилъ ни ноступковъ, ни именъ: опъ прослёдилъ дъйствія Робесньера въ якобинскомъ клубъ, въ думъ, въ избирательномъ собраніи: онъ выставилъ его "клевещущимъ на лучшихъ натріотовъ, шедро расточающимъ самую низкую лесть иъсколькимъ сотнямъ гражданъ, спачала называвнихся нарижскимъ народомъ, потомъ—просто народомъ, наконенъ—самодержавнымъ народомъ, потомъ—просто народомъ, наконенъ—самодержавнымъ народомъ, по-

вторяющимъ въчное перечисление своихъ собственныхъ заслугъ, совершенствъ, добродѣтелей, и шикогда не забывающимъ, засвидътельствовавъ о силъ, величін, верховной власти народа, заявить, что и онъ припадлежить къ народу". Луве показалъ Робесньера прячущимся 10-го августа и потомъ господствующимъ падъ заговорщиками думы. Переходя затёмъ къ сентябрьскимъ убійствамъ, онъ воскликнулъ: "Революція 10-го августа была діломъ всіхъ", н, обратясь къ нѣкоторымъ монтаньярамъ думы, прибавилъ: "Но революція 2-го сентября принадлежить вамъ! только вамъ однимъ! и развъ вы сами не гордились ею? Они сами, съ лютымъ презръпіемъ, называли насъ только патріотами 10-го августа! (ъ свиръпою гордостію они величали себя патріотами 2-го сентября! Такъ пусть же останется за ними это отличіе, достойное свойственнаго имъ мужества: пусть оно останется за ними для нашего прочнаго оправданія и для ихъ вѣчнаго безчестія! Эти мпимые друзья народа хотъли свалить на парижскій народъ вст ужасы, которыми была запятнана первая недёля септября.... Опи его безчестно оклеветали. Парижскій народъ ум'ветъ сражаться, но не ум'ветъ убивать! Правда, его видёли передъ тюльерійскимъ дворцомъ въ прекрасный день 10-го августа: но это ложь, будто видъли его у тюремъ, въ страшный день 2-го сентября. Сколько внутри тюремъ было налачен? Двѣсти, можетъ быть и двухсоть не было; а внъ тюремъ сколько можно было насчитать зрителей, привлеченныхъ дъйствительно непонятнымъ дюбопытствомъ? Самое большее-вдвое. По, возражали на это-если народъ не участвоваль въ убійствахъ, то почему же онъ не остановилъ ихъ? Почему? Потому, что охранительная власть Петіона была парализована: потому, что Роланъ говорилъ понапрасну, потому, что министръ юстицін, Дантонъ, вовсе не говорилъ... потому, что президенты сорока восьми округовъ ожидали призыва къоружно, котораго не получили: нотому, что члены муниципалитета въ своихъ шарфахъ присутствовали при этихъ жестокихъ убійствахъ. Но законодательное собраніе? — Законодательное собраніе! Представители народа, вы отомстите за него! Безсиліе, въ которое были поставлены наши предшественники, есть самое важное изъ всёхъ преступленій, за которыя должин быть наказаны неистовые безумцы, на которыхъ я вамъ доношу". Возвращаясь къ Робесньеру, Луве указалъ на его честолюбіе, происки, его чрезмърное вліяніе на чернь, и заключилъ ту страстную филининку рядомъ фактовъ, предносылая каждому изъ нихъ грозпыя слова: Робесьперъ, я обвиняю тебя!

Луве сощелъ съ трибуны при громъ рукоплесканій: Робес-

a

даться. Вслъдствіе ли смущенія или боязни быть обвиненнымъ, онъ попросилъ восьми дней отсрочки. По прошествін этихъ восьми дней, онъ явился скорве тріумфаторомъ, чемъ обвипеннымъ, онъ съ проніей отвергнуль всё упреки Луве и началь длиниую рёчь въ свою защиту. Нужно сознаться, что такъ какъ факты обвиненія были неопредъленны, то ему не трудно было смягчить и опровергнуть ихъ. Трибуны были расположены руконлескать ему: даже Конвентъ, смотръвшій на обвиненіе Робесньера, какъ на ссору оскорбленныхъ самолюбій, и не боявшійся, по выраженію Баррера, этого временщика, маленькаго производителя безпорядковъ, — даже Конвенть быль расположенъ положить конець этимъ препіямъ. Поэтому, когда Робеспьеръ, въ заключение своей ржчи, сказалъ: "Лично для себя я не буду ни о чемъ просить собраніе; я отказался отъ легкаго пренмущества отвѣчать на клевету монхъ противниковъ болъе грозными доносами; я уничтожилъ обвинительную часть моей защиты. Я отказываюсь отъ справедливой мести, которою я им'ю право преследовать монхъ клеветниковъ; я прошу только одного-возвращенія мира и торжества свободы! Ему руконлескали и Конвентъ перешелъ къ очередному вопросу. Напрасно Луве хотълъ возражать, -- ему не дали говорить; также тщетно Барбару вызывался быть обвинителемъ и Ланжюние говорилъ противъ перехода къ очередному вопросу, — пренія не были возобновлены. Даже жирондисты держали сторону Робеспьера; они сдълали опибку, поднявъ обвинение, и еще большую-не поддержавъ его. Монтаньяры одержали верхъ, потому что не были побъждены, а Робеспьеръ только сталъ ближе къ роли, до которой ему было еще такъ далеко. Во время революціи люди скоро становятся тымъ, чымъ ихъ считають; партія Горы еділала Робеспьера своимъ вождемъ, потому что жирондисты преслъдовали его какъ главу монтаньяровъ.

Но важиве личных нападокъ были пренія о правительственной системв и объ образв двиствій властей и партій. Жирондисты потеривли пораженіе не только въ борьбв противъ лицъ. но и въ борьбв противъ думы. Ни одна ихъ мвра не удалась: онв или дурно предлагались, или дурно поддерживались. Имъ бы слъдовало усилить правительство, измвнить составъ муниципалитета, удержаться въ якобинскомъ клубв и овладвть имъ, привлечь къ себв толиу или предупредить ея нападенія; ничего подобнаго они не сдвлали. Одинъ изъ пихъ, Бюзо, предложилъ назначить Конвенту стражу изъ трехъ тысячъ человъкъ, взятыхъ изъ департаментовъ. Это средство, которое могло по крайней мврв сохранить независимость собранія, было требуемо не такъ настойчиво, что-

бы осуществиться. Такимъ образомъ, жирондисты сдёлали нападеніе на монтаньяровъ.—и не ослабили ихъ, сдёлали нападеніе на думу—и не подчинили ея, напали па предмёстья—и не упичтожили ихъ силы. Они раздражили Парижъ намёреніемъ призвать на помощь департаменты, и не получили этой помощи; они дёйствовали, однимъ словомъ, противъ правилъ самой обыкновенной осторожности, нотому что вёрнёе сдёлать что-нибудь, чёмъ

ограничиться угрозой.

Противники ихъ ловко воспользовались этимъ обстоятельствомъ. Они распространили подъ рукою слухъ, который могъ только компрометировать жирондистовъ, на именно, будто они хотъли перенести республику на югъ и предоставить на произволъ судьбы остальную часть государства. Отсюда возникъ упрекъ въ федерализм'є, столь гибельный потомъ для жиропды. Жирондисты пренебрегли имъ, потому что не предвидъли всей его онаспости: но онь должень быль подтверждаться по мёрё того, какъ партія ихъ ослабъвала, а противники становились смълъе. Сначала поводомъ къ этому слуху послужило намъреніе обороняться отъ непріятеля за Луарой и перенести правительство на югъ, если бы съверъ былъ захваченъ и Парижъ взятъ непріятелемъ; кромѣ того, слухъ этотъ поддерживался и тъмъ предпочтеніемъ, которое жиропдисты оказывали провинціямъ, и ихъ ожесточеніемъ противъ агитаторовъ столицы. Противникамъ ихъ легко было извратить проектъ обороны, относя его не къ тому времени, въ которое онъ былъ задучанъ, а въ порицаніи безпорядочныхъ поступковъ одного города отыскать намъреніе составить союзь изо всёхъ городовь Франціи противъ Парижа. На этомъ основанін жиропдисты были выставлены въглазахъ народа федералистами. Пока они обвиняли думу, Робесньера и Марата, монтаньяры предложили декреть о единствъ и нераздальности республики. Въ этомъ заключалось средство нанасть на жирондистовъ и набросить на нихъ подозрѣніе, хотя они съ такото посибшностью согласились на предложение, какъ будто бы сожалѣли о томъ, что сами ранъе не сдълали его.

Дело, достойное сожаленія, новидимому, совершенно чуждое распрямь обънхь партій, еще боле послужило на пользу монтаньярамь. Одобренные неудачными попытками, направленными противъ нихъ, они ожидали только случая, чтобы перенти въ свою очередь въ наступательное положеніе. Конвентъ былъ утомленъ этими продолжительными преніями: тё изъ его членовъ, къ которымъ они не относились, даже тё члены объихъ враждебныхъ партій, которые не стояли въ нихъ на первомъ плане, чувствовали пеобходимость въ согласіи и хотъли заниматься делами рес-

публики. Паступило кажущееся перемиріе, и вниманіе собранія на минуту обратилось къ повой конституцін: но партія Горы прервала эти занятія, чтобы рёшить судьбу надшаго монарха. Въ этомъ случать предводители крайней ливой стороны руководились многими побудительными причинами: они не хотъли, чтобы жирондисты и умъренные члены центра, руководившіе комитетомъ конституцін, - одни черезъ Петіона, Кондорсе, Бриссо, Вериьо, Жансонне, другіе черезъ Баррера, Сіеса, Томаса Пэна-организовали республику. Они бы водворили управление буржуазін, придавъ ему нъсколько болъе демократическій характеръ, чымь въ конституцін 1791 г., между тъмъ какъ Гора хотъла водворить господство толны. Но она могла достигнуть своей цёли, только получивъ господство, -а получить его она могла не иначе, какъ продолживъ революціонное состояніе Францін. Кром'є желанія ном'єтть установленію законнаго порядка-пом'єшать ему такимъ ужаснымъ государственнымъ переворотомъ, какъ осуждение Людовика XVI, которое потрясло бы всёхъ и привлекло бы къ пимъ всё крайнія партін, выставивъ ихъ какъ самыхъ безпощадныхъ охранителей республики, — они надъялись на то, что жиропдисты, не скрывавшіе своего желанія снасти Людовика XVI, не выдержать и выскажутся въ этомъ смыслъ, и такимъ образомъ погибнутъ въ глазахъ черни. Конечно, между монтаньярами было нъсколько человъкъ, дъйствовавнихъ въ этомъ случав искренно, какъ истые республиканцы, въ глазахъ которыхъ Людовикъ XVI казался виновнымъ нередъ революціею, а разв'єнчанный король-всегда опаснымъ для возникающей демократін. По эта партія не выказала бы себя такою безпощадною, если бы она не хотъла вмъстъ съ Людовикомъ XVI погубить и Жиронду.

Съ нъкотораго времени начали подготовлять умы къ суду надъ королемъ. Якобинскій клубъ громиль его ругательствами; объ его характерѣ распространялись самые оскорбительные слухи: требовали его осужденія для упроченія свободы. Изъ департаментовъ присылались Конвенту адресы въ томъ же смыслѣ: округи столицы являлись въ собраніе и на носилкахъ пропосили по залѣ раненныхъ 10 августа, кричавшихъ о мести Людовику Капету: Людовика XVI иначе не называли, какъ этимъ именемъ его родопачальника, желая замѣнить титулъ короля фамильнымъ прозвиначальника, желая замѣнить титулъ короля фамильнымъ прозви-

щемъ его.

Намфренія Горы и народное ожесточеніе—все соединялось противъ несчастнаго короля. Люди, которые два мъсяца тому назадъ отвергли бы мысль о какомъ-либо другомъ наказаніи короля, кромъ низверженія его, находились въ какомъ-то оцъненънін:

такъ, во времена кризисовъ, легко утрачивается право защищать свои убъжденія! Открытіе желъзнаго шкафа особенно усилило фанатизмъ черин и ослабило защитниковъ короля. Послъ 10 августа. въ числъ бумагъ короля найдены были документы, обнаружившіе тайныя сношенія Людовика XVI съ недовольными принцами, эмигрантами и Европою. Въ составленномъ, по приказанію закоподательнаго собранія, докладі, король обвинялся въ наміренін измѣнить государству и подавить революцію. Ему ставили въ вину письмо къ Клермонскому епископу, отъ 16-го апръля 1791 г., въ которомъ онъ инсалъ, что еслибы онг снова пріобрыле прежиною влисть, то возстановиль бы старую форму правленія и духовенство вт ихт первоначальном видь. Его упрекали въ томъ, что онъ предложиль войну только для того, чтобы ускорить появление своихъ освободителей: что онъ велъ перениску съ людьми, писавшими ему: "война принудить всв державы соединиться противъ злоумышленниковъ и злодбевъ, угнетающихъ Францію, для того чтобы наказаніе ихъ служиле прим'вромъ всімъ тімь, кому придетъ охота понытаться нарушить миръ въ государствахъ... Вы можете разсчитывать на сто нятьдесять тысячь человъкъ пруссаковъ, австрійцевъ, и германцевъ, и на двадцатитысячную армію изъ эмигрантовъ". Его обвиняли въ томъ, что онъ одобрялъ образъ дъйствій своихъ братьевъ, между тъмъ какъ публично онъ порицаль его; наконець, въ томъ, что онъ инкогда не переставалъ дънствовать противъ революціи.

Въ нодтверждение этихъ обвинений явились новые документы. Въ тюльерійскомъ дворцъ, нозади одного изъ стъпныхъ украшеній, было пробито въ ствив отверстіе, запиравшееся жельзиою дверью. Этотъ секретный ящикъ былъ указанъ министру Ролану, и тамъ напдены доказа сельства всёхъ заговоровъ и интригъ двора противъ революцін: проекть усиленія конституціонной власти короля посредствомъ союза его съ народными властями, проектъ возстаповленія прежняго порядка съ аристократами; свёдёнія о проискахъ Талона, соглашеніяхъ съ Мирабо, предложеніяхъ Булье, принятыхъ во время учредительнаго собранія, и о ивсколькихъ новыхъ замыслахъ при законодательномъ. Это открытіе усилило ожесточение противъ Людовика XVI. Въ якобинскомъ клубъ разбили бюсть Мирабо, а бюсть его, стоявній въ заль засъданій,

Конвенть задернуль покрываломъ.

Съ нъкоторыхъ поръ въ собраніи быль уже возбужденъ вопросъ о процессъ несчастнаго государя, котораго нельзя было преслъдовать послъ низложенія его съ престола. Не было трибунала, который имълъ бы право произнести надъ нимъ приговоръ: не было наказанія, которому бы можно было подвергнуть его: поэтому Конвентъ бросился въ ложныя истолкованія права неприкосновенности, которымъ пользовался Людовикъ XVI, стараясь обвинить его законнымъ порядкомъ. Послъ несправедливости, самая большая оннока нартій заключается въ томъ, что онт не хотять казаться несправедливыми. Комитетъ законодательства, которому поручено было составить докладъ по вопросу: можеть ли Людовикъ XVI быть преданъ суду и можетъ ли Конвентъ судить его, -произнесъ утвердительное ръшеніе. Депутатъ Маль отъ его лица возсталъ противъ права неприкосновенности, принадлежавшаго королю; но такъ какъ это право признавалось въ предшествовавшую эноху революцін, то Маль доказываль, что Людовикъ XVI быль неприкосповененъ какъ король, а не какъ частный человъкъ. Онъ утверждаль, что такъ какъ нація должна быть обезнечена относительно всёхъ дёйствій власти, то она рядомъ съ неприкосновенностью монарха установила отв'єтственность министров'ь, н что тамъ, гдв Людовикъ XVI двиствовалъ какъ частный человъкъ и гдъ не можетъ, слъдовательно, быть ръчи объ отвътственности министровъ, не можетъ быть ръчи и о неприкосновенности монарха. Такимъ образомъ, Маль распространялъ конституціонную охрану, данную Людовику XVI, только на поступки его въ качествъ короля. Онъ пришелъ къ заключенію, что Людовикъ XVI долженъ быть предапъ суду, такъ какъ пизложение его не было паказаніемъ, но переміною правительства; что онъ долженъ быть судимъ по закону уголовнаго кодекса, ностановленному для измънщиково и заговорщиково; и наконецъ, что онъ долженъ быть судимъ Конвентомъ, безъ соблюденія обыкновенныхъ формъ судопроизводства. Конвенть представляеть собою пародъ, народъ заключаеть въ себъ всъ интересы, совокунность интересовъ есть правосудіе, — следовательно, невозможно допустить, чтобы паціональное судилище нарушило правосудіе, и потому безполезно подчинять его формальностямъ. Вотъ сцёпленіе странныхъ софизмовъ, съ номощью которыхъ Конвентъ быль преобразованъ въ судилище! Партія Робеспьера выказала гораздо болже посл'ядовательности, выставляя на видъ только государственныя соображенія и отвергая всякія формы, какъ лживыя.

Пренія открылись 13-го ноября, черезъ шесть дней нослѣ доклада комптета. Сторонники неприкосновенности, признавая виновность Людовика XVI, настаивали на томъ, что онъ не можеть быть преданъ суду. Главнымъ изъ нихъ былъ Мориссонъ; онъ утверждалъ, что неприкосновенность распространяется на всѣ дъиствія короля: что конституція предвидъла болѣе, чѣмъ тайные

враждебные поступки Людовика XVI, — она предвидъла открытое сопротивление съ его стороны, и даже за этотъ поступокъ постановила только инзложение; что этимъ нація обезнечила свою державность: что на Конвенть было возложено поручение преобразовать правительство, а не судить Людовика XVI; что отъ этого его должны удержать не только правила справедливости, но п обычан войны, не нозволяющие отделываться отъ врага иначе, какъ во время битвы, и ставящіе его подъ нокровительство закона послѣ побъды; что, впрочемъ, республикъ пътъ пикакой выгоды осудить Людовика XVI; что она должна ограничиться принятіемъ мъръ предосторожности противъ него, удержать его илънникомъ или изгнать изъ Франціи. Это мивніе раздыляла правая сторона Конвента. Равнина держалась мижнія комитета; но Гора, отвергая неприкосновенность Людовика XVI, возражала, съ другой стороны,

и противъ суда надъ нимъ.

"Граждане", сказалъ Сенъ-Жюстъ, "я берусь доказать, что мивніе Мориссона, защищающаго неприкосновенность короля, равно какъ и мибпіе комитета, желающаго, чтобы онъ былъ судимъ какъ гражданинъ, одинаково ложны. Я говорю, что король долженъ быть судимъ какъ врагъ; что намъ следуетъ не столько судить его, сколько сразить его; что такъ какъ онъ не участвовалъ въ договорѣ, соединяющемъ французовъ, то формы судопроизводства, примънимыя къ нему, заключаются не въ гражданскомъ законъ, а въ международномъ правѣ: что медленность и осмотрительность въ этомъ случав поистинв неосторожны: что отдалять минуту, когда мы можемъ дать себъ законы — гибельно, но не менъе гибельно также медлить разрёшеніемъ участи короля". Разематривая вопросъ исключительно съ точки зрънія политической непріязни, Сенъ-Жюстъ прибавилъ: "Тъмъ самымъ людямъ, которые теперь будуть судить Людовика XVI, предстоить основать республику, но тъ, которые придають какое-нибудь значение справедливой казин короля, инкогда не устроятъ республику. Граждане, если римскій народъ, послѣ шестисотъ лѣтъ, въ продолженіе которыхъ онъ отличался добродътелями и ненавистью къ королямъ, если Великобританія, несмотря на свою энергію, нослѣ смерти Кромвеля, увидѣли возрожденіе монархической власти, то чего не должны бояться у насъ добрые граждане, друзья свободы, замъчая, какъ въ ванихъ рукахъ дрожитъ топоръ, и какъ народъ, съ нерваго дня своей свободы, уважаетъ восноминание о своихъ оковахъ?"

Эта ярая партія, хотъвшая замънить судебный приговоръ произволомъ, желавшая отбросить всякій законъ, всякую формальность, и поразить Людовика XVI, какъ побъжденнаго илънника, сохраняя

къ нему злобу даже послѣ побъды, составляла весьма слабое меньшинство въ Конвентъ; но внъ его, она сильно поддерживалась якобинцами и думой. Не смотря на ужасъ, который она уже внушала, ея кровожадные призывы были отвергнуты Конвентомъ, и защитники неприкосновенности, въ свою очередь, мужественно выставили на видъ и государственныя соображенія, и правила справедливости и человъчности. Они утверждали, что один и тъ же люди не могуть быть и судьями, и законодателями, и обвинителями, и присяжными. Къ тому же они хотъли, чтобы рождающаяся республика заявила себя блескомъ высокихъ добродътелей, великодушіемъ и прощеніемъ: они хотели, чтобы она послъдовала примъру Рима, который завоеваль себъ свободу и сохранилъ ее пятьсотъ лътъ, потому что явилъ себя великодушнымъ, потому что изгналъ Тарквиніевъ, а не лишилъ ихъ жизни. Переходя къ политическимъ соображеніямъ, они указывали на послъдствія осужденія, которое, внутри страны, увеличить см'влость анархической партін, а въ Европ'в заставить и нейтральныя дер-

жавы вступить въ коалицію противъ республики. По Робеспьеръ, выказавній впродолженіе этого продолжитель-

наго процесса смёлость и унорство, предвёщавшія всю его будущую силу, встуниль на трибуну, чтобы поддержать мийніе СеньЖюста. Онъ упрекнуль собраніе, что оно подвергаеть сомийнію 
вопрось уже рішенный возстаніемь, и что гуманиостью своею и 
публичностью защиты, оно ноднимаеть низвергнутую роялистскую 
партію. "Собраніе", сказаль Робеспьерь, "было, безь своего відома, 
отвлечено оть настоящаго вопроса. Здісь ніть и річи о пропессі: Людовикь не подсудимый, а вы не суды; вы государственные люди и ничёмь инымь быть не можете. На вась не лежить 
обязанность постановить приговорь за или противь человіка, но 
только принять міру общественной безопасности, исполнить акть 
паціональной предусмотрительности. Развізнчанный король можеть 
быть либо орудіемь противь свободы и спокойствія государства,

либо средствомъ упроченія и той, и другого.

"Людовикъ былъ королемъ; республика основана: важный вопросъ, занимающій васъ, разрѣшенъ одними этими словами. Людовикъ не долженъ быть судимъ; онъ уже осужденъ, надъ нимъ уже произнесенъ приговоръ,—или республика не оправдана". Робесньеръ требовалъ, чтобы Конвентъ объявилъ Людовика XVI измънникомъ противъ французовъ, преступникомъ противъ человъчества и немедленно приговоривъ бы его къ смерти во имя возстанія. Крайнія предложенія монтаньяровъ, возбуждая внѣ Конвента сочувствіе фанатической и жестокой толиы, дълали осужденіе короля почти нензбъжнымъ. Чрезмърно опережая другія партін, Гора принуждала ихъ слъдовать за собою, хоть издалека. Большинство Конвента, состоявшее главнымъ образомъ изъ жиропдистовъ, не ръшавшихся объявить Людовика XVI неприкосповеннымъ, и Равнины, отвергло, по предложенію Петіона, мивніе монтаньяровъ и защитниковъ неприкосповенности, и положило, что Людовикъ XVI будетъ преданъ суду Конвента. Тогда Робертъ Ленде, отъ имени коммиссін двадцати одного составилъ докладъ о Людовикъ XVI. Обвинительный актъ о дъйствіяхъ, ему принисываемыхъ, также былъ

составленъ, и Конвентъ призвалъ арестанта къ допросу.

Людовикъ XVI уже четыре мъсяца находился въ заключенін въ Тамилъ; онъ не пользовался тамъ свободою, какъ этого сначала желало законодательное собраніе, назначившее ему м'єстомъ жительства Люксамбургъ. Подозрительная дума строго слъдила за нимъ: но, покорный своей судьбъ, готовый на все, онъ не выражалъ пи нетеривнія, ни сожалвнія, ни злобы. При немъ находился только одинъ служитель, Клери, который въ тоже время служилъ и всему его семейству. Въ первые мъсяцы заключенія король не быль разлучень съ своимъ семействомъ и находиль и вкоторую отраду хоть въ этомъ: онъ утъщался самъ и поддерживалъ двухъ подругъ своего несчастія, жену и сестру; онъ училь молодого дофина и давалъ ему уроки несчастнаго человъка и короля-плънника. Онъ много читалъ и часто перечитывалъ исторію Англін, Юма: въ ней онъ находилъ много монарховъ низверженныхъ и одного осужденнаго народомъ: каждому человъку свойственно отыскивать судьбу, сходную съ его собственною участью. Но утъщеніе, которое онъ находиль въ присутствін своего семейства продолжалось недолго; его разлучили съ нимъ, какъ только возникъ вопрось о преданій его суду. Дума хотвла пом'єшать пл'єнникамъ стовориться о способахъ своего оправданія; надзоръ, которымъ она окружила Людовика XVI, съ каждымъ диемъ становился мелочиве и грубве. Сантерръ получилъ приказание привести Людовика XVI въ Конвенть, для допроса. Онъ отправился въ Тамиль въ сопровождении мэра, который передалъ королю возложенное на него поручение и спросилъ, намъренъ ли онъ слъдовать за нимъ. . Подовикъ на минуту былъ въ нержинтельности, нотомъ сказалъ: "Еще одно насиліе: надо уступить ему!" И онъ рѣшился явиться передъ Конвентомъ, комнетентность котораго онъ не отвергъ. какъ это сдълалъ Карлъ I съ своими судьями. Когда возвъстили о приближенін Людовика, Барреръ сказалъ: "Представители народа, вы сенчасъ будете отправлять національное правосудіе. Пускан же вашъ образъ дъйствін согласуется съ вашими новыми

обязанностими". Обратись къ трибунамъ, онъ прибавилъ: "Граждане, вспочните страшное молчаніе, сопровождавшее Людовика при возвращеніи его изъ Варенна, —модчаніе, служившее предвъстникомъ суда націй надъкоролями". Съ твердою увъренностію вошелъ Людовикъ XVI въ залу и обвелъ собрание смълымъ взглядомъ. Онъ всталъ у ръшетки: президентъ сказалъ ему взводнованнымъ голосомъ: "Людовикъ, французская нація васъ обвиняетъ. Сейчасъ вы услышите обвинительный актъ. Людовикъ, садитесь". Для него было приготовлено кресло: онъ сълъ на него. Во время продолжительнаго допроса онъ показалъ большое спокойствіе и присутствіе духа; онъ отв'єчаль на каждый вопросъ кстати, большею частью трогательно и побъдоносно. Онъ отвергнулъ упреки, сдъланные ему относительно его поведенія до 14-го іюля, напомнивъ, что еще въ то время его власть не была ограничена; относительно поступковъ его до бъгства въ Вареннь, онъ сослался на декретъ учредительнаго собранія, которое осталось довольно его отвътами: наконецъ, свое поведение до 10-го августа онъ оправдываль темь, что сложиль всё нубличныя действія на ответственность министровъ и отрекался отъ всёхъ тайныхъ поступковъ, которые ему принисывали. Это отрицание Людовика XVI не уничтожало въ глазахъ Конвента фактовъ, большею частью подтвержденныхъ документами, писанными или подписанными его рукою: но онъ пользовался естественнымъ правомъ, принадлежащимъ всякому обвиненному. Такимъ образомъ, онъ не признавалъ ни существованія желізнаго шкана, ни подлинности документовъ, которые ему представили. Людовикъ XVI ссылался на охранительный законъ, котораго не допускалъ Конвентъ, а Конвентъ старался доказать существование противо-революціонныхъ попытокъ, которыхъ Людовикъ XVI не хотълъ признать.

Когда Людовикъ быль отвезенъ въ Тамиль, Конвентъ заиялся обсужденіемъ его просьбы о томъ, чтобы ему позволено было имъть защитника. Напрасно итсколько монтаньяровъ противились этому: Конвентъ постановилъ нозволить Людовику имъть защитниковъ. Людовикъ XVI выбралъ Тарже и Тропине: когда первый изъ нихъ отказался, почтенный Малербъ вызвался нередъ Конвентомъ защищать Людовика XVI. "Два раза", писалъ онъ, "призывалъ меня въ свой совътъ тотъ, кто былъ монмъ господиномъ, призывалъ въ такое время, когда подобной чести домогались всъ: я долженъ ему оказать ту же услугу въ то время, когда подобная обязанность многимъ кажется опасною". Его просьба была удовлетворена. Людовикъ XVI, покинутый всъми, былъ тронутъ этого преданностью. Когда Малербъ вошелъ въ его комнату, Лю-

довикъ пошелъ къ нему на встръчу, обнялъ его и сказалъ со слезами на глазахъ: "Ваша жертва тъмъ великодушнъе, что вы рискуете своей жизнію, и не спасете моей". Малеръъ и Тронше безостановочно занимались составленіемъ защитительной рѣчи, вмъсть съ молодымъ адвокатомъ Десезомъ; они старались ободрить короля; но вселить въ него надежду было трудно. "Я убъжденъ. что они меня погубятъ; но все равно, будемъ заниматься моимъ процессомъ, какъ будто я долженъ выиграть его; и я его въ самомъ дѣлѣ выиграю, потому что намять, которую я по себъ

оставлю, будеть безупречна".

Наконецъ наступилъ день защиты. Ръчь была произнесена Десезомъ; Людовикъ присутствовалъ при этомъ; глубочайшее молчаніе царствовало въ собранін и на трибунахъ. Десезъ привелъ въ защиту царственнаго подсудимаго всѣ доводы справедливости и неповинности. Онъ папомнилъ о признанной за нимъ неприкосповенности; онъ сказалъ, что его нельзя судить какъ короля; что представители народа не могутъ быть его судьями, нотому что они же и обвиняють его. Во всемь этомь онь не сказаль ничего, что бы не было уже доказываемо одною частью собранія. Но онъ въ особенности старался оправдать поведение Людовика ХVI и принцеать ему постоянно чистыя и безупречныя намъренія. Річь свою онъ заключиль слідующими торжественными словами: "Выслушайте заранбе приговоръ исторіи, которая скажетъ славъ: Людовикъ, вступивъ на престолъ двадцати лътъ, показалъ на немъ примъръ правственности, правосудія и бережливости: никакой слабости, никакой порочной страсти онъ не принесъ съ собою; онъ былъ ностояннымъ другомъ народа. Пародъ пожелалъ, чтобы раззорительный налогь быль отм'внепъ, — Людовикъ отм'внилъ его; народъ пожелалъ уничтоженія рабства, — Людовикъ уничтожиль его; народъ просиль реформъ — Людовикъ далъ нхъ; народъ хотёлъ измёнить законы — онъ согласился на это: народъ хотълъ, чтобы милліоны французовъ снова получили свои права, -- онъ имъ возвратилъ ихъ; народъ хотълъ свободы. -онъ далъ ему ее. Онъ предупреждалъ своими пожертвованіями желанія народа; этой славы нельзя отнять у чего: н его то вамъ предлагаютъ... Граждане, я не доканчиваю, я останавливаюсь передъ исторіей: подуманте, что она будеть судить ваше рѣшеніе и что судъ ея будеть судомъ віковъ". Но страсти были глухи и неспособны ни къ предусмотрительности, ни къ справед-ЛИВОСТИ.

Жирондисты желали спасти короля: но они боялись обвищенія въ роялизмѣ, въ которомъ уже упрекали ихъ монтаньяры. Во все

время процесса, поведене ихъ было двусмысленно; они боялись высказаться какъ въ пользу, такъ и противъ царственнаго подсудимаго: своею слишкомъ неопредъленною умъренностью они только уронили себя, не принеся королю ни малъйшей пользы. А между тъмъ его дъло—дъло не о престолъ,—а о жизни,—было въ это время ихъ собственнымъ дъломъ. Разръшался вопросъ о томъ, восторжествуетъ ли строгая справедливость или кровавый произволъ, установится ли законный порядокъ или будетъ продолжаться революція. Торжество жирондистовъ или монтаньяровъ зависъло отъ того или другаго ръшенія. Монтаньяры сильно волновались. Они находили, что соблюдаемыя формы были забвеніемъ республиканской энергіи, и что защитительная ръчь Людовика XVI была курсомъ монархическаго ученія, предложеннымъ націи. Якобинцы дъятельно помогали имъ, и въ Конвентъ являлись де-

путаціи съ требованіемъ смерти короля.

Однако жирондисты, не осмълнвинеся поддержать неприкосновенность короля, предложили ловкій способъ избавить Людовика XVI отъ смерти, въ формъ анелляціи на приговоръ Копвента къ народу. Крайняя правая сторона все еще протестовала противъ того, что собрание преобразилось въ трибуналъ. Но такъ какъ компетентность Конвента была предварительно решена, то усилія обратились тенерь въ другую сторону. Салль предложилъ объявить Людовика XVI виновнымъ, и предоставить произнесеніе приговора надъ нимъ собраніямъ избирателей. Бюзо, опасаясь, чтобы черезъ это не навлечь на Конвентъ упрекъ въ слабости, доказываль, что Конвенть самъ должень опредълить наказаніе, н представить на судъ парода свои собственный приговоръ. Это мниніе встритило противодийствіе со стороны монтаньярови и даже многихъ умъренныхъ членовъ Конвента, которые, въ созвавін избирателен вид'яли опасность междоусобной войны. Прежде нежели вопросъ объ апелляціи къ народу быль предложенъ на разръщение собрания, оно единогласно признало Людовика XVI виновнымъ. Двъсти восемьдесятъ четыре голоса были за апелляцію, четыреста двадцать четыре-противь; десять депутатовъ воздержались отъ подачи голосовъ. Тогда возникъ страшный вопросъ о наказанін, которому слёдуеть подвергнуть короля. Парижъ былъ въ сильнъйшемъ волненіи: у самаго входа въ собраніе дівлались угрозы депутатамъ; опасались новыхъ народныхъ волненій и насилін; якобинскій клубъ не щадиль неистовыхъ ругательствъ противъ Людовика XVI и противъ правой стороны. Партія Горы, въ то время самая слабая въ Конвентъ, старалась устрашеніемъ пріобръсть себъ большинство, ръшившись даже въ

случав неудачи, все таки принести въ жертву Людовика XVI. Наконецъ, послъ четырехчасовой поименной подачи голосовъ, президенть Верньо сказаль: "граждане, я сейчась провозглашу результатъ баллотировки. Когда правосудіе высказалось, очередь за человъколюбіемъ". Подававшихъ голоса было семьсотъ двадцать одинъ: для абсолютнаго большинства было достаточно, значитъ, трехсотъ шестидесяти однаго голоса. За смертную казнь оказалось большинство двадцати шести голосовъ. Мивнія перепутались: нъкоторые изъ жирондистовъ подали голосъ за смертную казнь, правда, съ отсрочкой въ исполнении ея; большая часть членовъ правой стороны высказалась за изгнание или заключение; ижкоторые монтаньяры подали голосъ такъ же, какъ и жирондисты. Когда результатъ баллотировки сталъ извъстенъ, президентъ сказалъ съ чувствомъ глубокой грусти: "Объявляю от имени Конвента, что наказаніе, къ которому онг приговариваетъ Людовика Капета—смертная казнь". Защитники короля появились у ръшетки: они были сильно взводнованы. Они пытались возбудить въ собранін чувства милосердія, онпраясь на то, что смертный приговоръ произпесенъ столь малымъ числомъ голосовъ. Но этотъ вопросъ быль уже обсуждень и рашень. Законы принимаются простыма большинствомъ, сказалъ одинъ монтаньяръ; да, отвѣчалъ чей-то голось, но декреты отмыняются, а жизнь человыку возвратить нельзя. Малербъ хотълъ говорить, по не могъ. Рыданія заглушали его голосъ, и онъ произнесъ только и всколько умоляющихъ, отрывистыхъ словъ. Горе его тронуло собраніе. Просьба объ отсрочкъ казин была принята жирондистами, какъ послъднее средство; по и туть они потеривли неудачу, и роковой приговоръ былъ произнесенъ.

Людовикъ ожидалъ этого. Весь въ слезахъ пришелъ Малероъ возвъстить ему смертный приговоръ. Людовикъ XVI сидълъ въ темнотъ, глубоко задумавшись, опершись локтями на столъ и закрывъ лицо руками. При шумъ шаговъ, онъ всталъ и сказалъ Малероу: "въ продолжении двухъ часовъ я стараюсь приномнить, заслужилъ ли я, во время моего царствования, хотя малъйший упрекъ отъ монхъ подданныхъ. И вотъ, г. Малероъ, клянусь вамъ отъ всего моего сердца, какъ человъкъ, который скоро предстанетъ передъ богомъ, — я постоянно желалъ счастия народу, и никогда у меня не было ни одной мысли, противнои его благу". Малероъ обпадеживалъ его, что отсрочка не будетъ отвергнута, но Людовикъ не върилъ. Провожая Малероъ, опъ просилъ не оставлять его въ послъднія минуты. Малероъ объщалъ возвратиться: но сколько разъ онъ ни приходилъ нотомъ, ин разу не допустили

его къ королю. Людовикъ часто спрашивалъ о немъ и огорчался, что не видитъ его. Безъ смущенія принялъ онъ объявленіе о смертномъ приговорѣ, переданное ему министромъ юстиціи. Онъ просилъ трехъ дней, чтобы приготовиться къ смерти; онъ просилъ кромѣ того, чтобы при немъ былъ священникъ, котораго онъ и назвалъ, и чтобы позволено было ему свободно видѣться съ женою и дѣтьми. Только двѣ послѣднія его просьбы были удовлетворены.

Минута свиданія была глубоко потрясательна для этого несчастнаго семейства; минута разставанья была еще ужасите. Прощаясь съ семьей, Людовикъ объщаль увидъться съ ней еще на другой день; но, прійдя въ свою компату, онъ почувствоваль, что иснытаніе слишкомъ тяжко, и, ходя большими шагами по комнатъ, онъ говорилъ: я не пойду. Это была последняя его борьба; онъ сталь думать затъмъ только о приготовленін къ смерти. Въ ночь, предшествовавшую казни, онъ спокойно спалъ. Пробужденный въ нять часовъ Клери, которому онъ приказалъ себя разбудить, онъ сдёлаль свои послёднія распоряженія. Онъ причастился, поручиль Клери нередать его последнія слова и все что ему позволено было завъщать-кольцо, нечать, прядь волосъ. Уже раздавался барабанный бой, слышался шумъ отъ передвиженія пушекъ и отъ смутныхъ голосовъ. Наконецъ прівхаль Сантерръ. Вы прівхали за мною, сказаль Людовикъ; прошу у васт одной минуты. Вручивъ свое завъщание муниципальному офицеру, онъ спросилъ шляпу и твердымъ голосомъ сказалъ: Вдемъ.

Карета вхала цвлый чась отъ Тамиля до илощади революціи. Двойной рядь солдать окаймляль дорогу, болве сорока тысячь людей было подь ружьемь; Парижь быль безмолвно-угрюмь; въ средв граждань, присутствовавшихь при илачевной казни, не замьчалось ни признаковь одобренія, ни сожальнія; всь были молчаливы. Прівхавь къ мьсту казни, Людовикь вышель изь кареты. Онь твердымь шагомь взошель по ступенямь эшафота, на колюняхь приняль благословеніе священника, который, какь уввряють, сказаль ему тогда: сынь святало Людовика, вознесись на небо! Онь позволиль, хотя и съ отвращеніемь, связать себь руки; и, съ живостью обернувшись къльвой сторонь эшафота, сказаль: "я умираю невиннымь; я прощаю монмь врагамь; а ты, несчастный народь"... Въ эту минуту, по данному знаку, раздался барабанный бой и покрыль его голось; три налача схватили его. Въ десять часовъ

десять минутъ онъ пересталъ жить.

Такимъ образомъ погибъ, тридцати девяти лѣтъ отъ роду, послѣ шестнадцати съ половиною лѣтъ царствованія, проведеннаго въ исканіи добра, лучшій, но слабѣйшій изъ монарховъ.

Предки оставили ему въ наследство революцію. Боле чемъ ктолибо изъ нихъ онъ быль способенъ предупредить или завершить ее; онъ могъ быть королемъ реформаторомъ, пока революція не разразилась, или конституціоннымъ королемъ по окончаніи ея. Онъ, можетъ быть, единственный государь, который, не имёя никакихъ страстей, не имёль и страсти къ власти, и который соединялъ оба качества, характеризующія хорошихъ королей: страхъ Божій и любовь къ народу. Онъ погибъ жертвою страстей, которыхъ не раздёлялъ,—страстей его двора, которыя ему были чужды, и страстей толиы, которыхъ онъ не раздражалъ. Не много королей, оставившихъ но себѣ такую добрую память. Исторія скажетъ о немъ, что при большей твердости характера, онъ былъ бы королемъ, единственнымъ въ своемъ родѣ.

#### ГЛАВА УП.

## Съ 21-го января 1793 г. до 2-го іюня.

Политическое и военное положеніе Франціи.—Англія, Голландія, Испанія, Неаполь и всѣ имперскіе округи примыкають къ коалиціи. — Дюмурье, покоривь 
Бельгію, затѣваеть походь въ Голландію.—Онь хочеть возстановить конституціонную монархію.—Неудачи французскихъ армій. — Борьба монтаньяровъ съ 
жирондистами; заговоръ 10-го марта. — Возстаніе въ Вандеѣ; его усиѣхи. — 
Измѣна Дюмурье.—Жирондисты обвиняются въ соучастій съ нимъ; новыя козни 
противъ пихъ.—Учрежденіе коммисіи двѣнадцати съ цѣлью разрушить планы 
заговорщиковъ. — Возстанія 27-го и 31-го мая противъ коммисіи двѣнадцати; 
она отмѣнена. — Возстаніе 2-го іюня противъ 22-хъ главныхъ жирондистовъ; 
они подвергнуты аресту.—Совершенное пораженіе этой партіи.

Смерть Людовика XVI сдблала невозможнымъ примиреніе партій н умножила число визшинхъ враговъ революцін. Республиканцы должны были бороться не только со всею Европой и съ многочисленными классами недовольныхъ, но даже и между собою. Но монтаньяры, руководившіе въ то время народнымъ движеніемъ, зашли уже слишкомъ далеко и потому рѣпились вести дѣло до крайности. Напугать враговъ революціи, возбудить фанатизмъ парода ръчами, возстаніями, указаніями на опасность: ввърнть народу и управленіе, и спасеніе республики: вдохнуть въ него самый нылкій энтузіазмь во имя свободы, равенства и братства: поддерживать его въ этомъ напряженномъ состоянін и пользоваться его страстями и силой-таковъ быль иланъ Дантона и монтаньяровъ, выбравнихъ его своимъ вождемъ. Дантонъ усиливалъ возбужденное состояніе народа, по мірь возрастанія опасностей, грозившихъ республикъ. Вмъсто законной свободы онъ водворилъ, подъ именемъ революціоннаго правительства, деспотизмъ толны. Робеспьеръ и Маратъ или еще гораздо далъе, чъмъ онъ: они хотели обратить въ постоянный образъ правленія то, что Дантонъ допускаль, лишь какъ переходное состояніе. Последній быль только

политическимъ вождемъ, между тёмъ какъ Робеспьеръ и Маратъ были настоящими сектаторами; у Робеспьера преобладало често-

любіе, у Марата — фанатизмъ.

Катастрофа 21-го января доставила монтаньярамъ важную побъду надъ жирондистами, которые держались политики болъе нравственной, нежели Гора, и старались спасти революцію, не обагряя ее кровью. Но ихъ гуманность, сначала слишкомъ робкая, и поздно проснувшійся духъ справедливости не послужили имъни къ чему и обратились противъ нихъ самихъ. Ихъ обвинили въ непріязни къ народу на томъ основаніи, что они возставали противъ народныхъ увлеченій и крайностей; ихъ обвинили въ сообщинчествъ съ тираномъ, потому что они хотъли спасти Людовика XVI, и въ измѣнѣ республикъ, потому что они совътовали умъренный образъ дъйствій. Этими упреками, съ 21-го января до 31-го мая и 2-го іюня, монтаньяры съ упорнымъ ожесточеніемъ преслѣдовали Жиронду въ самомъ конвентъ. Жирондисты долго находили поддержку въ центръ, высказывавшемся вмъстъ съ правою стороною противь убійствь и анархіи, и вмѣстѣ съ лѣвою, за мѣры общественнаго спасенія. Эта масса, которая, собственно говоря, и выражала собою духъ конвента, выказывала ибкоторое мужество и колебала могущество Горы и городской думы до тёхъ норъ, нока въ средъ ея находились жирондисты, иногда безстрашные и всегда красноръчнвые-жирондисты, унесшіе съ собою въ темницу и на эшафотъ всю твердость и вст великодушныя намтренія собранія.

Была, однако, минута согласія между различными партіями собранія. Лепельтье Сенть-Фаржо быль умерщвлень бывшимь тѣлохранителемъ, Парисомъ, за то, что подалъ голосъ за смерть Людовика XVI. Соединенные общею опасностью, члены конвента поклялись на могилъ Лепельтье забыть свои раздоры, но скоро возобновили ихъ онять. Въ Мо подверглись преследованію некоторые изъ сентябрьскихъ убійцъ, наказанія которыхъ требовали честные республиканцы. Монтаньяры боялись, чтобы осужденіе обвиненныхъ не повлекло за собою разсмотрѣнія прежняго образа дъйствій самой Горы и болье открытаго нападенія со стороны противниковъ ея; они старались поэтому прекратить преслъдованія, чего и достигли. Эта безнаказанность ободрила предводителей толны; Маратъ, пользовавшійся въ то время невъроятнымъ вліяніемъ на нее, подбиль народъ къ грабежу торговцевъ, которыхъ онъ обвинялъ въ скупкъ жизненныхъ принасовъ. Онъ сильно возставаль, въ своихъ листкахъ и въ якобинскомъ клубъ, противъ буржуазной аристократін, торговцевъ и государственных людей (такъ онъ называлъ жирондистовъ), т. е. противъ всъхъ, которые

въ народё или въ собраніи противились господству санкюлотовъ и монтаньяровъ. Въ фанатизмі и непоколебимомъ упорстві этихъ сектаторовъ было что-то страшное. Съ самаго учрежденія конвента они дали жирондистамъ прозвище интригановъ за то, что они пріобріли власть и употребляли въ департаментахъ не совсімъ прямыя средства противъ смілыхъ, публичныхъдій якобинцевъ.

Въ клубъ якобинцевъ не прекращались нападенія противъ Жиронды. "Въ Римъ одинъ ораторъ говорилъ всякій день: нужно разрушить Карваленг. Пускай же всякій день одинъ изъ якобинцевъ вступаетъ на трибуну, чтобы произнести только одни эти слова: нужно уничтожить интригановъ. И кто бы могъ устоять противъ насъ? Мы боремся противъ преступленія и скоропреходящей власти богатства; за насъ истина, справедливость, бъдность, добродътель... Располагая такимъ оружіемъ, якобинцы скоро скажутъ: мы едва успъли сдълать шагъ — и наши противники уже не существують". Марать, обладавшій гораздо большею смілостью, чёмъ Робеспьеръ, ненависть и проекты котораго прикрывались нзвъстными формами, былъ покровителемъ всъхъ доносчиковъ и анархистовъ. Многіе монтаньяры обвиняли его въ томъ, что онъ ронялъ ихъ дёло запальчивостью своихъ совётовъ и несвоевременными крайностями; но весь якобинскій людь поддерживаль его даже противъ Робеспьера, который, въ разногласіяхъ съ нимъ, ръдко одерживалъ верхъ. Разграбление нъсколькихъ кунцовъ, рекомендованное въ февралъ въ "Ami du peuple" для примъра, было совершено; на Марата донесли конвенту, который послъ бурнаго засъданія постановиль предать его суду. Но декреть объ этомъ остался безъ последствій, потому что обыкновенные суды не имели никакой власти. Это двойное испытаніе, съ одной стороны силы, съ другой — слабости, совершилось въ теченіи февраля. Скоро бол'ве ръшительныя событія привели жиропдистовь къ погибели.

До сихъ поръ, военное положение Франціи было удовлетворительно. Дюмурье только что увѣнчалъ блестящую аргонскую кампанію завоеваніемъ Бельгіи. Послѣ отступленія пруссаковъ, онъ отправился въ Парижъ, чтобы условиться относительно вторженія въ австрійскіе Нидерланды. Возвратясь въ армію, 20-го октября 1792 г., онъ началъ наступательныя дѣйствія 28-го числа. Планъ, который такъ не кстати, съ такими небольшими силами и малымъ усиѣхомъ пробовали привести въ исполненіе въ началѣ войны, былъ возобновленъ и выполненъ при большихъ средствахъ. Дюмурье, предводительствуя бельгійского армією, въ сорокъ тысячъ человѣкъ. двинулся изъ Валансьенна на Монсъ; съ праваго крыла его подкрѣпляла арденская армія, состоявшая изъ шестнадцати

тысячь челов'єкь, подъ начальствомъ генерала Валанса, который направился отъ живе къ Намюрю:—а сл'єва съверная армія, въ восемнаднать тысячь челов'єкь, подъ начальствомъ генерала Лабурдонне, который изъ Лиля двинулся на Туриэ. Австрійская армія, расположенная впереди Монса, ожидала боя въ своей укр'єпленной позиціи. Дюмурье совершенно разбиль ее; сраженіе при жемман'є открыло французамъ путь въ Бельгію и вновь положило начало преобладанію французскаго оружія въ Европ'є. Поб'єдивъ австрійцевъ 6-го ноября, Дюмурье 7-го встуниль въ Менсъ, 14-го— въ Брюссель, 28-го—въ Люттихъ. Валансъ взяль Намюръ, Лабурдоннэ овладіль Аптверпеномъ, и въ половин'є декабря завоеваніе австрійскихъ Нидерландовъ было совершенно покончено. Французская армія, овладівъ теченіемъ Мааса и Шельды, расположилась на зимиія квартиры, отбросивъ австрійцевъ только за Руръ, хотя

и могла бы оттъснить ихъ за нижній Рейнъ.

Съ этихъ поръ начались враждебныя отношенія Дюмурье къ якобинцамъ. Декретомъ конвента 15-го декабря отмунялись законы, дъйствовавшие въ покоренныхъ странахъ, и конвентъ вводилъ въ нихъ демократическое устройство. Съ своей стороны, якобинцы послади въ Бельгію агентовъ для пропаганды тамъ революціи и для устройства клубовъ по образцу якобинскаго: но фламандцы, сначала принявние французовъ съ восторгомъ, охладъли къ нимъ вследствіе чрезвычайных сборовь, повсем встных грабежей и певыносимой анархін, которую принесли съ собою якобинцы. Вся партія, возстававшая противъ австрійскаго господства и над'явшаяся получить свободу подъ покровительствомъ Франціи, нашла слишкомъ тягостнымъ французское владычество и пожалъла о томъ, что призвала или поддерживала французовъ. Дюмурье, желавшій независимости для фламандцевь и интавшій честолюбивые замыслы, пріфхаль въ Парижь жаловаться на такой неполитичный образъ дънствій въ отношеніи къ завоеваннымъ странамъ. Онъ перемъниль свой двусмысленный до тёхъ поръ образъ дёйствій. До тёхъ поръ онъ не пренебрегалъ ничемъ, чтобы удержаться между двумя нартіями: не становясь подъ знаменемъ ни той, ни другой, онъ надъялся пользоваться правою стороною при помощи своего друга Жансоние, Горою-при помощи Дантона и Лакруа, и внушать уваженіе объимъ сторонамъ своими побъдами. Но въ эту вторую поъздку, онъ попробовалъ остановить якобинцевъ и спасти Людовика XVI: не достигнувъ этого, онъ отправился въ армію, чтобы начать вторую кампанію. Весьча недовольный своей пеудачей въ Парижъ, онъ ръшился повыми побъдами остановить революцію и измънить ея правительство.

На этотъ разъ всёмъ границамъ Франціи угрожало нападеніе со стороны европейскихъ державъ. Военные усибхи революціи и катастрофа 21-го января побудили большую часть правительствъ, еще колебавшихся или нейтральныхъ, присоединиться къ коалицін.

Узнавъ о смерти Людовика XVI, Сен-Джемскій кабинетъ выслалъ изъ Лондона французскаго уполномоченнаго Шовлена, котораго онъ пересталъ признавать оффиціально еще съ 10-го августа, т. е. со времени низверженія короля. Уб'єдившись, что Англія вступила въ связь съ коалиціей, и следовательно все объщанія ея на счетъ сохраненія пейтралитета призрачны и ложны, конвентъ, 1-го февраля 1793 г., объявилъ войну Великобританскому королю и Голландскому штатгальтеру, который съ 1780 г. былъ совершенно подчинень Сен-Джемскому кабинету. Англія, до тёхъ поръ сохранявная, новидимому, мирныя отношенія къ Францін, воснользовалась этимъ случаемъ, чтобы выступить на сцену военныхъ дъйствій. Уже давно готовый къ разрыву, Инттъ, напрягая вей свои силы, заключиль, въ теченіе шести місяцевь; семь договоровъ о союзѣ и шесть договоровъ о субсидіяхъ. \*) Такимъ образомъ Англія сдълалась душою коалицін противъ Францін: ея флотъ былъ готовъ къ отплытио: министерство получило въ свое распоряжение 80 милліоновъ сверхъ обыкновеннаго бюджета, и Интть уже готовился воспользоваться революціей для обезпеченія преобладанія Великобританіи, подобно тому, какъ Ришелье и Мазарини воснользовались кризисомъ 1640 г. въ Англін, для распространенія господства Францін въ Европъ. Сен-Джемскій кабинсть руководился только одними англійскими интересами; онъ во что бы то ин стало хотблъ упрочить аристократическую власть собственно въ Англін, и исключительное господство Англін въ обънхъ Пидіяхъ и на моряхъ.

Сен-Джемскій кабинеть усилиль коалицію. Въ Испаніи только что произошла переміна въ министерстві: извістный Годон, герцогь Алкудіа и впослідствій князь Мира, быль поставлень во

<sup>\*)</sup> Воть эти договоры: 4 марта, договорныя статьи между Великобританіей и Ганноверомь; 25-го марта, лондонскій договорь о союзь между Россіей и Великобританіей; 10-го апрыля договорь о субсидіяхь съ ландграфомь Гессень-Кассельскимь; 25-го апрыля договорь о субсидіяхь съ Сардиніей; 25-го мая, мадридскій договорь о союзь съ Испаніей; 12-го іюля, пеанолитанскій договорь о союзь съ объими Сициліями; 14-го іюля, договорь о союзь съ Пруссіен. въ лагерь передъ Майнцомь; 30-го августа, лондонскій договорь о союзь съ прустанення вередь Майнцомь; 30-го августа, лондонскій договорь о союзь съ португаліею. Вы эгихь договорахт, Англія назначала значительныя субсидін, особенно Австрін и Пруссіи.

главѣ правительства, интригами Англіи и эмиграціи. Иснанія прекратила сношенія съ республикою, нослѣ того какъ ходатайство ея за Людовика XVI оказалось тщетнымъ: она обѣщала сохранить нейтралитетъ, если жизнь короля будетъ пощажена. Германская имперія вся согласилась на войну: Баварія и курфирстъ-палатинъ присоединились къ сражавшимся уже округамъ Имперіи. Неаполь послѣдовалъ примѣру папскаго правительства, которое уже высказалось противъ Франціи; нейтральными остались только Венеція, Швейцарія, Швеція, Данія и Турція. Россія была еще занята вто-

рымъ раздёломъ Польши.

Республикъ со всъхъ сторонъ угрожали самыя лучшія въ Евронъ войска. Со стороны Альновъ на нее наступали сорокъ пять тысячь австрійцевъ и сардинцевъ; со стороны Пиринеевъ-пятьдесять тысячь испанцевъ; со стороны нижняго Рейна и Бельгіисемьдесять тысячь австрійцевь и имперцевь, подкрупленныхъ тридцатью восемью тысячами англо-голландцевь; между Маасомъ и Мозелемъ-тридцать три тысячи четыреста австрійцевъ; на среднемъ и верхнемъ Рейнъ-сто двънадцать тысячъ шестьсотъ пруссаковъ, австрійцевъ и имперцевъ. Чтобы отразить непріятеля, конвенть предписаль произвести наборъ въ триста тысячъ человъкъ. Вивстъ съ этой мърой вившней обороны была принята внутренняя міра, для поддержанія господствующей партін. Въ то время, когда новые батальоны, передъ выступленіемъ изъ Парижа, явились въ собраніе, Гора потребовала учрежденія чрезвычайнаго судилища для поддержанія революціи внутри, пока войска будутъ защищать ее на границахъ. Это судилище, составленное изъ девяти членовъ, должно было судить безапелляціонно и безъ участія присяжныхъ. Жирондисты всёми силами возставали противъ такого произвольнаго и страшнаго учрежденія, но усилія ихъ были напрасны: сопротивляясь учреждению судилища, предназначеннаго для наказанія враговъ республики, жиропдисты навлекали на себя обвиненіе въ сообщничествъ съ этими врагами. Имъ удалось только ввести въ судилище присяжныхъ, удалить изъ него людей крайней партіи, и парализировать его дійствія, пока жиронда сохраняла еще нъкоторое вліяніе.

Главивний силы коалиціи были направлены противъ длинной пограничной линіи, идущей отъ Антвернена и Рурмонда до Гюнингена. Принцу кобургскому, предводительствовавшему австрійцами, поручено было сдёлать нападеніе на французскую армію на Рурѣ и Маасѣ, проникнуть въ Бельгію въ то самое время, когда на другомъ концѣ вышеупомянутой линіи пруссаки выступять противъ Кюстина, дадуть ему битву, осадять Майнцъ и

овладъвъ имъ возобноватъ вторженіе, неудавшееся въ 1792 г. Эти два операціонные корпуса были поддерживаемы, въ промежуточныхъ позиціяхъ, значительными силами. Занятый честолюбивыми и реакціонными планами, въ то время, когда слёдовало думать только объ опасностяхъ, угрожавшихъ Франціи, Дюмурье задался мыслью возстановатъ королевскую власть 1791 г., вопреки конвенту и Европъ. То, чего Булье не могъ сдълать для абсолютной монархіи, Лафайетъ — для конституціоннаго престола при условіяхъ гораздо болъ благопріятныхъ, Дюмурье надъялся осуществить одинъ, въ пользу разрушенной конституціи и королевской власти, на сторонъ которой въ то время не было уже никакой партіи.

Вмѣсто того, чтобы оставаться нейтральнымъ между двумя партіями, какъ бы слѣдовало, при данныхъ обстоятельствахъ, генералу и даже честолюбцу, Дюмурье предпочелъ разсориться съ ними, чтобы пріобрѣсти надъ ними господство. Онъ задумалъ составить себѣ партію внѣ Франціи; проникнуть въ Голландію при посредствѣ батавскихъ республиканцевъ, противившихся штатгальтерству и англійскому вліянію; освободить Бельгію отъ якобинцевъ; соединить эти двѣ страны въ одно независимое государство и, украсивъ себя всей славой завоевателя, сдѣлаться ихъ политическимъ протекторомъ. Для того, чтобы запугать партіи, онъ преднолагалъ склонить на свою сторону войска, пойти на столицу, разогнать конвентъ, закрыть народныя общества, водворить кон-

ституцію 1791 г. и дать Франціи короля.

Этотъ планъ, неисполнимый посреди великаго столкновенія революціи съ Евроной, казался не труднымъ кипучему и отважному Дюмурье. Вмѣсто того, чтобы защищать пограничную линію, наиболѣе угрожаемую, отъ Майнца до Рура, онъ бросился влѣво отъ театра военныхъ дѣйствій и вступилъ въ Голландію, во главѣ двадцати тысячъ человѣкъ. Онъ намѣревался проникнуть ускореннымъ маршемъ въ центръ Соединенныхъ провинцій, овладѣть крѣпостями, а въ Нимвегенѣ къ нему долженъ былъ присоединпться двадцати пяти тысячный отрядъ подъ предводительствомъ генерала Миранды, который, какъ предполагалось, къ тому времени долженъ былъ овладѣть Мастрихтомъ. Сорокатысячной арміи поручено было наблюдать за австрійцами и прикрывать правый флангъ Дюмурье.

Дюмурье эпергически велъ свою голландскую экспедицію; онъ взяль Бреду, Гертрёденбергъ, и намъревался перейти черезъ Бисъ-Бонгъ (одинъ изъ рукавовъ нижняго Рейна) и овладъть Дордрехтомъ. Но въ это время армія, стоявшая отъ него направо, испы-

тала на нижнемъ Маасъ рядъ самыхъ серьезныхъ пораженій. Австрінцы начали дъйствовать наступательно, перешли черезъ Руръ, разбили Міазинскаго при Ахенъ, принудили Миранду снять блокаду Мастрихта, который онъ тщетно бомбардировалъ, перешли черезъ Маасъ и обратили въ нолное бътсъво, при Люттихъ, французскую армію, вытянувшуюся между Тирльмонойъ и Лувеномъ. Дюмурье получиль отъ исполнительнаго совъта приказаніе бросить Голландію какъ можно скоръе и принять начальство надъ бельгійскими войсками; онъ былъ принужденъ повиноваться и отказаться отъ нъкоторыхъ изъ самыхъ безумныхъ, но самыхъ дорогихъ надеждъ своихъ.

При извъстіи обо всьхъ этихъ несчастіяхъ, якобинцы сдълались еще нестоворчивъе. Не допуская возможность пораженія безъ изміны, особенно послі блистательных и неожиданных побідь последней кампаніи, они принисывали эти военныя неудачи интригамъ партій. Они обвинили жиропдистовъ, министровъ и генераловъ, которыхъ подозрѣвали въ намѣреніи предать республику врагамъ ея, и стали замышлять ихъ погибель. Къ подозръніямъ примѣнивалось и соперничество: они столько же желали пріобраєть себа исключительное господство, сколько защищать угрожаемую территорію. Начали они съ жирондистовъ. Такъ какъ они еще не пріучили народъ къ мысли объ осужденін представителей его, то прибъгли сначала къ заговору, чтобы отдвлаться отъ жирондистовъ; они ръшились умертвить ихъ въ конвенть, гдъ они всъ будуть собраны, и назначили для исполненія этого плана почь на 10-е марта. По случаю опасностей, угрожавшихъ государству, засъданія конвента были объявлены непрерывными. Наканунъ, въ якобинскомъ клубъ и клубъ кордельеровъ, ръшено было запереть заставы, бить въ набатъ и двумя отрядами идти на конвентъ и къ домамъ министровъ. Въ назначенный часъ заговорщики двинулись; но различныя обстоятельства пом'єшали ихъ успъху. Предупрежденные жирондисты не пошли на почное засъданіе: городскіе кварталы воспротивились заговору, а военный министръ, Берионвилъ, двинулся противъ заговорщиковъ во главъ батальона брестскихъ федералистовъ: всв эти неожиданныя пренятствія и неперестававшій дождь разсвяли заговорщиковъ. На слъдующій день, Верньо объявиль въ засёданіи Конвента объ инсуррекціонномъ комитеть, задумавшемъ эти убійства, потребовалъ, чтобы исполнительному совъту было поручено собрать свъдънія о заговоръ 10-го марта, нересмотръть сински клубовъ и членовъ инсуррекціоннаго комитета. "Мы переходимъ", воскликнулъ онъ, "отъ преступленій къ аминстіямъ, и отъ аминстій къ преступленіямъ. Многіе граждане дошли до того, что стали смѣшивать

мятежныя возстанія съ великимъ возстаніемъ свободы, принимать возбужденія разбойниковъ за вспышки энергическихъ душъ, и самое разбойничество—за мѣру общественной безопасности. Мы видѣли развитіе этой странной системы свободы, въ силу которой вамъ говорятъ: Вы свободны, но думайте какъ мы, иначе мы предадимъ васъ мести народа; вы свободны, но преклоняйте голову нередъ идеаломъ, которому мы возносимъ хвалы, или мы иредадимъ васъ мести народа; вы свободны, но присоединитесь къ намъ, чтобы преслѣдовать людей, честность и познапія которыхъ опасны для насъ, иначе мы предадимъ васъ мести народа! Граждане, слѣдуетъ опасаться, чтобы революція, подобно сатурну, не ножрала бы постепенно дѣтей своихъ и не породила бы деспотизма, со всѣми несчастіями, которыя его сопровождаютъ". Эти пророческія слова произвели нѣкоторое впечатлѣніе па собраніе, по мѣры,

предложенныя Верньо, не повели ни къ чему.

На минуту якобинцы были остановлены неудачею своего перваго предпріятія противъ жирондистовъ; скоро возстаніе въ Вандев возвратило имъ смѣлость. Вандейская война была неизбѣжнымъ событіемъ революцін. Вандея, прилегающая къ морю и Луаръ, проръзанная немногими дорогами, усъянная селами, деревушками и хуторами, сохраняла свое прежнее феодальное устройство. Новыя иден проникли туда слабо, потому что средній классь быль тамъ немногочисленъ, а городовъ было мало, даже почти совсемъ не было. Классъ поселянъ не имълъ поэтому иныхъ попятій, кромъ тъхъ, которыя внушали ему священники, и не отдълялъ своихъ интересовъ отъ интересовъ дворянства. Эти, простые, сильные религіозные и преданные старому порядку люди ничего не понимали въ революцін, которая была результатомъ уб'яжденій и потребностей, совершенно чуждыхъ ихъ положению. Дворяне и священники, сознавая свою силу въ Вандев, не эмигрировали оттуда: она сдълалась центромъ нартін стараго порядка, потому что въ ней сохранились и ученія, и общество его. Франція и Вандея, столь различныя между собою по върованіямъ и организаціи, не могли не вступить, рано или поздно, въ борьбу между собою: фанатизмъ монархической власти и фанатизмъ народнаго самодержавія, повинуясь противоположнымъ побужденіямъ духовенства и революціи, не могли не поднять одинъ противъ другого своихъ знаменъ для возстановленія стараго порядка или торжества новаго соціальнаго устройства.

Въ Вандев ивсколько разъ всныхивали, мвстами, безпорядки. Въ 1792 г. маркизъ де-ла-Руари подготовилъ всеобщее возстаніе, которое пеудалось потому, что маркизъ былъ арестованъ: но все

онять было готово къ возстанію, когда быль объявленъ наборъ въ триста тысячъ человекъ. Этотъ наборъ послужилъ поводомъ къ мятежу. Недовольные разбили жандармовъ въ Сепъ-Флоранъ и сначала избрали себъ въ предводители, въ различныхъ мъстахъ, каретника Катлино, морскаго офицера Шаретта и егеря Стоффле. Мятежъ быстро разлился по всей странъ, благодаря пособію деньгами и оружіемъ со стороны Англін; девятьсотъ общинъ возстали, при звукахъ набата, и тогда къ прежнимъ вождямъ присоединились вожди изъ дворянъ — Боншанъ, Лескюръ, Ларошжакленъ, д'Эльбе, Тальмонъ. Высланные противъ мятежниковъ линейные нолки и батальоны національной гвардіи были разбиты. Стоффле разбиль, при Сень-Венсань, генерала Марсе; Эльбе и Боншань генерала Говилье, при Бопре; генералъ Кетино былъ разбитъ Ларошжавленомъ, при Объё, генералъ Лигонье-при Шоле. Овладъвъ Шатильономъ, Брессюпромъ и Війе, Вандейцы рѣшились, прежде чёмъ идти далже, организовать свои силы. Они образовали три кориуса, въ десять-двънадцать тысячъ человъкъ каждый, сообразно съ раздёленіемъ Вандеи на три военныхъ округа: первый корпусъ, подъ начальствомъ Боншана, занялъ берега Луары и принялъ названіе анжуйской армін; второй, подъ начальствомъ д'Эльбе, расположился въ центръ и быль названъ большою арміею; а третій, въ нижней Вандев, былъ названъ арміею Болота и поступилъ подъ начальство Шаретта. Мятежники учредили совъть, для руководства военными операціями, и назначили Катлино генералисимусомъ. Такія міры и разділеніе страны на военные округа дали возможность набирать мятежниковъ въ полки, отсылать ихъ назадъ въ ихъ деревни, или вновь сзывать ихъ подъ знамена.

Извъстіе объ этомъ грозномъ возстаніи побудило конвенть усилить строгость противъ духовенства и эмигрантовъ. Онъ лишилъ покровительства законова священниковъ и дворянь, которые примуть участіе въ сборищахь; онъ обезоружиль всёхь, кто принадлежаль въ привилегированному сословію. Прежніе эмигранты были навсегда изгнаны и возвращение во Францію воспрещено имъ подъ страхомъ смертной казни; имънія ихъ были конфискованы. На дверяхъ каждаго дома было предписано выставлять имена всёхъ, кто въ немъ живетъ; революціонное судилище, дёйствіе котораго было пріостановлено, снова приступило въ своимъ страш-

нымъ обязанностямъ.

Между тъмъ, одно за другимъ, слъдовали извъстія о новыхъ военныхъ неудачахъ. Дюмурье, по возвращении въ бельгійскую армію, сосредоточиль свои силы, чтобы противостоять австрійскому генералу, принцу Кобургскому. Войска Дюмурье терпъли во всемъ нужду и упали духомъ; онъ написалъ конвенту угрожающее письмо противъ якобинцевъ, для которыхъ оно послужило новымъ поводомъ къ обвиненію противъ него. Возстановивъ отчасти прежнее довъріе своей арміи нъсколькими мелкими успъхами, Дюмурье рискнулъ дать общее сраженіе при Нервиндъ и потерялъ его. Бельгія была очищена французами; Дюмурье, поставленный между австрійцами и якобинцами, разбитый одними, преслъдуемый другими, прибъгнулъ къ преступному средству—къ измънъ, чтобы осуществить свои прежніе планы. Онъ вступиль въ переговоры съ полковникомъ Маккомъ, и условился съ австрійцами идти на Парижъ, чтобы возстановить монархію, а ихъ оставить на грапицъ, передавъ имъ, въ видъ гарантіи, нъсколько укръпленій.

Въроятно, Дюмурье желалъ возвести на конституціонный тронъ молодого герцога Шартрскаго\*), прославившагося въ эту компанію, тогда какъ принцъ Кобургскій разсчитываль, что если контръреволюція дойдеть до этой степени, то не остановится на ней и возведетъ на престолъ сына Людовика XVI, возстановивъ прежнюю монархію. Контръ-революція, какъ и революція, не останавливается на своемъ пути; однажды начавшись, она должна идти до конца. Якобинцы вскоръ узнали о планахъ Дюмурье; онъ не слишкомъ старался скрывать ихъ, потому ли, что желалъ иснытать свои войска, или запугать своихъ враговъ, или просто по природному легкомыслію. Чтобы еще болбе убъдиться въ этомъ, клубъ якобинцевъ отправиль къ нему депутацію изъ трехъ своихъ членовъ, Проли, Перейры и Дюбюиссона. Дюмурье принялъ ихъ и оказался откровенные, чымь они ожидали. "Конвенть", сказаль онъ, "есть собраніе семисоть тридцати пяти деспотовъ. Пока у меня есть хотя четыре верика жел вза, я не потерилю, чтобы онъ властвовалъ и проливалъ кровь, посредствомъ созданнаго имъ революціоннаго судилища. Что касается до республики, то это пустое слово; я въриль въ нее всего три дня: со времени жеманиской битвы, я расканваюсь во всёхъ побёдахъ, которыя одержалъ ради такого дурнаго дела. Остается одно средство для снасенія родины: возстановить конституцію 1791 г. и короля".—"Что вы говорите, генералъ!" сказалъ Дюбюнссонъ: "Французы ненавидятъ монархію и одно имя Людовика"... — "Э! не все ли равно какъ зовется король, Людовикомъ, Іаковомъ или Филинномъ?" — "Какія-же ваши средства?" — "Моя армія... да, моя армія; она сділаеть это и объявить, изъ среды своего лагеря или какого-нибудь укръпленія, что она желаетъ короля". - "Но вашъ проектъ можетъ погубить за-

<sup>\*)</sup> Вноследствін короля Людовика-Филиппа.

ключенныхъ въ Тамилъ".—"Хотя бы всъ Бурбоны, до одного, были перебиты,—даже тъ, которые въ Кобленцъ,—тъмъ не менъе Франція будетъ имъть короля; а если Парижъ прибавитъ еще это убійство къ тъмъ, которыми онъ уже занятналь себя, то я тотчасъ пойду на него". Высказавшись такъ неосторожно, Дюмурье приступилъ къ выполненію своего несбыточнаго плана. Онъ былъ въ весьма затруднительномъ положеніи: солдаты, хотя и преданные ему, были преданы и родинъ. Падо было сдать непріятелю укръпленія, которыхъ онъ еще не имълъ въ своихъ рукахъ; можно было ожидать, что подчинениые ему генералы поступятъ относительно его, изъ любви къ отечеству или изъ честолюбія, точно также, какъ онъ самъ поступилъ относительно Лафайета. Первая попытка его не объщала усиъха. Утвердившись въ Сентъ-Арманъ, онъ хотълъ овладъть Лиллемъ, Конде и Валансіенномъ, но потернъль неудачу. Эта неудача поколебала его и помѣшала ему начать

наступательныя действія.

Не такъ дъйствовалъ конвентъ; его быстрота, смълость, твердость и, въ особенности, опредъленность плана, необходимо должны были упрочить за нимъ побъду. Ясное сознание своей цъли и знергическое, быстрое стремление къ ней — лучшія ручательства усивха; ихъ-то именно и не доставало Дюмурье, - и это связывало его смёлость, поколебало приверженцевъ его. Конвентъ, увъдомленный о его планахъ, потребовалъ его къ суду; Дюмурье отказался явиться, но еще не поднималъ знамени мятежа. Конвентъ тотчасъ же отрядилъ четырехъ своихъ членовъ, Камюса, Кинетта, Ламарка, Банкаля, и военнаго министра Бернонвилля, чтобы представить Дюмурье въ конвентъ, или арестовать его среди армін. Дюмурье приняль коммиссаровь въ присутствіи всего своего штаба; они вручили ему декретъ конвента; онъ прочелъ его и возвратиль имъ, сказавъ, что положение его армін не дозволяетъ ему покинуть ее. Онъ сказалъ, что готовъ подать въ отставку, объщая самъ потребовать, въ мирное время, наряженія суда надъ собою, и отдать отчетъ въ своихъ цёляхъ и образѣ дѣйствій. Коммиссары совътовали ему нокориться, указывая на примъръ полководцевъ древняго Рима. -- "Мы всегда певтрно цитируемъ", отвъчалъ Дюмурье, "и искажаемъ римскую исторію, чтобы извинять наши преступленія примъромъ добродътелей древнихъ. Римляне не убили Тарквинія: у римлянь была правильная республика съ хорошими законами: у нихъ не было ни клуба якобинцевъ, ни революціоннаго судилища. Мы живемъ въ анархическое время; тиграмъ хочется моей головы, а я не хочу отдать ее имъ". — "Гражданинъ генераль", спросиль Камюсь, "согласны ли вы повиноваться декрету національнаго конвента и жхать въ Парижъ?" — "Не въ настоящую минуту." — "Если такъ, то я отръшаю васъ отъ должности; вы болже не генераль, и я предписываю арестовать васъ. "-"Это уже слишкомъ", сказалъ Дюмурье и приказалъ итмецкимъ гусарамъ арестовать коммиссаровъ, и выдать ихъ австрійцамъ въ качествѣ заложниковъ.

Послъ такого насилія, нельзя было далже колебаться. Дюмурье снова попытался овладъть Конде, но и на этотъ разъ неудачно; онъ хотълъ, чтобы армія последовала за нимъ въ его измене; но армія покинула его. Солдаты предпочитали еще республику своему гепералу: приверженность къ революціи была еще въ полномъ разгаръ, гражданская власть — во всей своей силъ. Заявивъ себя противникомъ Конвента, Дюмурье испыталъ ту же участь, какъ и Лафанетъ, высказавшійся противъ законодательнаго собранія, какъ и Булье, возстававшій противъ учредительнаго собранія. Будь въ это время генералъ, который соединялъ бы въ себъ твердость Булье съ натріотизмомъ и популярностью Лафайета, съ побъдами и средствами Дюмурье, — и тотъ потериълъ такую же неудачу, какъ и они. Толчокъ, данный революціи, сдёлаль ее сильные партін, генераловъ и Европы. Дюмурье перешель въ австрійскій лагерь, вмъстъ съ герцогомъ Шартрскимъ, полковникомъ Тувено и двумя эскадронами бершинійскаго полка; остальная часть его армін направилась въ фамарскій лагерь, чтобы присоединиться

тамъ къ войскамъ, бывшимъ подъ начальствомъ Дампіерра.

Узнавъ объ арестъ коммиссаровъ, конвентъ объявилъ свои засъданія пепрерывными, а Дюмурье - государственнымъ измѣнпикомъ, разржинлъ всякому убить его, оцжинлъ его голову, учредилъ знаменитый комитеть общественнаго спасенія и изгналь изъ республики герцога Орлеанскаго и всъхъ Бурбоновъ. Хотя жиропдисты возстали въ этомъ случав противъ Дюмурье также сильно, какъ и монтаньяры, но тъмъ не менъе, ихъ обвинили въ соучастін съ измѣнникомъ и къ прежнимъ мотивамъ нападеній присоединился новый. Враги жирондистовъ становились со дня па день все сильнте и сильнте; опи были особенно страшны въ минуты общественной опасности. Они и до той поры разбивали на всъхъ нунктахъ своихъ враговъ, въ борьбъ, завязавшейся между объими партіями. Монтаньяры прекратили слідствіе надъ сентябрьскими убінцами: предоставили сов'яту городской думы продолжать свое самоунравство; добились суда, а потомъ и смерти Людовика XVI. Вслъдствіе ихъ происковъ февральскіе безпорядки и заговоръ 10-го марта остались безнаказанными; они учредили, вопреки жирондистамъ, революціонное судилище; вывели изъ теривнія Ролана и

изгнали его изъ министерства; восторжествовали надъ Дюмурье. Оставалось изгнать жирондистовъ изъ ихъ последняго убежища— изъ собранія: монтаньяры приступили къ этому делу 10-го апрёля

и довершили его ко 2-му іюня.

Робеспьеръ преследоваль въ конвенте, поименно, Бриссо, Гюаде, Верньо, Петіона и Жансонне; Маратъ доносилъ на нихъ въ народныхъ обществахъ. Онъ написалъ, въ качествъ президента якобинцевъ, адресъ къ департаментамъ, призывая въ немъ громг прошеній и обвиненій противъ измънниковъ и невърныхъ депутатовъ, желавших спасти тирана, подавт голоса за апелляцію къ народу или за тюремное заключение короля. Правая сторона и равнина конвента поняли, что имъ надо соединиться. Маратъ былъ преданъ суду революціоннаго трибунала. Эта въсть взволновала клубы, народъ и думу. Въ отмщение за это, мэръ Пашъ явился требовать, отъ имени тридцати пяти городскихъ кварталовъ и общаго совъта, изгнанія изъ конвента главныхъ жиропдистовъ. Молодой Бой-Фонфредъ потребовалъ, чтобы его включили въ число опальныхъ товарищей; вследъ за этимъ все члены правой стороны и равшины подпялись съ крикомъ: "Всвхъ, всвхъ насъ!" Это требованіе, хотя и объявленное клеветническимъ, было первымъ нападеніемъ извить

на конвентъ, и подготовило умы къ паденію жиронды.

Обвинение Марата далеко не устрашило якобищевъ, которые последовали за нимъ въ революціонное судилище. Маратъ былъ оправданъ и его съ тріумфомъ понесли въ собраніе. Съ этихъ поръ, входы въ залъ были заняты смёлыми санкюлотами, а трибуны конвента наполнялись обычными посътителями клуба якобинцевъ, Клубисты и робеспьеровы вязальщицы (tricoteuses de Robespierre) безпрестанно прерывали ораторовъ правой стороны и мъщали преніямъ, а внъ конвента изыскивались всъ случаи для гибели жирондистовъ. Ганріо, военный начальникъ квартала Сантюлотова, нодстрекаль къ этому батальоны, готовившіеся выстуинть въ Вандею. Гюаде, понявъ, что нельзя болъе довольствоваться жалобами и ръчами, вступаетъ на трибуну: "Граждане," говорить онъ, "пока добродътельные люди ограничиваются воздыханіями о несчастіяхъ родины, заговорщики дійствують на ея погибель. Они говорять, какъ Цезарь: Пусть ихъ толкують, а мы будемь дыйствовать! Такъ дъйствуйте-же вы! Зло-въ безнаказанности заговорщиковъ 10-го марта; зло-въ анархін; зло-въ существованіи парижскихъ городскихъ властей, алчущихъ денегъ и господства. Граждане, еще есть время, вы можете еще спасти республику и вашу поколебленную славу. Предлагаю вамъ смънить нарижскія городскія власти; зам'єстить думу, въ теченіе

двадцати четырехъ часовъ, президентами кварталовъ, собрать, въ скорфинемъ времени, въ Буржф, запасныхъ членовъ конвента, н разослать этотъ декретъ, съ экстренными гонцами, но денартаментамъ". Предложение Гюаде смутило на минуту Гору. Еслибы предложенныя имъ мёры были тотчасъ приняты, то рухнули бы власть городской думы и планы заговорщиковъ, но легко могли последовать волненія партій, распространеніе междоусобной войны, распущение конвента буржскимъ собраниемъ, уничтожение всякаго центра дъйствій и ослабленіе силь революціи противъ внутреннихъ и внъшнихъ нападеній: вотъ чего опасалась умъренная партія конвента. Страшась анархін, если городская дума не будетъ сдержана, контръ-революціи-если народъ будетъ слишкомъ подавленъ, умфренная нартія желала поддержать равновфсіе между двумя крайними сторонами конвента. Эта нартія наполняла комитеты общественной безопасности и общественнаго спасенія; во главъ ся стоялъ Барреръ, который, какъ всъ люди съ здравымъ умомъ, но слабымъ характеромъ, стоялъ за умфренность, нока страхъ не сдёлалъ изъ него орудія жестокости и деспотизма. Вмѣсто рѣшительныхъ мѣръ Гюаде, онъ предложилъ назначить чрезвычайную коммиссію изъ двінадцати членовъ, обязанную изследовать действія думы, открыть виновныхь въ заговорахъ противъ національнаго представительства и передать ихъ въ руки правосудія. Эта средняя міра была принята; но она оставляла городскую думу неприкосновенною, и городская дума должна была восторжествовать надъ конвентомъ.

Коммиссія двінаднати встревожила городскую думу своими розысками; она открыла новый заговоръ, который долженъ былъ вспыхнуть 22-го мая, арестовала и вскольких в заговорщиковъ и, между прочимъ, помощника прокурора городской думы, Гебера, редактора журнала "Père Duchesne" (Отца Дюшена), задержаннаго въ самой средъ муниципалитета. Ошеломленная сначала дума приготовилась къ борьбъ. Съ этой минуты дъло ило уже не о заговорахъ, а о мятежъ; общій городской совьть, ноощряемый моптаньярами, окружилъ себя столичными агитаторами; онъ распустиль слухь, что коммиссія двінадцати наміревается очистить конвентъ и замънить судилище, оправдавшее Марата, судилищемъ контръ-революціоннымъ. Якобинцы, кордельеры, городскіе кварталы объявили свои засъданія непрерывными. Волненіе началось сь 26-го мая; 27-го оно было уже на столько сильно, что дума могла открыть наступательныя дёйствія. Она явилась въ конвентъ и потребовала освобожденія Гебера и отм'єны коммиссіи дв'єнадцати; за нею следовали депутаціи отъ городскихъ кварталовъ,

выразившія то же желаніе; залъ собранія быль окружень значительною толною. Кварталь (чте рышился даже требовать преданія дв'янадцати суду революціоннаго судилища. Предсідатель собранія, Иснарь, отвічаль имь торжественнымь тономь: — "Послушайте, что я вамь скажу. Если когда-нибудь, въ одинь изъ тіхъ мятежей, которые повторяются съ 10-го марта и о которыхъ городское начальство не предупреждаеть собранія, будеть совершено покушеніе на цілость національнаго представительства, то объявляю вамь, отъ имени всей Франціи, что Парижъ будеть уничтожень; да, вся Франція отмстить за такое покушеніе, и вскорів будуть искать, на которомъ берегу Сены стояль Парижъ". Этоть отвіть быль сигналомь къ страшному шуму. "А я объявляю вамь", воскликнуль Даптонь, "что такая наглость начинаеть тяготить насъ; мы будемъ сопротивляться вамъ". Обратившись къ правой сторопів, онъ прибавиль: "Ніть боліве мира между Горою

и трусами, желавшими спасти деспота".

Въ залъ господствовало величайшее волненіе; на трибунахъ кричали противъ правой стороны; монтаньяры разражались угрозами; съ улицы ежеминутно приходили депутаціи и конвентъ былъ окруженъ несмътною толною. Вооруженные представители нъсколькихъ городскихъ частей, подъ начальствомъ Раффе, размъстились по корридорамъ и аллеямъ, готовые защищать конвентъ. Жирондисты сопротивлялись, на сколько было силъ, депутаціямъ Горы. Угрожаемые внутри, осажденные извић, они пользовались этимъ насиліемь, чтобы возбудить негодованіе собранія. Но министръ внутреннихъ дёлъ, Гара, лишилъ ихъ этого средства. Призванный для отчета о состоянін Парижа, онъ далъ увібреніе, что конвенту нечего онасаться. Мижніе Гара, слывшаго за человжка безпристрастнаго, увлекавшагося иногда духомъ примиренія до двусмысленныхъ поступковъ, придало смѣлости членамъ Горы. Испару пришлось покинуть кресло: его смънилъ Геро-де-Сешелль, и это было сигналомъ торжества монтаньяровъ. Новый президентъ отвѣчалъ просителямъ, которыхъ до тъхъ поръ сдерживалъ Иснаръ: -,, Сила разума и сила парода — одно и то же. Вы требуете отъ насъ суда и справедливости: представители народа не откажутъ вамъ въ этомъ". Было уже поздно: правая сторона нала духомъ и нъкоторые изъ ея членовъ удалились; просители перешли изъ-за перилъ на мъста представителей и, смъщавшись съ монтаньярами, ереди криковъ и безпорядка, подали голосъ витстт съ ними за отмѣну коммиссін двънадцати и за освобожденіе заключенныхъ. Почью, въ половинъ перваго, этотъ декретъ быль утвержденъ, при шумныхъ рукоплесканіяхъ трибунъ и народа.

Такъ какъ сила была не на сторонъ Жиронды, то для нея было бы, можеть быть, благоразумные не упоминать болые объ этомъ засъданіи. Это движеніе не должно было имъть иного результата, кром'в отм'вны коммиссіи дв'внадцати, еслибы его не продлили другія причины. По партіи, дойдя до такой степени раздраженія въ своей вражду, должны были довести дуло до какого-нибудь ръшительнаго результата; онъ не могли териъть другь друга: оставалось только вступить въ бой, который повель ихъ отъ пораженія къ побъдъ, отъ побъды къ пораженію, усиливаясь съ каждымъ днемъ, пока сильифиний не восторжествовалъ окончательно надъ слабъйшимъ. На слъдующій день, члены правой стороны снова начали борьбу въ конвентъ; они потребовали отмъны изданнаго наканунъ декрета, какъ неправильно утвержденнаго среди шума и насилія, и коммиссія двѣнадцати была возстановлена. — "Вы совершили вчера великое дело справедливости", сказалъ Дантонъ. "Но, предупреждаю васъ, если коммиссія сохранить свою тираническую власть, если народныя власти не будуть возстановлены въ своихъ обязанностяхъ, если честнымъ гражданамъ будутъ еще грозить произвольные аресты, то, доказавъ, что мы превосходимъ нашихъ враговъ въ осторожности и мудрости, мы докажемъ, что превосходимъ ихъ и въ смёлости и революціонной энергін". Дантонъ боялся завязать бой, онасаясь одинаково и торжества монтаньяровъ, и торжества жирондистовъ: ему хотълось, поэтому, предупредить 31-ое мая и смягчить его результаты. Но Дантону пришлось применуть къ своимъ, во время борьбы, и молчать послѣ нобѣды.

Волиеніе, ибсколько успокоенное отміною комиссін, сділалось грознымъ, при извъстіп о ся возстановленіи. Трибуны окружныхъ собраній и народныхъ обществъ огласились бранью, криками объ опасности, призывами къ возстанию. Геберъ, выпущенный изъ тюрьмы, снова явился въ думу. На него надёли вёнокъ, который онъ переложилъ на статую Брута; затъмъ онъ посившилъ въ клубъ якобинцевъ, требовать мести противъ коммиссіи. Тогда Робесньеръ, Маратъ, Дантонъ, Шометтъ и Пашъ сговорились организовать новое движение. Это возстание было предпринято по образцу возстанія 10-го августа: 29-ое мая прошло въ подготовленін къ нему умовъ; 30-го, члены избирательной коллегін, коммисары клубовъ, денугаты кварталовъ собрались въ зданіи енархіальнаго управленія, провозгласили возстаніе, уничтожили общій городской совъть, потомъ снова возстановили его, заставивъ принести новую присягу. Гапріо получилъ титуль главнокомандующаго вооруженной силы: санкюлотамъ было объщано по сорока

су въ день на все время ихъ службы. Сдёлавъ всё эти распоряженія, 31-го числа, рано утромъ, ударили въ набатъ, забили сборъ, собрали войска и пошли на конвентъ, который засёдалъ

съ нѣкоторыхъ поръ, въ Тюльери.

Заседаніе давно уже началось; оно открылось при звукахъ набата. Конвентъ призвалъ къ себъ, но очереди, министра внутреннихъ дёлъ, правителей департамента, и парижскаго мэра. Гара даль отчеть о волненіяхь, не опасаясь оть нихь, повидимому, никакихъ бъдственныхъ послъдствій. Люилье увърялъ, отъ имени денартамента, что это не болбе, какъ нравственное возстаніе. Мэръ Пашъ явился последній и лицемерно даль отчеть о действіяхь мятежниковь: онь уверяль, что имь приняты всё меры для сохраненія порядка, что стража при конвент удвоена и что онъ запретилъ давать пушечный сигналъ къ тревогъ. Но въ ту же самую минуту, вдали раздался пушечный выстрёль. Всё пришли въ крайнее недоумъніе и тревогу. Камбонъ совътоваль быть единодушными; онъ потребовалъ, чтобы трибуны умолкли.-"Въ такихъ чрезвычайныхъ случаяхъ", сказалъ онъ, "единственное средство разрушить иланы недоброжелателей, заключается въ томъ, чтобы заставить уважать національный конвентъ". - Я требую", сказалъ Тюрьо, "немедленной отмъны коммисси двънадцати".— "А я", сказалъ Талльенъ, "требую, чтобы мечъ закона поразилъ заговорщиковъ, находящихся въ самой средъ конвента". Жирондисты, съ своей стороны, требуютъ къ отвъту дерзкаго Ганріо, давшаго сигналъ къ тревогъ, безъ разръшенія конвента. — "Если завяжется битва", сказалъ Верньо, "то она, каковъ бы ни былъ исходъ ся, будетъ гибелью республики. Присягнемъ же всъ, что умремь на нашихъ мъстахъ". Все собрание встаетъ и принимаетъ предложение. Дантонъ бросается на трибуну: "Отмъните коммиссию двінадцати", восклицаеть онь; "пушка уже прогреміла. Если вы дъйствительно политические законодатели, то вы не станете порицать движение нарижанъ, а обратите его въ пользу республики, исправивь ваши заблужденія, отм'єнивь вашу коммиссію. Я обращаюсь въ темъ, кто наделенъ некоторыми политическими способностями", продолжаеть онь, услыхавь роноть; "а не къ тъмъ туноумнымъ людямъ, въ которыхъ говорятъ однъ страсти. Я говорю имъ: подумайте о величіи вашей цёли; вёдь эта цёльспасеніе народа отъ его враговъ, отъ аристократовъ, спасеніе его отъ его собственнаго гнѣва. Если послѣ того, какъ вы отдадите долгь справедливости, найдутся еще дійствительно люди-къ какой бы партін они не принадлежали, - которые покусятся продлить движеніе, тогда уже ненужное, то Парижъ самъ

уничтожить ихъ. Я хладнокровно требую безусловной отмъны коммиссіи, вслъдствіе политических обстоятельствъ". Съ одной стороны, на коммиссію сильно нападали, съ другой ее защищали очень слабо; создавшіе ее, Барреръ и комитетъ общественнаго снасенія, предлагали отмънить ее, чтобы поддержать миръ и не предоставлять собраніе на произволъ толны. Умъренные монтаньяры желали ограничиться этою мърою, когда прибыли депутаціи. Явившіеся въ собраніе члены департаментскаго управленія, думы и коммиссары округовъ потребовали не только отмъны коммиссіи,

но и наказанія ея членовъ и всёхъ вождей жиронды.

Тюльерійскій замокь быль осаждень мятежниками; присутствіе ихъ коммиссаровъ въ средъ конвента ободрило крайнихъ монтаньяровъ, желавшихъ уничтоженія нартін жирондистовъ. Робеспьеръ, глава и ораторъ этого оттънка Горы, нотребовалъ слова. -- "Граждане", сказаль онъ, "не будемъ терять этого дня въ безплодныхъ крикахъ и въ пичтожныхъ мфрахъ; это, можетъ быть, носледній день борьбы патріотизма съ тиранніею! Пусть всё представители, върные народу, соединятся, чтобы упрочить его счастье!" Онъ настанваль, чтобы конвенть избраль тоть нуть, который указывали податели петиціи, а не тотъ, который былъ предлагаемъ комитетомъ общественнаго спасенія. Робеспьеръ вдался въ пространныя разсужденія противъ своихъ противниковъ. , Кончайте же! " крикнуль ему Верньо. -- "Да, я сейчась кончу, и заключение мое будетъ направлено противъ васъ, желавшихъ, послѣ революціи 10-го августа, отправить на эшафотъ тъхъ, кто ее произвелъ! противъ васъ, не перестававшихъ требовать разрушенія Парижа! противъ васъ, желавшихъ спасти тирана! противъ васъ, вступившихъ въ заговоры съ Дюмурье! противъ васъ, ожесточенно преследовавшихъ техъ же натріотовъ, головы которыхъ требоваль и Дюмурье! противъ васъ, вызвавшихъ, своею преступною жаждой мести, эти крики негодованія, которые вы хотите вмінть въ преступленіе вашимъ жертвамъ! Итакъ, я заключаю требованіемъ обвинительнаго декрета противъ всёхъ соучастниковъ Дюмурье и противъ тъхъ, на кого указываютъ податели петиціи!" Не смотря на силу этой выходки, нартія Робеспьера не восторжествовала. Движение было направлено только противъ Двинадцати, и комитетъ общественнаго спасенія, требовавшій отміны этой коммиссіи, одержаль верхъ надъ думой. Собраніе приняло декреть, составленный Барреромъ, которымъ уничтожалась коммиссія, учреждалось постоянное народное войско и возлагалось на комитеть общественнаго спасенія изследовать, для удовлетворенія подателей петиціи. заговоры, на которые они доносили. Когда дошло до толны, окружавшей собраніе, изв'єстіе о принятыхъ имъ мфрахъ, опа приняла

ихъ съ шумнымъ одобреніемъ и разошлась.

Но заговорщики не удовлетворились этимъ половиннымъ торжествомъ: 30-го мая, они пошли далъе, чъмъ 29-го; 2-го іюня, они пошли далбе, чъмъ 31-го мая. Возстаніе, изъ правственнаго, какъ его называли, сдълалось личнымъ, т. е. оно было направлено уже не противъ вліянія партін, а противъ отдёльныхъ депутатовъ; оно ускользиуло изъ рукъ Дантона и Горы, и попало въ руки Робеспьера, Марата и думы. Вечеромъ, 31-го мая, одинъ якобинецъ-депутатъ сказалъ, "что дъло сдълано только на половину, что надо кончить, пока не простылъ народъ". Ганріо предложиль клубу отдать въ его распоряжение вооруженную силу. Инсурскціонный комитетъ всталъ явно, на ряду съ конвентомъ. Весь день 1-го іюня былъ посвященъ приготовленіямъ къ этому важному движенію. Дума написала кварталамъ: Граждане, будъте на готовь; опасности отечества вмъняють вамь это въ верховный законг. Вечеромъ Маратъ, главное дъйствующее лицо 2-го іюня, явился въ ратушу, взошелъ на колокольню и самъ ударилъ въ набатъ. Онъ пригласилъ членовъ городскаго совъта не расходиться, не добившись обвинительнаго декрета противъ измънниковъ и посударственных глюдей. Въ заяв конвента сошлись нвсколько депутатовъ, и заговорщики пришли требовать декрета противъ опальныхъ; но они не были еще достаточно сильны, чтобы вынудить его у конвента.

Вся ночь прошла въ приготовленіяхъ; звонили въ набатъ, били сборъ, сходились пародныя толны. Въ воскресенье, около восьми часовъ утра, Ганріо явился въ городской совътъ и объявилъ своимъ соумышленникамъ, отъ имени возставшаго народа, что народъ не сложитъ оружія, пока не добьется ареста заговорщиковъ—депутатовъ. Вслъдъ затъмъ, онъ сталъ во главъ огромной толны, собравшейся на илощади нередъ ратушею, сказалъ ей ръчь и подалъ сигналъ двинуться въ путь. Было около десяти часовъ, когда мятежники прибыли на Карусельскую площадь: Ганріо размъстилъ вокругъ дворца самые преданные свои отряды, и вскоръ конвентъ былъ осажденъ 30,000 народа, большею частью не знавшаго, чего отъ пего хотятъ, и скоръе готоваго защищать депутатовъ, чъмъ нападать на нихъ.

Большая часть ональных депутатовъ не пришли въ собраніе. Нъкоторые, смълые до конца, явились выдержать бурю въ послъдпій разъ. При самомъ началъ засъданія, на трибуну вступаеть мужественный Ланжюнию: "Я желаю говорить о призывъ къ оружію, который раздается по всему Парижу", говорить онъ. Его тотчасъ прерывають криками: Прочь! прочь! она хочета междоусобной войны! онг хочеть контръ-революци! онг клевещеть на Париже! оне оскорбляете народе! Ланжюине, не взирая на угрозы, оскорбленія, крики Горы и трибунь, объявляеть о иланахъ думы и мятежниковъ. Мужество его возрастаеть по мфрф опасности. "Вы обвиняете насъ въ клеветъ на Парижъ!" говоритъ онъ. "Парижъ чистъ, Парижъ добръ, Парижъ угнетенъ тиранами, жаждущими крови и власти!" Эти слова служать сигналомъ къ страшной буръ; иъсколько денутатовъ Горы бросаются къ трибунъ, чтобы совлечь съ нея Ланжюинэ, но онъ съ силою хватается за нее и продолжаетъ кричать непоколебимо твердимъ голосомъ: "Я требую уничтоженія всёхъ революціонныхъ властей въ Париже; требую, чтобы все сдуланное ими въ послудние три лня, было объявлено недъйствительнымъ; требую, чтобы всъ, кто вновь присвоитъ себъ власть, противную закону, были лишены покровительства закона, и всякому гражданину было бы предоставлено убивать ихъ". Едва усибль онъ кончить, какъ явились депутаты отъ мятежниковъ, съ требованіемъ ареста Ланжюцна и его товарищей. "Граждане", заключили депутаты, "народъ усталъ ждать своего счастья; онъ оставляеть его еще на минуту въ вашихъ рукахъ; спасите его, нли, объявляемъ вамъ, онъ самъ спасетъ себя!"

Правая сторона требуеть устраненія петиціи мятежниковъ посредствомъ перехода къ очередному порядку. Конвентъ соглашается на это. Тогда депутаты удаляются съ угрожающимъ видомъ; мужчины уходять изъ трибунъ, кричатъ: къ оружію, и на улицъ поднимается страшный шумъ. Спасите народг, говорить одинъ монтаньяръ, спасите вашихъ товарищей, предпишите арестовать ихъ на время. — Нътъ, нътъ! кричитъ правая сторона, и даже часть лъвой. -- Мы всы раздылими ихи участь, восклицаеть Ла-Ревельерь-.1ено. Комитетъ общественнаго спасенія, которому поручено составить отчеть, испуганный важпостью опасности, предложиль, какъ и 31-го мая, мфру наружнаго примиренія, чтобы удовлетворить мятежниковъ, не жертвуя совершенно опальными депутатами. "Комитеть обращается къ натріотизму, къ великодушію обвиненныхъ членовъ", сказалъ Барреръ: "онъ проситъ ихъ сложить съ себя на время свои полномочія, представляя имъ, что это единственное средство прекратить раздоры. терзающіе республику, и возстановить въ ней миръ". Иткоторые изъ депутатовъ соглашаются на это. Иснаръ отказывается отъ своего полномочія; Лантена, Дюссо и Фоше слъдують его примъру: но Лапжюния остается твердымъ. "То сихъ поръ я заявилъ, мив кажется, ивкоторое мужество", говорить онь; "не ждите, чтобы я отказался оть своихъ правъ

или подалъ въ отставку". Его прерываютъ насильственнымъ образомъ. "Когда древніе готовили жертвоприношеніе", продолжаетъ онъ, "то ведя жертву на алтарь, они украшали ее цвѣтами и лентами; жрецъ убивалъ ее, но не оскорблялъ". Барбару выказалъ такую же твердость, какъ и Ланжюинэ. "Я поклялся умереть на своемъ мѣстѣ", сказалъ онъ, "и сдержу клятву". Даже сами заговорщики Горы возстали противъ предложенія комитета; Маратъ воскликнулъ, что жертвы могутъ быть приносимы только чистыми руками, а Бильо-Вареннъ нотребовалъ суда надъ жирондистами,

а не прекращенія ихъ полномочій.

Виродолжение этого спора, одинъ изъ депутатовъ Горы, Лакруа, поситшно вошель въ залъ, бросился на трибуну, и объявилъ, что его оскорбили въ дверяхъ, что его не выпустили и что конвентъ не свободенъ. Многіе монтаньяры негодуютъ на Ганріо и на войска. Дантонъ говорить, что надо энергически отомстить за оскорбление национального величія. Барреръ предлагаетъ конвенту выйти къ народу: "Представители", говоритъ онъ, "прикажите освободить васъ, прекратите засъдание, заставьте преклонить передъ вами окружающие васъ штыки". Весь конвентъ встаетъ и выходить изъ залы, предшествуемый его служителями; впереди членовъ идетъ президентъ, съ покрытою головою, въ знакъ скорби. Шествіе подходить къ выходу на карусельскую площадь, и встръчаетъ Ганріо, верхомъ и съ саблею въ рукъ.—"Чего желаетъ народъ?" спрашиваетъ его президентъ, Геро-де-Сешелль; "конвентъ заботится только о его счастьти. Ганріо отвтиаеть: --, Геро, народъ не съ тъмъ возсталъ, чтобы слушать фразы: онъ желаетъ, чтобы ему выдали двадцать четырехъ виновныхъ". — "Пусть же выдадутъ насъ всёхъ!" восклицаютъ окружающіе президента. Ганріо оборачивается къ войскамъ и кричитъ: "канонеры, къ орудіямъ!" Двъ пушки направляются на конвентъ, который отступаетъ, удаляется въ садъ, проходитъ въ его различнымъ выходамъ, но находитъ ихъ запертыми. Повсюду солдаты подъ ружьемъ; Маратъ обходитъ ряды, подстрекаеть и поощряеть мятежниковь. — "Не слабъйте", говорить онъ: ,,не покидайте вашего поста, пока вамъ не выдадутъ ихъ". Конвентъ возвращается въ залу засъданій, угнетенный сознаніемъ своей слабости, убъжденный въ безполезности своихъ усилій и совершенно порабощенный. Никто не сопротивляется более аресту опальныхъ депутатовъ. Маратъ, настоящій диктаторъ собранія, р'єшаеть какъ бы верховною властью участь его членовъ. "Дюссо", говоритъ онъ, "старый пустомеля, неспособный быть предводителемъ партін; Лантена — обиженъ умомъ и не заслуживаеть, чтобы имъ занимались; Дюко высказалъ ибсколько

нелѣныхъ мыслей, но онъ не способенъ быть предводителемъ контръ-революціи. Я требую, чтобы ихъ исключили изъ списка опальныхъ депутатовъ и поставили на мѣсто ихъ Валазе". Имена Дюссо, Лантена, Дюко были выключены изъ списка и замѣнены именемъ Валазе. Списокъ, такимъ образомъ составленный, былъ облеченъ въ форму декрета, въ утвержденіи котораго участвовала

только половина депутатовъ.

Вотъ имена этихъ знаменитыхъ опальныхъ. Присуждены были къ аресту жирондисты: Жансонне, Гюаде, Бриссо, Горза, Петіонъ, Верньо, Салль, Барбару, Шамбонъ, Бюзо, Биротто, Лидонъ, Рабо, Ласурсъ, Ланжюине, Гранжневъ, Легарди, Лесажъ, Луве, Валазе, министръ иностранныхъ дѣлъ Лебренъ, министръ финансовъ Клавіеръ и члены коммиссіи Двѣнадцати: Кервелеганъ, Гардіенъ, Рабо-Сентъ-Этьеннъ, Буало, Бертранъ, Виже, Мольво, Генрихъ-Ла-Ривіеръ, Гомеръ и Бергуенъ. Конвентъ подвергъ ихъ домашнему аресту и отдалъ подъ защиту народа. Съ этой минуты съ конвента была снята осада и толна разошлась; но съ этой же минуты не стало

болже свободнаго конвента.

Такимъ образомъ нала нартія жиронды, — партія, отличавшаяся замъчательными талантами и возвышенными идеями; партія, дълавная честь рождавнейся республикъ своимъ отвращениемъ къ кровопролитію, къ преступленію, къ анархін, своею любовью къ порядку, къ справедливости и свободъ, но невыгодно поставленная между среднимь сословіемь, революціи котораго она противилась, и низними классами, которыхъ она не допускала къ правительственной власти. Осужденная на бездъйствіе, эта партія могла только прославить свое върное поражение смълою борьбою н геройскою смертью. Въ эту минуту нетрудно уже было предвидъть ея конецъ; жирондисты были вытъснены со всъхъ постовъ: изъ клуба якобинцевъ — монтаньярами; изъ думы — удаленіемъ Петіона: изъ министерства-отставкою Ролана и его товарищей; изъ армін-измѣною Дюмурье. Имъ оставался одинъ конвентъ: въ пемъ они укрѣнились, сразились и нали. Враги жирондистовъ прибъгали противъ нихъ и къ заговорамъ, и къ мятежамъ. Заговоры привели въ назначению коммиссии Двенадцати, которая на минуту какъ будто дала перевъсъ жирондъ, но въ сущности, только сильнее раздражила ея противниковъ. Они возмутили народъ и лишили жирондистовъ сначала власти, уничтоживъ коммиссію Двѣнадцати, а потомъ и политическаго значенія, предавъ оналѣ ихъ вождей.

Посл'єдствія этого б'єдственнаго событія обманули ожиданія вс'єхъ. Дантописты думали, что раздоръ партій прекратится,— а между тъмъ всныхнула междоусобная война; умъренные члены комитета общественнаго спасенія ожидали, что конвентъ возвратить все свое могущество,—а между тъмъ онъ былъ порабощенъ. Дума предполагала, что 31-ое мая дастъ ей власть,—а на самомъ дълъ власть досталась Робеспьеру и нъсколькимъ лицамъ, преданнымъ ему или крайней демократіи. Наконецъ, къ побъжденнымъ, т. е. къ враждебнымъ партіямъ прибавилась еще одна и, подобно тому, какъ послъ 10-го августа учреждена была республика противъ конституціонистовъ, такъ послъ 31-го мая учреждень былъ терроръ противъ умъренныхъ республиканцевъ.

## ГЛАВА VIII.

## Отъ 2-го іюня 1793 г. до апръля 1794 г.

Возстаніе департаментовь противь 31-го мая; продолжительныя неудачи на гранидахь; усивхи мятежниковь вы Вандев. — Гора издаеть конституцію 1794 г. и тотчась-же пріостанавливаеть двйствіе ея, чтобы сохранить и усилить революціонное правительство. — Всенародное ополченіе; законь противь подозрѣваемыхь. Побѣда Горы внутри страны и на границахь. — Смерть королевы, двадцати двухь жирондистовь и пр. Комитеть общественнаго спасенія; его могущество; его члены. — Республиканскій календарь. — Побѣдители 31-го мая раздѣляются. Ультрареволюціонная партія думы (Гебертисты) уничтожаеть католицизмъ и установляеть поклоненіе Разуму; ея борьба сь комитетомъ общественнаго спасенія; ея пораженіе. — Умѣренная партія Горы (Дантонисты) хочеть уничтожить революціонную диктатуру и установить законное правленіе; ея паденіе. — Комитеть общественнаго спасенія одинъ торжествуетъ.

Можно было предвидѣть заранѣе, что жирондисты не подчинятся добровольно своему пораженію, и что 31-е мая послужить сигналомъ къ возстанію денартаментовъ противъ Горы и Парижской думы. Имъ оставалась только эта последняя попытка-и они предприняли ее. Но и въ этой ръшительной мъръ замътно было тоже отсутствіе согласія, носл'я іствіемъ котораго было ихъ пораженіе въ собраніи. Соминтельно, чтобы жирондисты, даже при полномъ единодушін, могли восторжествовать, а восторжествовавъспасти революцію. Справедливыми законами могли ли бы они достигнуть того, что сделала Гора насильственными мерами? Могли ли бы они побъдить иностранныхъ враговъ безъ фанатизма, подавить нартін, не наводя страха, прокормить массу безъ maximum (т. е. безъ обязательной таксы на хлъбъ), содержать армію, не требуя даровой поставки всъхъ нужныхъ для нея принасовъ и снарядовъ? Если бы 31-е мая приняло оборотъ противоположный, то уже тогда наступило бы все совершившееся позже -- замедленіе революціонной дъятельности, усиленныя нападенія Европы, вторичное вооруженіе

всёхъ нартій, возстаніе 1-го Преріаля - безъ возможности противостать массъ, возстаніе 13-го Вандемьера-безъ возможности отразить роялистовъ, -- нашествіе союзниковъ и, сообразно съ политикой того времени, раздробление Франціи. Республика не могла-бы еще тогда выдержать столько нападеній, какъ это удалось ей послѣ реакціи Термидора. Какъ бы то ни было, жирондисты, которымъ следовало бы или вместе остаться въ Париже, или вместе предпринять борьбу въ провинціяхъ, поступили иначе. Послѣ 2-го іюня, всъ умъренные люди партіи были арестованы, а прочіе бъжали. Верньо, Жансонне, Дюко, Фонфредъ и др. были въ числъ первыхъ; Петіонъ, Барбару, Гюаде, Луве, Бюзо, Ланжюине—въ числѣ вторыхъ. Они прибыли въ Еврё, въ департаментѣ Эры, гдѣ Бюзо пользовался большимъ въсомъ, а оттуда въ Каенъ, въ Кальвадосв. Этотъ городъ сделался центромъ возстанія. Бретань не замедлила принять въ немъ участіе. Писургенты, подъ именемъ собранія департаментовъ, соединившихся въ Каенъ, составили армію, назначили генерала Вимпфена главнокомандующимъ, арестовали монтаньяровъ Ромма и Пріёра, коммиссаровъ конвента, и расположились идти на Парижъ. Именно въ это время Шарлотта Корде, молодая, прекрасная и мужественная девушка, отправилась изъ Каена въ Парижъ, съ цёлью наказать Марата, главнаго виновника 31-го мая и 2-го іюня: она думала спасти республику, пожертвовавъ собою для нея. Но тираннія держалась не однимъ человѣкомъ, а цѣлой партіей и насильственнымъ состояніемъ республики. Шарлотта Корде, исполнивъ свой великодушный, но безнолезный замысель, умерла съ невозмутимымъ спокойствіемъ, скромнымъ мужествомъ и увфренностью, что хорошо поступила \*). Но умерицвленный Маратъ сдблался для массы еще большимъ предметомъ энтузіазма, нежели онъ былъ при жизни. Его имя призывали на илощадяхъ, его бюстъ былъ поставленъ во всъхъ народныхъ обществахъ, и конвентъ принужденъ былъ воздать ему почесть погребенія въ Пантеонъ.

Въ тоже самое время возсталъ Ліонъ; Марсель и Бордо взялись за оружіе, и болье шестидесяти департаментовъ присоеди-

<sup>\*)</sup> Вотъ нѣкоторие изъ отвѣтовъ этой геройской дѣвушки передъ революціоннымъ судилищемъ:—Что вы нмѣли въ виду, убивая Марата? — Прекратить безпорядки во Франціи. — Давно ли вы возъимѣли этотъ замыселъ? — Послѣ событія 31-го мая, дня изгнанія народныхъ депутатовъ. — Такъ вы узнали изъ журналовъ, что Маратъ былъ анархистомъ? — Да, я знала, что онъ развращаетъ Францію... Я убила; — прибавила она, возвышая значительно голосъ, — одного человѣка, чтобы спасти сто тысячъ, злодѣя — чтобы спасти певинныхъ, хищнаго звѣря — чтобы дать спокойствіе моей отчизнѣ. Я была республиканкой прежде революціи, и никогда во мнѣ не было недостатка въ энергіи.

нились къ мятежу. За этимъ последовало вскоре возстание всехъ партій, и роялисты во многихъ мъстахъ овладели движеніемъ, начатымъ жирондистами. Роялисты старались въ особенности руководить возстаніемъ Ліона, чтобы сдёлать его центромъ действій на Югъ. Этотъ городъ былъ очень привязанъ къ старому порядку вещей. Его шелковыя и золотошвейныя фабрики, его торговля предметами роскопи ставили его въ зависимость отъ высшихъ классовъ. Онъ не замедлилъ, поэтому, сдёлаться противникомъ общественной перемъны, которая нарушала прежнія отношенія, и, унижая дворянство и духовенство, разоряла ліонскія фабрики. Уже въ 1790 г., во время учредительнаго собранія, когда эмигрировавшіе принцы находились въ сосёдстве, при туринскомъ дворе, Ліонъ дёлалъ нопытки къ возстанію. Эти попытки, направляемыя священниками и дворянами, были подавлены, но духъ города остался тотъ же. Тамъ, какъ и вездъ послъ 10-го августа, масса народа хотъла произвести революцію въ свою пользу и захватить въ свои руки дела управленія. Шалье, фанатикъ, подражавшій Марату, быль во главт якобинцевь, санкюлотовь и городскихъ властей въ Ліонъ. Его смълость возрасла послъ сентябрьскихъ убійствъ и казни короля. Борьба между низшимъ, республиканскимъ классомъ и среднимъ, роялистскимъ, оставалась однако нерѣшенною; первый преобладаль въ думъ, второй-въ городскихъ округахъ. Но въ концѣ мая распри усилились и произошла стычка: побѣда осталась за округами. Зданіе думы было осаждено и взято приступомъ. Шалье успъль бъжать, но быль схваченъ и, нъсколько времени спустя, казненъ. Горожане, не дерзая еще свергнуть съ себя иго конвента, извинялись передъ нимъ, увъряя, что были вынуждены къ борьбъ якобинцами и городскими властями. Конвентъ, который могъ спастись только смилостью, и который погибъ бы, уступая, не хотълъ слышать никакихъ оправданій. Въ это самое время наступили іюньскія событія, возстаніе Кальвадоса сдълалось извъстнымъ, и ободренные ліонцы не нобоялись уже поднять знамя возмущенія. Они привели свой городъ въ оборопительное состояніе, ностроили украпленія, составили армію изъ двадцати тысячъ человъкъ, приняли эмигрантовъ въ среду ея, ввърили начальство надъ нею роялисту Преси и маркизу Вирьё, и вступили въ сношенія съ королемъ сардинскимъ.

Возмущение Ліона быль тымь болье опасно для конвента, что этоть городь, по своєму центральному положенію, примыкаль кы югу, который брался уже за оружіе, между тымь какъ весь западътакже начиналь подниматься. Въ Марсель, извыстіе о 31-мъ мая возбудило возстаніе приверженцевъ жиропды: Ребекки поспышиль

отправиться туда. Городскіе округа были созваны, члены революціоннаго трибунала лишены покровительства законовъ, и десятитысячная армія должна была двинуться на Парижь. Эти м'єры были дъломъ роялистовъ, которые здъсь, какъ и вездъ, выжидали только случая, чтобы выдвинуться на первый планъ. Сначала они держали, повидимому, сторону республиканцевъ, но продолжали действія уже подъ своимъ собственнымъ именемъ. Они пріобрёли перевёсъ въ городскихъ округахъ Марселя, и движение происходило уже не въ пользу жирондистовъ, а въ пользу контръ-революціи. Во время возмущеній всегда одерживаетъ верхъ надъ своими союзниками та партія, которая придерживается крайняго мивнія и имбеть наиболье опредъленную цъль. Видя новый обороть возстанія, Ребекки въ отчаяніи бросился въ море, въ марсельской гавани. Инсургенты направились по дорогѣ въ Ліонъ; ихъ примѣру послѣдовали тотчасъ же Тулонъ, Нимъ, Монтобанъ и главные города юга. Въ Кальвадост возстание также получило характеръ роядизма, съ твхъ поръ какъ маркизъ Пюизе, во главъ небольшого отряда, вступиль въ ряды жирондистовъ. Города Бордо, Нантъ, Брестъ, Лоріанъ смотрѣли благосклонно на изгнанниковъ 2-го іюня; нѣкоторые изъ нихъ приняли даже сторону жиронды, но удерживаемые съ одной стороны якобинского партіей, съ другой — необходимостью бороться съ роялистами запада, они не могли оказать большой номощи жирондистамъ.

Во время почти всеобщаго возстанія департаментовъ, роялисты расширяли свои предпріятія на западѣ Франціи. Послѣ первыхъ побъдъ своихъ, вандейцы овладъли Брессіюромъ, Аржантономъ п Туаромъ. Полные властелины своей области, они предполагали занять ся границы и проложить себъ дорогу въ центръ революціонной Францін, а также открыть сообщенія съ Англіей. 6-го іюня ванденская армія, въ 40 тысячь челов'єкъ, подъ начальствомъ Кателино, Лескюра, Стоффле, Лароніжавелена, направилась на Сомюръ и силою овладъла имъ. Она приготовилась къ нападенію на Нанть, съ цълью упрочить за собою обладание Вандеей, обезнечить ея защиту и господствовать надъ теченіемъ Луары. Кателино, во главъ нъсколькихъ отрядовъ, вышелъ изъ Сомора, оставивъ тамъ гаринзонъ, взялъ Анжеръ, перешелъ черезъ Луару и, дъдая видъ, что направляется къ Туру и Ману, внезапно бросился къ Панту и аттаковалъ его на правомъ берегу Луары, между тъмъ какъ Шареттъ долженъ былъ аттаковать его на лъвомъ.

Все, казалось, соединилось для того, чтобы подавить конвенть. Его войска были поражаемы на сѣверѣ и въ Пиренеяхъ; ліонцы угрожали ему въ центрѣ, марсельцы—на югѣ, жирондисты—въ

одной части запада, вапдейцы-въ другой; двадцать тысячъ пьемонтцевъ вступили въ предълы Франціи. Реакція въ ходъ военныхъ действій, которая, после блестящаго нохода въ Аргонь и въ Бельгію, произошла преимущественно всябдствіе несогласія между Дюмурье и якобинцами, арміей и правительствомъ, -выразилась еще гораздо гибельнъе послъ измъны главнокомандующаго. Не было болъе единства въ движеніяхъ, энтузіазма въ войскахъ, единодушія между конвентомъ, занятымъ своими распрями, и генералами, унавшими духомъ. Остатки арміи Дюмурье собрадись въ лагеръ при Фамаръ подъ начальствомъ Дампьерра, но, потериввъ поражение, принуждены были удалиться подъ прикрытие кръпости Бушена. Дампьерръ былъ убитъ. Отъ Дюнкирхена до Живе, границъ угрожали большія непріятельскія силы. Кюстинъ былъ посившио вызванъ съ береговъ Мозеля къ съверной арміи, но и его присутствіе не поправило д'яла. Валапсьеннь, открывавшій путь во Францію, быль взять; Конде потеривль ту же участь; армія, оттвеняемая съ позицін на позицію, удалилась за Скарпу, въ окрестности Арраса, последнее убъжище войскъ, отступающихъ къ Парижу. Съдругой стороны, Майнцъ, тъснимый непріятелемъ и мучимый голодомъ, нотерялъ надежду получить помощь оть Мозельской арміи, приведенной въ бездійствіе, и не будучи въ состоянін долбе сопротивляться, сдался на капитуляцію. Наконецъ, англійское правительство, узнавъ, что голодъ опустонаетъ Парижъ и департаменты, обложило блокадой, послъ 31-го мая и 2-го іюня, вст французскія гавани, и обнародовало прокламацію о захватъ нейтральныхъ судовъ, которыя бы взялись доставить туда жизненные принасы. Эта мъра, еще неслыханная въ исторін и направленная къ тому, чтобы распространить голодъ въ цъломъ народъ, вызвала три мъсяца спустя законъ объ обязательной таксъ на хлъбъ (тахітит). Хуже этого не могло быть состояніе республики.

Конвенть быль до извъстной степени застигнуть въ расплохъ. Онь быль разстроень, такъ какъ только что вышель изъ борьбы, и правительство побъдителей не имъло еще времени установиться. Послъ 2-го йоня, когда опасность была еще не такъ сильна въ департаментахъ и на границахъ, Гора всюду разослала своихъ коммиссаровъ и немедленно занялась составлениемъ конституции, такъ давно ожидаемой и возбуждавшей большія падежды. Жирондисты хотъли издать ее прежде 21-го января, чтобы законнымъ правлениемъ замънить революціонное и тъмъ спасти Людовика XVI: они прибътли къ тому же средству передъ 31-мъ мая, чтобы предупредить свое собственное паденіе. Но монтаньяры два раза

отвлекли внимание конвента отъ обсуждения вопроса о конституцін: судомъ надъ Людовикомъ XVI и вытёсненіемъ жиронды. Наконецъ, одержавъ верхъ, они сифшили привлечь къ себъ республиканцевъ обнародованіемъ конституціи. Геро-де-Сешель былъ законодателемъ Горы, нодобно тому, какъ Кондорсе былъ законодателемъ жиронды. Въ нъсколько дней новая конституція была принята конвентомъ и предложена на утверждение первоначальныхъ народныхъ собраній. Не трудно себѣ представить, чѣмъ она должна была быть, при господствовавшихъ тогда взглядахъ на демократическое правленіе. Учредительное собраніе считалось въ это время собраніемъ аристократовъ, избирательный законъ, установленный имъ-нарушеніемъ правъ народныхъ, потому что онъ ставилъ пользование политическими правами въ зависимость отъ извъстныхъ условій; потому что онъ не допускалъ полнаго равенства; потому что онъ предоставлялъ назначение депутатовъ н должностныхъ лицъ не непосредственно народу, а избирателямъ, взятымъ изъ среды его; потому что онъ ограничивалъ въ ивкоторыхъ случаяхъ верховную власть націи, исключая пролетаріевъ изъ числа дійствительныхъ граждань, и закрывая для одной части дъйствительныхъ гражданъ доступъ къ высшимъ должностямъ въ государствъ; наконецъ, потому что онъ основывалъ устройство законодательной власти не на одной только численности населенія, а между прочимъ и на имущественномъ цензъ. Конституція 1793 г. учреждала правленіе массы, въ полномъ смыслѣ этого слова; она не только признавала народъ источникомъ всякой власти, но возлагала на него и дъйствительное отправление ея. Безграничная верховная власть народа, часто смѣняемыя должностныя лица, непосредственные (прямые) выборы и всеобщая подача голосовъ; первоначальныя народныя собранія, сходящіяся безъ особаго призыва, въ опредъленные сроки, для назначенія представителей и повърки ихъ дъйствій; національное собраніе, ежегодно возобновляемое и представляющееся, въ сущности, только комитетомъ первоначальныхъ собраній, —вотъ главныя черты конституцін 1793 г. Такъ какъ она предоставляла правление массъ и совершение разрушала авторитетъ власти, то она была непримънима во всякое время, а тъмъ болъе во время всеобщей войны. Монтаньяры, вмъсто самой крайней демократін, нуждались въ самой сосредоточенной диктатуръ. Тотчасъ-же по составленін конституцін, дійствіе ея было пріостановлено, п сохранено, впредь до заключенія мира, революціонное правительство, облеченное еще большею силой, чёмъ прежде. Во время обсужденія конституцін и послѣ передачи ея на

утвержденіе первоначальныхъ собраній, монтаньяры узнали о грозившей имъ опасности. Имъ предстояло подавить внутри страны три или четыре партін, покончить разнаго рода междоусобныя войны, загладить неудачи армін, отразить нападеніе цѣлой Евроны; но эти смѣлые люди не отступили передъ своей трудной задачей. Представители сорока-четырехъ тысячъ общинъ явились въ Парижъ, чтобы принять конституцію. Допущенные въ собраніе, они объявили о согласіи народа, и потребовали ареста всёхъ подозрительныхъ людей, а также всенароднаго ополченія. "Исполнимъ это желаніе!" воскликнуль Дантонъ. "Депутаты первоначальныхъ собраній беруть на себя иниціативу террора! Я требую, чтобы конвенть, который должень быть пропикнуть тенерь въ полной мъръ чувствомъ своего достоинства, потому что на него возложена вся національная сила, - я требую, чтобы онь издаль указь, уполномочивающій коммиссаровь первоначальныхъ собраній составить списокъ наличныхъ оружій, принасовъ, военныхъ снарядовъ, сделать воззвание къ народу, возбудить энергію въ гражданахъ и призвать четыреста тысячъ гражданъ къ защитъ отечества. Утверждение конституции должно быть возвъщено нашимъ врагамъ пушечными выстръдами! Наступила минута принести последнюю, великую клятву: мы все обрекаемъ себя на смерть, или уничтожимъ тирановъ". Всъ депутаты и граждане, находившіеся въ залъ, тотчась же принесли эту клятву. Нъсколько дней спустя Барреръ, отъ имени комитета общественнаго спасенія, составленнаго изъ революціонеровъ и сдулавшагося центромъ всей правительственной діятельности конвента, предложилъ еще более общія мёры, "Свобода", сказаль онъ, "сдълалась кредиторомъ всъхъ гражданъ; один должны посвятить ей свой трудъ, другіе—свое состояніе, одни должны служить ей своими совътами, другіе-своими руками: вст должны жертвовать ей своею кровью. Итакъ, отчизна иризываетъ всъхъ французовъ, обоего пола, всякаго возраста, къ защитъ свободы! Всъ физическія и умственныя способности, вст государственныя и промыпленныя средства -- все составляеть ея собственность; всъ металлы, всв элементы суть ея данники. Пусть каждый займеть свое мъсто въ національномъ и воинственномъ движеніи, которое готовится. Молодые люди будуть сражаться, женатые — ковать оружіе, неревозить обозъ и пушки, готовить събстные принасы; женщины будуть шить одежду для солдать, дълать налатки и ухаживать въ госпиталяхъ за ранеными: дёти будутъ щипать корнію, а старики, возвращаясь къ своему призванію въ древности, заставять нести себя на илощадь, чтобы восиламенять

мужество молодыхъ воиновъ, проповъдывать ненависть къ королямъ и единство республики. Національныя зданія будутъ превращены въ казармы, площади — въ мастерскія; всѣ верховыя лошади будутъ забраны для кавалерін, всѣ упряжныя—для артиллерін; охотинчьи ружья, ружья изящной работы, холодное оружіе и шки будуть достаточны для внутренней воинской службы. Республика есть ничто иное, какъ большой осажденный городъ,-Франція, поэтому должна сдёлаться обширнымь лагеремъ". Мфры, предложенныя Барреромъ, были тотчасъ-же облечены въ форму указа. Вст французы отъ восемнадцати до двадцати-пяти лътъ взялись за оружіе; войско было пополнено паборомъ, продовольствуемо посредствомъ даровой поставки събстныхъ принасовъ. Въ скоромъ времени четырнадцать армій и милліонъ двъсти тысячъ солдатъ находились въ распоряжении республики. Франція. сдълавшаяся лагеремъ и мастерской для республиканцевъ, въ тоже время превратилась въ темницу для людей другого образа мыслей. Сражаясь съ открытыми врагами, революціонное правительство хотвло обезнечить себя противъ враговъ тайныхъ, —и ужасный законъ противъ подозрѣваемыхъ былъ приведенъ въ дѣйствіе. Иностранцы были задержаны вследствіе ихъ происковъ; приверженцы конституціонной монархіи и умфренной республики были заключены въ тюрьму впредь до водворенія мира. Въ настоящую минуту это было только мёрою предосторожности. Большинство арестованныхъ принадлежало теперь къ буржуазін, кунечеству, среднему классу, подобно тому, какъ послъ 10-го августа оно принадлежало къ дворянству и духовенству. Для охраненія спокойствія внутри страны была создана революціонная армія изъ шести тысячь солдать и тысячи канонеровь. Каждый неимущій гражданинъ получалъ сорокъ су (два франка) въ сутки, чтобы онъ могъ присутствовать въ собраніяхъ округовъ. Выдавались письменныя свидетельства въ натріотизме, чтобы убедиться въ образѣ мыслей всѣхъ тѣхъ, кто содѣйствовалъ революціонному движенію. Всж должностныя лица были поставлены подъ надзоръ клубовъ, въ каждомъ округъ былъ образованъ революціонный комитетъ, - и такимъ образомъ республиканцы приготовились къ борьбъ съ внъшними непріятелями и внутренними инсургентами.

Инсургенты Кальвадоса были побъждены безъ труда; при первой стычкъ въ Вернонъ, ихъ войско бъжало. Вимифенъ тщетно старался вновь соединить его. Умъренный классъ, который встушился за жирондистовъ, выказалъ мало горячности и дъйствовалъ весьма вяло. Когда конституція была принята другими департаментами, онъ воспользовался этимъ случаемъ, чтобы объявить, что

онь ошибся, думая имёть дёло съ мятежнымъ меньшинствомъ. Отреченіе это произошло въ Каент, бывшемъ центрт возстанія. Коммисары Горы не осквернили казнями этой первой побёды. Съ другой стороны, генералъ Карто двинулся противъ мятежниковъ юга; онъ два раза разбилъ ихъ, преследовалъ ихъ до Марселя, вошелъ туда по ихъ следамъ, и Провансъ былъ бы подчиненъ точно также какъ и Кальвадосъ, если бы роялисты, укрывшеся въ Тулонъ после своего пораженія, не призвали на помощь англичанъ и не ввёрили имъ этого ключа къ франціи. Адмиралъ Гудъ встунилъ въ Тулонъ отъ имени Людовика XVII, котораго онъ провозгласилъ королемъ. Онъ обезоружилъ флотъ, призвалъ восемь тысячъ испанцевъ, занялъ окрестные форты, и принудилъ Карто,

приближавшагося къ Тулону, отступить къ Марселю.

Не смотря на эту неудачу, конвенть успъль подавить возстаніе въ большей части пунктовъ. Коммисары Горы вступили въ возмутивниеся города: Робертъ Ленде — въ Каенъ, Талльенъ — въ Бордо, Баррасъ и Фреронъ-въ Марсель. Оставалось взять только два города: Тулонъ и Ліонъ. Нечего было больше опасаться единодунныхъ нападеній юга, запада и центра; внутри страны оставались только непріятели въ оборонительномъ положеніи. Ліонъ былъ осажденъ Келлерманномъ, начальникомъ альпійской армін; три корнуса тъснили этотъ городъ со всъхъ сторонъ. Старые альпійскіе солдаты, революціонные батальоны и вновь набранныя войска своимъ приходомъ каждый день усиливали осаждающихъ. Ліонцы защищались съ отчаянною храбростью. Они разсчитывали сначала на поддержку со стороны инсургентовъ юга; но такъ какъ эти последніе были оттеснены Карто, то Ліонцы возложили свои послъднія надежды на ньемонтскую армію, которая и ныталась произвести диверсію въ ихъ пользу, но была разбита Келлерманномъ. Въ городъ распространился голодъ, и жители упали духомъ. Роялистскіе вожди, убъдившись въ безполезности дальнъйшаго сопротивленія, оставили городъ; республиканская армія вступила въ его стъны и стала ожидать тамъ приказаній конвента. Нъсколько мъсяцевъ спустя, самый Тулонъ, защищаемый войсками, привыкшими къ войнъ, и окруженный грозными укръпленіями, подпаль подъ власть республиканцевъ. Батальоны итальянской арміи, усиленные тъми, которыми можно было располагать послъ пораженія Ліонцевъ, начали сильно наступать на городъ. Послъ многократныхъ нападеній, въ которыхъ они выказали чудеса храбрости и некусства, они овладели Тулономъ. Взятіе его довершило дело, начатое взятіемъ Ліона.

Конвентъ торжествовалъ повсемъстно. Предпріятіе противъ

Нанта не удалось вандейцамъ, потерявшимъ при этомъ много людей и своего главнокомандующаго Кателино. Это нападение было носледнимъ въ наступательномъ и победоносномъ движении вандейцевъ. Роялисты перешли обратно на лѣвый берегъ Луары, очистили Сомюръ и возвратились въ свои прежнія позиціи. Тѣмъ не менве они располагали еще значительною силой; республиканцы, преследовавшие ихъ, опять были разбиты въ самой Вандев. Генераль Биронъ, заступившій мѣсто генерала Беррюйе, продолжаль войну малыми отрядами, съ весьма неблагопріятными результатами. Вследствіе его умеренности и дурной системы нападеній, онъ былъ замъненъ Канкло и Россиньолемъ, которые не были счастливке его. Явились два начальника, двк арміи, два центра дкйствій, одинъ въ Нантъ, другой-въ Сомюръ; оба находились подъ противоположными вліяніями. Генераль Капкло не могь дійствовать за одно съ генераломъ Россиньолемъ, коммисаръ умъренной партін Горы, Филиппо — съ Бурботтомъ, коммисаромъ комитета общественнаго снасенія: вследствіе недостатка въ единодушін п единства въ движеніяхъ и эта попытка вторженія въ Вандею не удалась, подобно предъидущимъ. Комитетъ общественнаго спасенія скоро пособиль дёлу, назначивъ одного главнокомандующаго, Лешелля, и начавъ въ Вандей настоящую, правильную войну. Эта новая система, подкрапленная бывшимъ майнцскимъ гарнизономъ, семнадцатью тысячами человъкъ, привыкшими къ трудностямъ войны (за силою канитуляцін они не могли дъйствовать противъ союзниковъ, вслъдствіе чего они и были обращены на службу внутри страны), эта новая система измѣнила положеніе дѣлъ. Роялисты потеривли четыре пораженія, одно вслідъ за другимъ, - два при Шатильонъ и два при Шоле. Лескюръ, Боншанъ, д'Ельбе, были смертельно ранены; инсургенты, разбитые на голову въ верхней Вандев, и опасаясь быть совершенно уничтоженными, если они укроются въ нижней, ръшились, въ числъ восьмидесяти тысячъ человёкъ, покинуть страну. Эта эмиграція черезъ Бретань, которую они надвялись взбунтовать, была гибельна для нихъ. Отраженные отъ Гранвилля, разсъянные при Манъ, они были уничтожены при Савене, и изъ этой массы эмигрантовъ возвратились въ Вандею едва нѣсколько тысячъ человѣкъ. Эти бѣдствія, непоправимыя для дёла роялистовъ, отнятіе острова Нуармутье изъ рукъ Шаретта, разсъяніе его войска, смерть Ларошжаклена, подчинили всю страну власти республиканцевъ. Комитетъ общественнаго спасенія, думая, что его враги побъждены, но еще не совершенно усмирены, и желая воспрепятствовать новому возстанію ихъ, предприняль ужасную мъру уничтоженія. Генераль Тюрро окружиль

покоренную Вандею шестнадцатью укрѣпленными лагерями; двънадцать подвижныхъ колопнъ, подъ названіемъ адскихъ колоппъ, съ огнемъ и мечемъ въ рукахъ, исходили провинцію во всѣхъ направленіяхъ, обыскали всѣ лѣса, разсѣяли сборища и жестокими опустошеніями, распространили ужасъ въ этой несчастной странѣ

Иностранныя войска, вступившія въ преділы Франціи, также. были отражены побъдоносно. Взявъ Валансьеннь и Конде, обложивъ блокадою Мобёжъ и Ле-Кенуа, непріятель, подъ начальствомъ герцога Іоркскаго, направился къ Касселю, Гондскооту и Фюрну. Комитетъ общественнаго спасенія, недовольный Кюстиномъ, который, какъ жирондисть, казался ему подозрительнымъ, замёнилъ его генераломъ Гушаромъ. Непріятель, до сихъ поръ остававшійся побъдителемъ, былъ разбитъ при Гондскоотъ и принужденъ отстуинть. Вслёдствіе смёлыхъ мёръ комитета общественнаго спасенія, началась реакція въ сред'в войска. Самъ Гушаръ былъ отставленъ отъ должности. Журданъ принялъ начальство надъ съверной арміей, одержаль при Ваттиньи важную побъду надъ принцемъ Кобургскимъ, освободилъ Мобёжъ отъ осады, и началъ действовать наступательно на сѣверной границѣ. Тоже самое произошло и на прочихъ границахъ. Начался безсмертный походъ 1793-94 г. Что сдълаль Журдань съ съверной арміей, тоже самое сдълали Гошъ и Пишегрю съ арміей мозельской, Келлерманнъ—съ альнійской. Непріятель быль вездів отбить и сдержань. Такимъ образомъ, послѣ 31 мая произошло тоже самое, что случилось и послѣ 10-го августа: между генералами и вождями собранія установилось согласіе, не существовавшее прежде: революціонное движеніе, нъсколько замедленное, усилилось, и онять падолго начались побъды. Армін, подобно нартіямъ, им'єди свои кризисы, — и эти кризисы привели къ неудачамъ или усибхамъ, въ силу тъхъ же самыхъ законовъ.

Въ началѣ войны, въ 1792 г. генералами были конституціонисты, а министрами—жирондисты; Рошамбо, Лафайетъ, Люкнеръ илохо ладили съ Дюмурье, Серваномъ, Клавьеромъ и Роланомъ. Къ тому же армія выказывала мало горячности; она была разбита. Послѣ 10-го августа генералы-жирондисты Дюмурье, Кюстинъ, Келлерманнъ, Диллонъ заступили мѣсто генераловъ-конституціонистовъ: тогда установилось единство взглядовъ и дѣйствій и взаимное довѣріе между арміей и правительствомъ. Катастрофа 10 августа усилила энергію, сдѣлавъ побѣду необходимою; результатомъ этого былъ планъ аргонскаго похода, побѣды при Вальми, при Жеманиѣ, и вторженіе въ Бельгію. Борьба между Горой и Жирондой, Дюмурье и якобинцами, повлекла за собою несогласіе между арміей и правительствомъ и уничтожила дов'єріе въ войскахъ, которыя потерп'єли внезапныя и многочисленныя неудачи. Вслідь за этимъ совершилась изм'єна Дюмурье, подобно тому, какъ нісколько раньше—б'єгство Лафайета. Посліє событій 31 мая, ниспровергнихъ партію жиронды и упрочившихъ власть комитета общественнаго спасенія, генералы Дюмурье, Кюстинъ, Гушаръ, Диллонъ были замієщены генералами Журданомъ, Гошемъ, Пишегрю, Моро; революціонный пыль былъ возбужденъ съ новою силой грозными міграми комитета. Походъ 1794 г., благодаря этой перемієнь, быль какъ бы повтореніемъ блестящихъ походовъ 1792 г. (аргонскаго и бельгійскаго); стратегическія соображенія Карно не устунали соображеніямъ Дюмурье, а можетъ быть и превзошли ихъ.

Во время этой войны, комитетъ общественнаго спасенія совершаль ужаснъйшія казни. Войска ограничиваются убійствами на полъ сраженія; иначе поступають революціонныя партін. Поставленныя въ насильственное положение, онъ и послъ побъды опасаются новой борьбы, стараются предупредить ее неумолимою жестокостью. Онъ возводять свою собственную безопасность на степень права; въ противникахъ своихъ онъ видятъ враговъ-во время борьбы, заговорщиковъ-по окончаніи ея, и убивають ихъ такимъ образомъ какъ посредствомъ войны, такъ и посредствомъ закона. Всёми этими побужденіями руководствовалась политика комитета общественнаго спасенія — политика мести, террора и самосохраненія. Вотъ правила, которыхъ онъ держался въ отношенін возмутившихся городовъ: "Имя Ліона", сказалъ Барреръ, "должно исчезнуть. Вы назовете ero Ville affranchie (городъ освобожденный), и на развалинахъ его воздвигнете намятникъ, который будеть свидътельствовать о преступлении и о наказании враговъ свободы. Достаточнымъ объясненіемъ его послужить короткая надинсь: Люнг велг войну противг свободы. Люнг больше не существуеть". Для осуществленія этой гнусной и ужасной угрозы, комитеть послаль въ несчастный городъ Колло-д'Ербуа, Фуше и Кутона, которые разстръливали его жителей картечью и разрушали его зданія. Тулонскіе инсургенты потерп'єли почти такую же участь отъ членовъ конвента Барраса и Фрерона. Въ Каенъ, Марселъ и Бордо казни были менте многочисленны и жестоки, потому что степень строгости соразм'врялась съ важностью возстанія; инсургенты этихъ городовъ не входили въ соглашение съ иностранцами.

Въ центръ государства революціонная диктатура поразила всъ враждебныя ей партін, въ лицъ самыхъ лучшихъ представителей ихъ. Въ казняхъ, ею совершенныхъ, замътно было столько же послъдовательности, сколько и безчеловъчности. Осужденіе коро-

левы Марін-Антуанетты было направлено противъ Европы; осужденіе двадцати двухъ-противъ жирондистовъ, мудраго Бальи противъ старыхъ конституціонистовъ, наконецъ, герцога Орлеанскаго-противъ некоторыхъ членовъ Горы, замышлявшихъ будто-бы его возвышеніе. Несчастная вдова Людовика XVI была первая послана на эшафотъ кровавымъ революціоннымъ трибуналомъ. Побъжденные 2-го іюня вскорѣ послѣдовали за нею; она погибла 16 октября, а жирондисты — 31. Ихъ было всего 21: Бриссо, Верньо, Жансоние, Фонфредъ, Дюко. Валазе, Ласурсъ, Силлери, Гардьенъ, Карра, Дюперре, Дюпра, Фоше, Бове, Дюшатель, Менвьелль, Лаказъ, Буало, Легарди, Антибуль и Виже. Семьдесять три депутата, протестовавшихъ противъ ареста жирондистовъ, были также заключены нодъ стражу, но ихъ не посмъли предать казни. Во время судебныхъ преній, знаменитые подсудимые выказывали постоянное, спокойное мужество. Верньо ненадолго возвысиль свой краснорѣчивый голосъ, но совершенно напрасно. Услышавъ смертный приговоръ, Валазе поразилъ себя кинжаломъ, а Ласурсь сказаль судьямь: "Я умираю въ такую минуту, когда народъ потерялъ разсудокъ; вы умрете тогда, когда онъ опомнится". Осужденные шли на казнь со всёмъ стоицизмомъ того времени. Они изли марсельсзу, примъняя ее къ своему положенію:

> Allons, enfants de la patrie, Le jour de gloire est arrivé; Contre nous de la tyrannie Le couteau sanglant est levé... \*).

Другихъ вождей этой партіи почти всёхъ постигла нечальная участь. Салль, Гюаде, Барбару были схвачены въ нещерахъ святаго Емиліона, близъ Бордо, и погибли на эшафотѣ. Петіонъ и Бюзо, послё непродолжительнаго скитальчества, наложили на себя руку; ихъ нашли мертвыми въ полё и на половину съёденными волками. Рабо-Сентъ-Етьеннъ былъ преданъ стариннымъ своимъ другомъ: госножа Роланъ была тоже осуждена на смерть и выказала при этомъ мужество древней римлянки. Ея мужъ, услышавъ объ ея смерти, вышелъ изъ своего убѣжища, и убилъ себя на большой дорогѣ. Кондорсе, вскорѣ послѣ 2-го іюня лишенный покровительства законовъ, былъ схваченъ въ то время, когда снасался отъ своихъ налачей, и отравился, чтобы избѣгиуть казни. Луве, Кервелеганъ, Ланжюние, Генрихъ Ларивьеръ,

<sup>\*)</sup> Идемъ, сины отечества, наступиль день слави; противъ насъ поднятъ провавий ножъ тиранийи.

Лесажъ, Ларевельеръ-Лено были единственными, выждавшими въ безопасныхъ убъжищахъ окончанія этой эпохи ужаса и крови.

Между тъмъ образовалось революціонное правительство; 10-го октября оно было провозглашено конвентомъ. До 31-го мая власти, собственно говоря, не было нигдъ, -- ни въ министерствъ, ни въ думъ, ни въ конвентъ. Между тъмъ, при такомъ крайнемъ положеніи, при необходимости единства и быстроты действій, сосредоточение власти было неизбъжно. Собрание, имъя въ рукахъ своихъ центральную и наиболъе обширную власть, естественно должно было захватить диктатуру въ свои руки; во главъ ея встала господствующая партія, а среди этой партіи — нъсколько отдъльныхъ лицъ. Комитетъ общественнаго спасенія, созданный 6-го апръля, и какъ видно изъ самаго имени его, созданный съ тою цёлью, чтобы мёрами чрезвычайными и не терпящими отлагательства способствовать защит'в революціи, быль готовою рамкою для правительства. Образованный во время распрей между Горою и Жирондою, онъ до 31-го мая былъ составленъ изъ нейтральныхъ членовъ конвента; при первомъ же возобновлении его пость 31-го мая въ составъ его вошли крайніе монтаньяры. Барреръ остался въ немъ, но Робеспьеръ былъ избранъ его членомъ, и установиль въ немъ господство своей партіи черезъ посредство Сенъ-Жюста, Кутона, Колло-д'Эрбу и Бильо-Варенна. Онъ лишиль всякаго вліянія немногихъ дантонистовъ, находившихся еще въ немъ -Геро-де-Сешелля, Роберта Ленде, -привлекъ на свою сторону Баррера, и упрочилъ свое преобладание, принявъ на себя наблюдение за народнымъ духомъ и полиціей. Его товарищи раздълили между собою обязанности. Сенъ-Жюстъ долженъ быль надзирать за партіями и доносить на нихъ, Кутонъ-предлагать сильныя міры, которыя требовали смягченія въ формі: Вильо-Варенну и Колло д'Эрбуа предоставлено было руководить коммисарами, посланными въ департаменты; Карно занимался войною, Камбонъ-финансами, оба Пріёра и нѣкоторые другіевнутренними и административными дълами; Барреръ былъ ежедневнымъ ораторомъ и всегда готовымъ панегиристомъ диктаторскаго комитета. Ниже комитета общественнаго спасенія, какъ бы помощникомъ его въ подробностяхъ революціонной администрацін и для мёръ второстененной важности, былъ поставленъ комитетъ общественной безопасности, организованный въ такомъ же духъ. какъ и первый, и составленный подобно ему, изъдвънадцати членовъ. Они избирались на три мъсяца съ правомъ быть выбранными вновь, и на самомъ дълъ постоянно сохранили за соболо свои обязаниести. Въ рукахъ этихъ-то людей находилась вся революціонная сила. Предлагая установить децемвирную власть виредь до заключенія мира, Сенъ-Жюстъ не скрыль ни побужденій, ни цёли этой диктатуры. "Вамъ нечего болже беречь враговъ новаго порядка вещей", сказаль онъ; "свобода, во что бы-то ни стало, должна остаться побъдительницей. При настоящихъ обстоятельствахъ, не можетъ быть установлена конституція; она сдёлалась бы гарантіей для посягательствъ на свободу, потому что не могла бы отражать ихъ насиліемъ, необходимымъ для подавленія ихъ. Положеніе правительства, теперь существующаго, также слишкомъ затруднительно. Вы слишкомъ далеки отъ всёхъ покушеній, которымъ подвергается свобода; нужно, чтобы мечъ закона вездъ дъйствовалъ быстро и чтобы ваша рука была повсюду"! Такимъ образомъ была создана эта ужасная сила, уничтожившая сначала враговъ Горы, потомъ Гору и думу, и окончивная тъмъ, что погубила самоё себя. Комитетъ располагалъ встмъ отъ имени конвента, служившаго ему орудіемъ. Онъ назначаль и отрѣшаль генераловъ, министровъ, коммисаровъ, посылаемыхъ въ провинцін изъ среды конвента, судей и присяжныхъ; онъ поражалъ партіи, онъ брадъ на себя иниціативу всёхъ мёръ. Чрезъ посредство его коммисаровъ, войска и генералы находились въ зависимости отъ него, и онъ самовластно распоряжался въ департаментахъ: съ помощью закона противъ подозр'вваемыхъ онъ располагалъ личной свободой, съ помощью революціоннаго трибунала-жизнью всёхъ гражданъ, посредствомъ чрезвычайныхъ сборовъ и обязательной таксы на хлъбъ-состояніемъ каждаго. Устрашенный конвентъ обвинялъ но его усмотрѣнію своихъ собственныхъ членовъ. Наконецъ, его диктатура имъла поддержку въ массъ, которая разсуждала въ клубахъ, управляла въ революціонныхъ комитетахъ, получала ежедневную плату за свое содъйствіе, и пищу-посредствомъ тахітит. Она стояла за это ужасное правленіе, которое возбуждало ея страсти, преувеличивало въ ея глазахъ значеніе ея, давало ей первое мъсто въ государствъ и, казалось, дъйствовало только для нея.

Нововводители, отчужденные войною и своими законами отъ всёхъ государствъ и всякаго образа правленія, хотёли еще болёе отдёлиться отъ нихъ. ('овершивъ безпримёрную революцію, они ввели для нея новое лётосчисленіе: они измёнили раздёленія года, переименовали мёсяцы и дни, замёнили христіанскій календарь республиканскимъ, недёлю — декадой, и пазначили днемъ отдыха не воскресенье, а каждый десятый день. Новая эра началась съ 22-го сентября 1792 года, дня основанія республики. Всёхъ мёсяцевъ было двёнадцать и каждый изъ нихъ имёлъ тридцать дней.

Они начинались съ 22-го сентября и шли въ слъдующемъ порядкъ: Вандемьеръ, Брюмеръ, Фримеръ—для осени; Нивозъ, Плювіозь, Вантозъ — для зимы; Жерминаль, Флореаль, Преріаль—для весны; Мессидоръ, Термидоръ, Фрюктидоръ—для лѣта. Въ каждомъ мѣсяцѣ было три декады, въ каждой декадѣ десять дней; каждый день получалъ свое название отъ своего мъста въ декадъ; они назывались: примиди, дюоди, триди, квартиди, квинтиди, секстиди, сентиди, октиди, нониди и декади. Къ концу года были отнесены нять дополнительных дней, довершавших его целость; они получили название санъ-кюлотидовъ и были посвящены первыйпразднеству Генія, второй-Труда, третій-Дійствій, четвертый-Вознагражденій, и пятый — Общественнаго Мивнія. Конституція 1793 г. привела къ республиканскому календарю, республиканскій календарь — къ уничтоженію христіанскихъ обрядовъ. Мы скоро увидимъ думу и комитетъ общественнаго спасенія, предлагающихъ каждый свою религію: дума-поклоненіе Разуму, Комитетъ общественнаго спасенія-поклоненіе Верховному Существу. Но сперва надо отдать отчетъ въ новой междоусобной борьбъ самихъ винов-

никовъ катастрофы 31-го мая.

Дума и Гора произвели эту революцію противъ Жиронды, а воспользовался ею одинъ только комитетъ. Въ продолжение пяти мъсяцевъ, съ іюня до поября, комитетъ, принявъ вст мъры къ защить государства, естественно сдълался главной силой реснублики. Теперь, считая борьбу оконченною, дума начала стремиться къ преобладацію надъ комитетомъ, а Гора въ свою очередь онасалась его господства надъ собою. Партія думы была крайнимъ выраженіемъ революціи. Цёль ея была прямо противоположна той, которую поставиль себѣ комитеть общественнаго спасенія; она хотела вмёсто диктатуры конвента ввести самую крайнюю мёстную демократію, вмъсто религін-самое грубое невъріе. Политическая анархія и атензмъ-таковы были символы этой партін и средства, которыми она старалась утвердить свое господство. Революція была результатомъ различныхъ системъ, которыя волновали въкъ, давшій ей начало. Въ продолженіе кризиса во Франціи, ультрамонтанскій католицизмъ воплотился въ непокорномъ духовенствъ, янсенизмъ-въ духовенствъ, подчинившемся конституціи: философскій дензмъ выразился въ поклоненіи Верховному Существу. установленномъ комитетомъ общественнаго спасенія: матеріализмъ друзей Гольбаха-въ поклонении Разуму и Природъ, установленномъ думой. Тоже самое можно сказать и о политическихъ миъніяхъ, начиная съ приверженцевъ абсолютной королевской власти до безграничной демократін парижской думы. Партія думы потеряла, въ лицъ Марата, свою главную поддержку и настоящаго вождя своего; комитеть общественнаго спасенія сохраниль своего вождя--Робеспьера. Во главъ муниципальной партін стояли люди, пользовавшіеся огромной популярностью въ низшихъ классахъ. Шометть и его помощникъ Геберъ были ел политическими предводителями; Ронсенъ, начальствовавшій надъ революціонной арміей-ея генераломъ; атенстъ Анахарсисъ Клоотцъ-его апостоломъ. Она опиралась въ городскихъ округахъ, на революціонные комитеты, въ составъ которыхъ входило множество малонзвъстныхъ иностранцевъ — будто бы агентовъ Англіи, посланныхъ съ цълью погубить республику, доведя ее до анархін. Клубъ Кордельеровъ былъ составленъ исключительно изъ приверженцевъ думы. Старые Кордельеры Дантона, такъ много способствовавшие перевороту 10-го августа и образовавшіе думу того времени, заняли мъста въ правительствъ и конвентъ; въ клубъ ихъ замънили члены, которыхъ они съ презрѣніемъ называли патріотами третьяю

призыви.

Партія Гебера, которая черезъ посредство его газеты, "Père Duchêne", распространяла въ народъ неблагопристойность языка, низкія и жестокія чувства, и которая, не ограничиваясь казнями, еще осмънвала свои жертвы, -- эта партія дълала ужасающіе успъхи. Она принудила парижскаго епископа и его викаріевъ отречься отъ христіанства въ присутствін конвента, а конвентъ-издать указъ о томъ, что католическая въра должна быть замънена поклоненіемъ Разуму. Церкви были закрыты или превращены въ храмы Разума, и во всъхъ городахъ происходили празднества, бывшія скандалезными сценами атензма. Комитетъ общественнаго спасенія быль устрашень этою ультра-революціонною властью, и приготовился остановить и уничтожить ее. Робеспьеръ вскоръ напалъ на нее съ трибуны конвента (15-го фримера 2-го года-5-го декабря 1793 г.). "Граждане-представители, народа" сказалъ онъ, "короли, соединившіеся противъ республики, ведуть войну съ нами съ помощію войскъ или посредствомъ интригь; но мы противопоставимъ ихъ войскамъ болбе храбрую армію, ихъ интригамъ-бдительность и ужасъ національнаго правосудія. Но они пользуются всякимъ удобнымъ случаемъ, чтобы связать нити своихъ тайныхъ замысловъ, порванныя рукою патріотизма; они обладають искусствомъ обращать орудія свободы противъ самой свободы. Эмиссары нашихъ враговъ стараются тенерь ниспровергнуть республику посредствомъ республиканского духа и возжечь междоусобную войну посредствомъ философін". Здёсь Робесньеръ указаль на связь между ультра-революціонерами думы и вифиними врагами республики.

"Вамъ предстоитъ", сказалъ онъ конвенту, "воспрепятствовать крайностямъ и безумствамъ, совнадающимъ съ планами иностраннаго заговора. Я требую, чтобы вы запретили мъстнымъ властямъ (т. е. думъ) необдуманными мърами приносить пользу нашимъ врагамъ и чтобы никакая вооруженная сила не могла вмъщиваться въ то, что относится къ области религіозныхъ убъжденій". И конвентъ, который, по настоянію думы, незадолго передъ тъмъ одобрилъ публичное отреченіе епискона парижскаго отъ христіанства,—тенерь, согласно съ требованіемъ Робеспьера, издалъ указъ, воспрещавшій всякія насильственныя мъры противъ свободы въроисповъданій.

Комитетъ общественнаго спасенія былъ слишкомъ силенъ, чтобы не восторжествовать надъ думой; но въ тоже время ему приходилось сопротивляться умфренной партіи Горы, которая требовала прекращенія революціоннаго правленія и диктатуры комитетовъ. Революціонное правительство было создано съ тімь, чтобы обуздать партін, диктатура-чтобы побъдить ихъ, а такъ какъ ни въ томъ, ни въ другомъ, по мижнію Дантона и приверженцевъ его, не имълось болже надобности, то они и старались возстановить законный порядокъ и независимость конвента. Они хотъди побороть партію думы, остановить дійствія революціоннаго трибунала, очистить тюрьмы, наполненныя подозреваемыми, ограничить власть комитетовъ или распустить ихъ. Этотъ проектъ милосердія, человъколюбія и законнаго правленія быль составлень Дантономь, Филиппо, Камилломъ Демуленомъ, Фабръ-д'Еглантиномъ, Лакруа, генераломъ Вестерманномъ и всёми друзьями Дантона. Они хотёли, прежде всего, чтобы республика удержала за собою поле сраженія; но побъды, по мивнію ихъ, должны были привести къ водворенію мира.

Эта партія, сдёлавшись умёренною, выпустила власть изъ своихъ рукъ; она отказалась отъ участія въ правленіи или позволила партіи Робесньера удалить себя отъ него. Къ тому же поведеніе Дантона послё 31-го мая было двусмысленно въ глазахъ пламенныхъ патріотовъ. Въ этотъ день онъ дёйствовалъ вяло, а нозже онъ не одобрялъ осужденія двадцати двухъ. Его начали упрекать въ безпорядочной жизни, продажности, переходахъ отъ одной нартіи къ другой, неум'єстной ум'єренности. Чтобы отвратить грозу, онъ удалился па свою родину, въ Арси-на-Об'є, и тамъ, казалось, въ спокойствіи забылъ обо всемъ. Во время его отсутствія партія Гебера сдёлала огромные усп'єхи, такъ что друзья дантона посп'єшно вызвали его въ Парижъ. Онъ вернулся въ началі фримера (въ декабр'є). Тогда Филинно открыто возсталь про-

тивъ способа, которымъ ведена была война въ Вандев; генералъ Вестерманнъ, отличившійся во время этой войны и только что смъненный комитетомъ общественнаго спасенія, поддержаль Филинно, а Камиллъ Демуленъ напечаталъ первые выпуски своего "Vieux Cordelier". Этоть блестящій и восторженный молодой человъв слъдоваль за всъми революціонными движеніями, начиная съ 14-го поля до 31-го мая, одобряя всѣ крайности и насилія ихъ. Запальчивый въ убъжденіяхъ, часто жестокій въ своихъ шуткахъ, онъ былъ однако кротокъ и нъженъ душою. Онъ одобрялъ сначала революціонное правленіе, потому что считалъ его необходимымъ для основанія республики; онъ содійствоваль гибели жиронды, потому что опасался несогласій въ республикъ. Для республики онъ жертвовалъ встмъ, даже своими сомитніями, потребностями сердца, справедливостью и гуманностью: онъ все отдалъ своей нартін, потому что ея интересы совпадали въ его глазахъ съ интересами республики: но теперь онъ не могъ уже болве ни одобрять, ни молчать. Литературныя дарованія его, служившія до тёхъ поръ революцін, были употреблены теперь-ивсколько поздно — противъ тъхъ, вто губилъ революцію, обагряя ее кровью. Въ своемъ журналъ: "Vieux Cordelier" онъ говорилъ о свободъ съ увлекательнымъ красноръчіемъ, о людяхъ-съ язвительнымъ остроуміемъ. Онъ скоро возстановиль противъ себя и фанатиковъ, и диктаторовъ, призывая правительство къ умъренности, милосердію и справедливости. Онъ представиль поразительную картину настоящей тираннін, прикрывъ её именемъ прошедшей. Онъ заимствовалъ свои примъры изъ Тацита. "Въ то время", говориль онь, "слова сдёлались государственными преступленіями: отсюда быль одинь только шагь до преследования за взглядь, за грусть, участіе, вздохи, даже за самое молчаніе. Кремуцій Кордъ назвалъ Брута и Кассія посл'ядними изъ римлянъ: это было признано оскорбленіемъ Величества или поныткой произвести контръреволюцію. Такимъ же преступленіемъ было сочтено и то, что одинъ изъ потомковъ Кассія имълъ у себя портретъ своего прадеда: и то, что Мамеркъ Скавръ написалъ трагедію, содержавшую въ себъ нъсколько стиховъ, которымъ можно было придать двоякое значеніе: и то, что Торквать Силань ділаль большія издержки: н то, что Помпоній въ одной изъ своихъ дачъ далъ убъжище другу Сеяна: и то, что мать консула Фузія Гемина оплакивала печальную кончину своего сына. Преступленіемъ считалась всякая жалоба на несчастныя обстоятельства времени, потому что въ этомъ видъли обвинение противъ правительства. "Необходимо было выказывать радость при кончинъ друга,

близкаго человъка, чтобы самому не погибнуть. Въ царствованіе Нерона родственники умерщвленныхъ имъ ходили воздавать хвалу богамъ. По крайней мъръ нужно было имъть довольный видъ: боялись, чтобы самый страхъ не быль признанъ виною. Все возбуждало сомнёнія въ тиране. Если гражданинь пользуется популярностью, то это соперникъ, который можетъ возбудить междоусобную войну, и, следовательно, человекъ подозрительный. Если же, напротивъ того, кто-нибудь избътаетъ популярности и не оставляетъ своего очага, то и эта уединенная жизнь обращаетъ на него вниманіе и ділаеть его подозрительнымь. Если вы богаты, то грозитъ величайшая опасность, чтобы вы не развратили пародъ своею щедростью: вы подозрительны. Если вы бъдны, то надо за вами наблюдать поближе, потому что всего предпріимчивъе именно тъ, кто ничего не имъетъ: вы подозрительны. Если у васъ мрачный, меланхолическій характеръ, если вы мало заботитесь о вашей наружности, то это значить, что вы огорчены усившнымъ ходомъ общественныхъ дёлъ, — и вы подозрительны. Если гражданинъ проводить время въ весельт и хорошо тстъ, то это оттого, что государь чувствуеть себя дурно, -- достаточный поводъ къ подозрѣнію. Если онъ добродѣтеленъ, строгихъ правовъ, то онъ этимъ самымъ порицаетъ дворъ, и потому подозрителенъ. Подозрителенъ всякій философъ, всякій ораторъ, всякій поэть, если только онь пользуется большей славой, чёмъ правители государства. Подозрителенъ, наконецъ, и вдвойнъ опасенъ своимъ талантомъ тотъ, кто составилъ себъ репутацію на войнъ: отъ него необходимо отдълаться или носкорже удалить его изъ арміи.

Естественная смерть знаменитаго челов ка или просто должностнаго лица сдёлалась такимъ рёдкимъ случаемт, что историки передаютъ его, какъ событіе, на память в ковъ. Смерть столькихъ невинныхъ и почтенныхъ гражданъ казалась еще меньшимъ б кдствіемъ, ч кмъ наглость и скандалезное счастье ихъ убійцъ и доносчиковъ. Особа допосчика была священна и неприкосновенна; не проходило дня, когда бы одинъ изъ нихъ не вступалъ торжественно въ дворецъ казненнаго и не получалъ богатое его наслёдство. В с в они украшали себя славными именами, называли себя Котта, С ципіономъ, Регуломъ, С віемъ, С веромъ. Желая прославиться эффектнымъ дебютомъ, н кто С еренъ зат ялъ обвиненіе въ контръ-революціи противъ своего престар клаго отца, уже изгнаннаго; посл в этого онъ гордо сталъ называть себя Брутомъ. Каковы были обвинители, таковы и судын: трибуналы, хранители жизни и собственности, превратились въ бойни, и все,

что носило название казни и конфискаціи, было въ сущности пи-

чъмъ инымъ, какъ грабежемъ и убійствомъ".

Камиллъ Демуленъ не ограничился нападеніями на революціонное и диктаторское правленіе; онъ требоваль его уничтоженія. Онъ предложиль учрежденіе комитета милосердія, какъ единственное средство окончить революцію и помирить партін. Его журналъ имѣлъ большое вліяніе на общественное миѣніе: онъ возбудиль въ нѣкоторой степени надежду и мужество. Со всѣхъ сторонъ только и спрашивали: Читали ли вы "Vieux Cordelier"? Въ тоже самое время Фабръ-д'Еглантинъ, Лакруа, Бурдонъ убѣждали конвентъ свергнуть съ себя иго комитета; они старались соединить Гору съ правой стороной, чтобы возстановить свободу и могущество собранія. Такъ какъ комитеты были всемогущи, то умѣренная партія пыталась побѣдить ихъ мало-по-малу; этотъ образъ

дъйствій быль вполнъ согласень съ обстоятельствами.

Необходимо было измёнить общественное миёніе, ободрить собраніе, чтобы им'єть поддержку въ нравственной сил'є противъ революціонной, во власти конвента-противъ власти комитетовъ. Монтаньяры-дантонисты пытались отвлечь Робеспьера отъ прочихъ децемвировъ; только Бильо-Варениъ, Колло-д'Эрбуа и Сенъ-Жюсть казались имъ неисправимыми приверженцами системы террора. Барреръ держался ея по слабости, Кутонъ-изъ преданности къ Робеспьеру. Дантонисты надъялись привлечь Робеспьера на сторону умфренности съ помощью его дружбы съ Дантономъ, его любви къ порядку, его строгихъ правиль, его гордости и его публичныхъ увъреній въ добродътели. Онъ отстанвалъ семьдесятъ трехъ депутатовъ жиронды, заключенныхъ въ тюрьму, противъ комитетовъ и якобинцевъ; онъ осмълился напасть на Клоотца и Гебера, какъ на ультра-революціонеровъ, и заставилъ конвентъ провозгласить указомъ существование Верховнаго Существа. Робеспьеръ быль въ это время самою популярною личностью во Францін; онъ былъ какъ бы руководителемъ республики и диктаторомъ общественнаго мнѣнія: привлеченіемъ его на свою сторону дантонисты надъялись одольть комитеты и Думу, не повредивъ этимъ дълу революціи.

По возвращенін своемъ изъ Арси-на-Обѣ, Дантонъ видѣлся съ Робесньеромъ и они, казалось, готовы были дѣйствовать за одно; Робесньеръ даже защищалъ Дантона въ якобинскомъ клубѣ. Прочитавъ нервые нумера "Vieux Cordelier", Робесньеръ одобрилъ ихъ и сдѣлалъ въ нихъ нѣсколько исправленій. Въ тоже самое время онъ высказался отчасти въ пользу принциповъ умѣренной нартіи. Всѣ члены революціоннаго правительства и приверженцы

его взволновались. Бильо-Вареннъ и Сенъ-Жюсть открыто ноддерживали нолитику комитетовъ. Говоря о последнемъ, Демуленъ сказалъ: "Онъ цѣнить себя такъ высоко, что носить свою голову на плечахъ какъ бы святое причастіе". "А я", возразилъ Сенъ-Жюстъ, "заставлю его носить его голову на подобіе св. Дениса \*)". Колло-д'Эрбуа, находившійся въ отсутствін по порученію конвента, вернулся въ Парижъ въ это самое время; онъ покровительствовалъ партін анархистовъ, устрашенной на одну минуту, но ободренной вновь присутствіемъ его. Якобинцы исключили Камилла Демулена изъ своего общества, а Барреръ, отъ имени правительства, напалъ на него въ конвентъ. (амъ Робеспьеръ не быль пощажень: его обвиняли въ умфренности, и въ сборищахъ на улицахъ начинали даже ронтать противъ него. Впрочемъ, такъ какъ онъ имълъ огромное значение, и такъ какъ ни одна сторона не могла ни атаковать, ни побъдить другую безъ его участія, то объ партін заискивали въ немъ. Пользуясь этимъ превосходствомъ, онъ держался между партіями, не принимая ничьей стороны, и старался уничтожить ихъ предводителей одного вследъ за другимъ.

Въ виду этихъ обстоятельствъ, Робеспьеръ хотълъ принести въ жертву Думу и анархистовъ, комитеты — Гору и умъренную партію. Произошло соглашеніе: Робеспьеръ выдалъ комитету Дантона, Демулена и ихъ друзей, а члены комитета въ свою очередь выдали ему Гебера, Клоотца, Шометта, Ронсена и ихъ соучастниковъ. Покровительствуя сначала умъренной партіи, Робеспьеръ приготовилъ этимъ гибель анархистамъ и такимъ образомъ достигъ двухъ цълей, благопріятныхъ для его господства и гордости: онъ разрушилъ опасную партію и избавиль себя отъ революціонной знаменитости, соперничавшей съ его славой. Къ этимъ частнымъ соображеніямъ присоединялась еще одна побудительная причина: забота о спасенін государства. Въ это время всеобщаго ожесточенія противъ республики и не рѣшеннаго еще торжества ея, комитеты не считали возможнымъ примириться съ Европой и внутренними противниками своими; а между тъмъ имъ казалось невозможнымъ продолжать войну безъ диктатуры. Къ тому-же они смотръли на Гебертистовъ какъ на циническую партію, развращающую народъ и содъйствующую анархіи, полезной для иностранцевъ, а на Дантонистовъ-какъ на партію, политическая умърен-

<sup>\*)</sup> Намекъ на католическую легенду о св. Денисѣ, по словамъ которой этотъ святой, будучи обезглавленъ, ходилъ еще нѣсколько времени послѣ того, держа голову подъ мышкой.

ность и частная безправственность которой компрометтировали и безчестили республику. Черезъ носредство Баррера, правительство предложило Собранію продолженіе войны съ большею еще настойчивостью, чёмъ прежде, а Робеспьеръ, нёсколько дней спустя, просилъ конвенть о сохраненіи революціоннаго правительства. Въ якобинскомъ клубѣ Робеспьеръ высказался еще раньше противъ журнала Камилла Демулена, за котораго онъ стоялъ до тёхъ поръ. Вотъ доводы, приведенные Робеспьеромъ противъ возстановленія

законнаго порядка вещей.

"Извит", говориль онь, "вась окружають тираны; внутри страны всё приверженцы тираннін злоумышляють и будуть злоумышляють и будуть злоумышлять до тёхъ поръ, пока не отнимется у пихъ надежда на совершеніе преступленій. Необходимо подавить внутреннихъ и внёшнихъ враговъ республики — или погибнуть вмёстё съ нею. При такомъ положеніи дёлъ, первымъ принципомъ вашей политики должно быть управленіе народомъ посредствомъ разума, а врагами народа—посредствомъ ужаса. Если въ мирное время двигательной пружиной народнаго правленія служитъ добродётель, то въ эпоху революціи двигательной его пружиной должны служить въ одно время и добродётель, и страхъ: добродётель, безъ которой пагубенъ страхъ, — страхъ, безъ котораго безсильна добродётель. Обуздайте враговъ свободы посредствомъ страха,—и вы будете правы, какъ основатели республики. Революціонное правленіе есть деспотизмъ свободы противъ тиранніи".

Въ этой рѣчи Робеспьеръ объявилъ, что какъ партія умѣреннихъ, такъ и нартія ультра-революціонеровъ хотятъ погубить республику. "Онѣ стоятъ", говорилъ онъ, "подъ разными знаменами и идутъ разными путями, но къ одной и той-же цѣли: эта цѣль—разрушеніе народнаго правительства, гибель конвента и торжество тиранніи. Одна изъ этихъ нартій побуждаетъ насъ къ слабости, другая—къ излишествамъ". Робеспьеръ приготовилъ умы къ осужденію обѣихъ партій, и его рѣчь, одобренная безъ преній, была разослана во всѣ народныя общества, ко всѣмъ мѣстнымъ властямъ

и войскамъ.

Посл'є этихъ первыхъ враждебныхъ д'єйствій, Дантонъ, не прерывавній своихъ сношеній съ Робесньеромъ, просиль у него свиданія; они встр'єтились у самого Робесньера, но объясненіе ихъ было холодно и недружелюбно. Дантонъ горячо жаловался, Робесньеръ не хот'єль высказаться прямо и открыто. "Я знаю", говориль Дантонъ, "какъ сильно ненавидитъ меня комитетъ, но я не боюсь этого".— "Вы ошибаетесь", отв'єчаль Робесньеръ: "противъ васъ н'єть никакихъ дурныхъ нам'єреній, но вамъ сл'єдовало бы

объясниться".— "Объясниться! объясниться!" воскликнулъ Дантонъ; "но для этого нужно праводушіе". При этихъ словахъ, лицо Робесньера омрачилось. "Конечно", прибавилъ Дантонъ, "надобно подавить роялистовъ, но мы должны наносить только такіе удары, которые полезны для республики, а не смѣшивать невинныхъ съ виновными".— "А кто сказалъ вамъ", рѣзко возразилъ Робесньеръ, "что погибъ кто-нибудь безвинно?" Дантонъ обратился тогда къ сопровождавшему его другу, и произнесъ съ горькой усмѣшкой: "Что скажешь ты на это? никто не погибъ безвинно!" Послѣ этихъ словъ они разстались; всякая дружба между ними была нарушена.

Нѣсколько дней спустя, Сенъ-Жюстъ, взойдя на трибуну, болѣе открыто, чемъ когда-либо, грозилъ всемъ противникамъ правительства, какъ умъреннымъ, такъ и анархистамъ. "Граждане", сказалъ онъ, "вы основали республику; вы должны принять, поэтому, и всё условія, безъ которыхъ она немыслима-въ противномъ случав народъ погибнетъ подъ развалинами ея. Республика немыслима безъ разрушенія всего враждебнаго ей. Кто тронутъ положениемъ заключенныхъ, тотъ виновенъ противъ республики; виновенъ и тотъ, кто не хочетъ добродътели, и тотъ, кто не хочетъ террора. Чего желаете вы, которые не считаете добродътель необходимою для счастья (анархисты)? Чего желаете вы, которые отвергаете терроръ для укрощенія людей порочныхъ (умъренные)? Чего хотите вы, которые бъгаете на илощади, чтобы дать себя замътить и чтобы говорили про васъ: Видишь-ли ты, вотъ идетъ такой-то (Дантонъ)? Вы погибнете всѣ-вы, которые гоняетесь за успъхомъ; вы, которые принимаете на себя растерянный видъ и выдаете себя за патріотовъ, чтобы иностранцы подкупали васъ или правительство определяло на службу; вы, снисходительные люди, которые хотите спасти преступниковъ; вы, друзья иностранцевъ, которые обращаете мъры строгости противъ защитниковъ свободы! Уже приняты мъры къ задержанію виновныхъ; они окружены со всёхъ сторонъ. Воздадимъ хвалу генію французскаго народа за то, что свобода одержала верхъ надъ однимъ изъ величайшихъ посягательствъ, которыя были замышляемы противъ нея! Раскрытіе этого обширнаго заговора, ужась, который оно распространить и мъры, которыя вамъ будутъ предложены, освободять республику и землю отъ всёхъ злоумышленниковъ". По предложению Сенъ-Жюста, правительству была дана полная власть надъ заговорщиками Думы; конвентъ провозгласилъ господство справедливости и честности. Анархисты не съумъли принять никакихъ мъръ къ своей защитъ; они задернули покрываломъ декларацію правъ человъка въ клубъ кордельеровъ и пытались было произве0

сти возстаніе, но безъ единодушія и энергіи. Народъ остался сно-коень, когда комитеть велёль своему главнокомандующему, Ганріо, схватить Гебера, революціоннаго генерала Ронсена, Анахарсиса Клоотца, оратора человъческаго рода, Монморо, Венсана и др. Ихъ предали суду революціоннаго трибунала, какъ иностранныхъ агентовъ и заговорщиковъ, намъревавшихся подчинить государство власти тирана. Этимъ тираномъ долженъ былъ быть Пашъ, нодъ названіемъ великаго судыи. Какъ только предводители анархистовъ были взяты подъ стражу, смълость оставила ихъ; они защищались и погибли большею частью безъ мужества. Комитетъ общественнаго спасенія распустилъ революціонную армію, уменьшилъ степень власти окружныхъ комитетовъ и принудилъ Думу принести благодарность конвенту за арестъ и казнь заговорщиковъ, ея соччастниковъ.

Дантону пора было защищаться; судьба, постигшая думу, угрожала и ему. Ему совътовали остерегаться и дъйствовать; но послътого, какъ ему не удалось опрокинуть диктатуру, ободривь общественное мижніе и конвентъ черезъ посредство журналистовъ и друзей своихъ монтапьяровъ, на что могъ онъ опереться? Конвентъ склонялся на его сторону, но онъ былъ порабощенъ революціонною властью комитетовъ. Дантонъ, не располагая ни правительствомъ, ни собраніемъ, ни Думой, ни клубами, ожидалъ своей участи, ничего не предпринимая, чтобы отвратить ее.

Друзья умоляли его защищаться. "Я предночитаю", отвъчаль онъ, "быть жертвой, нежели налачемь; къ тому же жизнь моя не стоитъ защиты, а человъчество мит наскучило".—"Члены Комитета ищутъ твоей смерти". — "Если такъ", отвъчалъ онъ, начиная горячиться, "если когда-нибудь... если Бильо... если Робесньеръ... ихъ будутъ ненавидъть, какъ тирановъ; домъ Робеспьера будетъ срытъ до основанія, на его мъстъ будетъ носынана соль и поставленъ нозорный столбъ въ отминеніе злодъйства!.. Но мои друзья скажутъ обо мит, что я былъ добрымъ отцомъ, добрымъ другомъ, хорошимъ гражданиномъ; они меня не забудутъ."— "Ты можень избъжать..."— "Я предночитаю быть жертвой, нежели налачомъ".— "Но въ такомъ случать надо утать!" — "Утхать!" воскликнулъ онъ съ выраженіемъ презртнія и гитва, "да развъ можно унести родину на подошить своей обуви?"

Дантону оставалось только одно средство спасенія; онъ должень быль возвысить свой голось, столь знакомый и могучій, изобличить Робесньера и комитеть и возбудить конвенть противы ихъ тиранніи. Его сильно побуждали къ этому; но онъ зналь, какъ трудно бываеть свергнуть установившееся господство; ему

слишкомъ хорошо были извъстны покорность и страхъ конвента, чтобы онъ могъ разсчитывать на успёхъ этого средства. Онъ выжидаль, надъясь, что враги его не ръшатся преслъдовать его; столь смёлый прежде, онь не предполагаль смёлости въ другихъ. 10-го жерминаля ему объявили, что вопросъ о задержаніи его разсматривается въ комитетъ общественнаго спасенія и еще разъ убъждали его бъжать. Онъ призадумался на минуту, но потомъ отвъчалъ: "Они не посмъютъ!" Ночью домъ его былъ окруженъ и онь быль отправлень въ люксанбургскую тюрьму, вмъстъ съ Камилломъ-Демуленомъ, Филиппо, Лакруа и Вестерманномъ. При входѣ онъ дружески привѣтствовалъ заключенныхъ, которые тѣснились вокругъ него. "Господа", сказалъ онъ, "я надъялся въ скоромъ времени васъ вывести отсюда, но вмёсто того самъ попалъ къ вамъ; не знаю, чъмъ все это кончится теперь". Черезъ часъ онъ былъ посаженъ въ секретное отделеніе, где незадолго передъ тъмъ содержался Геберъ и куда вскоръ долженъ былъ попасть Робесньеръ. Тамъ, предаваясь размышленіямъ и сожалѣніямъ, Дантонъ говорилъ: "Годъ тому назадъ я содъйствовалъ учреждению революціоннаго трибунала, за что и прошу прощенія у Бога и людей; но я не имълъ въ виду сдълать его бичемъ человъчества".

Аресть Дантона возбудиль мрачное безпокойство и всеобщій ропотъ. На другой день въ конвентъ, при открытіи засъданія, депутаты говорили шонотомъ, съ ужасомъ спрашивая другъ друга, какая могла быть причина этого новаго удара, нанесеннаго представителямъ народа. "Граждане", сказалъ Лежандръ, "четыре члена конвента арестованы сегодня ночью: я знаю, что Дантонъ принадлежить къ ихъ числу, -- имена остальныхъ мий неизвистны. По, граждане, я объявляю, что считаю Дантона столько же чистымъ, какъ самого себя, -а между тъмъ онъ въ оковахъ. Опасались, въроятно, чтобы его отвъты не разрушили обвиненій, взведенныхъ на него; я прошу, поэтому, чтобы прежде чтенія доклада объ арестъ, заключенные были вытребованы въ собрание и выслушаны". Это предложение было принято благопріятно и на нъсколько времени ободрило собраніе; н'якоторые члены предложили приступить къ подачѣ голосовъ, но эта готовность вступиться за осужденныхъ продолжалась недолго. Робеспьеръ появился на трибунъ. "Судя по смятенію, давно уже небывалому и господствующему теперь въ собранін", сказалъ онъ, "судя по волненію, произведенному словами Лежандра, легко замътить, что здъсь идетъ дёло о важномъ интересё. Вопросъ заключается въ томъ, кто сегодня одержить верхъ -- нѣсколько человѣкъ или отечество? Мы увидимъ, въ состояніи ли будетъ конвенть разбить мнимый и

давно уже сгнившій идоль, или же этоть идоль вь своемь наденін раздавить и конвенть, и французскій народь". Нѣскольких словь Робеспьера было достаточно для того, чтобы водворить молчаніе, повиновеніе вь собраніи, сдержать друзей Дантона и заставить самого Лежандра взять назадь свое предложеніе. Вслѣдь за тѣмь въ залу вошель ('енъ-Жюсть, въ сопровожденіи другихь членовь комитетовь. Онъ прочель длинный докладь противь арестованных депутатовь, въ которомь обвиняль ихъ мнѣнія, ихъ политическій образь дѣйствій, частиую жизнь, намѣренія, и посредствомь неправдоподобныхъ, но тонкихь сближеній, дѣлаль ихъ соучастниками всѣхъ заговоровь и служителями всѣхъ партій. Собраніе, выслушавь его безъ ронота и какъ бы въ одобрительномъ оцѣпенѣніи, единогласно и среди рукоплесканій рѣшило предать Дантона и его друзей суду революціоннаго трибунала. Каждый старался вышрать время у тиранніи, и, предавая головы

ближнихъ, спасти свою собственную.

Обвиняемые приведены были предъ трибуналъ; они предстали предъ нимъ съ мужественнымъ и высомбрнымъ видомъ. Ръчи ихъ были смълы и выказывали презръніе къ судьямъ, не совстмъ обыкновенное даже въ то время. Дантонъ отвъчалъ президенту Дюма, спросившему его, по принятому порядку, объ его имени, лътахъ и мъстъ жительства: "Имя мое Дантонъ, оно довольно извъстно въ революцін; мий тридцать нять літь. Жилищемъ моимъ скоро будеть ничтожество, имя же мое будеть жить въ Пантеонъ исторіи". Его отвъты, то презрительные, то ръзкіе, холодная и осторожная защита Лакруа, суровость Филиппо, горячность Демулена начинали волновать народъ. Но вскоръ ръшено было прекратить пренія, подъ тъмъ предлогомъ, что подсудимые не выказывали должнаго уваженія къ правосудію; вслёдъ за тёмь ихъ тотчасъ осудили, не выслушивая больше ихъ объясненій. "Насъ приносять въ жертву честолюбію нёскольких подлыхъ разбойниковъ", воскликнулъ Дантонъ: "но они не долго будутъ пользоваться илодомъ своей преступной побъды. Я увлекаю за собою Робеспьера... Робеспьеръ слъдуетъ за мною". Ихъ отправили въ тюрьму, а оттуда на эшафотъ.

Они шли на казнь съ твердостью, обычною въ то время. На улицахъ было выставлено значительное количество войска; конвой, сопровождавшій ихъ, былъ очень силенъ. Толпа, обыкновенно шумная и ободряющая, была молчалива. Камиллъ Демуленъ, сидя уже на роковой телѣгѣ, все еще удивлялся своему осужденію и не могъ понять его. "Вотъ", говорилъ онъ, "награда, назначав-шаяся первому апостолу свободы!" Дантонъ держалъ высоко го-

лову и смотрёль на всёхь спокойнымь и гордымь взглядомь. У подножія эшафота онъ на одну минуту даль волю своимъ чувствамъ. "О моя возлюбленная!" воскликнулъ онъ, "о моя жена, я тебя болъе не увижу!"... Потомъ, остановившись внезаино, онъ прибавилъ: "Дантонъ, не ослабъвай!" Такъ погибли поздніе, но последніе защитники человечности, умеренности, последніе революціонеры, желавшіе согласія между побъдителями и милосердія для побъжденныхъ. Послѣ нихъ наступила эпоха, въ продолжение которой никто не возвышалъ голоса противъ диктатуры и терроризма; отъ одного конца Франціи до другаго, терроръ наносилъ усиленные и безмолвные удары. Жирондисты хотъли предупредить этотъ порядокъ вещей, дантонисты -- остановить его; и тъ, и другіе погибли, а властителямъ пришлось поразить тымь болже жертвъ, чёмь болёе насчитывали они враговъ. На этомъ кровавомъ поприщё возможна только одна остановка-смерть самихъ властителей. Децемвиры, послѣ окончательнаго паденія жирондистовъ, провозгласили господство террора; послъ паденія гебертистовъ они провозгласили справедливость и честность, потому что гебертисты были презрѣнными бунтовщиками; послѣ паденія дантонистовъ провозглашено было господство террора и добродътелей, потому что въ глазахъ побъдителей дантонисты были партіей людей снисходительныхъ и безправственныхъ.

## ГЛАВА ІХ.

## Отъ смерти Дантона, въ апрълъ 1794 г., до 9-го термидора (27 іюля 1794 г.).

Усиленіе террора; причина его.—Системы демократовь; Сенк-Жюсть.—Могущество Робеспьера.—Празднество Верховнаго Существа. — Кутонъ представляеть законъ 22-го преріаля, которымъ преобразовывается революціонный трибуналь; безпорядки, споры, потомъ повиновеніе конвента. — Д'вятельные члены комитетовъ разд'вляются: съ одной стороны Робеспьеръ, Сенъ-Жюстъ и Кутонъ; съ другой — Вильо-Вареннъ, Колло д'Эрбуа, Барреръ и члены комитета общественной безопасности. —Поведеніе Робеспьера; онъ перестаетъ являться въ комитетъ и опирается на якобинцевъ и думу. — 8-е термидора; Робеспьеръ требуетъ возобновленія комитетовъ, но не усп'вваетъ въ этомъ. —Зас'яданіе 9-го термидора; Сенъ-Жюстъ доноситъ на комитеты; Талльенъ прерываетъ его; Бильо-Вареннъ сильно нападаетъ на Робеспьера; всеобщее озлобленіе конвента противъ тріумъности и мужество конвента; онъ лишаетъ инсургентовъ покровительства законовъ. Городскіе кварталы принимаютъ сторону конвента. — Пораженіе и казнь Робеспьера и инсургентовъ.

Впродолженіе четырехъ мѣсяцевъ, слѣдовавшихъ за паденіемъ партіи Дантона, ничто не противилось и не сдерживало власти комитетовъ. Смерть сдѣлалась единственнымъ средствомъ правленія, республика — свидѣтельницей ежедневныхъ и систематическихъ убійствъ. Тогда-то были придуманы такъ называемые тюремные заговоры (т. е. заговоры, въ составленіи которыхъ участвовали, будто бы, арестанты парижскихъ тюремъ); темницы, наполненныя жертвами закона противъ подозрѣваемыхъ, были очищены съ помощью закона 22-го преріаля, который можетъ быть названъ закономъ осужденныхъ — такъ неумолимы были постановленія его. Тогда-то посланные отъ комитета общественнаго спасенія замѣнили собою, въ департаментахъ, коммиссаровъ, посланныхъ отъ Горы. На западѣ свирѣнствовалъ Каррье, покровительствуемый

Бильо; на югъ — Менье, покровительствуемый Кутономъ, на съверъ—Іосифъ Лебонъ, покровительствуемый Робесньеромъ. Уничтожение цълыми массами враговъ демократической диктатуры, примъненное уже однажды въ Ліонъ и Тулонъ, посредствомъ разстръливанія картечью, приняло еще болъе ужасающіе размъры въ Нантъ, гдъ осужденныхъ топили въ ръкъ, — въ Аррасъ, Парижъ

н Оранжъ, гдъ ихъ казнили на эшафотъ.

Этотъ примъръ да научитъ той истинъ, которая, для блага человъчества, должна сдълаться общей, — что въ революціи все зависить отъ перваго отказа и первой борьбы. Для того, чтобы пововведение совершилось миролюбиво, нужно, чтобы оно не было оспариваемо; иначе вспыхиваетъ война и революція распространяется, потому что цёлый народъ приходить въ движеніе, чтобы защитить ее. Когда общество бываетъ такимъ образомъ потрясено до основанія, торжество остается на сторон'є тіххь, кто всего смълъе; мудрые и умъренные реформаторы уступаютъ мъсто реформаторамъ крайнимъ и непреклоннымъ. Дъти борьбы, они хотять держаться ею: одной рукою они борятся для того, чтобы отстоять свое господство, - другою они основывають систему, чтобы его упрочить: они убивають во имя самосохраненія, во имя своей доктрины; добродътель, человъчество, народное благо, все, что есть святого на земль, становится для нихъ предлогомъ, которымъ они оправдывають свои злодейства, защищають свою диктатуру. До тъхъ поръ, пока они не истощатся и не падутъ, всъ гибнуть безъ разбору, -- и противники, и приверженцы реформъ: ураганъ уноситъ и разбиваетъ цълую націю среди бурь революціи. Что сталось въ 1794 г. съ людьми 1789 г.? они также были увлечены въ это великое кораблекрущение. Какъ только одна изъ нартій выступила на поле битвы, за нею послѣдовали всѣ остальныя, н вев, подобно первой, были побъждены и уничтожены, — и конституціонисты, и жирондисты, и монтаньяры, и, наконецъ, сами децемвиры. При каждомъ пораженіи кровопролитіе становилось все сильние и сильние, система тиранній—все болже и болже необузданною. Децемвиры были наиболже безжалостны, потому что они были последними по времени въ этой борьбе.

Комитетъ общественнаго снасенія, угрожаемый Евроной, ненавидимый столькими побъжденными партіями, полагаль, что ослабленіе насильственныхъ мёръ повлечетъ за собоюего гибель; онъ хотёль въ одно и тоже время подавить своихъ враговъ и отдёлаться отъ нихъ. "Только мертвые не возвращаются", говориль Барерръ. "Чёмъ болёе негодныхъ частицъ выдёляетъ изъ себя общественное тёло", говорилъ Колло-д'Эрбуа. "тёмъ оно бываетъ.

здоровъе". Но децемвиры, не предполагавшіе, что ихъ могущество такъ скоротечно, стремились къ основанію демократін, и въ учрежденіяхъ искали гарантіи для того времени, когда можно будетъ положить конецъ казнямъ. Они фанатически въровали въ нъкоторыя общественныя теоріи, нодобно тому, какъ милленаріи англійской революціи (секта, ожидавшая скораго водворенія царства Вожія на землів), съ которыми и можно сравнить ихъ, віврили извъстнымъ религіознымъ идеямъ. Точкой отправленія для однихъ служилъ народъ, для другихъ-Богъ; одни хотвли самаго полнаго политическаго равенства, другіе — равенства евангельскаго; одни стремились къ царству добродътели, другіе-къ царству святыхъ. Человическая натура идеть во всемь и везди до крайнихъ предёловъ, и въ религіозное время производить христіанскихъ демократовъ, въ философское-демократовъ политическихъ. Робеспьеръ и Сенъ-Жюстъ установили иланъ этой демократін и во всёхъ рібчахъ своихъ высказывали главныя основанія ся.: Они хотъли измъ-7 нить нравы, духъ и привычки Франціи; они хотбли сдблать изъ! нея республику по образцу древнихъ. Господство народа, должностныя лица безъ гордости, граждане безъ пороковъ, братскія взаимныя отношенія, поклоненіе добродітели, простота обхожденія, строгость нравовъ-вотъ что надбялись они установить. Любимыя: слова этой секты можно найти во всёхъ рёчахъ докладчиковъ комитета, въ особенности въ ръчахъ Сенъ-Жюста и Робесньера. Свобода и равенство-въ управлении республикой: нераздъльностькакъ ея форма; общественное спасеніе-какъ основаніе для ея защиты и сохраненія; добродьтель-какъ руководящій принципъ ея; Верховное Существо — какъ предметъ поклоненія для нея; братство-для обычныхъ отношеній между гражданами; честностьдля поведенія ихъ: здравый смысло — для умственной ихъ жизни; скромность — для общественной дъятельности ихъ, которую они должны относить ко благу государства, а не къ самимъ себъ: таковъ былъ символъ вёры этой демократін. Фанатизмъ не могъ простираться далже. Изобржтатели этой системы не обращали вниманія на то, была-ли она удобопримѣнима: они считали ее справедливою и естественною, и, располагая властью, хотъли установить ее насильственно. Каждое изъ словъ, приведенныхъ выше, послужило предлогомъ къ осуждению цёлой партін или нёсколькихъ отдёльныхъ лицъ. Роялисты и аристократы были преслъдуемы во имя свободы и равенства: жирондисты — во имя нераздыльности государства; Филиппо, Камиллъ Демуленъ и умъренная партія — во имя общественнаго спасенія; Шометть, Анахарсись Клоотцъ, Геберъ, вся партія анархистовъ и атенстовъ — во имя

добродътели и Верховнаю Существа; Шабо, Базиръ, Фабръ д'Еглантинъ,—во имя честности; Дантонъ—во имя добродътели и скромности. Въ глазахъ фанатиковъ, эти нравственныя преступленія содъйствовали гибели осужденныхъ наравнъ съ заговорами, въ

которыхъ ихъ обвиняли.

Робесньеръ былъ покровителемъ этой секты, которая имъла въ комитетъ еще болъе фанатичнаго ревнителя -- Сенъ-Жюста, котораго называли апокалиптическимъ. Черты лица его были крупны, но правильны, выражение лица энергическое и грустное, взглядъпристальный и проницательный, волосы черные, гладкіе и длинные. Его манеры были холодны, хотя душа и была пламенная. Простой и строгій въ своихъ привычкахъ, нравоучительный въ рѣчахъ своихъ, онъ непоколебимо шелъ къ осуществленію своей системы. Едва двадцати пяти лътъ отъ роду, онъ являлся уже самымъ смѣлымъ изъ децемвировъ, потому что былъ наиболѣе убъжденнымъ изъ нихъ. Страстно преданный республикъ, онъ быль неутомимь въ комитетахъ, неустрашимь во время исполнепія своихъ порученій при войскъ, которому онъ подавалъ примъръ мужества, раздъляя вев походы и опасности солдатъ. Его пристрастіе къ массъ не заставляло его угождать ея склонностямъ, и вмъсто того, чтобы принять, какъ Геберъ, языкъ ея и одежду, онъ хотълъ доставить ей довольство, внушить серьезность и достоинство. Но его политика дълала его еще болъе опаснымъ, нежели демократическія его върованія. Онъ имъль много смълости, уладнокровія, такта и твердости. Мало склонный къ состраданію, онъ возводилъ мъры общественнаго спасенія, предлагаемыя имъ, на степень формулъ, и немедленно приводилъ ихъ въ исполнение. Побъда-ли, казнь, диктатура, - что только казалось ему нужнымъ, того онъ и требовалъ тотчасъ-же. Въ противоположность Робесшьеру, онъ быль человѣкомъ дѣйствія; Понимая, какую пользу онъ можетъ извлечь изъ Сенъ-Жюста, Робеспьеръ съ самаго начала старался склонить его на свою сторону въ Конвентъ; Сенъ-Жюстъ въ свою очередь, былъ привлеченъ къ Робеспьеру его репутаціей неподкупности, его строгою жизнью и сходствомъ идей и убъжденій.

Легко понять, какъ ужасно должно было быть ихъ сообщество, при популярности, завистливыхъ и властолюбивыхъ страстяхъ одного изъ нихъ и непреклонномъ характеръ и систематическихъ взглядахъ другого. Кутонъ присоединился къ нимъ; онъ былъ лично преданъ Робеспьеру. Хотя лицо его и было кротко, а тъло на половину парализовано, но фанатизмъ его не зналъ состраданія. Они составили въ комитетъ тріумвиратъ, который хотълъ

захватить всю власть въ свои руки. Это честолюбіе удалило отъ нихъ прочихъ членовъ комитета, и кончило тѣмъ, что погубило ихъ. Пока, однако, тріумвиратъ самовластно управлялъ конвентомъ и даже самимъ комитетомъ. Когда хотѣли устрашить Собраніе, то Сенъ-Жюстъ принималъ на себя роль докладчика; для того, чтобы застать его врасплохъ, посылали Кутона. Если-же слышался ропотъ или высказывалась нерѣшимость, то появлялся Робеспьеръ и однимъ словомъ водворялъ молчаніе и наводилъ

ужасъ.

Въ продолжение первыхъ двухъ мѣсяцевъ послѣ наденія думы и партіи Дантона, децемвиры, жившіе еще въ согласіи между собою, старались утвердить свое господство. Ихъ коммиссары охраняли порядокъ въ департаментахъ, а войска республики одерживали побѣды на всѣхъ границахъ. Комитеты воспользовались этой минутой безопасности и согласія, чтобы положить начало нѣкоторымъ новымъ обычаямъ и учрежденіямъ. Не слѣдуетъ забывать, что въ революціи двигателями людей являются двѣ склонности: преданность идеямъ и жажда господства. Сначала члены комитета стремились дружно къ торжеству своихъ демократическихъ идей; затѣмъ они вступили въ борьбу за обладаніе властью.

Бильо-Вареннъ предложилъ теорію народнаго правительства и средства всегда держать армію въ подчиненіи у націи. Робеспьеръ произнесъ ръчь о нравственныхъ идеяхъ и торжествахъ, приличныхъ республикъ; по его настоянію декадные праздники были посвящены Верховному Существу, Истинъ, Справедливости, Скромности, Дружбъ, Воздержности, Искренности, Славъ, Безсмертію, Несчастію и пр., наконецъ-всёмъ правственнымъ и республиканскимъ добродътелямъ. Такимъ образомъ онъ приготовилъ общественное мижніе въ установленію новаго поклоненія — Верховному Существу. Барреръ представилъ докладъ объ искорененіи нищенства и о помощи, которую должна оказывать республика неимущимъ гражданамъ. Всъ эти доклады, по желанио демократовъ, были обращены въ указы. Барреръ, ръчи котораго въ конвентъ обыкновенно были направлены къ тому, чтобы скрыть отъ него его порабощение, былъ самымъ гибкимъ орудиемъ комитета; онъ стоялъ за систему террора не изъ фанатизма и не изъ жестокости. Онъ былъ кроткаго нрава, безупречной жизни и довольно умъренныхъ мнъній. Но онъ поддавался вліянію страха н, бывъ конституціоннымъ роялистомъ до 10-го августа, уміреннымъ республиканцемъ до 31-го мая, сдълался панегеристомъ и соучастникомъ тираннін децемвировъ. Изъ этого видно, что въ

революціи не слідуеть быть дійствующимь лицомь, когда чувствуень вь себі педостатокь твердой воли. Умь, предоставленный самому себі, не можеть быть непоколебимь; онъ слишкомь податливь, онъ пайдеть оправданіе и тому, что его отталкиваеть и ужасаеть; онъ не умість остановиться кстати, въ такое время, когда постоянно надо быть готовымь къ смерти, когда дійствовать надо только до тіхь поръ, пока это нозволяють убіжденія.

Робеспьеръ, считавшійся основателемъ этой правственной демократін, достигь въ то время высшей степени вліянія и могущества. Онъ сдълался предметомъ общей лести своей партіи: онъ быль великими человнькоми республики. Только и говорили, что объ его добродътели, геніи, красноржчіи. Два обстоятельства способствовали усиленію его значенія. З-го преріаля, какой то мало извъстный, но неустрашимый человъкъ, именемъ Ладмираль, хотъль освободить Францію отъ Робесньера и Колло д'Эрбуа. Прождавъ Робеспьера напрасно цёлый день, онъ рёшился въ тотъ же вечеръ поразить Колло. Онъ выстрълиль въ него два раза, но промахнулся. На следующій день молодая девушка, по имени Цецилія Рено, явилась къ Робеспьеру и настоятельно требовала свиданія съ нимъ; но такъ какъ его не было дома, а она всетаки настаивала на томъ, чтобы быть допущенной къ нему, то ее и задержали. Она имъла при себъ маленькій пакеть и два ножа. "Что побудило васъ придти къ Робеспьеру", спрашивали ее. - "Я хотъла говорить съ нимъ. - О какомъ дълъ? - Это зависить отъ того, какимъ бы я нашла его. — Знаете ли вы гражданина Робеспьера?-- Ивтъ, потому-то я и старалась узнать его; я пришла къ нему, чтобы видъть, какъ выглядить тиранъ. - Что намъревались вы дёлать съ вашими двумя ножами? - Ничего, я никому не хотъла причинить никакого зла.—А вашъ пакетъ?—Въ немъ было бълье, которое я думала перемънить тамъ, куда меня отправятъ.— Куда же васъ отправять?-Въ тюрьму, а оттуда на гильотину". Несчастная молодая дівушка предугадала свою участь; все ея семейство погибло вмѣстѣ съ нею.

Робеспьеру, между тёмъ, были приносимы выраженія самой упоительной лести. Въ клуб'є якобинцевъ и въ конвент'є, его спасеніе приписывали доброму генію республики и Верховному Существу, бытіе котораго было провозглашено, по настоянію Робеспьера, указомъ 18-го флореаля. На всемъ протяженіи Франціи празднованіе новой религін было назначено на 20-е преріаля. 16-го числа Робеспьеръ быль единодушно избранъ президентомъ конвента, для того, чтобы онъ могъ исполнить роль первосвященника на этомъ празднеств'є. Онъ явился на церемонію, во главъ собранія, сълицомъ, сіяющимъ довъріемъ и радостью, — чувствами, вообще несвойственными ему. Онъ шелъ впереди, въ пятнадцати шагахъ отъ своихъ товарищей, одинъ, въ блестящемъ одъяніи, держа въ рукъ цвъты и колосья и обращая на себя всеобщее вниманіе. Каждый, въ этотъ день, ожидалъ чего-нибудь; непріятели Робеспьера — понытокъ насильственнаго присвоенія власти, преслъдуемыя партіи — болъе кроткаго правленія. Ожиданія эти были обмануты. Робеспьеръ произнесъ къ народу ръчь какъ бы въ качествъ верховнаго жреца, и вмъсто указанія на лучшую будущность, окончилъ ее слъдующими, мало утъпительными словами: "Граждане, предадимся сегодня восторгамъ чистой радости! Завтра мы опять будемъ бороться съ

пороками и тиранами".

Два дня спустя, 22-го преріаля, Кутонъ представиль конвенту проекть новаго закона. Революціонный трибуналь покорно наносиль удары вевмъ темъ, на которыхъ ему указывали: роялисты, конституціонисты. жирондисты, анархисты, монтаньяры—вев одинаково были посылаемы на смерть. Но онъ дъйствовалъ еще не такъ быстро, какъ этого желали систематические истребители, хотъвшіе во что бы то ни стало и какъ можно скорже отделаться отъ заключенныхъ. До тёхъ поръ соблюдались еще нёкоторыя охранительныя формы; онв были уничтожены. "Всякая медлительность", говориль Кутонь, "есть уже преступление, всякая снисходительная формальность—опасность для общества; отсрочкою для казни враговъ отечества должно быть только время, необходимое для удостовъренія въ самоличности ихъ". Обвиненные прежде имъли защитниковъ; теперь они были лишены всякой защиты. Оклеветанными патріотами — сказано въ докладъ Кутона — законг даетг въ защитники патріотических присяжныхг; онг отказываеть во нихо заговорщикамь. До сихъ поръ каждый обвиненный быль судимь отдъльно отъ другихъ; теперь ихъ стали судить цълыми массами. Прежде была иъкоторая точность въ опредълени даже революціонныхъ преступленій; теперь преступниками были объявлены вст враги народа, а врагами народа-вст старающіеся уничтожить свободу силою или хитростью. До сихъ поръ основапіемъ рѣшеній для присяжныхъ служилъ законъ: теперь они должны были руководствоваться только своею совъстью. Одного трибунала, Фукье-Тенвилля (публичнаго обвинителя) и нѣсколькихъ присяжныхъ недостаточно было для возраставшаго числа жертвъ, объщаемыхъ новымъ закономъ; трибуналъ былъ раздъленъ на четыре отдъленія, увеличено было число судей и присяжныхъ, а публичному обвинителю даны были четыре помощника. Наконецъ, члены конвента могли, до сихъ поръ, быть преданы суду только

по указу самого конвента; законъ 22-го преріаля быль составлень такимь образомь, что для преданія ихъ суду достаточно было распоряженія комитетовь. Законъ противъ подозрѣваемыхъ при-

вель къ закону 22-го преріаля.

Едва Кутонъ усиблъ окончить свой докладъ, какъ въ собраніи послышался ронотъ удивленія и боязни. "Если этотъ законъ пройдеть", воскликнуль Рюамь, "намъ остается только застрълиться. Я требую отсрочки". Это требование было поддержано всеми, но Робеспьеръ взошелъ на трибуну. "Давно уже", сказалъ онъ, "національный конвентъ обсуждаетъ и издаетъ законы безъ замедленія, потому что онъ давно уже не подчиненъ владычеству партій. Я прошу, чтобы конвенть, не обращая вниманія на требованіе отсрочки, обсуждаль предложенный ему проекть закона, если встрътится надобность, хоть до восьми часовъ вечера". Тотчасъ же начались пренія и въ тридцать минуть, нослі вторичнаго чтенія. законъ былъ принятъ. Но на следующій день несколько членовъ, - болбе устрашенныхъ закономъ, нежели комитетомъ, возвратились ко вчерашнему вопросу. Монтаньяры, друзья Дантона, боявшіеся въ особенности того постановленія, которое предавало денутатовъ на произволъ децемвировъ, предложили конвенту оградить безонасность своихъ членовъ. Бурдонъ (изъ денартамента Уазы) нервый началь говорить съ этою цёлью; онъ быль поддержань другими. Мерленъ предложилъ ловкую оговорку въ закону, возстановлявшую прежнее охранительное право депутатовъ, -и эта оговорка была принята собраніемъ. Мало по малу сделаны были некоторыя другія возраженія противъ закона, смёлость монтаньяровъ возрасла, и пренія сділались очень одушевленными. Кутонъ напаль на монтаньяровъ. "Пусть знаютъ", отвъчаль ему Бурдонъ, "нусть знають члены комитета, что если они патріоты, то и мы тоже! Пускай они знають, что я не стану отвѣчать язвительно на упреки, которые они мий делають! Я уважаю Кутона, я уважаю комитеть, но уважаю также и непоколебимую Гору, спасительницу свободы!" Робеспьеръ, удивленный непривычнымъ сопротивлениемъ, бросился на трибуну. "Конвентъ", сказалъ онъ, "Гора, комитетъэто все одно и тоже! Всякій представитель народа, искренно любящій свободу, всякій, готовый умереть за отчизну, принадлежить къ Горъ! Допустить, чтобы нъкоторые интриганы, презрънные лицемъры, могли увлечь за собою часть Горы и сдълаться предводителями партін, значило бы оскорбить отечество, нанести смертельный ударъ народу!"- "Никогда", сказалъ Бурдонъ, "не имълъ я намбренія сдёлаться предводителемъ нартін".- "Это было бы" продолжаль Робеспьеръ, "крайнею степенью позора, если бы пъкоторые изъ нашихъ товарищей, клеветою введенные въ заблужденіе на счетъ нашихъ наміреній и ціли нашихъ трудовъ"... "Я требую доказательствъ тому, что сказано", прерваль его Бурдонъ: "довольно ясно дано замітить, что я злодій",—"Я не называль Бурдона. Горе тому, кто самь себя называетъ! Да, Гора чиста, она величественна, и интриганы не принадлежатъ къ ней!"—"Назовите ихъ".—"Я это сділаю, когда представится надобность". Угрозы, повелительный тонъ Робеспьера, поддержка прочихъ децемвировъ, страхъ, сообщавшійся отъ одного къ другому, заставиль всіхъ замолкнуть. Оговорка, предложенная Мерленомъ, была отмінена, какъ оскорбительная для комитета общественнаго спасенія, и законъ былъ принять безъ изміненій. Съ этихъ-то поръ начались казни въ огромныхъ размірахъ; каждый день до пятидесяти человікъ были посылаемы на гильотину. Этотъ терроръ по преимуществу, терроръ среди террора, про-

должался около двухъ мъсяцевъ.

Но конець этой системы приближался. Преріальскія засъданія положили конецъ единодушию членовъ комитетовъ. Съ ижкоторыхъ поръ между ними происходили глухія распри. Они дійствовали за одно до тъхъ поръ, пока имъ приходилось бороться вмъстъ противъ общихъ враговъ; положение дёлъ изменилось, когда они одни остались на аренъ, съ привычкою къ борьбъ и жаждою господства. Къ тому же ихъ мибнія были не во всемъ согласны одно съ другимъ; демократическая партія раздёлилась вследствіе паденія прежней городской думы; Бильо-Вареннъ, Колло-д'Эрбуа и главные члены комитета общественной безопасности-Вадье, Амаръ, Вуланъ-были приверженцами этой ниспровергнутой партін и предпочитали поклоненію Верховному Существу поклоненіе Разуму. Ихъ также мучила зависть къ славъ Робесньера и безпокоило его могущество; Робеспьеръ, въ свою очередь, былъ раздраженъ ихъ тайнымъ недоброжелательствомъ и препятствіями, которыя они противопоставляли его волъ. Онъ задумалъ въ это время уничтожить наиболже предпримчивыхъ членовъ Горы-Талльена, Бурдона, Лежандра, Фрерона, Ровера и др., а также и своихъ соперниковъ въ комитетъ.

Робеспьеръ располагалъ чрезвычайною силой; низшій классъ народа, въ глазахъ котораго онъ олицетворяль революцію, поддерживалъ его какъ представителя своихъ идей и интересовъ; вооруженная сила Парижа, подъ начальствомъ Ганріо, была въ его распоряженіи. Онъ владычествовалъ въ клубъ якобинцевъ, который онъ составлялъ и очищалъ по своему произволу; всѣ важныя мъста были заняты его креатурами; онъ самъ образовалъ ре-

волюціонный трибуналь и новую думу, замінивь генераль-прокурора Шометта національнымъ агентомъ Пеяномъ и мэра Пашамэромъ Флёріо. Но какую имѣлъ онъ цѣль, раздавая самыя вліятельныя должности новымъ лицамъ и отдёляясь отъ комитетовъ? стремился-ли онъ къ диктатуръ? или же онъ хотълъ погубить безнравственных монтаньяровъ, уцълъвшихъ еще въ конвентъ, и мятежникова, засъдавшихъ еще въ комитетъ, только для того, чтобы осуществить свой планъ добродътельной демократіи? Всъ партін потеряли своихъ предводителей: Жиронда-въ лицъ двадцати двухг, дума-въ лицъ Гебера, Шометта и Ронсена; Гора-въ лиць Дантона, Шабо, Лакруа, Камилла Демулена. Но, уничтожая предводителей, Робесньеръ заботливо покровительствовалъ массъ. Онъ защищалъ заключенныхъ денутатовъ жиронды и умъренной партін (числомъ 73) противъ доносовъ якобинцевъ и ненависти комитетовъ; онъ всталъ во главъ новой думы; сопротивленія своимъ планамъ, каковы-бы они ни были, онъ могъ ожидать только со стороны небольного числа монтаньяровъ и со стороны комитетовъ. Противъ этого-то двойнаго препятствія н были направлены его усилія, въ последнія минуты его деятельности. Весьма вфроятно, что идея республики сливалась для него съ идеей его собственной власти, и что онъ думалъ основать какъ ту, такъ и другую на развалинахъ нартій.

Комитеты боролись съ Робеспьеромъ по своему. Они глухо готовили его паденіе, обвиняя его въ тираннін; они указывали на установление его религи, какъ на предзнаменование насильственнаго присвоенія имъ верховной власти; они напоминали объ его высоком врной осанк въ день 20-го преріаля, о разстоянін, въ которомъ онъ держалъ себя даже относительно національнаго конвента. Въ частныхъ разговорахъ они называли его Пизистратомъ, и это имя переходило изъ устъ въ уста. Обстоятельство, которое было бы ничтожнымъ во всякое другое время, позволило имъ напасть на него косвеннымъ образомъ. Пожилая женщина. но имени Катерина Тео, играла роль пророчицы, въ темномъ убъжищъ, среди нъсколькихъ мистическихъ сектаторовъ; ее звали божіей матерыю; она возв'ящала скорое принествіе мессін-возстановителя. Вибств съ нею дъйствовалъ старый товарищъ Робесньера по учредительному собранію, картезіанецъ домъ-Жерль, получившій отъ самого Робеспьера аттестать въ патріотизмъ. Комитеты, раскрывъ тайны божеей матери и ея предсказанія, заподозрили Робеспьера — или только притворились, что подозръвають его-въ пользованіи этимъ средствомъ для привлеченія къ себъ фанатиковъ и для приготовленія умовъ къ возвышенію сво-

ему. Они перемънили имя старухи Théot въ Théos, что значить Вогъ, а въ мессіи, пришествіе котораго она возвъщала, довольно ловко указали Робеспьера. На стараго Вадье возложенъ былъ, отъ имени комитета общественной безопасности, докладъ противъ новой секты. Вадье быль тщеславень и мелочень: онъ донесь на посвященныхъ въ новыя таинства, сдёлаль эту религію предметомъ посмъянія, замъшаль въ дъло Робеспьера, не называя его, и настояль на задержаніи фанатиковь. Робеспьеръ хот'єль спасти ихъ. Образъ дъйствій комитета общественной безопасности сильно раздражилъ его; въ клубъ якобинцевъ онъ отозвался о ръчи Вадье презрительно и гнѣвно. Онъ встрѣтилъ новыя препятствія со стороны комитета общественнаго спасенія, отказавшагося преследовать тёхъ, на которыхъ ему указывалъ Робеспьеръ. Съ этихъ поръ онъ пересталъ являться въ комитетъ и только изръдка присутствоваль въ заседаніяхь конвента. Но онъ аккуратно посёщаль засъданія якобинцевъ. Съ трибуны этого клуба онъ надъядся сокрушить своихъ враговъ, какъ это ему всегда до тъхъ поръ

удавалось.

Обыкновенно грустный, подозрительный, боязливый, Робеспьеръ сдълался еще болъе мрачнымъ и недовърчивымъ. Онъ выходиль изъ дому не иначе, какъ въ сопровождени нъсколькихъ якобинцевъ, вооруженныхъ палками; ихъ называли тълохранителями Робеспьера. Онъ не замедлилъ обвинить своихъ враговъ передъ лицомъ якобинскаго клуба. "Необходимо", сказалъ онъ, "изгнать изъ конвента развращенных людей". Это значило прямо указать на друзей Дантона. Робеспьеръ наблюдалъ за ними съ самымъ мелочнымъ безнокойствомъ. Шијоны, находившјеся при нихъ, безотлучно слъдили за каждымъ ихъ движеніемъ и ежедневно доносили Робеспьеру о действіяхъ ихъ, знакомствахъ и словахъ. Онъ нападаль въ якобинскомъ клубъ не на однихъ дантонистовъ; онъ возсталъ противъ самого комитета, и выбралъ для этого тотъ день, когда въ клубъ предсъдательствовалъ Барреръ. По окончанін засъданія, Барреръ воротился домой совершенно унылый. "Мнъ опостыли люди", сказаль онь присяжному Виллату.—,, Что побудило его напасть на тебя?" спросиль Виллать. "Робеспьеръ ненасытенъ", отвъчалъ Барреръ; "онъ ссорится съ нами, потому что мы не исполняемъ всъхъ его желаній. Если бы рѣчь шла только о Тюріо, Гюффруа, Роверъ, Лекуантръ, Панисъ, Камбонъ, Монестьеръ. обо всей шайкъ дантонистовъ, то мы могли бы еще придти къ соглашенію, мы уступили бы ему даже Тальенна, Бурдона (изъ департамента Уазы), Лежандра, Фрерона... Но выдать Дюваля, Одуена, Леонарда Бурдона, Вадье, Вулана — нътъ, на это невозможно согласиться". Выдать членовъ комитета общественной безонасности, значило бы для членовъ комитета общественнаго снасенія наложить руку на самихъ себя. Поэтому они и не поддавались; они выжидали нападенія, хотя и боялись его. Робеспьеръ
быль крайне опасень для нихъ какъ своею силой, такъ и своею
ненавистью и планами: онъ долженъ быль первый начать борьбу.

Но какъ приступить къ борьбъ? Робеспьеру приходилось быть впервые составителемъ заговора; до сихъ поръ онъ только пользовался всёми народными движеніями. Дантонъ, Кордельеры и предмёстья инспровергли престоль 10-го августа: Марать, Гора и дума напесли 31-го мая пораженіе Жиронд'є; Бильо, Сенъ-Жюстъ и комитеты опрокинули думу и ослабили Гору. Теперь Робеспьеръ должень быль действовать одинь. Не находя поддержки въ правительствъ, такъ какъ опъ возставалъ противъ комитетовъ, онъ обратился къ низшимъ классамъ народа и къ якобинцамъ. Главными заговорщиками были: ('енъ-Жюстъ и Кутонъ въ комитетъ; мэръ Флёріо и національный агентъ Пеянъ-въ думѣ; президентъ Дюма и вице-президенть Коффиналь—въ революціонномъ трибуналь; главнокомандующій войсками Ганріо и весь якобинскій клубъ. 15-го мессидора, три педвли спустя послъ преріяльскаго закона и за двадцать четыре дня до 9-го термидора, ръшение было уже принято; въ этотъ день Ганріо писалъ мэру: "Товарищъ, ты будешь доволенъ и мною, и моимъ способомъ дъйствій: люди, любящіе отечество, легко понимають другь друга и обращають всв свои усилія на пользу общественнаго дёла. Я желаль и желаю, чтобы тайна действія была только въ голове у насъ двонхъ; тогда злоумышленинки ничего бы о ней не узнали. Поклонъ и братство".

Сент-Жюсть быль послант не задолго передъ тёмъ съ порученіемъ къ съверной армін; Робеспьеръ поснъшно вызвалъ его обратно въ Парижъ. Въ ожиданіи его возвращенія, онъ подготовляль умы въ клубѣ якобинцевъ. Въ засѣданіи 3-го термидора, онъ жаловался на образъ дѣйствій комитетовъ и на преслѣдованіе натріотовъ, которыхъ онъ клялся защищать. "Нигдѣ" сказалъ онъ, "не должно оставаться и слѣда заговора или преступленія. Нѣсколько злодѣевъ безчестятъ конвентъ, но конечно онъ не позволить имъ угнетать себя". Затѣмъ Робеспьеръ предложилъ своимъ сочленамъ — якобинцамъ представить національному собранію размышленія клуба о положеніи государства. Таковъ былъ ходъ дѣлъ, которому слѣдовали 31-го мая. 4-го термидора Робеспьеръ принималъ депутацію отъ департамента Эны, принесшей ему жалобу на дъйствія правительства, въ которыхъ онъ уже болѣе мѣсяца

не принималь никакого участія. "Конвенть", отвічаль ей Робеспьеръ, "при настоящемъ своемъ положеніи, зараженный продажностью и не имъя силъ отдълаться отъ нея, не можетъ болъе спасти республику; онъ погибнетъ вмѣстѣ съ нею. Осужденіе патріотовъ стоить на очереди. Что касается до меня, то я уже стою одной ногой въ могилъ, а черезъ иъсколько дней въроятно и совсёмъ соиду въ нее. Все прочее находится въ рукахъ Провиденія". Онъ былъ не совстить здоровъ въ это время, и съ намтрепіемъ преувеличивалъ свое уныніе, свои опасенія и опасности республики, чтобы воспламенить патріотовъ и связать участь республики съ своею судьбою. Между тъмъ, Сенъ-Жюстъ вернулся изъ армін. Робеспьеръ ув'єдомиль его о положенін д'єль. Онъ явился въ засъдание комитетовъ, члены которыхъ приняли его холодно: каждый разъ, когда онъ входилъ туда, пренія пріостанавливались. По молчанію членовъ комитета, по нікоторымъ вырвавшимся у нихъ словамъ, по замъщательству и злобъ, выражавшимся на ихъ лицахъ, Сенъ-Жюстъ понялъ, что нельзя терять времени, и убъждалъ Робесньера не медлить нападеніемъ. Правиломъ Сенъ-Жюста было наносить сильные и быстрые удары. Будьте смылыговорилъ онъ-вот вся тайна революции. Но смълое предпріятіе, къ которому онъ побуждалъ Робесньера, было невозможно; нельзя было поразить враговъ, не предупредивъ ихъ. (чла, которою располагалъ Робеспьеръ, не была организована; она имъла революціонный характеръ и опиралась на общественное мижніе. Онъ долженъ былъ дъйствовать либо съ помощью конвента, либо съ помощью думы, прибъгнуть либо къ законной власти правительства, либо къ чрезвычайному средству возстанія. Таковъ быль принятый обычай, таково было необходимое условіе государственныхъ переворотовъ. Прибъгнуть къ возмущению можно было не прежде, какъ получивъ отказъ отъ собранія; въ противномъ случат возстаніе не имѣло бы достаточной причины. Робеспьеръ по необходимости долженъ былъ начать атаку въ средъ конвента. Онъ надъялся всего добиться отъ него своимъ вліяніемъ; если же конвентъ, вопреки обыкновенію, воспротивится его волъ, то народъ, возбуждаемый думой, возстанеть 9-го термидора противъ опальныхъ членовъ Горы и комитета общественнаго спасенія, подобно тому, какъ возсталь 31-го мая противъ опальныхъ депутатовъ жиронды и коммиссіи Дв'єнадцати. Таковы были планы и разсчеты Робеспьера. Въ своихъ поступкахъ и надеждахъ люди почти всегда сообразуются съ указаніями прошедшаго.

8-го термидора Робеспьеръ рано является въ конвентъ. Онъ всходитъ на трибуну и въ тщательно обработанной рѣчи дѣлаетъ

донось на комитеты. "Я пришель", говорить онь, "защищать нередъ вами вашу поруганную власть и нарушенную свободу. Я буду также защищать и самого себя, что васъ нисколько не удивить; вы не походите на тъхъ тирановъ, съ которыми вамъ приходится бороться. Крики оскорбленной невинности не докучають вамъ; вы знаете, притомъ, что это дело не совсемъ вамъ чуждо". После этого введенія, онъ жалуется на своихъ клеветниковъ, нападаетъ на тъхъ, которые своими излишествами или умъренностью хотятъ ногубить республику, на тъхъ, кто преслъдуеть мирныхъ граждань (это намекь на комитеты), на тъхъ, кто преслъдуетъ истинныхъ патріотовъ (это намекъ на монтаньяровъ). Онъ выражаетъ полное согласіе съ прошедшими намфреніями, действіями и духомъ конвента. Онъ увъряетъ, что его враги — вмъстъ съ тъмъ враги конвента. "Чёмъ бы я могъ заслужить гоненіе, если бы оно не входило въ общій планъ заговора противъ національнаго конвента? Неужели вы не замътили, что заговорщики, съ цълью удалить отъ васъ сердца націи, разглашали везді, что вы диктаторы, управляющие посредствомъ террора и отвергаемые безмолвнымъ желаніемъ французовъ? Что касается до меня, то къ какой партіи я принадлежу? къ вашей собственной. Что это за партія, которая, съ самаго начала революціи, разрушала заговоры и истребила столькихъ измённиковъ, пользовавшихся доверіемъ? это вы, это народъ, это принцины. Вотъ партія, которой я преданъ и противъ которой соединились вст преступленія... Воть уже шесть недъль, какъ невозможность дёлать добро и остановить зло принудила меня прекратить совершенно отправление моихъ обязанностей по званию члена комитета общественнаго спасенія. Съ тъхъ поръ патріотизмъ быль-ли болже защищень, партіи сделались-ли болже робкими, отечество — болъе счастливымъ? Мое вліяніе всегда ограничивалось тъмъ, чтобы защищать дъло отечества передъ представителями націн и передъ трибуналомъ народнаго разума". Сдёлавъ попытку соединить свое дёло съ дёломъ конвента, Робеспьеръ возбуждаетъ конвентъ противъ комитетовъ идеею его независимости: "Представители народа, наступила пора вооружиться гордостью и твердостью характера, приличными вамъ. Вы созданы не для того, чтобы быть управляемыми, а для того, чтобы управлять лицами, облеченными вашимъ довъріемъ".

Стараясь привлечь конвентъ на свою сторону объщаніемъ возстановить его власть и положить конецъ его рабству, Робес-пьеръ обращается и къ умъренной партіи; онъ напоминаетъ ей, что она обязана ему спасеніемъ семидесяти трехъ, и подаетъ ей надежду на возстановленіе порядка, справедливости и милосердія.

Онъ говорить также объ измъненіи разорительной и тяжелой финансовой системы, о смягченіи революціоннаго правленія, о направленіи его дъйствій и о наказаніи его агентовъ, дурно пользующихся своею властью. Наконецъ, онъ взываетъ къ народу, говорить ему объ его нуждахъ, о его могуществъ, и неребравъ все, что только могло подъйствовать на конвентъ, - и интересы его, и надежды, и страхъ, — прибавляетъ: "Провозгласимъ, что существуеть заговорь противь общественной свободы; что онъ обязанъ своею силой преступному союзу, интригующему въ средъ самого конвента; что этотъ союзъ имжетъ соучастниковъ въ комитетъ общественной безопасности; что враги республики противопоставили этотъ комитетъ комитету общественнаго спасенія, и такимъ образомъ учредили два правительства; что ижкоторые члены комитета общественнаго спасенія принимають участіе въ заговор'є; что союзь, образованный изъ такихъ элементовъ, хочетъ ногубить натріотовъ и отечество. Какъ же пособить злу? Нужно наказать изм'внниковъ, возобновить канцелярію комитета общественной безопасности, очистить этотъ комитетъ и подчинить его комитету общественнаго спасенія; очистить самый комитеть общественнаго спасенія; учредить единство правленія подъ верховною властью конвента; подавить такимъ образомъ вст партіи подъ тяжестью національной власти, чтобы на развалинахъ ихъ воздвигнуть господство справедливости и свободы".

Ни ропотъ, ни одобрение не встрътили этого объявления войны. Молчаніе, съ которымъ Робесньеръ былъ выслушанъ, продолжалось еще долго послъ того, какъ онъ окончилъ. На всъхъ скамьяхъ собранія зам'ятны были нер'яшительность и безпокойство. Наконецъ, Лекуантръ (изъ Версаля) потребовалъ слова и предложилъ напечатать рвчь Робеспьера. Это предложение послужило сигналомъ въ волненію, спорамъ и сопротивленію. Бурдонъ возстаеть противъ напечатанія, какъ опасной міры; ему аплодируютъ. Но Барреръ, върный своему двусмысленному образу дъйствій, указываеть на то, что всё речи должны быть нечатаемы; Кутонъ требуетъ, чтобы рѣчь Робеспьера была разослана во всѣ общины республики; конвентъ, устрашенный наружнымъ согласіемъ двухъ враждебныхъ партій, постановляетъ напечатать ръчь Робеспьера и разослать ее во вст общины. Члены обоихъ комитетовъ, подвергинхся нападенію со стороны Робеспьера, хранили до сихъ поръ молчаніе; но видя пораженіе Горы и колебанія большинства, они решають, что имъ пора говорить. Вадье первый начинаетъ оспаривать ръчь Робеспьера и даже нападать на него самого. Камбонъ идетъ еще далъе. "Пора высказать всю

нстину," восклицаетъ онъ; "одинъ человъкъ нарализовалъ волю національнаго конвента; этотъ человъкъ-Робеспьеръ."-, Нужно сорвать маску," прибавляеть Бильо-Вареннъ, "на какомъ бы лицѣ она ни находилась; пускай мой трунъ служитъ престоломъ для честолюбца, — но я не хочу быть безмолвнымъ сообщникомъ его злодъяній." Панись, Бентаболь, Шарлье, Тиріонъ, Амаръ въ свою очередь нападають на Робеспьера. Фреронь предлагаеть конвенту свергнуть нагубное иго комитетовъ. "Настала минута," говорить онъ, "когда должна быть воскрешена свобода мижній. Я требую, чтобы собраніе взяло назадъ указъ, дающій комитетамъ право задерживать представителей народа. Кто решится говорить смъло, когда ему угрожаеть опасность быть арестованнымъ?" Послышалось и всколько рукоплесканій; но еще не настала пора совершеннаго освобожденія конвента; съ Робеспьеромъ нужно было бороться посредствомъ комитетовъ, чтобы потомъ тъмъ легче было ниспровергнуть самые комитеты. Предложение Фрерона не было принято. "Тотъ, кто не высказываетъ своего мивнія изъ страха, "-сказаль, посмотръвь на него, Бильо-Вареннь, -, тотъ не достоннъ имени представителя народа." Вниманіе собранія было вновь обращено къ Робеспьеру. Указъ о напечатании его ръчи быль отмінень, и самая річь передана на разсмотрівніе комитетовъ. Робеспьеръ, удивленный этимъ пламеннымъ сопротивленіемъ, воскликнулъ: "Какъ! я имълъ смълость заявить въ конвентъ истины, которыя я считаю необходимыми для спасенія отечества, а мою ржчь передають на разсмотржніе членовь конвента, обвиняемыхъ мною?!" Онъ вышелъ нъсколько смущенный, но надъясь обратить собраніе, выказавшее нержнительность, или подчинить его съ помощью заговорщиковъ якобинскаго клуба и думы. Вечеромь онъ отправился въ клубъ якобинцевъ. Тамъ онъ былъ принять съ восторгомъ. Онъ прочель ржчь, только что осужденную собраніемъ, — и якобинцы покрыли ее рукоплесканіями. Онъ разсказалъ имъ о нападеніяхъ, противъ него произведенныхъ, и, чтобы возбудить ихъ еще болже, прибавиль: "Если это необходимо, то я готовъ испить чашу Сократа." "Робеспьерь," воскликнулъ одинъ денутатъ, "я вынью ее вмъстъ съ тобою!" "Враги Робеспьера," послышалось со всёхъ сторонъ, "суть также и враги отечества: пускай онъ назоветъ ихъ-и они покончатъ съ жизнью!" Въ продолжение всей этой ночи Робеспьеръ подготовлялъ своихъ приверженцевъ къ следующему дию. Было решено, что они соберутся въ клубъ якобинцевъ и въ думъ, чтобы быть ко всему готовыми, въ то время, когда онъ, съ своими друзьями, отправится въ собраніе.

Комитеты собрались съ своей стороны и также совъщались всю ночь. Сенъ-Жюстъ явился въ засъдание ихъ. Его товарищи нытались отвлечь его отъ тріумвирата; они возложили на него составленіе доклада о вчерашнемъ событін, съ тімъ, чтобы этотъ докладъ былъ представленъ на разсмотржніе ихъ. Но вмісто доклада, Сенъ-Жюстъ составилъ обвинительный актъ, котораго ни хотблъ сообщить комитетамъ, и сказалъ имъ, уходя: "Вы опечалили мое сердце: я пойду открыть его передъ конвентомъ". Комитеты возложили всю свою надежду на мужество собранія и единодушіе партій. Монтаньяры употребили всѣ возможныя мѣры, чтобы водворить это спасительное единодушіе. Они обращались къ самымъ вліятельнымъ членамъ правой стороны и такъ называемаго Болота. Они умоляли Буасси д'Англа и Дюранъ-де-Мальяна, стоявшихъ во главъ этой партін, соединиться съ ними противъ Робеспьера. Но тъ сначала не соглашались; они были такъ устрашены могуществомъ Робеспьера и питали столько злобы къ Горъ, что два раза отсылали отъ себя дантонистовъ, не выслушавъ ихъ. Но дантонисты въ третій разъ приступили къ нимъ съ тою же просьбой: тогда правая сторона и Равина дали объщание поддерживать ихъ. Съ объихъ сторонъ, слъдовательно, составился заговоръ. Всѣ партін собрація соединились противъ Робеспьера; всъ единомышленники тріумвировъ готовы были вооружиться противъ конвента. При такомъ положеній діль открыдось засъдание 9-го. термидора.

Члены собранія собрались раньше обыкновеннаго. Въ половинъ двинадцатаго они прохаживались уже по корридорамъ, ободряя другъ друга. Монтаньяръ Бурдонъ подходить къ умфренному Дюранъ-де-Мальяну, жметъ ему руку и говоритъ: "О. какіе славные люди эти члены правой стороны"! Роверъ и Талльенъ приближаются къ нимъ и присоединяють свои поздравленія къ поздравленіямъ Бурдона. Въ полдень они видятъ у дверей залы ('енъ-Жюста, входящаго на трибуну. "Пора", говорить Талльенъ,-и они входять въ залу. Робеспьеръ занимаеть мъсто противъ трибуны, въроятно для того, чтобы своимъ взоромъ навести страхъ на своихъ противниковъ. Сенъ-Жюстъ начинаетъ. "Я не принадлежу ни къ какой партін", говорить опъ, "и потому буду бороться со всёми. Таково положение дёль, что эта трибуна обратится, можетъ быть, въ тарнейскую скалу для всякаго, кто обвинитъ членовъ правительства въ уклонени съ пути благоразумія и мудрости"! Тотчась же Талльенъ прерываетъ его и восклицаетъ: "Ин одинъ хорошій гражданинъ не въ состояніи удержать слезъ при видъ бъдственной судьбы общественнаго дъла. Вездъ царствуетъ раздоръ. Вчера одинъ изъ членовъ правительства отдълился отъ него, чтобы сдълаться его обвинителемъ. Сегодня другой слъдуетъ этому примъру. Хотятъ возобновить взаимныя нападенія, увеличить бъдствія отечества и низвергнуть его въ бездну. Я требую, чтобы завъса была сорвана!"—"Это необходи-

мо! это необходимо!" кричать со всёхъ сторонъ.

Бильо-Вареннъ требуетъ слова, не сходя съ своего мъста. "Вчера", говорить онъ, "общество якобинцевъ наполнено было нодосланными людьми, потому что ни одинъ изъ нихъ не имълъ членскаго билета; вчера въ этомъ обществъ провозглашали намъреніе уничтожить національный конвенть; вчера я видёль тамъ людей, произносившихъ самыя ужасныя ругательства противъ тёхъ, которые никогда не изм'вняли революцін. Я вижу на Гор'в одного изъ этихъ людей, угрожавшихъ представителямъ народа; вотъ онъ!"... "Арестовать его! арестовать его!" восклицають депутаты. Его тотчасъ же схватывають и отводять въ комитетъ общественной безопасности. "Настало время высказать истину", продолжаетъ Бильо. "Собраніе ошиблось бы въ сужденіи своемъ о событіяхъ и положеній дёль, еслибы оно стало скрывать отъ себя, что оно находится между двумя огнями. Оно погибнетъ, если окажется слабымъ. — Нътг, нътг оно не погибнето!" отвъчаютъ всв члены, вставая. Они клянутся спасти республику; народъ въ галлереяхъ рукоплещетъ и кричитъ: "Та здравствуетъ національный конвенть!" Одинъ изъ друзей Робесньера, Леба, требуетъ слова, чтобы защитить тріумвировъ; онъ получаетъ отказъ и Бильо продолжаеть. Онъ предупреждаеть конвенть о грозящей ему опасности, нападаетъ на Робеспьера, называетъ соучастниковъ его, разоблачаеть его образъ дѣйствій и планы диктатуры. Тогда всѣ взоры устремляются на Робеспьера. Онъ выдерживаетъ ихъ съ твердостью; наконецъ, не будучи болъе въ состояніи владъть собою, онъ бросается на трибуну. Тотчась же раздается крикъ: Долой тирана! и ему не дають говорить.

"Я только что просиль сорвать завѣсу", говорить Талльень, "и съ удовольствіемъ вижу, что это уже исполнено; маска сорвана съ заговорщиковъ, они скоро будуть уничтожены, и свобода восторжествуеть. Я присутствоваль вчера въ засѣданіи клуба якобинцевь—и трепеталь за отечество! Я видѣль, какъ составлялась армія поваго Кромвеля, и вооружился кинжаломъ, чтобы пронзить ему сердце, въ случаѣ еслибы національный конвенть не имѣлъ силы издать указъ объ его обвиненіи!" При этихъ словахъ Талльенъ обнажаетъ кинжалъ, потрясаетъ имъ передъ глазами негодующаго конвента, требуетъ прежде всего ареста Ганріо и не-

прерывности засъданій собранія, и добивается какъ того, такъ и другого, среди криковъ: Да здравствуеть республика! По предложенію Бильо издается указъ объ арестъ трехъ самыхъ смълыхъ соучастниковъ Робеспьера—Дюма, Буланже и Дюфреза. Барреръ приглашаетъ городскіе кварталы вооружиться на защиту конвента и составляетъ прокламацію къ народу. Каждый предлагаетъ какую-нибудь мъру предосторожности. Вадье отвлекаетъ на минуту вниманіе собранія отъ грозящихъ ему опасностей, чтобы обратить его снова на дъло Катерины Тео. "Не станемъ отклоняться отъ нашей главной задачи", говоритъ Талльенъ. "Я съумъю возвратить собраніе къ настоящему вопросу", восклицаетъ Робеспьеръ. "Займемся тираномъ", продолжаетъ Талльенъ, и снова нападаетъ

на Робесньера съ еще большею силой.

Робеспьеръ, ифсколько разъ пытавшійся говорить, всходиль и спускался по лестнице къ трибуне, по каждый разъ голосъ его былъ заглушаемъ криками: долой тирана! и звонкомъ, бепрерывно приводимымъ въ движеніе президентомъ Тюріо. Наконецъ, выбравъ минуту молчанія, Робеспьеръ дёлаеть послёднюю понытку. "Въ последній разъ спрашиваю тебя", восклицаеть онъ, "позволишь ли ты мнъ говорить, президенть убійцъ?" Но Тюріо продолжаеть звонить. Робеспьеръ умоляетъ взоромъ народныя трибуны-онъ остаются неподвижными; тогда онъ обращается къ правой сторонъ. "Чистые, добродътельные люди", говоритъ онъ, "я прибъгаю къ вамъ; позвольте мит говорить, убійцы отказываютъ мит въ этомъ". Ему не дають отвъта; въ собраніи госнодствуеть глубокое молчаніе. Тогда Робесньеръ теряеть присутствіе духа, возвращается на свое мъсто и надаеть на стуль, обезсилъвъ отъ усталости и гнива. На его губахъ показывается пина, голосъ становится глухимъ. "Несчастный", воскливнулъ одинъ изъ монтаньяровъ, "тебя душитъ кровь Дантона!" Требуютъ его ареста; это требование встръчаетъ поддержку отовсюду. Тогда Робеспьеръ младшій поднимается съ своего м'єста. "Я также виновенъ, какъ и мой братъ", говоритъ онъ; "я раздёляю его добродётели, и хочу раздълить его участь". - "Я не хочу принимать на себя безчестіе этого указа", прибавляетъ Леба, "и прошу арестовать меня". Собраніе единодушно р'єшаеть арестовать обоихъ Робеспьеровъ, Кутона, Леба и Сенъ-Жюста. Этотъ последній долго оставался на трибунт, нисколько не мтняясь въ лицт, и спокойно сошелъ къ своему мъсту; онъ выдержалъ эту продолжительную бурю безъ всякаго смущенія. Тріумвиры были отданы въ руки жандармовъ, которые и увели ихъ при радостныхъ восклицаніяхъ конвента. Робесньеръ сказалъ, уходя: "Республика погибла; разбойники торжествуютъ!" Было половина шестого; засъданіе было пріостановлено до семи часовъ.

Во время этой шумной борьбы, сообщники тріумвировъ собрались въ думъ и въ клубъ якобинцевъ. Мэръ Флёріо, національный агентъ Пеянъ, командующій войсками Ганріо уже съ двънадцати часовъ были въ ратушъ. Они созвали муниципальныхъ чиновниковъ, надъясь, что Робеспьеръ останется побъдителемъ въ собранін и что они не будуть им'ть надобности ни въ общемъ городскомъ совътъ, для постановленія о возстанін, ни въ городскихъ кварталахъ, для поддержанія его. Черезъ ижсколько часовъ, одинъ изъ служителей конвента принесъ мэру приказание явиться въ конвентъ, чтобы отдать отчетъ о состоянін Парижа: "Поди, скажи твоимъ злодбямъ". отвъчалъ ему Гапріо, "что мы разсуждаемъ здёсь о томъ, какъ искоренить ихъ. Не забудь сказать Робеспьеру, чтобы онъ быль твердъ и никого не боялся!" Какъ только въ ратушт узнали объ аресть тріумвировъ и объ указт противъ ихъ сообщинковъ, тотчасъ же ударили въ набатъ, заперли городскія заставы, собради общій городской совъть и созвади собранія кварталовъ. Канонеры получили приказание отправиться съ своими орудіями къ думѣ, а революціонные комитеты принести тамъ-же присягу участвовать въ возстаніи. Изъ думы было отправлено посланіе въ клубъ якобинцевъ, который объявиль свои засъданія непрерывными. Депутаты городской думы были приняты тамъ съ быненымъ восторгомъ. "Общество нечется объ отечествъ, " — таковъ былъ отвътъ, имъ данный: "оно поклялось скоръе умереть, нежели жить подъ властью преступленія". Депутація думы встушила въ соглашение съ клубомъ якобинцевъ; между этими двумя центрами возстанія были установлены быстрыя сообщенія. Съ своей стороны, Ганріо, чтобы взбунтовать народъ, б'єгалъ по удицамъ во главъ своего штаба, съ пистолетомъ въ рукахъ, крича: ко оружено! увъщевая толну и нобуждая всъхъ встръчныхъ отправиться въ думу для спасенія отечества. Въ это время онъ быль замъченъ двумя членами конвента, на улицъ Сентъ-Оноре. Они потребовали, именемъ закона, отъ встрътившихся имъ жандармовъ, чтобы они привели въ исполнение указъ объ арестъ Ганріо; жандармы повиновались, и Ганріо, связанный, быль отведенъ въ комитетъ общественной безопасности.

Впрочемъ, ни съ той, ни съ другой стороны дѣло не могло еще быть названо рѣшеннымъ. Каждая партія пользовалась своимъ способомъ дѣйствій: конвенть—указами, дума—возстаніемъ; каждой партіи было извѣстно, какія будуть послѣдствія пораженія, что и заставляло ихъ быть крайне дѣятельными и рѣпштельными.

Усивхъ долго оставался нервшеннымъ; съ дввиадцати часовъ до половины шестого конвентъ имълъ верхъ: онъ арестовалъ тріумвировъ, а черезъ нъсколько времени былъ задержанъ и Ганріо. Конвентъ въ это время былъ собранъ, а дума еще не сосредоточила всёхъ своихъ силъ; но съ шести часовъ до восьми перевъсъ быль на сторонъ инсургентовъ, и дъло конвента едва не было проиграно. Въ этотъ промежутокъ времени засъдание кон-

вента было прервано, а дума удвоила усилія и смілость.

Робеспьеръ быль заключенъ въ Люксенбургской тюрьмъ, его брать-въ Сень-лазарской, Сень-Жюсть-въ шотландской, Кутонъ -въ Бурбъ, Леба-въ Консьержери. Дума, запретивъ сначала тюремщикамъ принять ихъ, послала потомъ муниципальныхъ чиновниковъ съ военными отрядами, чтобы освободить ихъ. Робеспьеръ первый былъ освобожденъ; его съ тріумфомъ новели въ ратушу. Прибывъ туда, онъ былъ встръченъ съ величаншимъ восторгомъ и среди криковъ: Да здравствуеть Робеспьеръ! да пошбнуть измънники! Незадолго передъ тъмъ, Коффиналь, во главъ двухъ сотъ канонеровъ, отправился силою отбить Ганріо, задержаннаго въ комитетъ общественной безопасности. Было уже семь часовъ, и конвентъ только что открылъ вновь свое засъданіе. Его стражу составляли не болже ста человъкъ. Коффиналь является, проникаетъ во дворъ тюльерінскаго замка, вторгается въ ном'вщеніе комитетовъ и освобождаеть Ганріо. Посл'єдній отправляется на Карусельскую илощадь, говорить речь къ каноперамъ и заста-

вляетъ ихъ направить орудія противъ конвента.

Собраніе разсуждало въ это время о грозившихъ ему опасностяхъ. Оно только что узнало о страшныхъ усибхахъ заговорщиковъ, о мятежныхъ распоряженіяхъ думы, объ освобожденіи тріумвировъ, о присутствін ихъ въ ратупіт, о неистовствахъ якобинцевъ, о созваніи революціонныхъ комитетовъ и окружныхъ собраній. Оно страшилось приступа, какъ вдругъ члены комитетовъ вбъжали, внъ себя, въ залу засъданій, спасаясь отъ преслъдованій Коффиналя. Конвентъ узналъ, что комитеты были окружены войскомъ, а Ганріо освобожденъ. При этомъ извъстін произонню сильное волнение. Минуту спустя, вошель посибшно Амаръ и объявилъ, что канонеры, увлеченные Ганріо, направили свои орудія противъ конвента. "Граждане", сказаль президентъ, надівая шляну въ знакъ опасности, "настала минута для насъ умереть на своихъ мъстахъ!"-"Да! да! мы умремъ здъсь!" повторили всъ члены. Зрители, наполнявшіе галлерен, удалились крича: Ко оружію! пойдемь отразить злодъевь! и собраніе мужественно ноставило Ганріо виж покровительства законовъ. Къ счастію для конвента, Ганріо не могъ убъдить канонеровъ стрълять. Его вліяніе ограничилось тъмъ, чтобы увлечь ихъ за собою, и онъ направился въ ратушъ. Отказъ канонеровъ ръшилъ участь этого дня. Съ этой минуты предпріятіе думы, которое было уже близко въ успъху, начинаетъ клониться въ упадку. Не успъвъ въ своемъ нападеніи открытою силою, дума принуждена была прибъгнуть въ болье медленной системъ возстанія; самая цъль нападеній перемъпилась и вскорт уже не дума осаждала Тюльери, а конвентъ началъ наступательныя дъйствія противъ ратуши. Собраніе тотчасъ-же лишило покровительства законовъ и депутатовъ-заговорщиковъ и возмутившуюся думу. Оно послало коммиссаровъ въ собранія кварталовъ, чтобы въ нихъ найти себъ поддержку; назначило депутата Барраса главнокомандующимъ вооруженной силой, приставило въ нему въ номощники Фрерона, Ровера, Феро, обоихъ Бурдоновъ, Лежандра, все людей ръшительныхъ, и сдълало

комитеты центромъ военныхъ действій.

Жители вварталовъ, но приглашенію думы, собрались въ девяти часамъ; граждане, явившіеся въ собранія, большею частію были безпокойны, нержшительны, и смутно знали о распряхъ конвента и думы. Эмиссары инсургентовъ убъждали собранія присоединиться къ думъ и отправить свои батальоны къ ратушъ. Собранія ограничивались посыдкою туда депутацій; но какъ только коммиссары конвента появились въ ихъ средъ, сообщили имъ указы и прокламаціи конвента, и ув'ядомили ихъ, что есть уже главнокомандующій и м'єсто соединенія-колебанія немедленно прекратились. Батальоны кварталовъ, одинъ за другимъ, являлись въ собраніе, клялись защищать его, и проходили по зал'є среди восторженныхъ криковъ и искреннихъ рукоплесканій. "Минуты дороги", сказалъ тогда Фреронъ; "надобно дъйствовать. Баррасъ отправился за приказаніями въ комитеты; мы двинемся противъ бунтовщиковъ. Мы нотребуемъ отъ нихъ, именемъ конвента, выдачи измънниковъ, а если они откажутся, мы превратимъ въ ненель зданіе думы". — "Отправляйтесь тотчась-же", отвічаль президентъ: "пускай головы заговорщиковъ надутъ еще прежде, чъмъ настанетъ утро". Ивсколько батальоновъ и пушекъ были поставлены вокругъ собранія, чтобы защищать его отъ нападеній; затёмь войска конвента двумя колоннами направились къ думъ. Выло около двинадцати часовъ ночи.

Заговорщики еще не расходились. Робеспьеръ, принятый съ восторженными криками и объщаніями преданности и побъды, заняль мъсто въ общемъ совътъ, между Пеяномъ и Флёріо. Гревская площадь была полна народомъ, штыками, пиками и пушка-

Ждали только прибытія кварталовъ, чтобы начать наступательныя действія. Присутствіе ихъ депутатовъ, посылка къ нимъ денутатовъ отъ думы, позволяли разсчитывать на ихъ содействіе; Ганріо отвічаль за все. Заговорщики были увітрены въ побіді; они уже назначали исполнительную коммиссію, приготовляли адресы къ войскамъ и составляли списки разнаго рода. Между тъмъ наступилъ первый часъ ночи — а ополченія кварталовъ не являлись на илощади, изъ думы не было дано ни одного приказанія; засъдание тріумвировъ все еще продолжалось, сборища на Гревской площади начали колебаться вследстве такой медленности и неръшительности. Распространяли шопотомъ слухъ, что кварталы высказались въ пользу конвента, что дума лишена покровительства законовъ, и что войска конвента уже приближаются. Расположение этой вооруженной массы уже было достаточно охлаждено, когда нъсколько эмиссаровъ изъ авангарда подкрались къ нимъ съ крикомъ: Да здравствует конвенти! Нъсколько голосовъ повторили его. Тогда была прочтена прокламація, лишавшая думу нокровительства законовъ. Выслушавъ ее, сборище разсъялось, Гревская илощадь опустела. Черезъ несколько минутъ Ганріо, съ саблею въ рукахъ, сошелъ на площадь, чтобы поддержать мужество толны, и не найдя никого, воскликнуль: "Какъ, возможно ли это? Эти злодъи канонеры, спасийе миж жизнь пять часовъ тому назадъ, покидаютъ меня въ настоящую минуту!" Онъ возвращается наверхъ; въ это время колонны конвента приближаются, окружають ратушу, молча занимають всв выходы, и тогда раздается крикъ: Да здравствует національный конвенти!

Заговорщики, видя неминуемую гибель, стараются избъжать непріятельскихъ ударовъ. Жандармъ, по имени Меда, первый проникаетъ въ ту залу, гдъ они собраны, стръляетъ изъ пистолета въ Робеспьера и раздробляетъ ему челюсть; Леба самъ наноситъ себъ смертельный ударь; молодой Робеспьерь бросается изъ окна третьяго этажа, но остается живъ; Кутонъ прячется подъ столъ; Сенъ-Жюсть ожидаеть своей участи; Коффиналь обвиняеть Ганріо въ трусости, бросаетъ его изъ окошка въ номойную яму и убъгаетъ. Между тъмъ члены конвента проникаютъ въ ратушу, проходять по опустёлымь заламь, схватывають заговорщиковь и отправляють ихъ въ окрестности конвента. Бурдонъ входить въ залу съ крикомъ: "Побъда! побъда! измънники болъе не существують!"-,,Гнусный Робеспьеръ здёсь", восклицаетъ президентъ, "его несуть на носилкахь; вы не захотите, конечно, его видъть?"-"Нѣтъ, нѣтъ", отвѣчаютъ всѣ; "его мѣсто-на илощади революцін" (тамъ помѣщалась гильотина). Робеспьеръ лежалъ пѣсколько

времени въ комитетъ общественной безопасности, а оттуда былъ перенесенъ въ Консьержери. Тамъ, лёжа на столѣ, съ обезображеннымъ и окровавленнымъ лицемъ, преданный любонытству, ругательствамъ, проклятіямъ, онъ видёлъ, какъ всё различныя партін радовались его паденію и взводили на него обвиненіе во всёхъ совершенныхъ преступленіяхъ. Во время своей агоніи онъ выказывалъ мало чувствительности. Онъ былъ отправленъ въ Консьержери и затъмъ предсталъ предъ революціоннымъ трибуналомъ, который, удостовърившись въ самоличности его и его сообщниковъ, послалъ ихъ на эшафотъ. 10-го термидора, въ нятомъ часу вечера, онъ сёлъ на телёжку смерти, и занялъ мёсто между Ганріо и Кутономъ, такъ же обезображенными какъ и онъ самъ. Его голова была обвернута окровавленною трянкою, его лицо было мертвенно, глаза почти совершенно угасли. Огромная толна тёснилась около телёги, выражая самую шумную радость. Зрители поздравляли другь друга, обнимались, осыпали Робесньера ругательствами, и приближались къ нему, чтобы лучше его разглядъть. Жандармы указывали на него концомъ сабли. Что касается до него, то онь, казалось, сожальль о толив, Сень-Жюсть обводиль ее спокойнымъ взглядомъ; другіе въ числѣ двадцати двухъ, совершенно унали духомъ. Робеспьеръ взощелъ на эшафотъ послъднимъ; въ ту минуту, какъ нала его голова, послышались руконлесканія и продолжались п'єсколько минутъ.

Съ Робесньеромъ окончилось царство террора, хотя въ своей партін онъ и не быль главнымъ ревнителемъ этой системы. Если онъ и искалъ господства, то добившись его, нуждался въ умъренности, и терроръ, прекратившійся съ его паденіемъ, окончился бы точно также и въ случат торжества его. Его гибель казалась неизбъжною: онъ не располагалъ никакою организованною силой; его приверженцы, хотя и многочисленные, не составляли войска: на его сторонъ была только значительная сила общественнаго мижнія и ужаса; не усижвъ поразить своихъ враговъ насиліемъ, по примъру Кромвелля, онъ старался запугать ихъ. Потериввъ неудачу и въ этомъ, онъ прибътъ къ возстанію. Но подобно тому, какъ поддержка комитета внушила мужество конвенту, такъ и городскіе кварталы, разсчитывая на храбрость конвента, объявили себя противъ инсургентовъ. Нападая на правительство, Робеспьеръ вооружалъ противъ себя собраніе; вооружая собраніе, онъ ожесточалъ противъ себя народъ-и этотъ союзь должень быль погубить его. 9-го термидора конвенть не быль уже, какъ 31-го мая, раздъленнымъ, нержшительнымъ передъ лицомъ единодушной, многочисленной и смълой нартін. Всъ партін

были соединены пораженіемъ, несчастіемъ, всегда грозившею казнью, и въ случав борьбы должны были двйствовать заодно. Предупредить пораженіе свое было, следовательно, не въ силахъ Робеспьера. Разногласіе его съ комитетами также было неотвратимо. На той степени, до которой достить Робеспьеръ, человъкъ не терпитъ соперниковъ; страсти пожираютъ его, надежды и счастье, до твхъ поръ благопріятствовавшее ему, вводятъ его въ заблужденіе: съ провозглашеніемъ войны, миръ, спокойствіе, разделеніе власти становятся невозможными, подобно тому, какъ невозможны справедливость и милосердіе въ виду эшафотовъ. Тогда пензбъжно паденіе, совершающееся твмъ же путемъ, которымъ произопло возвышеніе; завоевателя губитъ война—человъкъ партіи и крови погибаетъ на эшафотъ.

## ГЛАВА Х.

Съ 9-го термидора до 1-го преріаля III-го года республики (20 мая 1795), времени возстанія и пораженія демократической партіи.

Конвентъ послѣ паденія Робеспьера. — Партія комитетовъ; партія термидорская; составъ ихъ и дѣль.—Упадокъ партіи комитетовъ.—Обвиненіе Лебона и Каррье. — Состояніе Парижа; якобинцы и предмѣстья принимаютъ сторону старыхъ комитетовъ; золотая молодеже и кварталы—сторону революціонеровъ 9 термидора.—Обвиненіе Бильо-Варенна, Колло д'Эрбуа, Баррера и Вадье.— Движеніе 12-го жерминаля. — Ссылка обвиненныхъ и нѣсколькихъ монтаньяровъ, державшихъ сторону ихъ.—Возстаніе 1-го преріаля. — Пораженіе демократической партін; обезоруженіе предмѣстій; низшій классъ исключенъ изъ участія въ правленіи, лишенъ конституціи 93 г. и теряетъ свою матеріальную силу.

9-ое термидора было первымъ днемъ революціи, когда побъда осталась не на сторонѣ нападающихъ. Уже по этому одному можно видъть, что восходящее революціонное движеніе достигло своего предъла. Обратное движение должно было начаться съ этого дня. Всеобщее возстаніе всёхъ партій противъ одного человёка должно было положить конецъ гнёту, тягот вшему надъними. Комитеты, въ лицъ Робесньера, побъдили самихъ себя, и децемвирное правленіе потеряло обаяніе террора, составлявшее всю его силу. Комитеты освободили конвенть, который мало по малу освободиль цёлую республику. Однако комитеты полагали, что трудились только для самихъ себя и для продолженія революціоннаго правленія, между тёмь какь большая часть союзниковъ ихъ имёла цёлью конецъ диктатуры, независимость собранія и учрежденіе законнаго порядка. На другой же день послѣ 9-го термидора, между побъдителями образовались двъ противоположныя партійпартія комитетовъ и партія монтаньяровъ, получившая названіе термидорской партін.

Партія комитетовъ потеряла половину своихъ силъ: она лишилась своего предводителя и не могла уже опираться на думу, возставние члены которой, въ числъ семидесяти двухъ, были посланы на эшафоть, и которая, послъ двойнаго пораженія своего, при Геберъ и при Робеспьеръ, не была организована вновь и не им вла большого вліянія. Управленіе дълами осталось, тъмъ не менве, въ рукахъ комитетовъ. Всв приверженцы комитетовъ были защитниками революціопной системы: один — напримъръ Бильо-Вареннъ, Колло д'Эрба, Барреръ, Вадье, Амаръ, — видъли только въ ней свое спасеніе, другіе — напримъръ Карно, Камбонъ, оба Пріера боялись контръ-революціи и наказанія товарищей своихъ. Въ конвентв партія комитетовъ имѣла на своей сторонѣ депутатовъ, бывшихъ во время террора коммиссарами въ департаментахъ, многихъ монтаньяровъ, отличившихся 9-го термидора, и остатки нартін Робеспьера. Виж конвента ее поддерживали якобинцы, наконецъ, она все еще могла найти опору въ низшемъ

классѣ и предмѣстьяхъ.

Къ термидорской партіи принадлежало большинство членовъ конвента. Весь центръ собранія и все, что только осталось отъ правой стороны, присоединились къ монтаньярамъ, отказавшимся отъ прежнихъ крайностей своихъ. Союзъ умфренныхъ – Буасси д'Англа, Сіейса, Камбасереса, Шенье, Тибодо, — съ дантонистами — Тальеномъ, Фрерономъ, Лежандромъ, Баррасомъ, Бурдономъ (уазскимъ), Роверомъ, Бентаболемъ, Дюмономъ, обоими Мерленамидалъ собранию новый характеръ. Послъ 9-го термидора союзники начали съ того, что утвердили свое господство въ конвентъ; вскоръ они проникли и въ правительство и вытъспили прежнихъ его членовъ. Тогда, поддерживаемые общественнымъ мивніемъ, собраніемъ, комитетами, они уже открыто направились къ своей цёли; они нодвергли преслудованию главныхъ децемвировъ и нукоторыхъ изъ числа ихъ агентовъ. Такъ какъ эти последние имъли многихъ приверженцевь въ Парижѣ, термидорская партія искала поддержки въ молодежи противъ якобинцевъ, въ кварталахъ-противъ предмъстій. Въ тоже самое время она призвала въ конвентъ, чтобы увеличить свою силу, всёхъ депутатовъ, изгнаниыхъ комитетомъ общественнаго спасенія, — сначала семьдесять трехъ, протестовавпихъ противъ 31-го мая, а нотомъ и жирондистовъ, пережившихъ свое осуждение. Между якобинцами произошло волнение, -- якобинскій клубъ былъ закрытъ; предмастья произвели возстаніе, — они были обезоружены. Инспровергнувъ революціонное правительство, термидорская партія задумала основать другое, и установить, конституцією ІІІ года, порядокъ вещей практически - удобонсполнимый, либеральный, правильный и прочный, въ замѣнъ чрезвычайнаго и переходнаго состоянія, въ которомъ находился конвентъ съ самаго начала своей дѣятельности. Но все это совершилось

мало по малу.

Послѣ побѣды надъ общимъ враговъ, обѣ партіи не замедлили помбриться силами другь съ другомъ. Революціонный трибупалъ возбуждалъ особенно глубокое отвращение. 11-го термидора, дъйствія его были пріостановлены; но Бильо-Вареннъ, въ тоже засъданіе, настояль на отмінь этого распоряженія. Онъ утверждаль, что виновными были только соучастники Робеспьера, и что большая часть судей и присяжныхъ, какъ люди безукоризненные, должны быть оставлены при должностяхъ своихъ. Барреръ представилъ проектъ указа въ этомъ смыслѣ: онъ объяснилъ, что тріумвиры ничего не сдълали для революціоннаго правительства; что часто даже они противились его мърамъ; что ихъ единственною заботой было наполнить его своими креатурами и дать ему направленіе, благопріятное для ихъ плановъ; онъ пастанваль на усиленіи революціоннаго правительства, сохраненій закона противъ подозр'вваемыхъ и революціоннаго трибунала, въ прежнемъ его составъ, не исключая самого Фукье-Тенвилля. При этомъ имени въ собранін послышался всеобщій ропотъ. Фреронъ, принимая на себя выраженіе всеобщаго негодованія, воскликнуль: "Я требую, чтобы очистили наконецъ землю отъ этого чудовища. Пускай Фукье отправляется въ адъ, униваться пролитою имъ кровью". Этимъ словамъ анилодировали, и былъ изданъ указъ объ обвинении Фукье. Однако Барреръ не считалъ себя побъжденнымъ, онъ сохранялъ въ отношенін къ конвенту тоть же повелительный языкъ, который всегда удавался прежнему комитету. Со стороны Баррера это было и привычкой, и разсчетомъ: онъ хорошо зналъ, какъ легко можетъ быть продолжаемо все то, что имъло уже успъхъ однажды.

По политическая измѣнчивость Баррера, который былъ дворянскаго происхожденія и до 10-го августа принадлежаль къ нартіп роялистовъ-фельяновъ, не давала ему права говорить такимъ непреклоннымъ и повелительнымъ тономъ. "На какомъ основаніи", воскликнулъ Мерленъ (тіонвильскій), "этотъ президентъ фельяновъ позволяетъ себѣ предписывать намъ законы?" Въ залѣ раздались рукоплесканія. Барреръ смѣшался, сошелъ съ трибуны— и эта первая неудача комитетовъ ознаменовала ихъ упадокъ въ конвентѣ. Революціонный трибуналъ продолжалъ существовать, но онъ имѣлъ уже другихъ членовъ и былъ иначе организованъ. Законъ 22-го преріаля былъ уничтоженъ; въ судопроизводство введено было столько же медлительности, покровительственныхъ формъ и умѣ-

ренности, сколько было въ немъ прежде посибинности и безчеловъчности. Революціонный трибуналъ не служилъ уже больше орудіемъ противъ подозрѣваемыхъ, арестованныхъ во время террора: они содержались еще нѣкоторое время подъ стражей, но мало по малу были выпускаемы на свободу, согласно съ системой, которую Камиллъ Демуленъ предлагалъ принять въ руководство для коми-

тета милосердія.

13-го термидора конвентъ занялся организаціей правительства. Въ комитетъ общественнаго спасенія недоставало многихъ членовъ. Геро-де-Сешелль не быль заминень вовсе; Жань-Бонь-Сенть-Андре и Пріёръ (марискій) были въ отсутствін по порученію конвента; Робеспьеръ, Кутонъ, Сенъ-Жюстъ только что погибли. На ихъ мъсто были избраны Тулльенъ, Бреаръ, Ешассеріо, Трейльяръ, Тюріо, Лалуа, которые, вступивъ въ комитетъ, ослабили вліяніе его прежнихъ членовъ. Въ тоже самое время было измѣнено устройство обонхъ комитетовъ; они были поставлены въ большую зависимость отъ собранія и сділаны болібе независимыми одинь отъ другого. На комитетъ общественнаго спасенія возложены были діла военныя н дипломатическія, а комитеть общественной безонасности получилъ въ свое распоряжение высшую полицію. Ограничивая революціонную власть, конвентъ хотбль усноконть горячку, изъкоторой эта власть заимствовала свою силу, и удалить народъ, мало по малу, отъ участія въ ділахъ правленія. Въ этихъ видахъ ежедпевныя собранія кварталовъ были замінены однимъ собраніемъ въ декаду, а также уничтожена ежедневная илата въ сорокъ су неимущимъ гражданамъ за присутствованіе на этихъ собраніяхъ. Когда эти первыя мъры были предприняты и исполнены, Лекуантръ (изъ Версаля), 11-го фрюктидора, -- мъсяцъ спустя послъ наденія Робесньера, — сділаль донось на Бильо, Колло, Баррера, членовъ комитета общественнаго спасенія, и на Вадье, Амара и Вулана, членовъ комитета общественной безопасности. Наканунъ Талльенъ сильно порицалъ систему террора; эфектъ, произведенный его словами, ободрилъ Лекуантра. Опъ представилъ двадцать три обвинительные пункта противъ шести лицъ, поименованныхъ выше, приписаль имъ всв мфры жестокости и тирании, которыя они взводили на тріумвировъ, и назвалъ ихъ продолжателями Робеспьера. Этотъ доносъ произвелъ волнение въ собрани н возбудилъ сопротивление со стороны всёхъ тёхъ, кто поддерживалъ комитеты или не хотълъ болъе раздоровъ въ республикъ. "Еслибы преступленія, въ которыхъ обвиняеть насъ Лекуантръ", сказалъ Вильо-Варениъ, "были доказаны, и если бы они были столь же дійствительны, какъ они воображаемы и нелійны, то

тогда, конечно, каждый изъ насъ долженъ быль бы сложить голову на эшафотъ. Но пускай Лекуантръ, документами и свидътельствами, заслуживающими довбрія, докажеть ті факты, въ которыхъ онъ насъ обвиняетъ". За тъмъ Бильо-Вареннъ представилъ возраженія противъ всёхъ обвинительныхъ пунктовъ Лекуантра: онъ назвалъ своихъ враговъ людьми безиравственными, интриганами, желающими принести его въ жертву намяти Дантона, этого *инуснаго заговорщика, надежды всъхъ отцеубійственных* партій. "Чего хотять они", продолжаль онь, "эти люди, называющіе насъ продолжателями Робеспьера? Граждане, знаете ли вы, чего они хотять? Умертвить свободу на могилъ тирана". Доносъ Лекуантра былъ сдёланъ преждевременно: почти весь конвентъ призналь его клеветою. Обвиненные и ихъ друзья шумно выражали ничъмъ не сдержанное и еще всемогущее негодование, потому что они подверглись нападенію въ первый разъ; обвинитель быль почти смущенъ и слабо поддержанъ; на этотъ разъ Бильо-Вареннъ и его приверженцы легко одержали побъду. Черезъ нъсколько дней насталь срокъ возобновленія одной трети членовъ комитетовъ. Изъ комитета общественнаго спасенія выбыли по жребію, Барреръ, Карно, Робертъ Ленде, изъ комитета общественной безопасности-Вадье, Вуланъ и Монзъ Бель. Мъсто ихъ заступили люди термидорской партін. Колло д'Эрбуа и Бильо-Вареннъ, видя себя слишкомъ слабыми, подали въ отставку. Другое обстоятельство еще болже соджиствовало паденію ихъ партін, сильно возстановивъ противъ нея общественное мижніе, это гласность, которой были преданы преступленія Іосифа Лебона и Каррье, двухъ проконсуловъ комитета. Они были посланы, одинъ въ Аррасъ и Камбре, къ границъ, которой угрожалъ непріятель, другой въ Нанть, крайній пункть военныхъ дійствій въ Вандей: они ознаменовали свое пребывание тамъ жестокостью характера и причудами тираниін, обыкновенно, впрочемъ, свойственными тѣмъ, кто облеченъ всемогущею властью. Лебонъ, человъкъ молодой, слабаго темперамента, быль кротокъ отъ природы. При исполнени перваго порученія, даннаго ему конвентомъ, онъ былъ снисходителенъ, но получилъ за это упреки отъ комитета и былъ посланъ въ Аррасъ съ приказаніемъ выказать тамъ діятельность нісколько болве революціонную. Чтобы не отстать отъ неумолимой политики комитетовъ, онъ предался неслыханнымъ излишествамъ; жестокость его была смѣшана съ развратомъ; передъ нимъ всегда находилась гильотина, которую онъ называлъ святою, а въ обществъ его-налачъ, котораго онъ допускалъ къ своему столу. Каррье, им'вя передъ собою еще большее число жертвъ, превзоиелъ самого Лебона; онъ былъ желчный фанатикъ, кровожадный по самымъ наклонностямъ своимъ. Ему нуженъ былъ только случай, чтобы совершить такія д'вла, о которыхъ не осм'влилось бы мечтать даже воображеніе Марата. Посланный на окраину возмутившейся страны, онъ осуждалъ на смерть все враждебное народонаселеніе—священиковъ, женщинъ, д'втей, стариковъ, молодыхъ д'ввушекъ. Эшафотъ не посп'ввалъ сл'вдовать за нимъ; онъ зам'внилъ революціонный трибуналъ обществомъ Марата, а гильотину—подками съ открывающимся дномъ, посредствомъ которыхъ онъ тонилъ свои жертвы. Иосл'в 9-го термидора раздалось противъ этихъ злод'вйствъ требованіе суда и мести. Лебонъ первый подвергся нападенію, потому что онъ былъ преимущественно агентомъ Робеспьера; позже добрались и до Каррье, который служилъ агентомъ комитета общественнаго спасенія, и чудовищную жесто-

кость котораго не одобряль даже самъ Робеспьеръ.

Въ парижскихъ тюрьмахъ содержалось девяносто четыре жителя Нанта, искренно преданныхъ революціи и мужественно защищавшихъ свой городъ противъ нападенія вандейцевъ. Каррье отослаль ихъ въ Парижъ, обвиняя ихъ въ федерализмъ. До 9-го термидора ихъ не посмъли предать суду революціоннаго трибунала; тенерь они были призваны туда для того, чтобы разсмотръніемъ ихъ дъла раскрыть преступленія Каррье. Они были судимы съ большой и полезной торжественностью; ихъ процессъ продолжался около м'євща; общественное ми'вніе усп'єло выразиться и, когда опи были оправданы, со всёхъ сторонъ требовали правосудія противъ революціоннаго комитета въ Нант'є и противъ проконсула Каррье. Лежандръ возобновилъ обвинение Лекуантра противъ Вильо, Баррера, Колло и Вадье. Карио, Пріёръ и Камбонъ, прежије товарищи ихъ, великодушно приняли на себя ихъ защиту, прося позволенія раздёлить ихъ участь. Обвиненіе Лежандра осталось безъ последствій, и пока были преданы суду только члены революціоннаго комитета въ Нантв; но уже зам'ятны стали усибхи термидорской партін. На этотъ разъ, члены комитета должны были прибъгнуть къ оправданію, и доносъ Лежандра быль устранень простымь нереходомь къ текущимъ дъламъ, безъ объявленія его клеветою, какъ это было сділано съ доносомъ Лекуантра.

Однако революціонные демократы были еще очень сильны въ Нарижъ: если они и потеряли поддержку думы, революціоннаго трибунала, конвента, комитетовъ, то у шихъ оставались еще якобинцы и предмъстья. Клубъ якобинцевъ былъ главнымъ центромъ ихъ партіи, въ особенности, когда дъло шло о ея защитъ. Каррье усердно носёщаль его и взываль къ нему о помощи; Бильо-Вареннъ и Колло д'Эрбуа тоже бывали тамъ, но такъ какъ онасность, угрожавшая имъ, была нѣсколько менѣе сильна, то они и выказывали болѣе осторожности. Ихъ упрекали въ молчаніи. "Левъ синтъ", отвѣчалъ Бильо-Вареннъ, "но пробужденіе его будетъ ужасно". Клубъ якобинцевъ былъ очищенъ послѣ 10-го термидора, и, отъ имени возрожденныхъ обществъ, принесъ поздравленіе конвенту по поводу паденія Робеспьера и окончанія тиранніи. Теперь, когда преслѣдовали его вождей и заключали подъ стражу въ департаментахъ, множество якобинцевъ, депутація клуба и всѣхъ соединенныхъ съ нимъ обществъ явилась въ конвентъ, чтобы "испустить передъ нимъ крикъ горести, раздающійся во всѣхъ частяхъ республики,—крикъ горести угнетенныхъ патріотовъ, брошенныхъ

въ тюрьмы, откуда только что вышла аристократія".

Конвентъ не только не внялъ желанію якобинцевъ, но, чтобы разрушить ихъ вліяніе, запретилъ имъ подавать собирательныя прошенія, присоединять къ себъ другія общества, вступать съ ними въ постоянную переписку, - и такимъ образомъ разстроилъ знаменитую конфедерацію клубовъ. Якобинцы, отвергнутые конвентомъ, волновали Парижъ, гдъ они все еще удерживали за собою господство. Тогда термидорская нартія въ свою очередь обратилась къ народу, требуя поддержки кварталовъ. Въ тоже самое время Фреронъ, въ своемъ журналъ: "Ораторъ Народа", призвалъ молодыхъ людей къ оружію и всталь во главѣ ихъ. Эта новая, неправильная милиція получила названіе золотой молодежи Фрерона. Всѣ составлявшие ее принадлежали къ богатому среднему классу: они приняли особую одежду, такъ называемую, одежду жертвъ. Вмъсто якобинской карманьолы, они носили фракъ четырехъугольный формы, безъ воротника, выръзпые башмаки, волосы висящіе, по сторонамъ и подобранные сзади въ косички: они были вооружены короткими налками съ свинцовою оконечностью, въ формъ обуха. Одна часть этой молодежи и жителей кварталовъ принадлежала къ роялистамъ; другая сл'єдовала контръ-революціонному увлеченію настоящей минуты. Последняя действовала безъ определенной цели и честолюбивыхъ видовъ, принимая сторону сильнѣйшей партіи и поддерживая ее тъмъ охотнъе, что ея торжество объщало возстановленіе порядка, въ которомъ всё нуждались; первая, въ союзё съ термидорцами, боролась противъ прежнихъ комитетовъ, подобно тому какъ термидорцы, нъсколько раньше, вступили въ союзъ съ прежними комитетами противъ Робеспьера; она выжидала только случая, чтобы начать дёйствовать въ свою собственную пользу,что и случилось послѣ окончательнаго паденія революціонной партін. Въ томъ насильственномъ положеній, въ которомъ находились объ партій, онъ преслъдовали другъ друга до крайности, изъ опасенія или злобы, и боролись на улицахъ при крикахъ: да здраветвуеть конвенть! или: да здравствуеть Гора! Золотая молодежь побъждала въ Пале-Роялъ, гдъ ее поддерживали торговцы, но якобинцы оказывались сильнъе въ тюльерійскомъ саду, сосъднемъ съ

ихъ клубомъ.

Эти ссоры усиливались ежедневно, и скоро Парижъ сдълался полемъ сраженія, на которомъ усибхъ нартій зависбль отъ счастія оружія. Этому состоянію безпорядка и войны необходимо было положить конець; а такъ какъ партін, всл'єдствіе избытка ненависти и страсти, не могли войти въ соглашение, то одна изъ нихъ должна была одержать верхъ надъ другою. Термидорцы дѣйствовали усибино и побъда склонялась на ихъ сторону. На другой день носл'я того, какъ Бильо, въ клуб'я якобинцевъ, говорилъ о пробужденій льва, въ Парижѣ произошло весьма сильное волненіе. Хотъли взять приступомъ клубъ якобинцевъ. На улицъ кричали: "Открытг обширный заговорг якобинцевъ! Ихг надобно лишить покровительства законовь! Въ это же время происходиль судъ надъ наитскимъ революціоннымъ комитетомъ. Члены его оправдывались, приписывая Каррье всв жестокія приказанія, которыя были ими исполнены; это побудило конвенть къ разсмотржнію образа д'виствій Каррье. Прежде изданія указа объ его обвиненін, ему было позволено защищаться. "Когда я дъйствовалъ", сказалъ Каррье, "въ воздухъ, казалось, раздавались еще натріотическія пъсни двадцати тысячъ мучениковъ, повторявшихъ, посреди пытокъ: да здравствует республика! \*). Чувство человъчности, погибшее среди этого ужаснаго кризиса, могло ли тогда возвысить свой голосъ? Что сделали бы на моемъ месте те, которые теперь возстають противь меня? Въ Нантъ я спасъ республику: я жилъ только для моего отечества — и съумбю умереть за него". Изъ иятисотъ депутатовъ четыреста девяносто восемь подали голосъ за обвинение Каррье: двое подали голось въ томъ же смыслъ, но условно.

Якобинцы, видя, что отъ подчиненныхъ агентовъ преслѣдованіе переходитъ къ самимъ представителямъ народа, сочли себя погибними. Они пытались привести въ движеніе массу, не столько для того, чтобы защитить Каррье, сколько для того, чтобы поддержать свою партію, все болѣе и болѣе угрожаемую. Но они были сдержаны золотою молодежью и жителями кварталовъ, окружив-

<sup>\*)</sup> Намекъ на республиканцевъ, убитыхъ вандейдами.

шими мъсто ихъ засъданій съ цълью уничтожить клубъ якобинцевъ. Тамъ завязалась довольно жаркая борьба. Осаждающіе разбили окна, бросая въ нихъ каменьями, выломали двери и разсъяли якобинцевъ, послъ небольшаго сопротивленія со стороны последнихъ. Они жаловались конвенту на насиліе, противъ нихъ употребленное. Ребель, на котораго возложенъ былъ докладъ объ этомъ дълъ, былъ неблагосклоненъ къ якобинцамъ. "Гдъ образовалась тираннія? сказаль онъ; "у якобинцевъ. Гдъ имъла она помощниковъ и сообщинковъ? у якобинцевъ. Кто покрылъ Францію трауромъ, вселиль отчаяніе въ семействахъ, наполниль республику тюрьмами, сдёлалъ революціонное правленіе столь ненавистнымъ, что неводьникъ, склоняющійся подъ тяжестью оковъ, не согласился бы жить во Франціи? якобинцы. Кто сожалбеть объ ужасномъ правленін, тягот вышемъ надъ нами? якобинцы. Если въ настоящую минуту у васъ не достанеть смелости высказаться противъ нихъ, то у васъ нътъ болъе республики, потому что у васъ есть якобинцы". Конвентъ пріостановилъ на время д'ятельность клуба, чтобы очистить и преобразовать его, но не рѣшился уничтожить его совершенно. Якобинцы, вопреки распоряжению конвента, собрались, вооруженные, въ мъстъ своихъ засъданій; термидорское войско, однажды уже осаждавшее ихъ, опять напало на нихъ. Оно окружило клубъ съ криками: да здравствуетъ конвента! долой якобинцевт! Якобинцы приготовились къ защитъ; они покинули свои мъста съ крикомъ: Да здравствуето республика, овладъли дверьми и пытались сдълать вылазку. Сначала они захватили и всколькихъ ил виниковъ, но скоро, изнемогая подъ превосходствомъ числа, удалились съ поля сраженія и прошли сквозь ряды побъдителей, которые, обезоруживъ ихъ, преслъдовали ихъ оскорбленіями, ругательствами и даже ударами. Эти незаконныя экспедиціи сопровождались всёми излишествами, неразлучными съ борьбою партій. На сл'єдующій день коммиссары конвента закрыли клубъ, опечатали его протоколы и бумаги, -и съ этой минуты общество якобинцевъ болъе не существовало. Это народное общество наложило нятно на революцію, но оно напрягало всв ея пружины, въ то время, когда для отраженія иностранцевъ правленіе было передано народнымъ массамъ, —и дало республикъ всю энергію, необходимую для ея защиты; теперь же оно могло только пренятствовать установленію новаго порядка вещей. Положение дълъ измънилось. Необходимо было замънить диктатуру свободой. Такъ какъ революція была спасена, то нужно было освятить ея принципы и результаты, возвращениемъ къ законному правлению. Такая безубрная и чрезвычайная власть, какъ конфедерація клубовь, должна была прекратиться вслёдь за паденіемъ партін, поддерживавшей ее, а эта партія—насть вслёдь за измёненіемъ обстоятельствъ, послужившихъ къ ея возвышенію.

Каррье, приведенный предъ революціонный трибуналь, быль судимъ безъ перерыва и осужденъ вмъстъ съ большинствомъ сообщинковъ своихъ. Еще во время суда надъ нимъ, въ собрание были призваны обратно семьдесять три депутата, исключенные изъ него за протестъ противъ 31-го мая. Мерленъ (изъ Дуэ), отъ имени комитета общественнаго спасенія, потребоваль ихъ возвращенія. Его докладъ былъ принятъ съ рукоплесканіями, и семьдесять три депутата вновь заняли свои мъста въ конвентъ. Они побуждали, въ свою очередь, къ возвращению депутатовъ, лишенныхъ покровительства законовъ, но встрътили сильную оппозицію. Термидорцы и члены новыхъ комитетовъ опасались, что это послужить какь бы осуждениемь революции. Кромв того, они боялись ввести новую нартію въ конвенть, и безъ того уже раздъленный; они боялись найти въ ней неумолимыхъ враговъ, которые могли бы произвести, въ отношени къ термидорцамъ, такую же реакцію, какая была произведена последними противъ прежнихъ комитетовъ. Термидорцы отвергли, ноэтому, предложение возвратить жирондистовь, а Мерленъ (изъ Дуэ) даже воскликнуль: "ужъ не хотите ли вы открыть двери Тамиля?" Въ Тамилъ содержался молодой сынь Людовика XVI; жирондисты, въ виду последствій 31-го мая, были поставлены на одинъ уровень съ роялистами. Къ тому же, въ числъ славныхъ дней революціи 31-е мая стояло еще на ряду съ 10-мъ августа и 14-мъ іюля. Движеніе назадъ должно было сделать еще несколько шаговь, чтобы возвратиться къ этому времени. Республиканская контръ-революція возвратилась отъ 9-го термидора 1794 г. въ 3-му октября 1793 г., дню ареста семидесяти трехъ, но не къ 2-му іюня 1793, дню ареста двадцати двухъ. Иослъ инспроверженія Робеспьера и комитета, ей предстояло еще нанасть на Марата и Гору. Но для этого должно было пройти еще нъсколько мъсяцевъ; обратный ходъ событій соотвътствоваль наступательному движению революции съ правильностью, ночти геометрическою.

Уничтоженіе системы децемвировъ продолжалось. Отмѣненъ быль декреть объ изгнаніи священниковъ и дворянъ, составлявщихъ, во время террора, два класса, безусловно осужденные закономъ; уничтожена была обязательная такса на хлѣбъ и другіе продукты, для того, чтобы прекращеніемъ тиранніи въ дѣлахъ торговыхъ возстановить упавшее довѣріе. Ревностныя усилія конвента были направлены къ тому, чтобы замѣнить великодушной

свободон деспотическій гнеть комитета общественнаго спасенія. Эта эноха была ознаменована независимостью журналовъ, возстановленіемъ христіанской религіи и отказомъ отъ имуществъ, конфискованныхъ, во время правленія комитетовъ, у лицъ, обвиненныхъ въ федерализмъ. Это была полная реакція противъ революціоннаго правительства: она скоро коснулась Марата и Горы. Послъ 9-го термидора хотъли противопоставить Робеспьеру какуюнибудь революціонную знаменитость, и выбрали Марата. Ему возданы были почести погребенія въ Пантеонъ, которыя были откладываемы со дня на день во время всемогущества Робеспьера. Теперь этотъ чудовищный демагогъ послужилъ въ свою очередь предметомъ нападеній. Бюстъ его находился въ конвентъ, въ театрахъ, на илощадяхъ, въ мъстахъ общественныхъ собраній. 30лотая молодежь разбила его въ театръ Фейдо. Гора протестовала, но конвенть определиль указомъ, что ни одному гражданину не могутъ быть возданы почести погребенія въ Пантеонъ, и бюсть его не можетъ быть поставленъ въ конвентъ, ранъе десяти лътъ послъ его смерти. Бюстъ Марата исчезъ изъ залы засъданій, а такъ какъ въ предитстьяхъ брожение умовъ было весьма сильно, то кварталы, обыкновенная опора собранія, дефилировали въ присутствін его. Противъ дома инвалидовъ находилась гора, на вершинъ которой поставлена была колоссальная статуя Геркулеса, понирающаго гидру. Кварталъ хлѣбнаго рынка потребовалъ уничтоженія ея. На лівой стороні собранія послышался ропоть. "Этотъ гигантъ", сказалъ одинъ изъ депутатовъ "есть изображеніе народа".-- "Я вижу туть только гору", отвічаль ему другой; "а что такое гора, какъ не въчный протестъ противъ равенства?" Эти слова были покрыты рукоплесканіями; конвенть рѣшиль принять просьбу квартала и ниспровергнуть памятникъ побъды и владычества монтаньяровъ.

Теперь настала минута для возвращенія изгнанныхъ членовъ конвента: незадолго передъ тёмъ быль уже отмѣненъ указъ, лишавшій ихъ нокровительства законовъ. Иснаръ и Луве писали собранію, прося возвратить имъ ихъ права: но на это имъ все еще
возражали указаніемъ на послѣдствія 31-го мая и на мятежъ дешартаментовъ. "Я не стану оскорблять національнаго конвента",
сказалъ Шенье, говорившій въ ихъ пользу, "выставляя передъ его
глазами призракъ федерализма, изъ котораго осмѣлились сдѣлать
главный обвинительный пунктъ противъ вашихъ товарищей. Они
бъжали, скажете вы, они прятались: вотъ ихъ преступленіе! (частлива была бы республика, еслибы это преступленіе было общимъ!
Зачѣмъ не нашлось такихъ глубокихъ пещеръ, которыя сохранили

бы отечеству глубокомысліе Кондорсе, краснор вчіе Верньо? Зачвмъ 10-го термидора гостепріимная земля не возвратила свёту эту группу энергичныхъ патріотовъ и доброд'єтельныхъ республиканцевь? Но со стороны этихъ людей, раздраженныхъ несчастьемъ, боятся плановъ мести. Нфтъ! пройдя черезъ школу бъдствій, они привыкли оплавивать людскія заблужденія. Нътъ, нътъ, Кондорсе, Рабо-Сентъ-Етіеннъ, Верньо, Камиллъ Демуленъ не хотятъ кровавыхъ жертвоприношеній, и не этимъ путемъ можно успоконть ихъ тъни!" Лъвая сторона возстала противъ предложенія Шенье. "Вы разбудите всв страсти", воскликнуль Бентаболь. "Нападая на возстаніе 31-го мая, вы обвиняете восемьдесять тысячь человікь, способствовавшихъ ему". - "Не будемъ смъщивать", отвъчалъ Сіейсь, дела тираннін съ деломъ принциповъ. Когда въ роковые дни 31-го мая и 2-го іюня люди, поддерживаемые подчиненною властью, соперничествовавшею съ нами (т. е. думой), могли совершить величайшее изъ преступленій, то это не было уже діломъ патріотизма, а посягательствомъ тираннін; за то, съ тъхъ поръ, вы видели конвентъ побежденнымъ, большинство-угнетеннымъ, меньшинство — предписывающимъ законы. Засъданія конвента раздъляются на три эпохи: до 31-го мая-угнетеніе конвента народомъ; до 9-го термидора, угнетение народа конвентомъ, въ свою очередь служащимъ жертвой тиранніи: наконецъ, съ 9-го: термидора воцарилось правосудіе, потому что конвентъ получилъ обратно вет свои права". Сіейсь потребоваль возвращенія изгнанныхъ членовъ, какъ гарантін единодушія для собранія и спасенія для республики. Мерленъ (изъ Дуэ), отъ имени комитета общественнаго спасенія, предложиль призвать ихъ тотчасъ-же; предложение было принято, и послѣ восемнадцатимъсячнаго изгнания двадцать два члена конвента, въ числъ которыхъ находились Иснаръ, Луве, Ланжюине, Кервелеганъ, Генрихъ-Ла-Ривьеръ, Ла-Ревельеръ-Лено, Лесажъ, остатки блестящей и несчастой жиронды, заняли вновь свои м'єста; они примкнули къ ум'єренной партін, въ составъ которон все болже и болже входили обломки различныхъ партій. (тарые враги, забывъ свою вражду и сопершиество за обладание властью, вступили въ союзъ между собою, потому что у нихъ была одна и та же цёль. одни и тё же интересы. Это было началомъ примиренія между тёми, которые хотёли республики-противъ роялистовъ, удобопримфинмой конституцінпротивъ революціонеровъ. Всё мёры противъ федералистовъ были отмівнены, и жиропдисты встали во глав'в республиканской контръреволюціи.

Между тъмъ конвентъ, увлеченный реакціонерами и желая

встхъ наказать и все исправить, довель до крайности свое стремленіе къ правосудію. Послѣ уничтоженія децемвирнаго правленія было бы столь же благоразумно, какъ и трудно, предать забвенію прошедшее и закрыть пучину революціи, бросивъ въ нее нъсколько искупительных в жертвъ. Только безопасность влечетъ за собою водвореніе мира, а безъ мира невозможна свобода. Слёдуя вновь образу дъйствій, который, подъ вліяніемъ отвращенія къ совершившимся преступленіямъ и злобы за испытанныя страданія, неизбъжно долженъ былъ имъть страстный характеръ, конвентъ только перемъстиль насиліе. До сихъ поръ буржуазію приносили въ жертву массъ, кущовъ-нотребителямъ; тенерь же произошло совершенно противное. Ажіотажъ заступиль мъсто тахітит, доносчики изъ средняго класса — мъсто доносчиковъ изъ народа. Веж принимавшіе участіе въ диктаторскомъ правленіи были преследуемы съ крайшимъ ожесточеніемъ. Кварталы, служившіе мъстопребываніемъ буржуазіи, требовали обезоруженія и наказанія окружныхъ революціонныхъ комитетовъ, состоявшихъ изъ санкюлотовъ. Раздался всеобщій крикъ мести противъ террористовъ, разрядъ которыхъ ежедневно расширялся. Денартаменты доносили на всъхъ прежнихъ проконсуловъ; угроза въчнаго и общирнаго мщенія довела до отчаянія многочисленную партію, которой можно было больше и не опасаться, потому что она была лишена власти.

Воязнь преследованій и многія другія причины приготовили эту нартію къ возмущенію. Быль ужасный голодъ. Область труда и сумма его продуктовъ уменьшились со времени революціонной энохи, когда богатые классы были заключены въ тюрьму, а бъдные управляли государствомъ; отмъна maximum вызвала сильный кризисъ, которымъ воспользовались кущы и фермеры, старавшіеся высокою ціною продуктовь вознаградить себя за прежде понесенныя потери. Къ довершенію затрудненій, ассигнаціи потеряли кредить и съ каждымъ днемъ падали въ цѣнѣ: выпущено ихъ было болбе чъмъ на 8 милліардовъ. Національныя имущества, служившія обезнеченіемъ ассигнацій, понизились въ цёнё вслёдствіе революціонных конфискацій; среднее сословіе, купцы и др. не върили въ прочность республиканского правленія, считая его нереходнымъ: все это вмъстъ взятое уронило цънность ассигнацій въ 15-ть разъ противъ ихъ номинальной цёны. Ихъ принимали неохотно, а звонкую монету скрывали тёмъ тщательнёе, чёмъ больше было требованій на нее и чёмь сильнёе быль упадокь бумажныхъ денегъ. Народъ, испытывая недостатокъ въ събстныхъ принасахъ, лишенный средствъ къ покупкъ ихъ, даже съ

помощью ассигнацій, вналь въ отчаяніе; онъ принисываль это положеніе діль кунцамь, фермерамь, землевладільцамь, правительству, и не безъ сожалінія вспоминаль, что прежде, во время господства комитета общественнаго снасенія, у него быль и хлібть, и обладаніе властью. Конвенть назначиль особый продовольственный комитеть, для снабженія Парижа съйстными принасами; но полторы тысячи мітиковь муки, необходимыхь ежедневно для прокормленія громаднаго города, были добываемы комитетомь только со дія на день, съ большимь трудомь и издержками; народь, толинвшійся передь булочными иногда по двінадцати часовь сряду, въ ожиданій раздачи каждому по одному фунту дурнаго хліба, жаловался и ронталь. Онъ называль Буасси-Д'Англа, президента комитета продовольствія, Буасси-Голодъ. Таково было состояніе умовь среди країне раздраженной и фанатической массы, въ то время, когда происходиль судь надь преж-

ними предводителями ея.

12-го вантоза, вскор в посл возвращенія жирондистовь, собраніе издало указъ объ арестѣ Бильо-Варенна, Колло д'Эрбуа, Баррера и Вадье. Ихъ процессъ передъ конвентомъ долженъ былъ начаться 3-го жерминаля. Перваго жерминаля (20-го марта 1795 г.), въ декади, т. е. въ десятый день декады, срокъ засъданія окружныхъ собраній, приверженцы обвиненныхъ приготовили возмущеніе, съ цёлью воспрепятствовать суду надъ ними: на ихъ сторонъ были внъшніе кварталы предмъстій Сенть-Антуанъ и Сенъ-Марсо. Толна народа отправилась оттуда въ конвентъ, полу-просителями, полу-бунтовщиками, съ намфреніемъ требовать хлфба, конституцін 93-го года и освобожденія заключенных з натріотовъ. Насколько молодыхъ людей, понавшихся ей на встржчу, были брошены въ бассейны тюльерійскаго сада. Но вскоръ распространилось извъстіе, что конвенть въ опасности, что якобинцы хотять освободить своихъ предводителей: тогда золотая молодежь, за которою слёдовало около 5000 граждань изъ внутреннихъ кварталовъ, явилась разсвять ополчение предместій и охранять собраніе, которое, узнавъ о новой опасности, возстановило, по предложенію Сіейса, дъйствіе прежняго закона противъ народныхъ возстаній, подъ именемъ закона о высшей полиціи.

Такъ какъ возстаніе въ пользу обвиненныхъ не удалось, то 3-го жерминаля они приведены были въ присутствіе конвента. Только одного Вадье не было на лицо. Ихъ образъ дѣйствій былъ разсмотрѣнъ съ величайшею торжественностью; ихъ обвиняли въ деспотическомъ управленіи народомъ и въ угнетеніи конвента. Хотя для обвиненія и не было недостатка въ доказательствахъ, но

обвиненные защищались съ большою ловкостью. Они утверждали, что въ угнетеніи конвента и ихъ самихъ виновенъ только одинъ Робеспьеръ, извиняли мъры, принятыя комитетомъ и одобренныя конвентомъ, возбужденнымъ состояніемъ времени, защитою республики и необходимостью ея спасенія. Ихъ прежніе товарищи свидътельствовали въ ихъ пользу и хотъли пріобщить себя къ ихъ дълу. Остатки Горы также поддерживали ихъ съ большою силон. Разбирательство этого дѣла продолжалось уже девять дней; въ каждомъ засъданін выслушивались обвиненія и оправданія ихъ. Кварталы предмъстій сильно волновались. Сборища, начавшіяся съ перваго жерминаля, умножились 12-го, и произошло новое возстаніе, съ цізлью пріостановить ходъ процесса, котораго не могло предотвратить первое народное движение. Агитаторы, на этотъ разъ болъе многочисленные и смълые, одолъли стражу конвента и проникли въ залу засъданій; на шапкахъ у нихъ было написано мъломъ: хлиба, конституцію 93-го года, освобожденіе патріошовъ. Большинство депутатовъ Вершины (такъ назывались остатки Горы) приняло ихъ сторону; другіе, смущенные шумомъ и безпорядкомъ этого народнаго нашествія, ждали освобожденія отъ впутреннихъ городскихъ кварталовъ. Засъданіе прекратилось. Набатъ, отнятый у думы послѣ ея пораженія и поставленный на вершину Тюльери, гдв засвдаль конвенть, биль тревогу; комитеть приказалъ ударить сборъ. Черезъ нѣсколько времени граждане сосѣднихъ кварталовъ соединились съ оружіемъ въ рукахъ, отправились на помощь конвенту и освободили его во второй разъ. Онъ осудилъ на изгнаніе обвиненныхъ, нослужившихъ поводомъ къ возстанію, и издаль указъ объ арестъ 17-ти членовъ Вершины, которые, выказавъ расположение къ инсургентамъ, могли быть признаны соучастниками ихъ. Въ числъ ихъ находились: Камбонъ, Рюамъ, Леонаръ Бурдонъ, Тюріо, Шаль, Амаръ и Лекуантръ, который, послѣ возвращенія жирондистовъ, сдѣлался онять монтаньяромъ. На слъдующій день изгнанивки и заключенные были отправлены въ замокъ Гамъ.

Днемъ 12-го жерминаля ничего не было рѣшено. Предмѣстья были отражены, не бывъ побѣжденными—а для уничтоженія партіи необходимо, чтобы рѣшительное пораженіе отняло у нея остатокъ силъ и довѣрія. Послѣ столькихъ вопросовъ, уже рѣшенныхъ противъ демократовъ, оставался еще одинъ, самый важный—вопросъ о конституцін. Отъ него зависѣло превосходство массы или буржуазін. Защитники революціоннаго правленія домогались демократической конституцін 1793 г., которая представляла имъ возможность возвратить потерянную власть. Въ свою очередь, ихъ про-

тивники пытались замёнить ее конституціей, которая утвердила бы ихъ господство, централизуя правление и отдавая его въ руки средняго класса. Съ той и другой стороны, въ продолжение цълаго м'єсяца, готовились къ борьбі на этомъ посліднемь полів битвы. Въ пользу конституцін 1793 г. говорило то, что она была утверждена народомъ; поэтому на нее нападали съ величайшею осторожностью. (пачала об'ящали исполнить ее безъ изм'яненій; потомъ назначили коммиссію изъ одиннадцати членовъ, съ порученіемъ приготовить органическіе законы, которые сділали бы ее удобоисполнимой: позже рискнули представить противъ нея нъсколько возраженій, въ томъ смысль, что она раздробляетъ власть и признаетъ одно только собраніе, зависимое отъ народа даже въ дълъ составленія законовъ. Наконецъ, депутація одного изъ кварталовъ ръпилась назвать конституцію 93 г. децемвирной конституціей, предписанной терроромь. Всв приверженцы ея, въ негодованіи и страхѣ, приготовили возстаніе, чтобы сохранить ее. Это было новое 31-е мая, столь-же ужасное, какъ и первое; но не им'тя поддержки въ всемогущей дум'т, не направляемое однимъ вождемъ, не встръчая передъ собою устрашеннаго конвента и покорныхъ кварталовъ, оно привело къ совершенно другимъ результатамъ.

Заговорщики, наученные неудачей возмущений 1-го и 12 жерминаля, на этотъ разъ не забыли ничего, чтобы пополнить недостатокъ организацін и цёли. 1-го преріаля (20-го мая), отъимени народа, возставшаго для полученія хліба и возстановленія правъ своихъ, они рѣшили уничтожить революціонное правленіе и ввести въ дъйствіе демократическую конституцію 93 г.; отръшить отъ должности членовъ правительства и арестовать ихъ; освободить натріотовъ: созвать избирателей на 25-е преріаля, законодательное собраніе, которымъ долженъ быть заміжненъ конвентьна 25-е мессидора: пріостановить дійствіе всякой власти, не исходящей отъ народа. Они ръшили создать новую думу, которая служила бы имъ общимъ центромъ, овладътъ заставами, телеграфомъ, сигнальною пушкою, набатомъ, барабанами, и остановиться только тогда, когда обезнечены будутъ продовольствіе, спокойствіе, счастіе и евобода всъхъ французовъ. Они пригласили каноперовъ, жандармовъ, пъхоту и кавалерію стать подъ народныя знамена.

и направились противъ конвента.

Въ это время въ конвентъ разсуждали о томъ, какъ восиреиятствовать возстанію. Ежедневныя сборища, происходившія при раздачъ хлъба и вслъдствіе народнаго броженія, не дали замътить приготовленій къ большому возмущенію и помъщали принять мфры къ предупрежденію или отраженію его. Комитеты поспъшили увъдомить собрание объ опасности. Оно тотчасъ же объявило свои засъданія непрерывными, возложило на Парижъ отвътственность за безопасность представителей республики, приказало затворить ворота тюльерійскаго замка, предводителей скопища лишило покровительства законовъ, всёхъ гражданъ кварталовъ призвало къ оружію, и поставило во главъ ихъ восьмерыхъ коммиссаровь, въ числъ которыхъ были Лежандръ, Генрихъ Ла-Ривьеръ, Кервелеганъ и др. Только что они вышли изъ собранія, какъ извић послышался сильный шумъ. Одна изъ вижшнихъ дверен была выломана, и галлерен были наводнены женщинами, кричавиними: хльба! конституцію 93 г.! Конвентъ приняль ихъ съ твердостью. "Ваши крики", сказаль президентъ Вернье, "не измънять нашего образа дъйствій; они не ускорять ни на одну минуту привозъ събстныхъ припасовъ, а только замедлять его". Ужасный шумъ покрылъ голосъ президента и прервалъ разсужденія. Тогда вел'єно было очистить галлереи. Но инсургенты предм'встій вскор'ї достигли внутреннихъ дверей, и, найдя ихъ запертыми, сильно ударяли въ нихъ топорами и молотками. Двери поддались, и взбунтовавшаяся толна проникла въ самую середину залы.

Тогда мѣсто засѣданій обратилось въ поле битвы. Ветераны и жандармы, которымъ ввѣрено было охраненіе собранія, призываютъ къ оружію: депутатъ Оги, съ саблею въ рукахъ, становится во главѣ ихъ, и ему удается отразить нападающихъ. Нѣкоторые изъ нихъ уже схвачены; но инсургенты, болѣе многочисленные, возвращаются бѣглымъ шагомъ и врываются вновь въ средниу залы. Депутатъ феро поспѣшно входитъ въ залу, преслѣдуемый инсургентами, которые пѣсколько разъ стрѣляютъ изъ ружей. Они цѣлятъ въ Буасси-д`Англа, занимающаго президентское кресло вмѣсто Вернье. Феро бросается на трибуну, чтобы прикрыть его своимъ тѣломъ: на него устремляются съ пиками и саблями, и онъ надаетъ. тяжело раненный. Писургенты увлекаютъ его въ корридоры, и, принимая его за фрерона, отсѣкаютъ ему голову и сажаютъ ее на пику.

Послѣ этой битвы, они овладѣваютъ залой. Большинство депутатовъ обращается въ бѣгство. Остаются только нѣсколько членовъ Вершины и Буасси д'Англа, который, спокойный, съ покрытой головой, нечувствительный къ оскорбленіямъ и угрозамъ, все еще продолжаетъ протестовать, отъ имени конвента, противъ народнаго пасилія. Ему показываютъ окровавленную голову Феро, и онъ съ уваженіемъ преклоняется передъ нею. Его хотятъ при-

нудить, приставляя шики къ его груди, къ собранию голосовъ по предмету предложенія инсургентовъ, по всякій разъ получають отъ него смилый отказъ. Но члены Вершины, одобрявшие возмущеніе, овладівають президентскимь бюро, занимають трибуну, и при рукоплесканіяхъ массы, облекають въ форму указовъ всё статын, содержащіяся въ манифесть возстанія. Денутать Роммъ становится ихъ органомъ. Затъмъ они назначаютъ исполнительную коммиссію, составленную изъ Бурботта, Дюруа, Дюкенуа, Пріера (марискаго), а главнокомандующимъ вооруженной силой назначають депутата Субрани. Такимъ образомъ они приготовляють возстановление своего господства. Они издають указъ о вызовъ своихъ заключенныхъ товарищей, отръшении своихъ враговъ, введенін въ дъйствіе демократической конституціи и возстановленін клуба якобинцевъ. Но недостаточно было на время овладъть собраніемъ, — надобно было побъдить кварталы, потому что только съ ними могла завязаться настоящая битва.

Коммиссары, посланные въ кварталы, посибшили собрать ихъ. Ватальоны четырехъ ближайшихъ кварталовъ вскоръ заняли Карусельскую илощадь и всв главные пути къ ней. Тогда все измънилось; Лежандръ, Кервелеганъ, Оги, во главъ кварталовъ, въ свою очередь осадили инсургентовъ. ('начала опи встр'втили сопротивление; но вскоръ они проникли, со штыками на перевъсъ, въ залу, гдв еще продолжалось засъдание заговорщиковъ. Лежандръ закричалъ: "Именемъ закона, я приказываю вооруженнымъ гражданамъ удалиться". Съ минуту они колебались; но прибытіе батальоновъ, входившихъ во всъ двери, устращило ихъ, и они бросились бѣжать въ безпорядкѣ. Собраніе наполнилось депутатами, кварталамъ была выражена благодарность, и пренія возобновились. Всв мъры, принятыя передъ тъмъ, были отмъцены, п четырнадцать депутатовъ, къ которымъ присоединено было потомъ еще четырнадцать, были арестованы, какъ зачинщики возстанія или одобрявшіе его своими рачами. Была уже полночь—а въ нять часовъ утра арестованные депутаты находились уже въ тести миляхъ отъ Парижа.

Не смотря на эту неудачу, предивстья не считали себя побъжденными, и на следующий день съ пушками двинулись противъ конвента. Въ свою очередь и кварталы отправились защищать его. Объ партін уже готовились къ руконашной схваткъ: пушки предмъстій, привезенныя на Карусельскую илощадь, были наведены на замокъ, когда собраніе послало коммиссаровъ къ инсургентамъ. Начались переговоры: одинъ изъ депутатовъ предмъстій, допущенный въ собраніе, просиль о томъ-же, чего требовали и наканунт, прибавивъ: "Мы ртшились скорте умереть на мъстъ, нежели отказаться отъ котораго-нибудь изъ нашихъ требованій. Я ничего не боюсь; имя мое Сенъ-Лежье. Да здравствуєть республика! да здравствуетъ конвентъ, если онъ, какъ я полагаю, другъ истиннымъ принципамъ!" Депутатъ былъ принятъ благосклонно, съ предиъстьями обощлись по братски, не объщая имъ, вирочемъ, ничего положительнаго. Предивстья, не имвя больше ни общаго городскаго совъта, который бы могъ укрънить ихъ въ ихъ намбреніяхъ, ни главнокомандующаго вродъ Ганріо, который бы могъ удержать ихъ въ сборъ, пока предложенія ихъ не будуть утверждены указомъ, не настаивали болже на своихъ требованіяхъ. Они удалились, получивъ увтреніе конвента, что онъ позаботится о продовольствін народа и не замедлить обнародовать органическіе законы къ конституціи 93 г. Въ этотъ день можно было убъдиться, что для успъха недостаточно огромной матеріальной силы и опредъленной цъли, что необходимы еще предводители и власть, которая-бы поддерживала возстание и направляла его. Теперь существовала только одна законная властьконвентъ; партія, имѣвшая его на своей сторонѣ, восторжествовала.

Шесть монтаньяровъ-демократовъ-Гужонъ, Бурботть, Роммъ, Дюруа, Дюкенуа и Субрани-были преданы суду военной коммиссін. Они предстали передъ нею съ твердостью, фанатически преданные своему делу и почти всё невиновные въ излишествахъ. Обвиненіемъ противъ нихъ служило только движеніе преріаля; но во время борьбы партій и этого было достаточно для присужденія ихъ къ смертной казни. Они вст поразили себя однимъ и ттмъ же ножемъ, который они передавали другь другу съ крикомъ: Да зоравствуеть республика! Роммъ, Гужонъ и Дюкенуа были такъ счастливы, что имъ удалось убить себя; остальные, уже умирающіе, но все еще съ покойнымъ лицемъ, были отправлены на эшафотъ.

Вирочемъ, предмъстья, хотя и отраженныя 1-го преріаля и оттъсненныя 2-го, имъли еще средства къ возстанію. Событіе гораздо менъе важное, нежели предшествовавния возмущения, повлекло за собою окончательное поражение ихъ. Убійца депутата Феро быль найдень и осуждень; 4-го, въ день, назначенный для его казии, толив удалось освободить его. Противъ этого новаго посягательства раздался общій крикъ негодованія, и конвенть издаль приказь объ обезоруженін предмістій. Они были окружены всёми внутренними кварталами. Приготовившись къ сопротивленію, они однако уступили и выдали нікоторыхъ изъ своихъ предводителей, свое оружіе и артиллерію. Демократическая партія лишилась постепенно своихъ вождей, своихъ клубовъ, своей власти; у нея оставалась только вооруженная сила, которая дѣлала ее еще грозною, и учрежденія, съ номощью которыхъ она могла возвратить все потерянное. Вслѣдствіе своей послѣдней неудачи, низшій классъ былъ совершенно удаленъ отъ участія въ правленіи государствомъ: революціонные комитеты, служившіе для него мѣстомъ собраній, были уничтожены, капонеры, бывшіе его войскомъ, были обезоружены; конституція 1793 г., составлявшая его кодексъ, была

отмънена, и этимъ положенъ конецъ господству массы.

Съ 9-го термидора до 1-го преріаля, съ партіей монтаньяровъ было поступлено точно такъ же, какъ съ нартіей жирондистовъ между 2-мъ йоня и 9-мъ термидора. ('емьдесятъ шесть монтаньяровъ были осуждены на смерть или арестованы. Они испытали, въ свою очередь, ту участь, которую терийли отъ нихъ другіе. Въ эпоху господства страстей, нартін не ум'єютъ вступать въ согласіе одна съ другою, и хотять только поб'єждать другь друга. Подобно жиропдистамъ, монтаньяры возстали, чтобы возвратить потерянную власть, и тоже потеривли неудачу. Верньо, Бриссо, Гюаде и др. были судимы революціоннымъ трибуналомъ; Бурботтъ, Дюруа, Субрани, Роммъ, Гужонъ, Дюкенуа-военною коммиссіею. Тѣ и другіе умерли съ одинаковымъ мужествомъ. Отсюда видно, что въ нёкоторыхъ отношеніяхъ всё партін сходны между собою н что ими руководять одни и тъже побужденія, или одна и таже необходимость. Съ этого времени, управление революціей перешло, вић конвента, въ руки средняго класса, а въ самомъ конвентъ господствовало, при жирондистахъ, такое же единодушіе, какъ и послъ 2-го іюня, при монтаньярахъ.

## ГЛАВА ХІ.

Съ 1-го преріаля (20-го мая 1795), до 4-го брюмера (26-го октября), послъдняго дня засъданій конвента.

Походы 1793 и 1794 годовъ.—Состояніе умовъ въ войскѣ при извѣстіи о 9-мъ термидорѣ. —Завоеваніе Голландіи; расположеніе французской арміп на Рейнѣ. — Базельскій миръ съ Пруссіей; миръ съ Испаніей. — Высадка въ Киберонѣ. — Реакція переходить изъ рукъ конвента въ руки роялистовъ. — Избіеніе революціонеровъ на Югѣ. —Директоріальная конституція ІІІ года. — Фрюктидорскіе декреты, требующіе избранія двухъ третей конвента въ члены новыхъ совѣтовъ. — Ожесточеніе роялистской партіп въ парижскихъ кварталахъ. — Она возстаеть. — День 13-го вандемьера. — Выборъ совѣтовъ и Директоріи. — Конецъ дѣятельности конвента; ея продолжительность, ея характеръ.

Вибинее преусивяние революціи наиболіве способствовало паденію диктаторскаго правительства и якобинской партіи. Возрастающія побіды республики, которымь они содійствовали энергією своихь мірь или своимь фанатизмомь, сділали власть ихь излишнею. Комитеть общественнаго спасенія, грозная и сильная рука котораго тяготіла надъ Франціей, увеличиль ея средства, организоваль ея арміи, съумість выбрать генераловь и предписаль побіды, окончательно обезпечившія торжество революціи вь отношеній къ Европів. (частливое положеніе страны не требовало боліве чрезвычайных усилій: задача комитета была исполнена. Диктатура этого рода спасаеть государство и діло, которому она слідуеть: но самое торжество ея становится для нея причиною упадка. Внутреннія собитія не позволяли намь до сихь порь изобразить движеніе, сообщенюе войскамь, нослів 31-го мая, комитетомь общественнаго спасенія, и результаты, полученные имь.

Всеобщее ополчение, предпринятое лѣтомъ 1793 г., образовало воиско Горы. Предводители этой нартін избрали, изъ числа вто-

ростепенныхъ офицеровъ, генераловъ-монтаньяровъ, въ замънъ генераловъ-жирондистовъ. Эти генералы были: Журданъ, Пишегрю, Гошъ, Моро, Вестерманнъ, Дюгомье, Марсо, Жуберъ, Клеберъ и др. Карно, поступивъ въ комитетъ общественнаго спасенія, сділался какъ бы военнымъ министромъ и начальникомъ штаба всёхъ республиканскихъ войскъ. Вмъсто разсвянныхъ корпусовъ, дъйствовавинуть на отдёльных в пунктахъ безъ всякаго единодушія, онъ образовалъ сильныя массы и направилъ дъйствія ихъ къ одному центру, къ одной общей цёли. Онъ слёдовалъ методу войны въ большихъ размфрахъ, испытанному имъ съ ръшительнымъ успъхомъ при Ватиньи, когда онъ былъ коммиссаромъ конвента. Эта важная побъда, которой онъ содъйствовалъ лично, отбросила за Самбру соединенныя войска генераловъ Клерфе и принца Кобургскаго, и освободила Мобёжъ отъ осады. Виродолжение зимы 1793— 94 г. объ арміи стояли одна противъ другой, ничего не предпринимая.

Съ открытіемъ камнаніи, об'в армін задумали проектъ вторженія. Австрійская армія бросилась на прибрежные города Соммы—Пероннъ, Сенъ-Кантенъ, Аррасъ, и угрожала Парижу, между т'ємъ какъ французская армія готовилась вновь къ завоеванію Вельгіи. Иланъ комитета общественнаго спасенія былъ задуманъ совершенно иначе, ч'ємъ неясный проектъ союзниковъ. Пишегрю, во глав'є нятидесяти тысячъ челов'єкъ, проникъ во Фландрію, опираясь на море и Пельду. Вправо отъ него двадцать тысячъ челов'єкъ, подъ начальствомъ Моро, двинулось на Мененъ и Куртре. Генералъ Сугамъ остался съ тридцатью тысячами челов'єкъ подъ. Лиллемъ, чтобы поддержать противъ австрійцевъ крайнюю правую сторону нанадающей армін, между т'ємъ какъ Журданъ съ мозельскою арміей, направился чрезъ Арлонъ и Динанъ къ Нарле-

руа, чтобы присоединиться къ съверной арміи.

Австрійцы, атакованные во Фландрін, и онасаясь боковаго нанаденія со стороны Журдана, посившно оставили свои нозиціи на Соммв. Клерфе и герцогъ іоркскій были разбиты арміей Пишегрю при Куртре и Гугледв, принцъ Кобургскій—при Флёрюсв, арміей Журдана, который только что овладвль Шарлеруа. Оба генераланобъдителя быстро довершили завоеваніе австрійскихъ нидерландовъ. Англо-голландская армія отступила къ Антверцену, оттуда къ Бредв, отъ Бреды къ Буале-Дюку (Герцогенбушу), испытывая безпрестанныя потери. Она перешла черезъ Ваалъ и удалилась въ Голландію. Австрійцы столь же напрасно пытались прикрыть Брюссель, Мастрихтъ: они были преслъдуемы и разбиваемы арміей Журдана, которая, послѣ своего соединенія съ сѣверной арміей,

получила названіе армін Самбры и Мааса, и не оставила непріятеля за Реромъ, какъ это сделалъ Дюмурье, а оттеснила его за Рейнъ. Журданъ овладълъ Кельномъ, Бонномъ, и коснулся, своею правою стороною, лъваго фланга мозельской армін, которая прошла черезъ Люксанбургскую область и вмъстъ съ Журданомъ заняла Кобленцъ. Тогда началось общее и сосредоточенное движение всъхъ французскихъ войскъ, устремившихся къ рейнской границъ. Во время пораженій республики, Вейсенбургскія линіи (на границахъ Эльзаса) были прорваны непріятелемъ. Комитетъ общественнаго спасенія употребляль и въ рейнской арміи рёшительныя мёры своей политики. Коммиссары конвента, Сенъ-Жюсть и Леба, ввърили главное начальство надъ нею Гошу, провозгласили побъду и терроръ,и черезъ и сколько времени герцогъ Брауншвейгскій и Бурмзеръ были оттёснены отъ Гагенау къ лаутерскимъ линіямъ (въ нынёшней прирейнской Баваріи). Не будучи въ силахъ удержаться и здъсь, они перешли на правый берегь Рейна въ Филипсбургъ. Шпейеръ и Вормсъ опять были взяты французами, республиканскія войска, всюду поб'єдоносныя, заняли Бельгію, часть Голландін, лежащую на лѣвомъ берегу Мааса, и всѣ города по теченію Рейна, кром'т Майнца и Мангейма, которые подверглись тесной осадъ. Альнійская армія не имъла, въ эту кампанію, большого усивха. ()на пыталась овладъть Піемонтомъ, но ей не удалось это. На границахъ Испаніи, война пачалась подъ дурными предзнаменованіями: об'є армін — восточно-пиренейская и западо-пиренейская, -- малочисленныя и непривыкшія къ войнъ, были постоянно разбиваемы и удалились одна къ Перпиньяну, другая—къ Байоннѣ. Комитетъ общественнаго спасенія уже поздно обратилъ вниманіе и направиль свои усилія на этотъ пункть, который быль не изъ числа самыхъ опасныхъ для него. Но едва введены были имъ въ объ армін его система, организація и генералы, какъ дъла приняли другой обороть. Дюгоммье, послѣ цѣлаго ряда успѣховъ, вытъснилъ испанцевъ изъ предъловъ Франціи и черезъ Каталонію пропикъ на пиренейскій полуостровъ. Монсей также вторгнулся въ Испанію черезъ Бастанскую долину, другое отверстіе въ Пиренеяхъ, и овладълъ Санъ-Себастіаномъ и Фонтарабіей. Союзники были вездъ побъждаемы, и нъкоторыя изъ союзныхъ державъ стали раскаяваться въ томъ, что слишкомъ довърчиво примкнули къ коалицін.

Въ это именно время въсть о революціи 9-го термидора дошла до армій. Онъ были совершенно преданы республикъ и опасались, чтобы паденіе Робесньера не повлекло за собою паденія народнаго правленія: онъ узнали о немъ, поэтому, вовсе не съ тою го-

рячею радостью, какую возбудило это извёстіе внутри франціи. Но такъ какъ войска повиновались гражданской власти, то пи одна изъ армій не возстала противъ конвента. Попытки къ возстанію въ войскахъ происходили только съ 14-го іюля до 31-го мая, потому что въ это время армія служила убѣжищемъ всѣхъ побѣжденныхъ партій, предводители которыхъ, при каждомъ кризисѣ, имѣли за себя политическое старшинство и высказывались со всею горячностью угрожаемыхъ убѣжденій. Напротивъ того, въ эпоху господства комитета общественнаго спасенія, самые знаменитые генералы не имѣли никакого политическаго значенія и подчинялись страшной дисциплинѣ партій. При такомъ положеніи дѣлъ, сохраненіе послушанія въ войскахъ не представляло затрудненій для конвента, даже тогда, когда онъ дѣйствовалъ вопреки жела-

нію генераловъ.

Нѣсколько времени спустя, наступательное движение республики сдълало еще шагъ впередъ въ Голландіи и на Пиренейскомъ полуостровъ. Вторжение въ Соединенныя провинции произошло зимою, съ разныхъ сторонъ, подъ начальствомъ Пишегрю, который призваль къ свободъ всъхъ батавскихъ патріотовъ. Партія, враждебная штатгальтерству, способствовала успъхамъ французской армін, и въ одно время съ завоеваніемъ произошла революція въ Лейденъ, Амстердамъ, Гагъ и Утрехтъ. Штатгалтеръ бъжалъ въ Англію; его власть была уничтожена, и собраніе генеральныхъ штатовъ провозгласило верховную власть народа и учредило батавскую республику, заключившую тёсный союзъ съ Франціей, которой она уступила по нарижскому трактату 16-го мая 1795 г., голландскую Фландрію, Мастрихтъ и Веплоо съ окрестностями. Свободное плаваніе по Рейну, Шельді и Маасу было предоставлено объимъ націямъ. Голландія, своимъ богатствомъ, много помогла Франціи къ продолженію войны съ союзниками. Это важное завоеваніе лишило англичанъ поддержки, и вм'єст'є съ тімь заставило Пруссію, угрожаемую со стороны Рейна и Голландіи, примириться съ Франціей, къ чему она была уже расположена и раныне, вследствіе своихъ военныхъ неудачъ и новыхъ, важныхъ для нея событій въ Польшъ. Мирный договоръ быль заключенъ въ Базелф. Тамъ же, 16-го іюля 1795 г., былъ заключенъ миръ и съ Испаніей, устрашенной усибхами французовъ на ся территоріи. Фигьеръ и крѣность Розъ были взяты, и Периньонъ шелъ внередъ по Каталонін, между тъмъ какъ Монсей, овладъвъ Вилла-Реалемъ, Бильбао, Витторіей, направился противъ испанцевъ, удалившихся на границы (тарой Кастиліи. Мадридскій кабинетъ просиль мира. Онъ призналь французскую республику, которая возвратила ему

завоеванія свои, а въ замінь ихъ получила часть острова СеньДоминго, принадлежавшую испанцамъ. Обі пиренейскія армін, привыкшія къ войні, присоединились къ альпійской армін, которая, 
съ помощью ихъ, вскорі вступила въ Піемонтъ и наводнила Италію, гді только одна Тоскана заключила миръ съ республикой,

9-го февраля 1795 г.

Эти мирные договоры и неудачи союзныхъ войскъ обратили усилія Англін и эмигрантовъ въ другую сторону. Для контръреволюціи настала пора некать ноддержки внутри Францін. Въ 1791 г., когда единодуние господствовало во Франціи, роялисты возложили вев свои надежды на иностранныя державы; теперь же внутреннія распри и пораженія Европы оставляли имъ только одно средство къ достижению ихъ цълей-заговоры. Неудачныя понытки, какъ извъстно, никогда не доводятъ побъжденныхъ до совершеннаго отчаянія; утомляеть и истощаеть только побъдаи это, рано или поздно, возвращаетъ господство тъмъ, кто продолжаеть надъяться и умфеть ждать. Событія 1-го преріаля и пораженіе якобинской партін рішили судьбу контръ-революціоннаго движенія. Съртихь поръ реакція, предпринятая умфренными республиканцами, приняла, вообще говоря, характеръ роялизма. Между приверженцами монархін все еще продолжало господствовать разногласіе, какъ и въ промежутокъ времени съ открытія генеральныхъ штатовъ до 10-го августа. Внутри страны старые конституціонисты, населявніе нарижскіе кварталы и принадлежавшіе преимущественно къ среднему классу, полимали монархію пначе, нежели абсолютные роялисты. Между тъми и другими не было тождества интересовъ и существовало соперничество, естественное со стороны буржувзін противъ привилегированныхъ классовъ. Въ средъ абсолютных роялистовъ также было мало единодущія; партія, боровнаяся внутри государстра, слабо сочувствовала той, которая вступила въ ряды европейскихъ армій. Кром'я распрей, существовавшихъ между вандейцами и эмигрантами, были еще несогласія между эмигрантами, смотря по времени выхода ихъ изъ Франціи. Но такъ какъ роялистамъ этихъ различныхъ оттънковъ не приходилось еще бороться между собою за результать нобъды, то они вст соединились для того, чтобы общими силами напасть на конвенть. Эмигранты и лица духовнаго званія, въ продолжение ифсколькихъ мфсяцевъ возвратившиеся во Францію въ большомъ числѣ, встали подъ знамя кварталовъ, въ надеждѣ побъдить съ помощью средняго класса и затъмъ основать правительство согласно съ ихъ собственными видами; они имъли предводителя и опредъленную цёль, чего недоставало кварталамъ.

Эта реакція новаго свойства была сдерживаема нісколько времени въ Парижѣ, гдѣ нейтральная и сильная власть конвента одинаково старалась противодействовать насилію и захвату власти со стороны объихъ партій. Разрушая господство якобинцевъ, конвентъ въ тоже самое время обуздывалъ мщеніе роялистовъ. Тогда-то большая часть золотой молодежи оставила его сторону, предводители кварталовъ приготовили буржуазію къ борьбъ съ собраніемъ, и конфедерація журналистовъ заступила місто конфедерацін якобинцевъ. Лагариъ, Рише-де-Серизи, Понселенъ, Тронсонъ-дю-Кудре, Маршена и др. сдудались органами этого новаго союза или литературнаго клуба. Дъятельные, хотя и иррегулярные отряды этой нартін собирались въ театръ Фейдо, на итальянскомъ бульваръ, въ Пале-Роялъ и охотились за якобинцами, расиввая "Пробужденіе народа". Паролемъ преследованія было въ это время слово террористь; во имя этого слова каждый такъ называемый честный человных считаль себя въ правъ напасть на революціонера. Понятіе: террористь расширялось все больше и больше какъ бы въ угоду страстямъ новыхъ реакціонеровъ, которые причесывали волосы à la victime, и, не скрывая больше своихъ намфреній, носили одежду шуановъ (бретанскихъ инсургентовъ) — сърый фракъ съ отворотами и съ чернымъ или желтымъ воротникомъ.

Но эта реакція была гораздо бішенье въ департаментахъ, гді никакая власть не могла встать между страстями, чтобы предупредить разню. Тамъ только и было два партіи—та, которой принадлежала власть во время господства Горы, и та, которая теривла отъ этого господства. Люди, занимавшие середину между этими нартіями, были поперем'єнно управляемы то роялистами, то демократами. Последніе, зная, какому ужасному гнету они подвергнутся въ случай торжества надъ ними, не поддавались, пока могли: но поражение ихъ въ Парижѣ повлекло за собою надение ихъ и въ департаментахъ. Тогда начались казни подобныя тъмъ, которыя были совершены проконсулами комитета общественнаго спасенія. Въ особенности Югъ сділался театромъ истребленій и личной мести въ огромныхъ размърахъ. Образовались общества Іисуса и общества Солнца, учрежденныя въ духъ роялизма; они совершали ужасныя возмездія. Въ Ліонт, въ Э, въ Марселт были умерщвлены въ тюрьмахъ всв, принимавшіе д'ятельное участіе въ предшествовавшей системъ. Почти весь Югъ имълъ свое 2-е сентября. Въ . Гіонъ, послъ первыхъ убійствъ революціонеровъ, члены общества преследовали техъ, кто еще не быль задержанъ, и при встрече съ однимъ изъ нихъ, безъ всякихъ другихъ формъ, кромѣ произнесенія словъ: Вот матавон (такъ называли они ихъ), убивали его и бросали въ Рону. Въ Тараскон революціонеровъ свергали

съ вершины башни на утесъ на берегу Роны.

Во время этого террора въ противоположномъ направлении и общаго пораженія революціонной партіи, Англія и эмигранты затвяли смълое предпріятіе въ Киберонъ. Вандейцы были истощены часто повторявшимися пораженіями, но не были доведены до совершенной покорности. Тъмъ не менъе ихъ потери, а также раздоры между главными предводителями ихъ, Стоффле и Шарреттомъ, дълали ихъ весьма слабыми. Шарреттъ согласился даже встунить въ переговоры съ республикой, и нѣчто въ родѣ перемирія заключено было въ Жюне между нимъ и конвентомъ. Маркизъ Пюнзе, человъкъ предпрінмчивый, но легковърный и болъе способный къ интригамъ, нежели къ глубокимъ соображеніямъ и планамъ, возымълъ намърение замънить уже почти нотухнее возстаніе Ванден возмущеніемъ Бретани. Посл'є предпріятія Вимифена, въ войскъ котораго Пюнзе командоваль отрядомъ, въ Кальвадось и Морбигань образовались шайки шуановъ. составленныя изъ остатковъ партій, людей отважныхъ, потерявшихъ свое мъсто въ обществъ, смълыхъ контрабандистовъ и т. п. Онъ предпринимали экспедиціи, но не могли держаться въ открытомъ пол'я, какъ вандейцы. Пюизе, чтобы распространить дъятельность шуановъ, обратился къ Англіи: онъ подалъ ей надежду на возстаніе въ Бретани и затъмъ во всей Франціи, если она согласится высадить отрядь, вокругь котораго могла бы образоваться армія, и снабдить инсургентовъ военными снарядами и ружьями.

Англійское министерство, разочарованное на счетъ союзниковъ, обрадовалось случаю создать новыя опасности республикъ, въ ожиданін болже энергическихъ усилій со стороны Евроны. Оно довжрилось Июизе и приготовило весною 1795 г. экспедицію, въ которой приняли участіе самые р'єшительные изъ эмигрантовъ, многіе морскіе офицеры и всв тв, которые, утомясь ролью изгнанниковъ и тяжестью скитальческой жизни, хотили въ послидній разъ испытать свое счастье. Англійскій флоть высадиль на полуостров'я Киберонъ полторы тысячи эмигрантовъ и шесть тысячъ плънныхъ республиканскихъ солдатъ, привлеченныхъ подъ знамена эмиграціи надеждою возвращенія во Францію, — выгрузиль 60,000 ружей и все что нужно для снаряженія армін въ 40,000 человъкъ. Полторы тысячи шуановъ присоединились къ высадившейся арміи, на которую вскоръ напаль генераль Гошь. Ему удалось обойти ее; республиканскіе плънники, находивніеся въ ея рядахъ, покинули ее, и послъ сильнаго сопротивленія она была разбита. Въ войнъ на смерть между республикой и эмиграціей, побъжденные считались какъ-бы лишенными покровительства законовъ; они были безпощадно умершвлены. Ихъ гибель нанесла эмиграціи глубокую и

неизлечимую рану.

Такъ какъ надежды на побъды Европы, уси вхъ возстанія и понытку эмигрантовъ были разрушены, то роялисты прибъгли къ недовольнымъ кварталамъ. Они надъялись произвести контръ-революцію съ помощью новой конституціи, изданной конвентомъ 22-го августа 1795 года. Эта конституція была дъломъ умъренной республиканской партіи: но такъ какъ она возвращала перевъсъ среднему классу, то предводители роялистовъ разсчитывали найти въ ней возможность вступить въ законодательный корпусъ и даже

въ составъ правительства.

Конституція 1795 г. (изв'єстная подъ именемъ конституцін Ш-го года) была наиболъе совершенной, либеральной и предусмотрительной изъ всёхъ, какія только были введены въ дёйствіе или предположены до тъхъ поръ; она была результатомъ шести лътъ революціонной и законодательной опытности. Конвентъ чувствоваль въ это время необходимость организовать власть и успоконть народъ, - въ противоположность учредительному собранію, которое, по самому положению своему, стремилось только къ ослабленію королевской власти и къ возбужденію движенія въ націи. Тенерь все было въ унадкѣ, начиная съ престола до народа; необходимо было все воздвигнуть вновь и возстановить порядокъ, сохранивъ при этомъ ибкоторую политическую дъятельность для націи. Это было исполнено новою конституціей. Въ отношеніи къ отправленію верховной власти она мало уклонялась отъ конституціи 1791 года, но значительно отличалась отъ нея въ самомъ устройствъ правительства. Законодательную власть она возложила на два совъта: Совъть Пятисотъ и Совътъ Старъйшинъ (Conseil des Anciens), исполнительную власть-на директорію изъ няти членовъ. Она возстановила двухстененное избирательство, съ цёлью замедлить народное движеніе и замінить непосредственные выборы другими, болье разумными. Право участвовать въ первоначальныхъ и избирательныхъ собраніяхъ было поставлено възависимость отъ имущественнаго ценза, благоразумнаго, но не высокаго, и такимъ образомъ возстановлено политическое значение средняго класса, къ которому поневоль должно было возвратиться, послы того какъ конвентъ пересталъ опираться на массу и отказался отъ конституцін 93-го года.

Въ предупреждение деспотизма или порабощения одного соб-

ранія, рѣшено было создать какую-нибудь власть, которая могла бы сдерживать или защищать его. Раздѣленіе законодательнаго корпуса на два совѣта, имѣвшихъ одно и тоже происхожденіе, одинаково продолжительное полномочіе и различныхъ только по функціямъ своимъ, достигло двоякой цѣли: оно не испугало народъ аристократическимъ учрежденіемъ, и способствовало установленію лучшей формы правленія. Совѣтъ Пятисотъ, члены котораго должны были имѣть не менѣе 30 лѣтъ отъ роду, одинъ только могъ предлагать и обсуждать законы; совѣтъ Старѣйнинъ,—составленный изъ 250 членовъ, имѣвшихъ не менѣе 40 лѣтъ отъ роду,—долженъ былъ принимать или отвергать ихъ.

Во избъжание поспъшности въ законодательныхъ мърахъ и для того, чтобы въ минуту народнаго волненія согласіе Совъта Старъйшинъ не могло быть вынуждено силой, ръшение этого Совъта могло состояться не иначе, какъ послѣ трехъ чтеній закона, между которыми каждый разъ должно было пройти по крайней мъръ нять дней. Въ случав крайней необходимости онъ могъ отступить отъ этой формальности; но разрѣшеніе вопроса, существуетъ ли такая необходимость, было предоставлено самому Совъту (таръйшинъ. Этотъ совътъ дъйствовалъ то какъ законодательная власть, когда, не одобряя существо какой-нибудь мёры, онъ унотребляль формулы: совыть старыйшинь не можеть принять предложеннаю ему закона-то какъ власть охранительная когда онъ разсматривалъ только законность извъстной мъры, и признавая ее незаконною, объявлялъ ее уничтоженною во имя конституцін. ('оставъ сов'єтовъ ржшено было (въ первый разъ) возобновлять не вдругъ, а по частямъ, и именно на половину черезъ каждые два года, -- во избъжание неумъренной жажды нововведеній и внезапныхъ перемінь въ духі собранія.

Исполнительная власть была отдёлена отъ совётовъ и не существовала уже болёе въ комитетахъ законодательнаго собранія. Конвенть еще слинкомъ сильно боялся монархіи, чтобы установить должность президента республики. Онъ ограничился созданіемъ директоріи изъ пяти членовъ, избираемыхъ ('овётомъ Старѣйшинъ, по представленію ('овёта Пятисотъ. Директоры могли быть преданы суду совѣтами, но не могли быть отрѣшаемы ими отъ должности. Они были облечены общею, независимою исполнительною властью: но конвентъ озаботился и о томъ, чтобы они не употребляли ее во зло и главное—чтобы привычка къ господству не привела ихъ къ насильственному присвоенію власти. Имъ ввърено было завѣдываніе вооруженной силой и финансами, назначеніе должностныхъ лицъ, веденіе переговоровъ; но они ничего

не могли дёлать сами собою; они должны были дёйствовать черезъ посредство министровъ и генераловъ, за поведение которыхъ они отвъчали. Каждый изъ нихъ былъ президентомъ директорін въ продолженіе трехъ місяцевь; онъ подписываль въ это время всё государственные акты и располагалъ государственною печатыю. Одинъ изъ пяти членовъ директоріи ежегодно долженъ быль уступать мёсто другому, новому члену. И такъ, права королевской власти 1791 года были разделены между Советомъ Старъйшинъ, который имълъ въ своемъ распоряжении veto, и директоріей, которая им'єла исполнительную власть. Директорія получила стражу, національный дворець (Люксанбургскій), какъ мъсто пребыванія ея, и опредъленное содержаніе изъ государственныхъ доходовъ. Совътъ Старъйшинъ, вмъстъ съ правомъ предупреждать уклоненія законодательной власти, получиль средства и для того, чтобы подавлять противозаконныя посягательства директорін: онъ быль уполномочень перемінять містопребываніе сові-

товъ и правительства.

Предусмотрительность этой конституціи была неоспорима: она предотвращала и народныя насилія, и злоунотребленія власти; она принимала предосторожности противъ всёхъ опасностей, обнаруженныхъ различными кризисами революціи. Если бы какаянибудь конституція могла получить прочность въ то время, то скорже всего конечно директоріальная. Она установляла власть на новыхъ началахъ, допускала свободу и представляла для различныхъ партій удобный случай къ примиренію, еслибы только каждая изъ нихъ, не думая болже объ исключительномъ господствъ и довольствуясь общимъ правомъ, рънилась, безъ задней мысли, занять свое настоящее мъсто въ государствъ. Но конституція ІІІ-го года оказалась не прочиве другихъ, потому что она не могла установить законнаго порядка противъ воли партій. Каждая изъ нихъ стремилась къ правленію, чтобы защитить свою систему и свои интересы, - и вмъсто владычества закона онять наступило владычество силы и государственныхъ переворотовъ. Когда партін не хотять покончить революцію, а партін лишенныя власти не хотять этого никогда, - то какъ бы хороша ни была конституція, она одна не можеть этого достигнуть.

Члены коммиссін Одинадцати, которые, до преріальскихъ дней, не имѣли другой обязанности, кромѣ приготовленія органическихъ законовъ къ конституціи 1793 г., и которые, послѣ перваго преріаля, составили конституцію ІІІ-го года, стояли теперь во главѣ конвента. Партія, которою они руководили, не была ни прежней Жирондой, ни прежней Горой. Нейтральная до 31-го мая, нора-

бощенная до 9-го термидора, она только съ этого времени овладъла властью, потому что послъдовательное поражение жирондистовъ и монтаньяровъ оставило за ней всего больше силы. Къ ней присоединились люди крайнихъ партій, задумавшіе сліяніе ихъ. Мерленъ (изъ Дуэ) представлялъ собою ту часть этой массы, которая уступила обстоятельствамъ, Тибодо-часть, остававшуюся въ бездъиствін, а Дону-мужественную часть ея. Послъдній протестоваль противь всёхъ насильственныхъ действій со времени открытія конвента — и противъ 21 января, и противъ 31-го мая: онъ хотълъ, чтобы конвентъ управлялъ страною безъ насильственныхъ мъръ партій. Послѣ 9-го термидора онъ порицалъ ожесточеніе, высказавінееся противъ главныхъ революціонныхъ правителей, хотя онъ и былъ ихъ жертвой, какъ одинъ изъ семидесяти трехъ. Его вліяніе усиливалось по мірт того, какъ приближалось возстановление законнаго порядка. Его разумная привязанность въ революціи, благородная независимость, ум'єренность его идей и непреклонное постоянство сдёлали его однимъ изъ самыхъ вліятельныхъ д'єйствующихъ лицъ того времени. Онъ быль главнымъ составителемъ конституціи III года; конвентъ поручилъ ему, вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими денутатами, защиту республики во время кризиса, наступившаго въ вандемьеръ.

Реакція становилась все сильнѣе и сильнѣе; ей покровительствовали, косвеннымь образомъ, члены правой стороны, которые, съ самаго начала дѣятельности конвента, были только случайными республиканцами. Они не были расположены отражать нападенія роялистовъ съ такою же энергіею, какъ и нанаденія республиканцевъ. Въ числѣ ихъ находились Буасси-д'Англа, Ланжюние, Геприхъ-Ла-Ривьеръ, ('аладенъ, обри и др.; они составили средоточіе партіи кварталовъ. Прежніе пламенные монтаньяры, какъ-то: Роверъ, Бурдонъ (изъ денартамента Уазы) и др., увлеченные контръ-революціоннымъ движеніемъ, допускали продолженіе реакціи безъ сомнѣнія для того, чтобы помириться съ

тъми, на которыхъ они прежде такъ сильно нападали.

Господствующая партія конвента, ув ренная въ поддержк демократовъ, употребляла вс усилія, чтобы воспрепятствовать торжеству роялистовъ. Она поняла, что спасеніе республики зависить отъ состава сов втовъ, и что если члены сов втовъ будутъ избраны среднимъ классомъ, которымъ управляютъ роялисты, то характеръ дъятельности ихъ неизбъжно будетъ контръ-революціонный. Необходимо было поручить защиту вновь учреждаемаго правленія такимъ лицамъ, которыя были бы заинтересованы въ томъ. Во избъжаніе ошибки Учредительнаго собранія, члены котораго закрыли

для себя доступъ въ слѣдующее законодательное собраніе, конвентъ рѣпилъ указомъ, что двѣ трети его членовъ должны войти въ составъ новыхъ совѣтовъ. Этимъ способомъ онъ удерживалъ за собою большинство въ совѣтахъ и назначеніе директоріи; онъ получалъ возможность исполнить конституцію, имъ созданцую, упрочить её безъ потрясеній. Это обязательное избраніе двухъ третей было не совсѣмъ законно, но разумно съ политической точки зрѣнія, потому что оно одно могло спасти Францію отъ владычества демократовъ или контръ-революціонеровъ. Декретами 5 и 13 фрюктидора (22 и 30 августа 1795), изъ которыхъ первый установлялъ обязательное избраніе двухъ третей, а второй опредѣлялъ время выборовъ, конвентъ присвоилъ себѣ руководительную, умѣряющую диктатуру надъ Франціей. Оба чрезвычайные декрета были представлены на утвержденіе нервопачальныхъ народныхъ собраній, въ одно время съ самымъ конституціоннымъ актомъ.

Декреты 5 и 13 фрюктидора застигли роялистскую партію въ расилохъ. Она надъялась проникнуть въ правительство съ помощью совътовъ, вступить въ совъты посредствомъ выборовъ, и, овладъвъ властью, произвести перембну въ самомъ образб правленія. Неисполнение этихъ надеждъ возбудило въ ней бъщенство противъ конвента. Парижскій комитетъ ея, -агентомъ котораго быль нікто Леметръ, человъкъ мало извъстный, - журналисты, предводители кварталовъ вступили въ союзъ между собою. Имъ не трудно было найти поддержку въ общественномъ мивнін, выраженіе котораго они на себя принимали; они обвинили конвентъ въ желаніи увъковъчить свою власть и въ посягательствъ на верховную власть народа. Главные защитники декретовъ — Луве, Дону, Шенье-не были пощажены, и начались приготовленія къ общирному движенію. Сенъ-Жерменское предм'єстье, еще недавно опуст'єлое, наполнялось съ каждымъ днемъ все больше и больше; эмигранты возвращались толнами, и заговорщики, едва скрывая свои планы. стали носить мундиръ шуановъ.

Конвенть, видя возрастающую грозу, искаль поддержки въ армін, составленной въ то время изъ республиканцевъ, и образоваль лагерь въ окрестностяхъ Парижа. Народъ, устраненный отъ власти, не могъ больше служить опорой для конвента; буржуазія была подъ вліяніемъ роялистовъ. 20-го фрюктидора были созваны первоначальныя собранія, для разсужденія о конституціонномъ актѣ и о декретахъ 5-го и 13-го числа, которые должны были быть приняты или отвергнуты вмѣстѣ съ конституціей. Кварталъ Лепелетье (прежній Дочерей святаго бомы) сдѣлался центромъ движенія. По его предложенію рѣшено было, что власть всякаго учредительнаго собранія прекращается въ присутствіи собравпагося народа. Кварталъ Лепелетье, руководимый Рише-Серизи, Лагарномъ, Лакретеллемъ младнимъ, Вобланомъ и др., занялся образованіемъ правительства инсургентовъ, подъ именемъ центральнаго комитета. Этотъ комитетъ долженъ былъ, въ вандемьерѣ, играть туже роль противъ конвента, какую игралъ комитетъ 10-го августа противъ престола, комитетъ 31-го мая—противъ жирондистовъ. Большинство кварталовъ приняло эту мѣру, которая была уничтоженъ большинствомъ кварталовъ. Тогда борьба сдѣлалась открытою. Въ Нарижѣ конституціонный актъ былъ отдѣленъ отъ декретовъ 5-го и 13-го фрюктидора: первый былъ принятъ, послѣдніе—отвергнуты.

1-го вандемьера конвентъ объявилъ о принятіи декретовъ больнинствомъ первоначальныхъ собраній Франціи. Кварталы собрались вновь, чтобы назначить избирателей для избранія членовъ законодательныхъ совътовъ. 10-го они ръшили, что избиратели соберутся во французскомъ театръ (онъ былъ тогда на лъвомъ берегу Сены) и что они будуть сопровождаемы туда вооруженною силою кварталовъ, которая поклянется защищать ихъ до смерти. Дъйствительно, 11-го числа собрание избирателей было открыто нодъ предсъдательствомъ герцога Нивернуа и подъ защитой нѣсколькихъ отрядовъ егерей и гренадеровъ. Конвентъ, узнавъ объ опасности, объявилъ свои засъданія непрерывными, разставилъ вокругь тюльерінскаго замка войска, призванныя изъ саблонскаго лагеря, и сосредоточилъ правительственную власть въ комитетъ изъ ияти членовъ, которому поручено было принятіе всёхъ мёръ общественной безонасности. Членами этого комитета были: Коломбель, Баррасъ, Допу, Летурнеръ и Мерленъ (изъ Дуэ). Революціонеры не были бол'ве опасны для конвента: онъ даровалъ свободу всёмъ заключеннымъ вследствіе преріальскихъ событій. ('оставлень быль полкъ, подъ именемъ батальона натріотовъ 89 г., изъ тысячи пятисотъ или восьмисотъ революціонеровъ, которые были преследуемы реакціонерами въ департаментахъ или въ Парижъ. 11-го числа вечеромъ конвентъ приказалъ разсъять силою собраніе избирателей; но оно разошлось еще передъ тъмъ, отложивъ свое засъданіе до слъдующаго дня.

Въ ночь съ 11-го на 12-е декретъ о распущеніи собранія избирателен и о вооруженіи батальона натріотовъ 89 г. возбудиль въ Парижѣ сильное волненіе. Начали бить сборъ: кварталъ Лепелетье гремѣлъ противъ деспотизма конвента, противъ возвращенія тер-

рора, и въ продолжение цълаго дня приготовлялъ другие кварталы къ открытой борьбъ. Вечеромъ, конвентъ, не менъе взволнованный и самъ, ръшился взять на себя иниціативу, окружить мятежный кварталь и прекратить кризись обезоружениемъ его. Генералу Мену и депутату Лапорту было поручено исполнить эту задачу. Главной квартирой инсургентовъ служиль монастырь Дочерей святаго номы, передъ которымъ расположенъ былъ въ боевомъ порядкъ отрядъ въ семьсотъ или восемьсотъ человъкъ. Онъ былъ окруженъ нревосходными силами, сбоку со стороны бульваровъ, спереди — состороны улицы Вивьеннь; но вивсто того, чтобы его обезоружить, пачальники экспедиціи вступили съ нимъ въ переговоры. Было ръшено, что объ стороны удалятся: по едва только ушли войска конвента, какъ инсургенты заняли прежнюю свою позицію, въ числів еще болве значительномъ. Для нихъ это была настоящая побъда, которая, по обыкновенію, была преувеличена въ Нарижѣ, воодушевила ихъ приверженцевъ, умножила ихъ число и дала имъ смълость напасть на конвентъ на слъдующій день, 13-го вандемьера. Въ одиниадцать часовъ вечера конвентъ узналъ объ исходъ эксиедицін и объ опасныхъ последствіяхъ ея. Мену тотчась же былъ сміненъ и начальство надъ вооруженной силой ввірено Баррасу, генералу 9-го термидора. Баррасъ просилъ комитетъ пяти назначить ему въ номощники молодого офицера, отличившагося во время осады Тулона, но отставленнаго отъ службы реакціонеромъ Обри, человъка умнаго и ръшительнаго, способнаго оказать услугу республикъ въ такую опасную минуту. Этотъ молодой офицеръ былъ Бонапартъ: онъ предсталъ предъ комитетомъ, и ничто въ его личности не предвъщало еще удивительной судьбы его. Онъ не принадлежаль ни къ какой нартін и только въ первый разъ былъ вызванъ на главную сцену событій. Въ его осанкъ было что-то робкое и неувфренное, исчезавшее впрочемъ въ приготовленіяхъ и нылу битвы. Онъ посижино вывезъ пушки изъ саблонскаго лагеря и расположилъ ихъ, равно какъ и пять тысячъ человъкъ конвентнаго войска, на всёхъ пунктахъ, откуда могло произойти нанаденіе. 13-го вандемьера, около полудня, окрестности Тюльери имъли видъ кръпости, которую нужно было взять приступомъ. Оборонительная линія тянулась: съ прибрежной стороны Тюльери отъ Новаго моста до моста Людовика XV: съ противоположной стороны — по всъмъ улицамъ, ведущимъ отъ Тюльери къ улицъ Сентъ-Оноре, начиная съ улицъ Роганъ, л'Ешель и глухого переулка Дофина до илощади Революціи. Внереди тюльерійскаго замка Лувръ. садъ Пифанты, карусельская илощадь были заняты пушками; сзади. на Pont-Tournant и на илощади Революціи, были расположены резервныя орудія. Въ такомъ положенін конвентъ ожидалъ прибли-

женія инсургентовъ.

Инсургенты вскоръ окружили конвентъ съ нъсколькихъ сторонъ. Ихъ было всего около сорока тысячъ, подъ начальствомъ генераловъ Даникана, Дюху и бывшаго тёлохранителя Лафона. Тридцать два квартала, составлявшихъ большинство, участвовали въ образованіи этой вооруженной силы. Изъ числа шестнадцати другихъ, многіе кварталы предм'єстій включили свои войска въ составъ батальона 89 года; некоторые послади помощь конвенту уже во время битвы, какъ-то кварталы Quinze-Vingts и Montreuil; другіе, при всей готовности своей, не могли этого сдёлать, какъ напр. кварталъ Попенкуръ; нѣкоторые, наконецъ, оставались нейтральными, — напримъръ кварталъ Нераздъльности. Въ третьемъ часу генералъ Карто, занимавній Новый мостъ съ четырьмя стами человъкъ и двумя четырехъ-фунтовыми пушками, былъ окруженъ нъсколькими колониами инсургентовъ, которые принудили его отстунить къ Лувру. Этотъ усибхъ ободриль инсургентовъ, имбвшихъ превосходство силы на всъхъ пунктахъ. Генералъ Даниканъ потребоваль оть конвента удаленія его войскъ и обезоруженія террористовъ. Уполномоченный его, введенный въ собрание съ завязанными глазами, сначала произвель въ немъ большое смятеніе. Многіе члены подали голосъ за попытку соглашенія. Буассид'Англа совътоваль вступить въ переговоры съ Даниканомъ; Гамонъ предложиль прокламацію, въ которой бы просили гражданъ удалиться, объщая имъ обезоружить потомъ батальонъ 89 года. Это предложение возбудило сильный ропоть. Шенье бросился къ трибунъ. "Я удивляюсь", сказалъ онъ, что къ намъ являются сообщать требованія возмутившихся кварталовъ. Туть не можеть быть никакой миролюбивой сдълки; національный конвенть должень побъдить или умереть!" Ланжюине пытался было поддержать предложеніе Гамона, указавъ на неминуемость и бъдствія междоусобной войны; но конвентъ не хотълъ его слушать, и но предложенію Фермона, перешель къ текущимъ діламъ. Споръ о мпролюбивыхъ или воинственныхъ мфрахъ въ отношеніи къ кварталамъ продолжался еще и всколько времени, какъ вдругъ, въ половинъ иятаго, послышалась нальба изъ ружей, положившая конецъ преніямъ. Въ залу было принесено семьсотъ ружей; члены конвента вооружились и составили какъ бы резервный корнусъ. Битва завязалась въ улицѣ ('ентъ-Оноре, гдѣ господствовали инсургенты. Первые выстрелы сделаны были изъ отеля де-Ноаль, и затемъ убійственный огонь продолжался по всей линіи. Черезъ нъсколько минутъ, на другомъ флангъ, двъ колонны, составленныя приблизительно изъ четырехъ тысячъ человѣкъ, подъ предводительствомъ графа Молевріе, двинулись вдоль набережной и атаковали королевскій мость. Битва сделалась общей, но она не могла быть продолжительной; мъсто засъданій конвента было слишкомъ хорошо защищено, чтобы можно было взять его приступомъ. Черезъ часъ инсургенты были вытёснены изъ церкви Сенъ-Рокъ и улицы Сентъ-Оноре пушками конвента и батальономъ патріотовъ. Колонна королевскаго моста выдержала спереди и съ фланговъ, со стороны моста и набережныхъ три пушечныхъ зална, которые пошатнули ее и вскоръ обратили въ бъгство. Въ семь часовъ вечера войско конвента, побъдоносное на всъхъ пунктахъ, перешло отъ обороны къ наступленію; въ девять часовъ оно выгнало инсургентовъ изъ театра республики и со всёхъ постовъ, занимаемыхъ ими въ сосъдствъ Пале-Рояля. Они намъревались строить баррикады ночью; чтобы воспренятствовать ихъ работамъ, въ улицъ Закона (тенерь улица Ришелье) дано было по нимъ ивсколько пушечныхъ выстръловъ. На следующій день, 14-го, войска конвента обезоружили кварталь Ленелетье и возстановили порядокъ во всёхъ остальныхъ. Собраніе, боровнееся только для защиты, выказало благоразумную умъренность. 13-е вандемьера было 10-мъ августа роялистовъ противъ республики, съ тою только разницею, что конвентъ воспротивился буржуазіи гораздо удачнёе, нежели престоль — предмъстьямъ. Положение, въ которомъ находилась Франція, много способствовало побъдъ конвента. Французы хотъли въ это время республики безъ революціоннаго правительства, умфренности-безъ контръ-революцін. Конвентъ, върный своей посреднической роли, высказался одинаково какъ противъ исключительнаго господства низшаго класса, который быль побъждень въ преріаль, такъ н противъ реакціонернаго господства буржуазін, отраженной въ вандемьеръ. Онъ одинъ казался способнымъ удовлетворить двойному желанію народу и прекратить состояніе войны, продолжавшееся во время постепеннаго перехода власти отъ одной партіп къ другой. Это положение дёль, наравив съ собственными опасностями конвента, дало ему смёлость въ сопротивленіи и увёренность въ побъдъ. Кварталы не могли застигнуть его въ расплохъ, а тъмъ менъе взять его приступомъ.

Послѣ вандемьерскихъ событій конвентъ занялся составленіемъ совѣтовъ и директоріи: выборы, въ той мѣрѣ, въ какой они были предоставлены усмотрѣнію избирателей (т. е. выборъ одной трети членовъ совѣтовъ), соверинлись въ духѣ реакціонномъ. Нѣсколько членовъ конвента, во главѣ которыхъ стоялъ Талльенъ, предложили уничтоженіе этихъ выборовъ и хотѣли пріостановить вве-

Ъ

0.

деніе въ дъйствіе конституціоннаго правленія. Тибодо, съ большою смълостью и красноръчіемъ, помъщалъ исполненію этого намъренія. Вся господствующая партія конвента раздъляла его мнёніе. Она отвергала всякій излишній произволь и выражала нетерпъливое желаніе вийти изъ переходнаго состоянія, длившагося уже три года. Конвенть обратился въ національное избирательное собраніе, чтобы возобновить полномочіе двухъ третей изъ числа своихъ членовъ. Затъмъ онъ образоваль законодательные совъты: совъть старъйшинь—изъ 250 членовъ, которые, согласно съ требованіемъ новаго закона, имъли болъе 40 лътъ отъ роду, и совъть пяти сотъ -изъ всъхъ прочихъ. Совъты собрались въ Тюльери.

Тенерь надлежало образовать правительство.

Вандемьерское возстание было еще свъжо въ намяти всъхъ; республиканская партія, опасаясь болже всего контръ-революцін, согласилась избрать въ директоры только членовъ конвента, и притомъ такихъ, которые подали голосъ за смерть короля. Нъсколько членовъ, въ числъ которыхъ былъ Дону, оспаривали это мнъніе, которое ограничивало кругъ выборовъ и сохраняло за правительствомъ диктаторскій и революціопный характеръ; но оно одержало верхъ. Въ составъ директоріи были избраны: Ларевельеръ-Лепо, пользовавшійся всеобщимъ довфріемъ по причинт его смелаго образа дъйствій 31-го мая, его честности и умъренности: Сіейсъ, пользовавшійся въ то время наибольшею славой; Ребель, отличавшійся р'єдкою административною д'євтельностью: Летурнёръ, одинъ изъ членовъ коммиссін пяти во время посл'єдняго кризиса, и Баррасъ, возвысившійся всл'єдствіе своихъ удачь въ термидор'є и вандемьеръ. Сіейсъ, стказавшійся отъ участія въ законодательной коммиссін одиннадцати, не захотъль вступить и въ директорію; неизвъстно, было ли это слъдствіемъ разсчета или непреодолимой антинатін къ Ребелю. Онъ былъ заміненъ Карно, единственнымъ членомъ прежняго комитета, который быль нощажень вследствіе своей политической безукоризненности и значительнаго участія въ побъдахъ республики. Четвертаго брюмера конвентъ, чтобы возвратиться къ законному правленію, издалъ законъ объ амнистіи, переименовалъ площадь Революціи въ площадь Согласія, и объявилъ свою сессію оконченною.

Дъятельность конвента продолжалась три года, съ 21-го септября 1792 до 26-го октября 1795 г. (4-го брюмера IV г.). Онъ слъдовалъ въ это время различнымъ направленіямъ. Въ первые шесть мъсяцевъ своего существованія онъ былъ втянутъ въ борьбу, завязавшуюся между партіей законности — Жирондой, и партіей революціонной—Горой. Послъдняя одержала верхъ и господство-

вала съ 31-го мая 1793 года до 9-го термидора II г. (26-го іюля 1794 г.). Конвентъ подчинялся въ это время правленію комитета общественнаго спасенія, который упичтожилъ сперва прежнихъ союзниковъ своихъ, членовъ Горы и думы, и наконецъ погибъ самъ, вслѣдствіе внутреннихъ раздоровъ. (ъ 9-го термидора до брюмера IV-го года конвентъ побъдилъ революціонеровъ и роялистовъ, и, вопреки тѣмъ и другимъ, старался учредить умѣренную республику.

Въ продолжение этого длиннаго и ужаснаго періода, насильственное состояніе общества превратило революцію въ войну, конвенть — въ поле сраженія. Каждая партія хот вла поб'ядой утвердить свое господство и упрочить его, положивъ основание своей системъ. Это нытались сдълать, одна вслъдъ за другою, партія жирондистовъ, партія монтаньяровъ, партія думы, партія Робесньера; но всё эти попытки не удались, всё эти партіи погибли. У нихъ доставало силы для того, чтобы побъдить, но не для того, чтобы основать что-нибудь прочное. Отличительное свойство подобной бури заключается именно въ томъ, что она ниспровергаетъ всякаго, кто старается утвердить положение свое. Все носило на себъ слъды переходнаго состоянія-и власть, и люди, и партін, и системы, потому что действительна и возможна была только одна война. Конвенту, со времени возвращенія его къ власти, понадобился цёлый годъ, чтобы привести революцію къ законному порядку вещей, —и онъ могъ достигнуть этого только двумя побъдами, въ преріалѣ и вандемьерѣ. Тогда, возвратясь къ точкѣ отправленія своей, выполнивъ свое настоящее призваніе-отстоявъ республику и учредивъ республиканскій образъ правленія, -- конвентъ исчезъ со сцены свъта, въ которомъ онъ распространилъ удивленіе и ужасъ. Представитель власти по преимуществу революціонной, онъ окончился тамъ, гдв начался вновь законный порядокъ.

## исполнительная директорія.

## ГЛАВА ХИ.

Съ водворенія директоріи, 27 октября 1795 года, до государственнаго переворота 18-го фрюктидора V-го года (3-го августа 1797).

Обзоръ революціи.—Характеръ ен втораго, возстановительнаго періода; переходь отъ общественной жизни къ жизни частной.—Пять директоровъ; труди ихъ по впутреннимъ дѣламъ республики.—Умиротвореніе Вандеи.—Заговоръ Вабефа; послѣднее пораженіе демократической партіп.—Планъ кампаніи противъ Австріи; завоеваніе Пталіи генераломъ Бонапарте; договоръ въ Кампоформіо; признаніе французской республики со всѣми ен пріобрѣтеніями и окружающими ее республиками—батавскою, ломбардскою, лигурійскою,—котория продолжають ен систему въ Европѣ.—Роялистскіе выборы V-го года; они измѣняють положеніе республики.—Нован борьба между контръ-революціонною партією, преобладающею въ совѣтахъ, въ клубѣ Клиши, въ салонахъ, и партією конвента, занимающею мѣсто въ директоріи, въ сальмскомъ клубѣ и въ армін.—Государственный переворотъ 18-го фрюктидора; вандемьерская партін еще разъ претерпѣваетъ пораженіе.

французская революція, уничтожившая старый порядокъ управленія и поколебавшая до основанія старое общество, имёла двё ясно опредёленныя цёли: введеніе свободныхъ учрежденій и развитіе цивилизаціи. Въ продолженіе шести лётъ всё классы, составлявшіе французскую націю, изыскивали лучшую форму правленія. Привилегированные классы желали установить порядокъ вещей, направленный противъ двора и буржуазіи, посредствомъ сохраненія сословій и генеральныхъ штатовъ; буржуазія хотёла овладёть властью, удаливъ отъ нея привилегированные классы и массу народа, посредствомъ уложенія 1791 г.; масса народа хо-

тъла водворить свою систему противъ всъхъ остальныхъ сословій, при помощи конституціи 1793 г. Ни одна изъ этихъ системъ не могла быть прочной, потому что всъ онъ были исключительны. Но во время испытанія ихъ каждый классъ, временно преобладавшій, уничтожалъ въ сословіяхъ, надъ нимъ поставленныхъ то, что въ нихъ было нетерпимаго и мѣшавшаго развитію новѣйшей

цивилизаціи.

Когда директорія заступила місто конвента, борьба классовъ значительно ослабіла. Верхній слой каждаго изъ нихъ составляль нартію, сражавшуюся еще изъ за власти и формы правленія; но большинство націи, такъ глубоко потрясенной съ 1789 до 1795 г., стремилось къ тому, чтобы успоконться и устроиться согласно новому порядку вещей. Въ это время уже замітенъ конецъ стремленія къ свободії, и начало стремленія къ цивилизаціи. Революція приняла второй свой характеръ, — характеръ порядка, созиданія и покоя, послії безпокойствь, громаднаго труда и пол-

наго разрушенія, ознаменовавшаго ея первые годы.

Этотъ второй періодъ быль замвиателенъ тьмъ, что въ немъ какъ бы прекратилось стремленіе къ свободь. Не будучи въ состояніи овладьть ею исключительно и на долгое время, партіи пришли въ уныніе и бросились изъ общественной жизпи въ частную. Этотъ второй періодъ распадается въ свою очередь на двъ эпохи: онъ быль либераленъ при директоріи и въ началь консульства, и запечатльнъ военнымъ духомъ въ конць консульства и при имперіи. Революція становилась съ каждымъ днемъ все болье и болье матеріальною: создавъ сначала народъ сектаторовъ, она создала потомъ народъ работниковъ и, паконецъ, народъ сол-

датъ.

Много иллюзій исчезло; въ нѣсколько лѣть Франція пережила столько различныхъ состояній, и пережила ихъ такъ скоро, что всё понятія перемѣшались, всё вѣрованія были поколеблены. Госнодство средняго класса, также какъ и царство массы, миновало подобно мимолетной фантасмагоріи. Событія оставили далеко за собою францію 14-го іюля, съ ея глубокимъ убѣжденіемъ, ея высокой нравственностью, ея собраніемъ, пользовавшимся всемогуществомъ разума и свободы. ея народными магистратурами, ея буржуазною стражею, ея одушевлеными, блестящими, мирными формами, носившими на себѣ печать порядка и независимости. Далека была и болѣе сумрачная, болѣе бурная Франція 10-го августа, въ которой одинъ только классъ составлялъ и правительство, и общество, въ которую онъ внесъ свой языкъ, свои прави, свой костюмъ, тревогу своихъ опасеній, фанатизмъ своихъ

иден, недовърчивость и систему своего положенія. Въ то время общественная жизнь совершенно замѣнила собою частную; республика являлась то народнымъ собраніемъ, то лагеремъ; богатые были подчинены бъднымъ и демократическія върованія стояли рядомъ съ народною администраціей, суровой и мрачной. Въ каждую изъ этихъ эпохъ господствовала сильная привязанность къ какой-инбудь идев: сначала къ свободв и конституціонной монархін, потомъ къ равенству, братству, республикъ. Но при установленін директорін не в'врили больше ничему; все исчезло въ великомъ потопъ партій — и добродътель буржуазін, и добродътель народа. Выходя изъ бъщеной бури, всъ чувствовали себя ослабъвними и разбитыми: каждый вспоминаль съ ужасомъ о политической жизни и обращался съ необузданною яростью къ удовольствіямъ и сближеніямъ частной жизни, такъ долго остававшейся въ пренебрежении. Балы, празднества, кутежи, великолѣпные экинажи вошли въ моду больше, чемъ когда-либо; это было реакціей привычекъ стараго порядка. Господство санъ-кюлотовъ привело опять къ господству богатыхъ, клубы — къ возрожденію салоновъ. Этотъ первый признакъ возвращенія къ новой цивилизацін не могъ пе быть крайне безпорядочнымъ. Нравы директоріи были продуктомъ стараго общества, которое должно было появиться еще разъ прежде окончательнаго устройства отношеній и правовъ новаго общества. Въ это переходное время роскошь должна была породить трудъ, ажіотажъ-торговлю, салоны-сближеніе нартій, которыя могли переносить одна другую лишь въ частной жизни: наконецъ, изъ цивилизацін должна была возродиться свобода.

Неутвшительную картину представляло положение республики при водворении директории. Не существовало никакихъ элементовъ порядка и администрации. Въ государственной казив пе было денегъ: курьеры часто запаздывали по недостатку незначительной суммы, необходимой для ихъ отправленія. Внутри страны во всемъ проявлялась анархія и неуввренность въ будущемъ. Бумажныя деньги, потерявшія всякую цвнность и лишенныя кредита, разрушали доввріе и торговлю; голодъ продолжался, потому что никто не хотвлъ продавать съвстные припасы, такъ какъ это значило бы отдавать ихъ даромъ; арсеналы были истощены или пусты. За границей армін не имвли ни фуръ, ни лошадей, ни провіанта: солдаты оставались безъ одежды, а генералы часто не получали своего мъсячнаго жалованья въ восемь франковъ звонкою монетою.—пеобходимой, хотя и весьма умъренной прибавки къ жалованью, которое они получали ассигнаціями. Однимъ словомъ,

неудовольствіе -результать лишеній-поколебало дисциплину; войска были снова разбиты и принуждены занять оборонительное положеніе.

Этотъ кризисъ обнаружился послъ паденія комитета общественнаго спасенія. Посл'єдній предупреждаль недостатокъ какъ въ армін, такъ и внутри страны, посредствомъ реквизицій и обязательной таксы на събстные принасы. Никто не осмеливался противиться этой финансовой мёрё, дёлавшей богатыхъ людей и торговцевъ данниками солдатъ и массы народа; въ продолжении этой энохи събстные принасы не исчезали изъ торговли. Но съ прекращеніемъ насильственныхъ мірь и конфискацій, народъ, конвентъ и арміи были предоставлены на произволъ собственниковъ и спекуляторовъ; наступила страшная нищета, - реакція противъ maximum. Политико-экономическая система конвента заключалась въ расходованіи огромнаго канитала, представляемаго ассигнаціями. Это собраніе было правительствомъ богатымъ, раззорившимся при защить революціи. Имбиія казны, высшаго духовенства, монашества и эмигрировавшаго дворянства, -- составлявшія, вм'ьстъ взятыя, около половины французской территоріи, были проданы, а полученныя деньги истрачены на содержание народа, который работаль мало, и на вижинюю защиту республики. Больше 8-ми милліардовъ ассигнаціями было выпущено до 9-го термидора, а съ тъхъ поръ къ этой, и безъ того громадной суммъ прибавилось еще тридцать милліардовъ. Продолженіе подобной системы было невозможно; необходимо было возвратиться къ труду и звонкой монетъ.

Люди, на долю которыхъ досталась обязанность ноложить конецъ, помочь такому серьезному растройству, были большею частью люди обыкновенные: но они принялись за дъло съ рвеніемъ, мужествомъ и здравымъ смысломъ. "Когда директоры",—говоритъ г. Бальель \*)—"вошли въ Люксамбургъ, они не нашли тамъ никакой мебели. Въ одной изъ комнатъ дворца они усълись вокругъ шаткаго стола, съ гнилою, отъ ветхости, ножкою, положили на него тетрадъ почтовой бумаги и склянку съ чернилами, которую, къ счастью, они имъли предосторожность взять изъ комитета общественнаго спасенія, и усълись на четырехъ соломенныхъ стульяхъ, противъ нѣсколькихъ плохо горѣвшихъ полѣньевъ, взятыхъ въ долгъ у сторожа Дюнона. Кто бы могъ повѣрить, что при такой-то обстановкъ члены новаго правительства, разсмотрѣвъ всѣ

<sup>\*)</sup> Examen critique des Considérations de madame de Staël sur la Révolution française, par M. I. Ch. Bailleul, ancien député, tome II, pages 275 et 281.

затрудненія,—скажу бол'єе, весь ужась своего положенія, р'єшили, что они пойдуть на встрічу всімь пренятствіямь, что они погибнуть или извлекуть францію изъ пропасти, въ которую она была погружена!... На листі почтовой бумаги они составили акть, которымь объявлялось объ открытіи дійствій новаго правительства и который тотчась же быль сообщень законодательнымь налатамь".

Затъмъ директоры раздълили между собою работу. Они сообразовались при этомъ съ причинами, побудившими партію конвента остановиться на ихъ выборъ. Ребелль, человъкъ крайне дъятельный, законникъ, знакомый съ администраціею и дипломатіею, получилъ въ свое завъдывание юстицию, финансы и внъшния сношения. Въ скоромъ времени, вслъдствіе-ли своего искусства или властолюбиваго характера, онъ сдёлался главой гражданской власти директоріи. Баррась не обладаль никакими спеціальными свёдёніями: ума онъ быль посредственнаго, лишенъ особенныхъ дарованій и літивь по своимь привычкамь. Въ минуту опасности онъ былъ способенъ, по своей рёшительности, къ смёлому поступку вродъ тъхъ, которые онъ совершилъ въ термидоръ и вандемьеръ; но въ обыкновенное время онъ былъ годенъ единственно къ наблюдению за партіями, которыхъ интриги онъ могъ знать лучше, чёмъ всякій другой. Ему была поручена полицейская часть. Должность эта подходила къ нему тъмъ болъе, что онъ былъ гибокъ, вкрадчивъ, равнодушенъ ко всъмъ политическимъ сектамъ, близокъ къ революціонерамъ по своему образу дѣйствій, къ аристократамъ-но своему происхождению. Баррасъ принялъ на себя также внѣшнее представительство директоріи и учредиль въ Люксанбургъ нъчто вродъ республиканскаго регенства. Честный, умъренный Ларевельеръ, кротость котораго, соединенная съ мужествомъ, искренняя привязанность къ республикъ и законнымъ мърамъ были причиною того, что конвентъ и общественное мнъніе единодушнымъ движеніемъ выбрали его въ члены директоріи, получиль въ свое завъдывание воспитание, науки, искусства, мануфактуры и т. п. Летурнеръ, старый артиллерійскій офицеръ, членъ комитета общественнаго спасенія въ посліднее время существованія конвента, быль назначень къ управленію военными ділами. Но когда, послѣ отказа ('ieйса, быль выбрань въ директоры Карно, то завъдывание военною частью перешло къ послъднему, а Летурнеру были предоставлены морская часть и колоніи. Большія способности Карно и ржинтельный его характеръ сдълали его полнымъ распорядителемъ этой части. Летурнеръ сошелся съ нимъ, подобно тому, какъ Ларевельеръ сощелся съ Ребеллемъ,

а Баррасъ остался нейтральнымъ между ними. При такомъ распредълении правительственныхъ функцій, директоры занялись, съ большимъ согласіемъ, приведеніемъ въ порядокъ дъль государства

и вообще благосостояніемъ его.

Директоры открыто пошли по дорогѣ, начертанной имъ конституцією. Устроивъ власть въ центрѣ республики, онн организовали ее въ денартаментахъ, и установили, на сколько могли, единство цёли между отдёльными отраслями администраціи и собственнымъ управленіемъ своимъ. Поставленные между двумя исключительными и недовольными партіями—преріальскою и вандемьерскою, — они ръшительнымъ образомъ дъйствій стремились подчинить ихъ порядку вещей, составлявшему середину между ихъ крайними притязаніями. Они старались возбудить энтузіазмъ и возстановить порядокъ первыхъ годовъ революціи. "Вы, которыхъ мы призываемъ раздълить наши труды", - писали они къ своимъ агентамъ, — "вы, которые должны вмъстъ съ нами привести въ дъйствіе республиканскую конституцію, -- вашею первою добродътелью, вашимъ первымъ чувствомъ должна быть та твердо выраженная воля, та натріотическая в ра, которая произвела свои чудеса и создала своихъ счастливыхъ энтузіастовъ. Все будетъ достигнуто, когда, благодаря вашимъ заботамъ, та искренняя любовь къ свободъ, которая освятила зарю революціи, вновь оживить сердца всёхъ французовъ. Развёвающіеся на всёхъ домахъ цвъта свободы, республиканскій девизъ, написанный на всъхъ дверяхъ представляютъ, безъ сомнинія, замичательное зрилище. Старайтесь достигнуть большаго: приблизьте день, въ который священное имя республики добровольно будеть начертано во встхъ сердцахъ".

Въ скоромъ времени твердый и благоразумный образъ дёйствій новаго правительства водворилъ довёріе и довольство, оживилъ трудъ и торговлю. Продажа съёстныхъ принасовъ была обезпечена, и къ концу мёсяца директорія сложила съ себя обязанность продовольствовать Парижъ, предоставивъ это дёло естественному его ходу. Громадная сумма дёятельности, созданная революціею, начала обращаться къ промышленности и земледёлію. Часть населенія оставила клубы и площади и возвратилась къ полямъ и мастерскимъ: тогда обнаружились благодёянія революціи, которая, уничтоживъ корпораціи, раздробивъ собственность, отмёнивъ привилегіи, увеличивъ средства цивилизаціи, должна была быстро распространить удивительное благоденствіе во Франціи. Директорія содёйствовала этому стремленію къ труду полезными учрежденіями. Она возобновила публичныя выставки промышленности и

усовершенствовала систему образованія, установленную декретомъ конвента. Національный институть, начальныя, центральныя и нормальныя школы образовали стройную систему республиканскихъ учрежденій. Директоръ Ларевельеръ, на котораго возложена была нравственная сторона правительственной діятельности, возъимълъ въ то время мысль учредить, подъ названіемъ теофилантроніи, деистическое богослуженіе, которое комитеть общественнаго снасенія тщетно нытался установить въ форм'я празднества въ честь Верховнаго Существа. Онъ создаль для него храмы, пъніе, формулы и нѣчто вродѣ литургін; но подобное вѣрованіе могло быть только индивидуальнымъ и не могло долго оставаться общественнымъ. Надъ теофилантронами много смъялись, такъ какъ богослужение ихъ было противно политическимъ мижніямъ и невърію революціонеровъ. При переходѣ отъ общественныхъ учрежденій къ индивидуальнымъ уб'єжденіямъ, цивилизація заступила мъсто свободы, мивнія-мъсто обрядовь: остались деисты, но не

было больше теофилантроповъ.

Тъснимая нуждою въ деньгахъ и нечальнымъ состояніемъ финансовъ, директорія прибъгла къ нъсколькимъ, не совсьмъ обыкновеннымъ средствамъ: чтобы удовлетворить не тернящимъ отлагательства нуждамь, она продала или заложила самыя дорогія вещи, находившіяся въ государственныхъ кладовыхъ (garde-meuble). Оставались еще національныя им'єнія; но они продавались дурно и на ассигнацін. Директорія предложила принудительный заемъ, который совъты утвердили декретомъ. Это распоряжение было остаткомъ революціонныхъ мъръ въ отношеніи къ богатымъ; но оно не удалось, потому что было принято ощунью и приведено въ исполнение безъ энергін. Тогда директорія попыталась возстановить значеніе бумажныхъ денегъ; она предложила выпускъ территоріальныхъ векселей (mandats territoriaux), для выкупа находившихся въ обращеніи ассигнацій по курсу 30: 1 и для зам'єны звонкой монеты. Совъты декретировали вынускъ территоріальныхъ векселей на сумму двухъ милліардовъ четырехъ сотъ милліоновъ. Преимущество ихъ состояло въ томъ, что они тотчасъ же по предъявлении могли быть обмѣнены на національныя имѣнія, которыя служили ихъ обезнеченіемъ. Они облегчили продажу значительнаго числа им'вній п довершили такимъ образомъ революціонное назначеніе ассигнацій, которыхъ они составляли какъ бы второй періодъ. Они дали директорін временный источникъ доходовъ, но также потеряли свою цѣнность и незамѣтно привели къ банкротству, которое послужило переходомъ отъ бумажныхъ денегъ къ звонкой монетъ.

Военное положение республики было не блестящее; въ последнее

время дъятельности конвента побъды пріостановились. Двусмысленное положение и слабость центральной власти, а также недостатокъ финансовыхъ средствъ, ослабили дисциплину въ войскахъ. Къ тому же генералы, прославивше себя побъдами и не побуждаемые болъе энергическимъ правительствомъ, были склонны къ неповиновенію. Конвентъ поручилъ Пишегрю и Журдану, -одному во главъ рейнской армін, другому съ арміен Самбры и Мааса, окружить Майнцъ и овладъть имъ для того, чтобы занять всю линію Рейпа. Пишегрю быль причиною полной неудачи этого плана. Не смотря на то, что онъ былъ облеченъ полнымъ довъріемъ республики и пользовался самой высокой военной славой этой эпохи, онъ принялъ участіе въ контръ-революціонныхъ козняхъ и встунилъ въ сношенія съ принцемъ Конде: но сдёлка между ними не состоялась. Пишегрю приглашаль эмигрировавшаго принца проникнуть съ своими войсками во Францію чрезъ Швейцарію или черезъ Рейнъ, объщая ему свое бездъйствіе, — единственное, что оть него только зависило. Принцъ требовалъ, чтобы Пишегрю открыто перевель свою армію подъ білое (бурбонское) знамя, -армію, которая была одушевлена вполнъ республиканскимъ духомъ. Безъ сомивнія эта нервинительность повредила проектамъ реакціонеровъ, которые приготовляли въ то время заговоръ вандемьера. Но желая такъ или иначе прислужиться своимъ новымъ союзникамъ и измънить отечеству, Иншегрю допустиль разбить себя при Гейдельбергі, подвергнуль опасности армію Журдана, очистиль Мангеймъ, сияль осаду съ Майнца, потериввъ огромныя потери, и сделалъ возможнымъ вторжение во Францію со стороны этой границы.

Директорія застала Рейнъ открытымъ со стороны Майнца, войну въ Вандев — вновь разгоръвшеюся, берега океана и Голландін угрожаемыми высадкой со стороны Англіи, наконецъ, итальянскую армію — тернящею недостатокъ во всемъ и едва выдерживающею оборонительное положение, подъ начальствомъ Шерера и Келлерманна. Когда Карно приготовилъ новый планъ кампаніи, который, на этотъ разъ, долженъ былъ перепесть республиканскія войска въ самое сердце непріятельскихъ государствъ, Бонапарте, назначенный послѣ вандемьерскихъ дней начальникомъ войскъ, расположенныхъ внутри страны, быль поставленъ во главъ итальянской армін. Журданъ остался во глав'я армін Самбры и Мааса, а Моро быль назначень начальникомъ рейнской армін, на м'єсто Іншегрю. Последнему, измену котораго директорія подозревала, но безъ положительныхъ доказательствъ, было предложено посольство въ Швецію; онъ не согласился принять его и удалился въ свою родину, Арбуа. Три большія армін, подъ начальствомъ Бонацарте, Журдана и Моро, должны были сдълать нападеніе на австрійскую монархію черезъ Италію и Германію, соединиться при выходѣ изъ Тироля и эшелонами идти на Вѣну. Генералы приготовились исполнить это обширное предпріятіе, въ случаѣ удачи котораго республика должна была овладѣть главнымъ центромъ коалиціи на континептѣ.

Директорія ввърила генералу Гошу начальство надъ берегами океана и поручила ему окончить войну въ Вандеъ. Гошъ измънилъ систему войны, введенную его предшественниками. Вандея была готова покориться. Ея побъды въ началъ войны не привели къ торжеству ея дела; пораженія и неудачи подвергли ее опустошеніямъ и пожарамъ. Писургенты, совершенно упавшіе духомъ послів пораженія при Савене, всябдствіе потери своихъ главнъйшихъ начальниковъ, лучшихъ солдатъ, и вследствіе разрушительной системы адскихъ колоннъ, не желали ничего другого, какъ только примиренія съ республикою. Война держалась только н'єсколькими предводителями - Шареттомъ, Стоффле и другими. Гошъ понялъ, что слъдуетъ отдалить отъ нихъ массу посредствомъ уступокъ, и затъмъ раздавить ихъ. Онъ отдълиль съ большимъ искусствомъ дъло роялистовъ отъ дъла религіознаго, и воспользовался священниками противъ генераловъ, выказавъ много снисходительности къ католическому богослуженію. Онъ направиль на страну четыре сильныя колонии, отнялъ у жителей ихъ скотъ и возвратилъ его только тогда, когда получиль въ замънь его ихъ оружіе. Онъ не давалъ отдыха вооруженнымъ отрядамъ, нобъдилъ Шаретта во многихъ стычкахъ, преследовалъ его при отступлении и наконецъ захватиль его въ илънъ. Стоффле хотълъ поднять на своей территорін вандейское знамя; но онъ быль выдань республиканцамъ. Эти два предводителя, виджвине начало возстанія, присутствовали и при его последнихъ минутахъ. Они погибли мужественно, Стоффле - въ Анжеръ, Шареттъ - въ Нантъ, обнаруживъ характеръ и способности, достойныя болже широкаго поля дъятельности.

Гонть возстановиль спокойствіе и въ Бретани. Морбиганскій денартаменть быль занять многочисленными отрядами шуановь, составлявшихь грозную ассоціацію, главою которой быль Жоржь Кадудаль: не являясь въ открытомъ нолѣ, они господствовали надъстраною. Гонть обратиль противъ нихь всю свою дѣятельность и всѣ свои силы: вскорѣ онъ ихъ отчасти разбиль, отчасти довель до утомленія. Большая часть ихъ предводителей бросили оружіе и уѣхали въ Англію. Получивъ извѣстіе объ этихъ счастливыхъ событіяхъ. директорія, особымъ послаяіемъ, возвѣстила 28-го мес-

сидора (іюнь 1796 г.) обонмъ совътамъ, что междоусобная война

совершенно окончена.

Такимъ образомъ прошла зима IV-го года. Но директорія не могла избѣжать нападеній со стороны обѣихъ партій, владычеству которыхъ она служила номѣхой—демократовъ и роялистовъ. Первые составляли непоколебимую, предпрінмчивую секту. 9-ое термидора было для нихъ днемъ нечали и притѣсненія; они все еще хотѣли водворить абсолютную свободу, не смотря на состояніе общества, и демократическую свободу, не взирая на цивилизацію. Эта секта потериѣла такое пораженіе, что не могла уже больше владычествовать. 9-го термидора она была изгнана изъ правительства, 2-го преріаля — изъ общества: она утратила и власть, и возможность производить возстанія, Разстроенная, преслѣдуемая, она однако еще далеко не исчезла; послѣ неудачной попытки роялистовъ въ вандемьерѣ, она возвысилась въ той мѣрѣ, въ какой они упали.

Демократы возобновили въ Пантеонѣ свой клубъ, который директорія териѣла нѣкоторое время; во главѣ его стоялъ Гракхъ
Бабефъ, называвній себя трибуномъ. Это былъ человѣкъ смѣлый,
съ восторженнымъ воображеніемъ, съ крайнимъ демократическимъ
фанатизмомъ, пользовавшійся большимъ вліяніемъ на свою партію.
Въ своемъ журналѣ онъ приготовлялъ народъ къ господству общаго счастия. Общество Пантеона съ каждымъ днемъ становилось
все болѣе и болѣе многочисленнымъ и онаснымъ для директоріи,
которая пробовала сначала сдержать его. Но вскорѣ засѣданія
клуба стали продолжаться до поздней ночи; демократы являлись
туда съ оружіемъ и замышляли идти противъ директоріи и совѣтовъ. Директорія рѣшилась дѣйствовать противъ нихъ открыто:
8-го вантоза IV-го года (1 февраля 1796) она закрыла общество
Пантеона, а 9-го объявила объ этомъ особымъ послапіемъ законодательному корпусу.

Іншенные мѣста своихъ сборищъ, демократы взялись за дѣло инымъ способомъ: они привлекли на свою сторону полицейскій легіонъ, состоявшій большею частью изъ революціонеровъ, потерявшихъ свое положеніе въ обществѣ, и вмѣстѣ съ шимъ готовились разрушить конституцію ІІІ-го года. Узнавъ объ этомъ новомъ маневрѣ, директорія распустила полицейскій легіонъ; обезоруженіе его было поручено другимъ войскамъ, въ которыхъ она была увѣрена. Пойманные еще разъ въ расплохъ, заговорщики остано-

увърена. Пойманные еще разъ въ расилохъ, заговорщики остановились на проектъ нападенія и возстанія: они образовали инсуррекціонный комитетъ общественнаго спасенія, имъвшій сношенія, черезъ второстепенныхъ агентовъ, съ чернью двѣнадцати париж-

скихъ общинъ. Членами этого главнаго комитета были: Бабефъ, глава заговора, бывшіе члены конвента Вадье, Амаръ, Шудьё, Рикоръ, народный представитель Друэ, бывшіе генералы децемвирнаго комитета Россиньоль, Паррэнъ, Фіонъ, Лами. Множество смѣщенныхъ офицеровъ, патріотовъ изъ денартаментовъ и бывшихъ членовъ якобинскаго клуба составляли армію этого заговора. Предводители часто сходились въ мѣстѣ, которое они называли Храмомъ Разума; здѣсь они нѣли жалобныя пѣсни на смерть Робеспьера и оплакивали рабство народа. Здѣсь же они завели сношенія съ войсками Гренелльскаго лагеря, завербовали въ свою среду одного капитана изъ этого лагеря, по имени Гризеля, котораго они

считали своимъ, и приготовили все къ нападенію.

Они ръшились водворить общее счастье, и для этой цъли приступить къ раздёлу имуществъ и доставить преобладание правительству истинных, чистых, абсолютных демократовь; создать конвенть изъ шестидесяти восьми монтаньяровъ, подвергшихся преследованію во время реакціи после 9-го термидора, и прибавить къ нимъ по одному демократу на департаментъ; наконецъ, отправиться въ одно и тоже время изъ различныхъ кварталовъ, которые они между собою распредълили, и на директорію, и на совъты. Въ ночь возстанія они должны были прибить на улицахъ Нарижа два объявленія, изъ которыхъ одно было сл'ядующаго содержанія: "Конституція 1793 г., свобода, равенство, общее счастье"; а другое: "Узурпаторы верховной власти должны быть осуждены на смерть свободными людьми". Заговорщики были готовы, прокламацін напечатаны, день возстанія назначенъ; но они были выданы Гризелемъ, какъ это обыкновенно случается въ большинствъ заговоровъ.

21 Флореаля (май 1796 г.) наканунѣ дня, назначеннаго для нападенія, — заговорщики были схвачены во время тайнаго ихъ собранія. У Бабефа нашли планъ заговора и всѣ бумаги, его касающіяся. Директорія предупредила о томъ совѣты особымъ посланіемъ и объявила народу въ прокламаціи. Эта странная понытка, посившая на себѣ такой ясный оттѣнокъ фанатизма и такой явный характеръ подражанія преріальскому возстанію, безъ его средствъ и его надеждъ на удачу, возбудила глубокій ужасъ. Воображеніе всѣхъ находилось еще подъ внечатлѣніемъ страха отъ недавняго владычества якобинцевъ. Бабефъ, какъ смѣлый заговорщихъ, предложилъ директоріи примиреніе, хотя и находился подъ стражей.

"Сочли ли бы вы для себя унизительнымъ, граждане директоры",—писалъ онъ имъ, "вести переговоры со мною, какъ власть съ властью? Вы видъли, какой общирной власти я былъ сре-

доточіемъ; вы видъли, что моя партія можетъ уравновъсить вашу, вы видъли, какія громадныя развътвленія она имъетъ. Я убъжденъ, что при видъ всего этого вы дрожали". Онъ оканчиваль словами: "я вижу только одну благоразумную мъру, которую слъдуетъ предпринять: объявите, что серьезнаго заговора не существовало. Пять человъкъ, выказавъ себя великими и великодушными, могутъ теперь спасти отечество. Я ручаюсь вамъ за то, что патріоты покроютъ васъ своими тълами; натріоты не ненавидятъ васъ,—они ненавидъли только ваши непопулярныя дъйствія. Я вамъ дамъ также относительно меня самого гарантію столь же обширную, какъ общирна моя всегдащняя откровенность". Вмъсто того, чтобы принять это предложеніе, директоры обнародовали письмо Бабефа и предали заговорщиковъ верховному суду,

въ Вандомъ.

Сторонники ихъ сдълали еще одну попытку. Въ ночь на 13 фрюктидора (августъ 1796 г.), около одиннадцати часовъ вечера, они двинулись, въ числъ шести или семисотъ человъкъ, вооруженные саблями и пистолетами, противъ директоріи, которую нашли защищенною ея стражею. Тогда они отправились къ Гренельскому лагерю, думая привлечь на свою сторону солдать, при помощи связей, которыя они между ними имбли. Въ лагеръ всъ снали, когда къ нему подошли заговорщики. На окликъ часовыхъ: "кто идеть"! они отвъчали: "Да здравствуетъ республика! да здравствуеть конституція 93 года". Часовые произвели тревогу въ лагеръ. Заговорщики, разсчитывая на помощь одного батальона (изъ департамента гардскаго), который былъ передвинутъ въ другое мъсто, пошли къ палаткъ мајора Мало: послъдній приказаль ударить сборъ и велёль своимь драгунамъ, полу-одётымъ, състь на конеи. Заговорщики, удивленные такимъ пріемомъ, защищались очень слабо: драгуны бросились рубить ихъ саблями, и они были обращены въ бъгство, оставивъ на полъ сраженія множество убитыхъ и илънныхъ. Эта неудачная экспедиція была почти последнею поныткою демократической партіи: съ каждымъ пораженіемъ она теряла свою силу, своихъ вождей и пріобрѣтала внутреннее убъждение, что царство ся миновало. Гренельское предпріятіе было для нея крайне нагубно; кром'в потерь при схваткъ. она лишилась многихъ своихъ членовъ вследствіе приговоровъ военныхъ коммиссій, которыя для нея были темъ же, чемъ революціонные трибуналы для враговъ ся. Коммиссія Гренельскаго дагеря присудила, въ пять пріемовъ, тридцать одного изъчисла заговорщиковъ къ смерти, тридцать-къ въчной ссылкъ, двадцать нять-къ тюремному заключению.

Нъсколько времени спустя верховный судъ въ Вандомъ приступилъ къ суду надъ Бабефомъ и его сообщниками, въ числѣ которыхъ были Амаръ, Вадье, Дарте, бывшій прежде секретаремъ Жозефа Лебона. Они не изм'внили самимъ себ'в; они говорили какъ люди, которые не боятся ни высказать свою цёль, ни умереть за свое дъло. При началъ и окончаніи каждаго засъданія суда они пъли марсельезу. Этотъ старый побъдный гимнъ, ихъ твердая осанка поражали умы удивленіемъ и какъ будто д'влали ихъ еще опасными. Ихъ жены присутствовали въ заседаніи суда. Бабефъ, окончивъ свою защиту, обратился къ нимъ и сказалъ, что онъ послъдують за своими мужьями даже на мъсто казни, потому что имъ нечего стыдиться дёла, за которое ихъ мужья умираютъ. Верховный судъ приговорилъ Бабефа и Дарте къ смертной казни. Выслушавъ этотъ приговоръ, они закололи себя кинжалами. Бабефъ былъ последнимъ вождемъ партін прежней Думы и комитета общественнаго спасенія, разд'єленной до 9-го термидора, но посл'є этого дня опять соединившейся въ одно цълое. Партія эта съ каждымъ днемъ все болъе и болъе ослабъвала. Особенно въ эту эноху начинается ея крайнее разстройство и одиночество. Во время реакціи она составляла еще плотную массу, при Бабеф'я-довольно значительную ассоціацію. Теперь остались только отдёльные демократы; демократическая партія была разсіяна.

Въ промежутокъ времени между Гренельскимъ предпріятіемъ н осужденіемъ Бабефа, роялисты составили также свой заговоръ. Проекты демократовъ произвели въ общественномъ мижнін движеніе противоположное тому, которое совершилось посл'є вандемьера; контръ-революціонеры въ свою очередь пріобрѣли новую смълость. Тайные предводители этой партіи надъялись пайти сообщинковъ въ войскахъ Гренельскаго лагеря, отвергнувшихъ заговоръ Бабефа. Партія эта, нетеривливая и неловкая, не имбя возможности опираться ни на массу жителей Парижа, какъ въ вандемьеръ, ни на массу совътовъ, какъ позже, 18-го фриктидора, - выдвинула въ дъло трехъ человъкъ, не имъвшихъ ни вліянія, ни имени: аббата Броттье, бывшаго парламентскаго совътника Лавилернуа, и авантюриста по имени Дюнана. Эти лица прямо обратились къ эскадронному командиру Мало, надъясь черезъ него привлечь на свою сторону войска Гренельского лагеря и возстановить съ ихъ помощью прежній порядокъ вещей. Мало выдалъ ихъ директоріи, которая, потерпівь неудачу въ своемъ желанін судить ихъ военнымъ судомъ, предала ихъ гражданскому суду. Съ ними обощлись крайне списходительно: судьи, избранные подъ вліяніемъ вандемьера, принадлежали къ ихъ партіи, п они были приговорены только къ непродолжительному заключенію. Въ эту эпоху начиналась борьба между всеми властями, назначенными по выбору округовъ, и директоріею, опиравшеюся на армію. Всякій почерпаеть свою силу и своихъ судей оттуда, гдж сильна его партія; когда избирательная власть подчинилась контръреволюцін, директорін оставалось только ввести армію въ управленіе государствомъ, что въ последствін времени повлекло за

собою громадныя неудобства.

Директорія, поб'єдивъ дв'є разномыслящія партіи, торжествовала въ тоже время и надъ Европой. Новая кампанія открылась при самыхъ счастливыхъ предзнаменованіяхъ. Пріжхавъ въ Ниццу, Бонапарте ознаменовалъ принятіе имъ начальства надъ итальянской арміей самымъ см'єлымъ вторженіемъ. До сихъ поръ эта армія стояла у подножія Альповъ. Она нуждалась во всемъ и состояла едва изъ тридцати тысячъ человъкъ: но за то она въ изобилін была надълена мужествомъ, патріотизмомъ, и при ея помощи Бонапарте положилъ начало тому удивительному ряду подвиговъ, которые удавались ему въ продолжение двадцати лътъ. Онъ сиялъ свой лагерь и направился въ долину Савоны, чтобы вступить въ Италію между Аппенинами и Альпами. Противъ него было девяносто тысячъ союзныхъ войскъ, расположенныхъ въ центръ подъ начальствомъ д'Аржантана, на лъвомъ флангъ-подъ начальствомъ Колли, на правомъ-подъ начальствомъ Болье. Вся эта громадная армія была разсіяна въ нісколько дней чудесами генія и смілости. При Монтенотте, Бонанарте опрокинуль непріятельскій центръ и проникнуль въ Пьемонть; при Миллесимо онъ окончательно разъединилъ сардинскую и австрійскую арміи; онъ бросились защищать свои столицы: Туринъ и Миланъ. Прежде. чъмъ преслъдовать австрійцевъ, республиканскій генералъ бросился вправо, чтобы покончить съ сардинскою арміею; при Мондови судьба Пьемонта была ръшена и испуганный туринскій дворъ посившилъ покориться. Въ Кераско было заключено перемиріе, за которымъ вскор'є посл'єдовалъ миръ, подписанный въ Парижѣ 15-го мая 1796 г. (ардинскій король уступиль республикъ Савойю и графства Ниццское и Тендское. Занятіе Александріи, открывающей доступъ въ Ломбардію, разрушеніе крѣпостей Сузы и Ла-Брюнеттъ, на границахъ Франціи, пріобрътеніе Савойи и Ниццы, возможность привлечь къ дълу и другую Альнійскую армію, подъ начальствомъ Келлерманна— таковы были результаты пятнадцатидневной кампаніи и шести побъдъ.

Окончивъ войну съ Пьемонтомъ, Бонапарте пошелъ противъ австрійской армін, которой онь болже не даваль отдыха. Онъ перешель черезь IIо въ Піаченцъ, и черезь Адду въ Лоди. Эта послъдняя побъда открыла ему ворота Милана и доставила ему обладаніе Ломбардіею. Генераль Болье быль загнань въ тирольскія ущелья; республиканская армія окружила Мантую и явилась на пограничныхъ горахъ австрійской имперіи. Тогда генералъ Вурмсеръ замънилъ Болье и повая армія присоединилась къ остаткамъ побъжденной. Вурмсеръ предполагалъ освободить Мантую и перенести войну въ Италію; но онъ былъ раздавленъ, подобно своимъ предшественникамъ. Для того, чтобы противостать этому новому врагу, Бонапарте снядъ осаду съ Мантун; но побъдивъ Вурмсера, онъ возобновилъ осаду съ большею силою, и опять занялъ свои позиціи въ Тиролъ. Планъ вторженія въ Австрію выполнялся съ большимъ согласіемъ и успъхомъ. Въ то время, когда итальянская армія угрожала Австрін черезъ Тироль, армін мааская и рейнская подвигались впередъ въ Германіи. Моро, лівымъ крыломъ своимъ опираясь на Журдана, правымъ былъ близокъ къ соединению съ Бонапарте. Журданъ и Моро перешли черезъ Рейнъ при Нейвидъ и (трасбургъ и двинулись эшелонами на протяженін шестидесяти миль, оттъсняя непріятеля, который, отступая передъ ними, пытался однако остановить ихъ и прорвать ихъ линію. Они были уже близки къ цѣли своего предпріятія; Моро вступилъ въ Ульмъ, въ Аугсбургъ, перешелъ черезъ Лехъ, и авангардъ его уже касался задней стороны тирольскихъ ущелій; но Журданъ, бывшій не въ ладахъ съ Моро, выступилъ впередъ за общую линію дійствій, быль разбить эрц-герцогомь Карломь и принужденъ начать отступленіе на всёхъ пунктахъ. Моро, лишившись опоры и прикрытія на своемъ лівомъ флангі, также быль поставленъ въ необходимость возвратиться назадъ-и тогда-то онъ совершилъ свое достопамятное отступление. Ошибка Журдана была первой важности; она помѣшала приведенію въ исполненіе общирнаго плана кампаніи и позволила австрійской монархін собраться съ силами и вздохнуть свободно.

Вънскій кабинеть, уже потерявній Бельгію и сознававній всю важность сохраненіи Италіи, защищаль ее съ крайнимъ упорствомъ. Послѣ поваго пораженія, Вурмсеръ принужденъ быль броситься съ остатками своей армін въ Мантую. Генераль Альвинци, во главѣ пятидесяти тысячъ венгерцевъ, явился испытать свое счастье, но имѣлъ не больше усиѣха, чѣмъ Болье и Вурмсеръ. Новыя нобѣды прибавились къ чудесамъ, совершеннымъ уже итальянскою арміею, и обезпечили покореніе Италіи. Мантуя сдалась на капитуляцію: республиканскія войска, овладѣвъ Италіею, могли проложить себѣ: черезъ горы, дорогу къ Вѣнѣ. Бонанарте

имъть передъ собою принца Карла, послъднюю надежду Австрін. Онъ быстро перешелъ дефилен Тироля и выступилъ на равнины Германіи. Между тъмъ рейнская армія, подъ предводительствомъ Моро, и мааская армія, подъ предводительствомъ Гоша, съ усиъхомъ возобновили планъ предшествовавшей кампаніи; устращенный вънскій кабинетъ заключилъ перемиріе въ Леобенъ. Онъ истонцилъ всъ свои силы, испыталъ всъхъ своихъ генераловъ, между тъмъ какъ французская республика осталась во всемъ побъдонос-

номъ могуществъ своемъ.

Птальянская армія довершила въ Европ'й діло французской революцін. Эта изумительная кампанія была результатомъ встр'єчн геніальнаго генерала съ арміей, его достойной. Подъ начальствомъ Бонапарте находились генералы, способные сами быть главнокомандующими, умъвшіе брать на себя отвътственность за какое либо движение или битву. Армія состояла изъ гражданъ, съ развитымъ умомъ, возвышенною душою и рвеніемъ къ великимъ предпріятіямъ. Она была страстно предана революцін, расширявшей предълы отечества, сохранявшей независимость войска, не смотря на строгую дисциплину, и открывавшей каждому солдату доступъ въ генералы. Чего бы не могъ сдёлать съ подобными людьми геніальный полководецъ? Позже, при восноминаніи о своихъ первыхъ годахъ, онъ не могъ не жалъть о томъ, что сосредоточилъ въ самомъ себѣ всю свободу и всю умственную дѣятельность, что создаль армін, д'виствующія механически, и генераловь, способпыхъ только исполнять его приказанія. Бонапарте положилъ начало третьей эпох'в революціонных войнь. Кампанія 1792 г. была ведена по старой системъ, разсъянными отрядами, дъйствовавшими по одиночкъ, не оставляя своей линіи. Комитетъ общественнаго спасенія сосредоточиль войска, установиль единство между дъйствіями отдаленныхъ отрядовъ, ускорилъ ихъ движеніе и устремилъ ихъ къ одной общей цъли. Бонапарте въ виду каждаго сраженія дълаль то, что комитеть — въ виду каждой кампанін. Онъ направляль всё свои силы къ рёшительному пункту и поражалъ нъсколько армій съ помощью одной, быстротою своихъ ударовъ. Онъ располагалъ массами по своему произволу, руководилъ даже отдаленными движеніями ихъ и имъть ихъ подъ рукою въ данную минуту, для занятія позиціи или для выигрына сраженія. Дипломатія его была также превосходна, какъ и военное искусство.

Всв правительства Италіи, за исключеніемъ Венеціи и Генуи, участвовали въ коалиціи, но народы склонялись на сторону французской республики. Бонапарте оперся на последнихъ; онъ обезсилилъ Пьемонтъ, не им'єм возможности завоевать его, преобра-

зоваль Миланскую область, до тёхъ норъ находившуюся въ зависимости отъ Австріи, въ щизальнинскую республику, ослабиль контрибуціями Тоскану и мелкихъ принцевъ Пармы и Модены, не отнимая ихъ владіній. Папа, нодинсавшій перемиріе при первыхъ побідахъ Бонанарте надъ Больё, и не побоявшійся нарушить его при ноявленіи Вурмсера, купиль миръ уступкою Романьи, Болоньи и феррары, которыя были присоединены къ цизальпинской республикть. Аристократія Венеціи и Генуи помогала коалиціи и угрожала французамь съ тылу; образъ правленія въ этихъ двухъ государствахъ быль измінень въ демократическомъ духі, для того чтобы доставить преобладаніе народу надъ высшими классами.

Такимъ образомъ революція проникла въ Италію.

Вслъдствіе предварительныхъ условій, заключенныхъ въ Леобенъ, Австрія уступила Бельгію Франціи и признала Ломбардскую республику. Всв союзныя державы сложили оружіе, и даже Англія желала вступить въ переговоры. Мирная и свободная внутри, Франція достигла извиж своихъ естественныхъ границъ и была окружена рождающимися республиками, которыя, какъ напримъръ Голландія, Ломбардія и Лигурія, охраняли ея границы и распространяли ея систему въ Европъ. Коалиція была, повидимому, мало расположена вновь нападать на революцію, всѣ правительства которой были побъдоносны: и анархія послъ 10-го августа, и диктатура послъ 31-го мая, и законная власть при директоріи. При каждомъ повомъ нападеніи на революцію, она подвигалась нѣсколько дальше впередъ по европейской территоріи. Въ 1792 г. она дошла только до Бельгін, въ 1794 г. проникла въ Голландію и до Рейна, въ 1796 г. нерешла въ Италію и коснулась Германіи. Если бы она продолжала свой ходъ, то коалиціи слъдовало бы онасаться дальнъйшаго распространенія ея успъховъ. Все клонилось къ общему миру.

Но положеніе директоріи чрезвычайно изм'єнилось всл'єдствіе выборовь V-го года (май 1797 г.). Эти выборы, введя законным путемъ роялистскую партію въ среду законодательной и правительственной власти, подняли вновь вопросъ о томъ, что было р'єшено 13-го вандемьера. До этой эпохи, директорія и сов'єты жили въ большомъ согласіи: составленные изъ бывшихъ членовъ конвента, соединенные общимъ интересомъ, необходимостью основать республику посл'є продолжительной борьбы партій, они соблюдали въ своихъ продолжительной борьбы партій, они соблюдали въ своихъ м'єть обльшое единодушіе. Сов'єты принимали вс'є требованія директоріи: за н'єкоторыми легкими изм'єненіями они одобрили ея финансовые и административные проекты, ея образъ д'єйствій

относительно заговоровъ, армій и Европы. Меньшинство, враждебное конвенту, образовало оннозицію въ средѣ совѣтовъ; но эта оннозиція дѣйствовала умѣренно, въ ожиданіи усиленія вновь избранною третью депутатовъ. Во главѣ оппозиціи стояли Барбе-Марбуа, Пасторе, Вобланъ, Дюма, Порталисъ, Симеонъ, Тронсонъ Дюкудре, Дюпонъ (изъ Немура). Большая часть изъ нихъ были членами правой стороны въ законодательномъ собраніи; нѣкоторые были отъявленные роялисты. Положеніе ихъ въ скоромъ времени сдѣлалось менѣе двусмысленнымъ и болѣе наступательнымъ, благодаря исходу выборовъ V-го года.

Роялисты образовали грозную, дѣятельную конфедерацію, имѣвниую своихъ предводителей, своихъ агентовъ, свои избирательные сински, свои журналы. Они отстранили отъ выборовъ республиканцевъ, подняли на время народное знамя и увлекли массу, всегда слѣдующую за болѣе энергическою партіею. Они не хотѣли допустить въ совѣты даже патріотовъ первой революціонной эпохи и выбрали только явныхъ контръ-революціонеровъ или сомнительныхъ конституціонистовъ. Республиканская партія сохранила господство въ правительствѣ и въ арміи, но роялисты пріобрѣли

его въ избирательныхъ собраніяхъ и совътахъ.

1-го преріаля V-го года (20 мая) оба совъта открыли свои дъйствія въ новомъ своемъ составъ и не замедлили обнаружить духъ, ихъ воодушевлявній. Пишегрю, котораго роялисты перенесли на новое поле сраженія контръ-революціи, былъ съ энтузіазмомъ выбранъ президентомъ совъта пятисотъ; Барбе-Марбуа съ такою же поснъщностью былъ облеченъ званіемъ президента старъйшинъ. Законодательный корпусъ приступилъ къ выбору директора, на мъсто Летуриёра, выходящаго по жребію (30-го флореаля) члена директоріи. Выборъ совътовъ палъ на Бартелеми, бывшаго посланникомъ въ Швейцаріи. Въ качествъ человъка умъреннаго и защитника мира, онъ нравился совътамъ и Европъ: по отсутствіе его изъ Франціи въ продолженіе всей революціи дълало его мало способнымъ къ управленію республикою.

За этими первыми враждебными дъйствіями противъ директоріи и партіи конвента послъдовали болье ръшительныя нападенія. Началось безпощадное преслъдованіе администраціи и политики директоріи. Директорія сдълала все, что только могло совершить законное правительство при положеніи дъль еще революціонномъ. Ей ставили въ вину продолженіе войны и неустройство финансовъ. Большинство совътовъ искусно воспользовалось общественными потребностями: оно поддерживало безграничную свободу печати, позволявшую журналистамъ нападать на директорію и под-

готовлять къ другому порядку вещей; миръ, который вель къ обезоружению республики, наконецъ, бережливость въ государ-

ственныхъ расходахъ.

Эти требованія им'єди свою полезную и національную сторону. Утомленная Франція чувствовала нужду во всёхъ этихъ благахъ, для того чтобы довершить дъло возстановленія общества; она раздъляла, поэтому, желанія роялистовъ, хотя и по совершенно другимъ причинамъ. (ъ ижеколько большимъ безнокойствомъ она взирала на мъры совътовъ относительно священниковъ и эмигрантовъ. Она желала водворенія мира, но не хотёла, чтобы поб'єжденные революціею возвратились во Францію тріумфаторами. Въ изданіи законовъ о священникахъ и эмигрантахъ совъты поступили крайне посибшно. Они отмъпили изгланіе и заключеніе священниковъ за двло религін или за отсутствіе натріотизма — и это было совершенно справедливо; но они хотели вместе съ темъ возстановить прежнія прерогативы богослуженія, придать возстановленному католицизму вившиною форму, посредствомъ употребленія колоколовъ, и освободить священниковъ отъ присяги, обязательной для всьхъ должностныхъ лицъ. Камиллъ Жорданъ, молодой ліонскій депутать, одаренный краснорбчіемь и мужествомь, но державшійся несовременных убъжденій, быль главнымь нанегиристомь духовенства въ совъть натисотъ. Ръчь, произнесенная имъ по этому поводу, возбудила большое удивление и сильныя возражения. Энтузіазмъ, сохранивнійся въ народъ, быль еще вполнъ патріотическій, и всъ были удивлены, видя возрожденіе другого энтузіазмарелигіознаго: XVIII-е стол'єтіе и революція совершенно отучили отъ него и мъшали его пониманію. Это была минута, въ которую нартія старины видонзміняла свои вірованія, свой языкъ и смішивала ихъ съ преобладавшими до тёхъ поръ исключительно вёрованіями и языкомъ преобразовательной партіи. Какъ и все неожиданное, ръчь Камилла Жордана послужила поводомъ къ насмъшкамъ: его стали называть "Корданъ-трезвонъ", и "Жорданъ-колокола" (Jordan-Carillon, Jordan-les-Cloches). Понытка покровителей духовенства не удалась: совъть нятисоть не ръшился ни допустить унотребленія колоколовь, ни сдёлать священниковь независимыми. Послѣ нѣкоторыхъ колебаній, умѣренная партія присоединилась къ партін директорін, и гражданская присяга духовенства была удержана, при крикахъ: Да здравствуето республика!

Тъмъ не менъе враждебныя дъйствія противъ директоріи продолжались, особенно въ совътъ нятисотъ, болъе горячемъ и нетерпъливомъ, нежели совътъ старъйшинъ. Все это значительно увеличило смълость роядистской партіи внутри страны. Снова возобновилась месть контръ-революціонеровъ въ отношеніи къ патріотамъ и нокупщикамъ національныхъ имѣній. Ослушные эмигранты и священники возвращались толнами, и, не вынося ничего революціоннаго, не скрывали своихъ плановъ низверженія. Директоріальная власть, угрожаемая въ центрѣ, не признаваемая въ депар-

таментахъ, сдълалась совершенно безсильною.

Но необходимость защиты и безпокойство людей, преданныхъ директорін и въ особенности революцін, возбудили бодрость въ правительств'в и дали ему точку опоры. Наступательный образъ дъйствій совътовъ заставиль подозръвать ихъ привязанность къ республикъ; масса, спачала поддерживавшая ихъ, покинула ихъ дъло. Конституціонисты 1791 года и партія директоріи соединились. Сальмскій клубъ, основанный подъ покровительствомъ этого союза, быль противопоставлень клубу Клиши, который сь давнихъ норъ служилъ мъстомъ сборища самыхъ вліятельныхъ членовъ совътовъ. Прибъгая къ убъжденію, директорія не пренебрегала и своею главною силою — поддержкою войска; она придвинула къ Парижу нъсколько полковъ армін Самбры и Мааса, предводительствуемой Гошемъ. Окружность въ шесть миріаметровъ (двінадцать лье), которой не могли переступать войска, на основаніи конституціи, была нарушена. ('ов'єты указали директоріи на это нарушеніе; она выказала подозрительное нев'єд'єніе и дала весьма не-

удовлетворительныя объясненія.

Объ партін наблюдали другъ за другомъ; одна господствовала въ директоріи, въ Сальмскомъ клубъ, въ армін, другая-въ совътахъ, въ Клинійскомъ клубъ, въ роялистскихъ салонахъ. Масса была зрительницею борьбы. Каждая изъ двухъ партій нам'єрена была дъйствовать революціоннымъ путемъ въ отношеніи къ другой. Средняя партія, конституціонная и умиротворяющая, пыталась предупредить борьбу и возстановить согласіе, совершенно невозможное. Карно стоялъ во главъ ея: нъкоторые члены Совъта иятисотъ, руководимые Тибодо, и довольно большое число членовъ совъта старъйшинъ содъйствовали его примирительнымъ проектамъ. Карно, находившійся въ то время во главѣ директоріи, составляль, вивств съ Бартелеми, завъдывавшимъ сношеніями съ законодательною властью, меньшинство въ директоріи. Чрезвычайно строгій въ новеденін и чрезвычайно упорный въ своихъ нам'вреніяхъ, Карно не могъ сойтись ни съ Баррасомъ, ни съ повелительнымъ Ребеллемъ. Къ этой антипатін въ характерахъ присоединилось различие въ системъ; Баррасъ и Ребелль, поддерживаемые Ларевелльеромъ, были не прочь отъ государственнаго переворота противъ совътовъ, между тъмъ какъ Карно хотъль строго соображаться съ закономъ. Этотъ великій гражданинъ отлично понималъ, какой способъ правленія подходиль къ каждой эпохѣ революціи, и убъжденіе его тотчасъ же переходило въ господствующую мысль, которой онъ держался неуклонно. При комитетѣ общественнаго спасенія, господствующею его мыслью была диктатура, при директоріи — законное правительство. Не признавая никакихъ оттѣнковъ, онъ очутился въ двусмысленномъ положеніи: онъ хотълъ мира въ минуту войны, и законности—

въ минуту государственныхъ переворотовъ.

Пъсколько испуганные приготовленіями директоріи, совъты, повидимому, готовы были успоконться, лишь бы некоторые министры, не пользовавшіеся ихъ довфріемь, были удалены изъ министерства. Это были министръ юстиціи Мерленъ (изъ Дуэ), министръ вибшнихъ сношеній Лакруа и министръ финансовъ Рамель. Они желали, напротивъ, удержать въ военномъ министерствъ-Петье, въ министерствъ внутреннихъ дълъ — Бенезеха, въ министерствъ полиціи — Кошонъ - де - л'Анпарана. За невозможностью подчинить себ' директоріальную власть, законодательный корпусъ хотъль по крайней мъръ овладъть министерствомъ. Не уступая этому желанію, которое ввело бы врага въ среду правительства, Ребелль, Ларевелльеръ и Баррасъ удалили министровъ, нокровительствуемыхъ совътами, и оставили другихъ на ихъ мъстахъ. Бенезехъ былъ замъненъ Франсуа де Нешато, Петье — Гошемъ, а вскоръ затъмъ Переромъ, Кошонъ-де-л'Аннаранъ — неръщительнымъ Ленуаръ-Ларошемъ, а потомъ Сотеномъ. Талейранъ также получиль місто въ этомъ министерстві. Онъ быль исключень изъ сниска эмигрантовъ, какъ революціонеръ 1791 г., вслёдъ за окончанісмъ д'ятельности конвента: его громадная проницательность, ставившая его всегда въ ту партію, на сторонъ которой было всего больше шансовъ побъды, побудила его въ это время сдълаться директоріальнымъ республиканцемъ. Онъ получиль портфель Лакруа и много способствоваль, своими совътами и ръшительностью, событіямъ фрюктидора.

Открытая борьба становилась все болѣе и болѣе неизбѣжною. Директорія не желала примиренія, которое только могло отсрочить ея паденіе, равно какъ и паденіе республики, до выборовъ VI-го года. По ея распоряженію, изъ армін были присланы грозные адресы противъ совѣтовъ. Бонапарте слѣдилъ безнокойнымъ взоромъ за событіями, готовившимися въ Парижѣ. Не смотря на свои хоронія отношенія къ Карно, съ которымъ онъ велъ непосредственную нерениску, онъ послалъ своего адъютата, Лавалетта, собрать свѣдѣнія о разногласіяхъ, существовавшихъ въ средѣ пра-

вительства, объ интригахъ и заговорахъ, окружавшихъ его. Бонанарте объщалъ директоріи поддержку своей арміи, въ случав дъйствительной онасности. Онъ послаль Ожеро въ Парижъ съ адресами отъ своихъ войскъ. Трепещите, роялисты! говорили солдаты; отъ дча до Сены всего одинъ шагъ. Трепещите! ваши беззаконія сочтены и возмездіе за нихъ на концъ нашихъ штыковъ!—Мы съ неподованіемъ видимъ, восклицали офицеры главнаго штаба, что интриги роялистовъ угрожаютъ свободъ. Мы поклялисъ прахомъ героевъ, умершихъ за отечество, что будемъ безпощадно бороться противъ королевской власти и роялистовъ. Таковы наши чувства, — таковы же и ваши, таковы чувства всъхъ патріотовъ! Пусть покажутся роялисты — это будетъ послыдней минутой ихъ жензни! Совъты возстали, но напрасно, противъ подобныхъ заявленій арміи. Генералъ Ришпансъ, командовавшій войсками, пришедшими съ Самбры и Мааса, разм'єстилъ ихъ Версалъ, Мёдонъ и Венсеннъ.

Совъты были стороною нападающею въ преріалъ; но такъ какъ усивхъ ихъ дъла могъ быть отложенъ до VI-го года, и достигнутъ тогда безъ борьбы и безъ риску, то, начиная съ термидора (іюля 1797 г.) они держались оборонительной системы. Тъмъ не менже они приняли вст мжры къ борьбъ; они предписали закрытіе конституціонных кружкова, чтобы освободиться отъ Сальмскаго клуба; они увеличили также власть коммиссии инспекторовъ (залы собранія) сділавшейся правительствомь законодательнаго корпуса. Въ этой коммиссіи принимали участіе два роялистскихъ заговорщика-Вилло и Пишегрю. Стража совътовъ, подчиненная директоріи, была поставлена подъ непосредственное начальство инспекторовъ залы. Наконецъ, 17-го фриктидора, законодательный корнусь ръшился пріобръсти помощь вандемьерской милиціи, и декретироваль, по предложенію Пишегрю, формированіе національной гвардіи. На слъдующій день, 18-го, эта мъра должна была быть приведена въ исполнение, и совъты декретомъ должны были предписать удаление войскъ. При такомъ положении дълъ, великая борьба революціи и стараго порядка онять должна была быть рашена побъдою. Ярый генераль Вилло хотъль, чтобы совътъ приняль на себя иниціативу, чтобы они издали обвинительный декретъ противъ трехъ директоровъ Барраса, Ребелля и Ларевелльера; чтобы остальные директоры были призваны въ законодательный корпусъ; чтобы, въ случав отказа правительства повиноваться, парижскіе округа, при звукахъ набата, двинулись противъ директоріи: чтобы Пишегрю быль поставленъ во главъ этого законнаго возстанія, и чтобы всё эти міры были приняты быстро. ръшительно и открыто, въ виду всъхъ. Говорятъ, что Пишегрю колебался; мижие людей нержинтельныхъ взяло верхъ, и совкты

избрали медленный путь легальныхъ приготовленій.

Не такъ дъйствовала директорія. Баррасъ, Ребелль, Ларевелдьеръ рашились немедленно поразить Карно, Бартелеми и большинство совътовъ. Утро 18-го фрюктидора было назначено для государственнаго переворота. Ночью войска, расположенныя вокругъ Парижа, вступили въ городъ подъ начальствомъ Ожеро. Проектъ директоріальнаго тріумвирата заключался въ томъ, чтобы занять войсками Тюльери еще до собранія законодательнаго корпуса, во избъжание насильственнаго столкновения; созвать совъты въ сосъдствъ Люксамбурга, арестовавъ ихъ главиъншихъ руководителей, и довершить, посредствомъ законодательной мёры, государственный переворотъ, начатый силою. Тріумвиратъ быль заодно съ меньшинствомъ совътовъ и разсчитывалъ на одобреніе массы. Въ часъ ночи войска прибыли въ городскую ратушу, растянулись по набережнымъ, мостамъ, по Елисейскимъ полямъ, и скоро двінадцать тысячь человікь и сорокь нушекь окружили Тюльери. Въ четыре часа раздался пушечный выстрълъ, и гене-

ралъ Ожеро показался у рѣшетки Pont-Tournaut.

Стража законодательнаго корпуса была подъ ружьемъ. Предупрежденные съ вечера о готовившемся движеніи, инспекторы залы отправились въ національный дворецъ (Тюльери), для его защиты. Командиръ законодательной стражи, Рамель, былъ преданъ совътамъ. Онъ размъстилъ своихъ гренадеровъ (числомъ восемьсотъ) въ различныхъ аллеяхъ сада, окруженнаго решетками. Но съ такими слабыми и ненадежными силами Пишегрю, Вилло и Рамель очевидно не могли сопротивляться директоріп. Ожеро не понадобилось даже силою пробивать себъ дорогу; явившись нередъ гренадерами, онъ спросилъ ихъ: Республиканцы ли вы? Они онустили оружіе, отвічали: Да здравствуєть Ожеро! да здравствуетъ директорія, и присоединились къ нему. Ожеро прошель черезъ садъ, вступилъ въ залу совътовъ, арестовалъ Пишегрю, Вилло, Рамеля, инспекторово залы и вельль отвести ихъ въ Тамиль. Члены совътовъ, наскоро созванныхъ инспекторами, толпами отправлялись въ мъсто своихъ засъданій, но были арестованы или удалены вооруженною силою. Ожеро возвъстилъ имъ, что вынужденная необходимостью защитить республику противъ заговорщиковъ, засъдающихъ между ними, директорія назначила мъстомъ собранія для совітовъ Одеонь и медицинскую школу. Большая часть присутствовавшихъ денутатовъ протестовали противъ военнаго насилія и своеволія директоріи, но были принуждены уступить.

Въ шесть часовъ утра экспедиція была окончена. Парижане,

проснувнись, нашли войска еще подъ ружьемъ; на стѣнахъ были вывѣшены прокламаціи, возвѣщавшія объ открытіи опаснаго заговора и приглашавшія народъ къ порядку и довѣрію. Директорія велѣла напечатать нисьмо генерала Моро, въ которомъ онъ подробно раскрывалъ ей сношенія предшественника своего Пипшегрю съ эмиграцією и другое письмо принца Конде къ Эмберъ-Коломесу, члену совѣта старѣйшинъ. Населеніе Парижа сохранило спокойствіе. Оставаясь простымъ зрителемъ событій дня, совершившихся безъ участія нартій и при помощи одной армін,

оно не выказало ни одобренія, ни сожал'єнія.

Директорін необходимо было придать видъ законности всёмъ этимъ чрезвычайнымъ мърамъ. Какъ скоро члены совътовъ собрались въ Одеонъ и Медицинской школъ и увидъли себя въ числъ достаточномъ для преній, они объявили свои засъданія непрерывными. Посланіе отъ директорін возв'єстило имъ о мотивахъ, которыми она руководствовалась во всёхъ своихъ дёйствіяхъ. "Граждане-законодатели" — было сказано въ посланіи, "еслибы директорія промедлила однимъ днемъ, республика была бы предана въ руки ея враговъ. Самое мъсто ванихъ засъданій было мъстомъ сборища заговорщиковъ: оттуда они еще вчера разсылали деньги и приказы на выдачу оружія; оттуда они нереписывались въ эту ночь съ своими соучастинками; оттуда, наконецъ, они и теперь дълаютъ попытки тайныхъ и подозрительныхъ сходокъ, которыя въ настоящее время полиція старается разсвять. Оставить ихъ вмѣстѣ съ врагами отечества въ вертенѣ заговоровъ, —значило бы компрометировать общественную безопасность и безопасность върныхъ представителей народа". Совътъ пятисотъ назначилъ коммиссію, составленную изъ Сіейса, Пулэнъ-Гранире, Вилле, Шазаля и Була (изъ денартамента Мёрты), и возложилъ на нее обязанность представить законъ общественного спасенія. Этотъ законъ былъ мърою остракизма: но въ этотъ второй періодъ революціи и диктатуры мъсто эшафота заступила ссылка.

Ириговоренные къ ссылкъ члены Совъта пятисотъ были: Обри, Ж. Ж. Эме, Байяръ, Блэнъ, Буасси д'Англа, Борнъ, Бурдонъ (изъ департамента Уазы). Кадруа, Кушри, Делахе, Деларю, Думеръ Дюмоларъ, Дюплантье. Жиберъ Демольеръ, Генрихъ Ларивьеръ, Эмберъ-Коломесъ, Камиллъ Жорданъ, Журданъ (изъ департамента устьевъ Роны), Галль, Лакаррьеръ, Лемаршанъ-Гомикуръ, Лемере, Мерсанъ, Мадье, Мальяръ, Ноалль, Андре, Макъ-Картэнъ, Пави, Пасторе, Иншегрю, Полиссаръ, Прэръ-Монто, Катрмэръ-Кэнси, Саладэнъ, Симеонъ, Вовилье, Вьено-Вобланъ, Вилларэ-Жойезъ, Вилло. Изъ Совъта старъйниннъ: Барбе-Марбуа, Дюма, Ферро-Валь-

инъ, Лафонъ-Лабеда, Ломонъ, Мюреръ, Мюрине, Парадисъ, Порталисъ, Роверъ, Тронсонъ-Дюкудре. Члены директоріи: Карно, Бартелеми. Кромѣ того были приговорены къ тому же наказанію: аббатъ Броттье, Ла Вилльернуа, Дюнанъ, бывшій министръ полиціи Кошонъ, бывшій чиновникъ полиціи Дессонвилль, генералы Миранда и Морганъ, журналистъ Сюаръ, бывшій членъ конвента Маль и командиръ законодательной стражи Рамель. Нѣкоторымъ изгнанникамъ удалось избавиться отъ дѣйствія декрета; Карно былъ изъ ихъ числа. Большая часть осужденныхъ были переве-

зены въ Кайенну, но многіе остались на островъ Ре.

Директорія значительно распространила этотъ актъ остракизма. Издатели тридцати-ияти журналовъ были включены въ списокъ ссыльныхъ. Она хотъла нанести поражение врагамъ республики и въ совътахъ, и въ журналахъ, и въ избирательныхъ собраніяхъ, и въ департаментахъ, —одиниъ словомъ, всюду, куда они проникли. Выборы сорока восьми департаментовъ были признаны недъйствительными, законы въ нользу священниковъ и эмигрантовъ- отмънены. Паденіе всъхъ тъхъ, кто преобладаль въ денартаментахъ послѣ 9-го термидора, дало новую силу опустившейся республиканской партін. Государственный переворотъ 18-го фрюктидора не быль чисто цептральнымъ фактомъ, какъ, напримъръ, нобъда 13-го вандемьера: онъ разрушилъ роялистскую партію, которая была только отражена предшествовавшимъ пораженіемъ. Но заміння законное правительство диктатурой, онъ сділаль необходимою другую революцію, о которой будеть говорено въ послъдствін.

18-го фрюктидора V-го года директорія должна была восторжествовать надъ контръ-революцією, сокрушивъ власть совѣтовъ, или совѣты—восторжествовать надъ республикою, свергнувъ директорію. При такой постановкѣ вопроса, остается только опредѣлить: 1) могла ли директорія побѣдить иначе, какъ при помощи государственнаго переворота; 2) не употребила ли опа во

зло свою побъду.

Правительство не имѣло права распускать совѣты. Непосредственно послѣ революціи, имѣвиней цѣлью водвореніе одного высшаго права, нельзя было предоставить второстепенной власти контроль надъ державностью народа—нельзя было подчинить, въ извѣстныхъ случаяхъ, законодательный корпусъ директоріи. За отсутствіемъ этой уступки экспериментальной политики, какое средство оставалось директоріи для изгнанія врага изъ сердца государства? Не будучи болѣе въ состояніи защищать революцію силою закона, директорія по необходимости должна была прибѣг-

нуть къ диктатуръ; но, прибъгая къ этому средству, она нарушила условія своего существованія, и спасая революцію, вскоръ

ногубила сама себя.

Что касается до побъды, то директорія запятнала ее жестокостью, желая сдёлать ее черезъ чуръ полною. Ссылка была распространена на слишкомъ большое число жертвъ; мелкія человъческія страсти прим'єшались къ защит'є государственнаго д'єла, и директорія не выказала той умфренности въ произволь, которая составляеть единственную возможную справедливость при государственномъ переворотъ. Ей бы слъдовало, для достиженія своей цёли, сослать только главныхъ заговорщиковъ; но партіи ръдко умъють воздержаться оть злоунотребленія диктатурой. Когда онъ располагають силой, сиисходительность почти всегда кажется имъ опасностью. Пораженіе 18-го фрюктидора было четвертымъ пораженіемъ роялистской партіи: два пораженія были понесены ею тогда, когда дело шло объ отнятін у нея власти (14-го іюля и 10-го августа), два-когда она старалась вновь завладъть ею (13-го вандемьера и 18-го фрюктидора). Этотъ рядъ безсильныхъ попытокъ и продолжительныхъ неудачъ не мало способствоваль покорности розлистовъ во время консульства и ниперіи.

## ГЛАВА XIII.

## Съ 18-го фрюктидора (4-го сентября 1797) до 18-го брюмера (9-го ноября 1799).

Директорія возвращается 18-го фрюктидора къ революціонному правительству, пѣсколько смягченному. — Всеобщій мирь, въ которомъ не принимаеть участія только Англія. — Возвращеніе Бонапарте въ Парижъ; экспедиція въ Египеть. — Демократическіе выборы VI г.; директорія уничтожаеть ихъ 22-го флореаля. — Вторая коалиція; Россія, Австрія, Апглія нападають на республику со стороны Италів, Швейцарін и Голландін; новсемѣстныя пораженія. — Демократическіе выборы VII г.; 30-го преріаля совѣты мстять директоріи насильственнымъ измѣненіемъ ея состава. — Двѣ партін въ новой директоріи и въ совѣтахъ: умѣренная республиканская партія, нодъ предводительствомъ Сіейса, Роже-Дюко, Совьта Стартійшинт; партія крайнихъ республиканцевъ, подъ предводительствомъ Мулена, Гойэ, совѣта Пяти Сот и общества Манежа. — Различиме проекты. — Побѣды Массены въ Швейцаріи, Брюна въ Голландіи. — Возвращеніе Бонапарте изъ Египта; онъ вступаеть въ соглашеніе съ Сіейсомъ и его партіей. — Дни 18-го и 19-го брюмера. — Конець директоріальнаго правленія.

Главнымъ последствіемъ 18-го фрюктидора было возвращеніе революціоннаго правительства, но уже ивсколько смягченнаго. Оба прежніе привилегированные класса были вновь исключены изъ общества; непокорные священники были изгнаны во второй разъ. Пуаны и бвжавшіе ивкогда старые роялисты, занимавшіе поле битвы въ денартаментахъ, уступили его старымъ республиканцамъ; всв входившіе въ составъ высшаго военнаго управленія Бурбоновъ высшіе правительственные чиновники, члены парламентовъ, кавалеры св. Духа и св. Людовика, мальтійскіе кавалеры, всв протестовавшіе противъ уничтоженія дворянства и сохранившіе титулы, должны были покинуть территорію республики. Вывшіе дворяне и возведенные въ дворянское достоинство могли пользоваться правами гражданства не прежде, какъ по истеченіи семи лють, когда они, такъ сказать, докажуть, что способны быть французами. Эта партія, желая возвратить себв господство, возстановила диктатуру.

Въ это время, директорія достигла высшей степени своего могущества; нъкоторое время она не имъла вооруженныхъ враговъ. Пзбавленная отъ всякой внутренней оппозиціи, она заключила континентальный миръ съ Австріей, Кампо-формійскимъ трактатомъ, и вела о томъ же переговоры съ имперіею на Раштадскомъ конгрессъ. Кампо-формійскій трактать быль болже выгодень для вънскаго кабинета, чъмъ предварительныя условія въ Леобенъ. Австрія была вознаграждена за ея бельгійско-дамбардскія провинцін частію Венеціанскихъ владёній: эта древняя республика была раздълена: Франція удержала за собою Пллирійскіе острова и дала Австрін городъ Венецію, провинцін Істрію и Далмацію. Директорія сділала въ этомъ случай большую опибку и совершила настоящее преступление. Изъ фанатической приверженности къ теоріи можно желать освобожденія націи, но никогда не должно располагать ею произвольно. Распределяя по произволу территорію маленькаго государства, директорія подала дурной примірь торговли народами, который съ тъхъ поръ нашелъ слишкомъ много посл'ядователей. Сверхъ того, господство Австріи, всл'ядствіе безразсудной уступки Венеціи, должно было рано или поздно распространиться на Италію.

Коалиція 1792 и 1793 годовъ распалась; воюющею державою оставалась только Англія. Лопдонскій кабинетъ, нападавній на францію въ падеждѣ ее ослабить, вовсе не быль расположенъ уступить ей Бельгію, Люксамбургъ, лѣвую сторону Рейна, Порантрюн, Ниццу, Савойю, протекторать надъ Генуей, Миланомъ и Голландіей.—Однако ему нужно было успоконть англійскую опнозицію и приготовить новыя средства къ нападенію: онъ сдѣлалъ мирныя предюженія и послалъ въ качествѣ полномочнаго посланника лорда Мальмсбери сперва въ Парижъ, потомъ въ Лилль. Но предложенія Питта не были пскренни, и директорія не позволила обмануть себя его дипломатическими хитростями. Переговоры два раза прерывались и война между обѣими державами продолжалась. Ведя переговоры въ Лиллѣ, Англія приготовляла въ Петер-

бургъ Тройственный Союзъ или вторую коалицію.

Директорія, съ своей стороны, безъ средствъ, безъ внутренней ноддержки, не им'є другой оноры кром'є арміи и славы своихъ поб'єдь, не въ состояніи была согласиться на всеобщій миръ. Она усилила неудовольствіе учрежденіемъ н'єкоторыхъ налоговъ и уменьшеніемъ государственнаго долга до одной консолидированной трети, которая одна уплачивалась звонкою монетою: это раззорило капиталистовъ. Для поддержки директоріи нужна была война: Громадное количество солдать нельзя было распустить безъ онас-

ности. Не говоря о томъ, что директорія лишилась бы чрезь это своихъ силь и оставила бы францію на произволь Европы, она совершила бы такое дѣло, которое обходится безъ потрясеній только во время полнаго спокойствія и сильнаго развитія благо-состоянія и труда. Положеніе директоріи побудило ее къ вторже-

нію въ Швейцарію и экспедиціи въ Египетъ.

Въ это время Бонапарте возвратился въ Парижъ. Побъдитель Пталіи и возстановитель типины на континентъ былъ встръченъ съ вынужденнымъ энтузіазмомъ со стороны директоріи, и самымъ искреннимъ со стороны народа. Ему оказали такія почести, какихъ не оказывали еще ни одному генералу республики. Въ Люксамбургъ былъ воздвигнутъ алтарь отечества, и нобъдитель, пройдя подъ навъсомъ знаменъ, завоеванныхъ въ Италіи, отправился на церемонію, устроенную для пего. Онъ былъ привътствованъ Баррасомъ, президентомъ директоріи, который послъ поздравленія съ побъдами, побуждаль его "увънчать столь прекрасную жизнь завоеваніемъ, которое удовлетворило бы оскорбленное достопиство великой націи." Это завоеваніе было — завоеваніе Англіи. Казалось, все было готово для высадки, между тъмъ какъ въ дъйствительности имълось въ виду вторженіе въ Египетъ.

Подобное предпріятіе удовлетворяло и директорію, и Бонапарте. Цезависимое поведеніе этого генерала въ Италіи, его самолюбіе, проявлявшееся норывами сквозь искусственную простоту,
дълали его присутствіе опаснымъ. Съ своей стороны, онъ боялся
разрушить своимъ бездъйствіемъ то чрезвычайно высокое митніе,
которое о немъ уже составилось: люди многаго требуютъ отъ того,
кого они провозглащаютъ великимъ и заставляютъ его поддерживать свою славу. Такимъ образомъ директорія видъла въ египетской экспедиціи средство къ удаленію онаснаго генерала и надежду напасть на Англію черевъ Індію; Бонапарте видъль въ ней
гигантскій замысель, нодвигъ въ своемъ вкуст и новое средство
удивить народы. Онъ вышелъ изъ Тулона 30-го флореаля VI г.
(19-го мая 1798) съ четырьмя стами судовъ и частію итальянской
армін; подойдя къ Мальтъ, онъ овладъль ею и отсюда отплыль
въ Егинетъ.

Директорія, рѣшившаяся нарушить нейтралитеть въ отношеній къ Оттоманской портѣ, чтобы добраться до англичанъ, уже нарушила его въ отношеній къ Швейцарій, для того чтобы выгнать съ ея территорій эмигрантовъ. Французскія убѣжденія проникли уже въ Женеву и Ваатландъ; но политика швейцарскаго союза, находившаяся подъ вліяніемъ бериской аристократій, была совершенно враждебна имъ. Изъ берискаго кантона выгоняли всѣхъ

швейцарцевъ, которые казались приверженцами французской республики. Бернъ сдълался средоточіемъ эмигрантовъ, и тамъ составлялись всё заговоры противъ революціи. Директорія жаловалась, но удовлетворенія не получила. Ваатландцы, находившіеся но прежнимъ договорамъ подъ покровительствомъ Франціи, призывали ее на помощь противъ тиранній Берна. Призывъ ваатландцевъ, собственныя обиды, желаніе распространить директоріальнореспубликанскую систему въ Швейцаріи, — все это побудило директорію къ началу непріязненныхъ дъйствій гораздо больше, чъмъ желаніе завладъть маленькою бернскою казною, въ чемъ ее упрекали. Переговоры ни къ чему не привели, и война началась. Швейцарцы защищались очень храбро и упорно и думали возстановить времена своихъ предковъ; но они пали. Женева была присоединена къ Франціи и Швейцарія проміняла свою древнюю конституцію на конституцію III года. Съ этого времени въ швейцарскомъ союз'в существовали двъ партін: одна-революціонная, стоявшая за Францію, а другая-контръ-революціонная, расположенная къ Австріи. Швейцарія перестала быть общей преградой и стала большой дорогой Европы.

За этою революціею послідовала римская. Генераль Дюфо быль убить вь Римі во время мятежа; вь наказаніе за это преступленіе, которому папское правительство не воспренятствовало, въ Римі была введена реснублика. Все это усилило систему директоріи и дало ей перевість въ Европі; опа стояла во главі республикь Гельветической, Батавской, Лигурійской, Цизальпинской, Римской, устроенныхь по одному и тому же образцу. Но въ то время, какъ директорія все боліє и боліє распространяла свое внівшее вліяніе, ей снова стали угрожать внутреннія партіи.

Выборы флореаля VI года (мая 1798) были неблагопріятны для директорін; они были произведены совершенно въ противоноложномъ духѣ, сравнительно съ выборами V года. Послѣ 18-го фрюктидора удаленіе противниковъ революціи возвратило все вліяніе крайней республиканской партіи, которая возстановила клубы подъ именемъ конституціонныхъ кружсковъ. Эта партія господствовала въ избирательныхъ собраніяхъ, которымъ предстояло выбрать, вопреки обыкновенію, четыреста тридцать семь депутатовъ: двѣсти девяносто восемь—въ (овѣтъ Пятисотъ, сто тридцать девять—въ (овѣтъ (тарѣйшинъ. Съ приближеніемъ выборовъ директорія сильно возстала противъ анархистовъ. Но такъ какъ ея воззванія не были въ состояніи предупредить демократическихъ выборовъ, то она рѣшилась ихъ уничтожить въ силу частнаго закона, которымъ совѣты, послѣ 18-го фрюктидора, дали ей право обсуждать дѣй-

ствія избирательныхъ собраній. Она пригласила законодательный корпусъ назначить съ этою цёлью коммиссію изъ 5-ти человікь. 22-го флореаля выборы были большею частію признаны недійствительными; партія директоріи поразила въ это время крайнихъ республиканцевъ, подобно тому, какъ 9-ть місяцевъ назадъ, она

поразила роялистовъ.

Директорія хотвла поддержать политическое равновъсіе, которое характеризировало первые два года ея существованія; но положение ея сильно измънилось. Со времени послъдняго государственнаго переворота, она не могла уже быть безпристрастнымъ правительствомъ, потому что не была уже правительствомъ конституціоннымъ. (воимъ стремленіемъ стать въ изолированное положение она возбудила противъ себя всеобщее неудовольствие, но продолжала еще существовать въ такомъ видъ до выборовъ VII года. Она выказывала много дёятельности, но дёятельности узкой и безпокойной. Мерленъ (изъ Дуэ) и Трельяръ, которые замѣнили Карно и Бартелеми, были оба политическими адвокатами. Ребель обладаль въ высшей степени рёшительностью государственнаго человѣка, но не имѣлъ необходимой при этомъ ширины воззрѣній: Ла-Ревельеръ-Лено занимался слишкомъ много для главы правительства сектою теофилантроновъ. Баррасъ продолжалъ свою распущенную жизнь и директоріальное регентство: его дворецъ былъ мъстомъ сбора для игроковъ, женщинъ легкаго поведенія и всевозможныхъ аферистовъ. Управленіе директоровъ страдало и отъ ихъ личнаго характера, но болъе всего отъ ихъ положенія, къ затрудненіямъ котораго присоединилась еще война со всею Евроной.

Въ то время, когда республиканскіе уполномоченные переговаривались въ Раштадтъ о миръ съ Имперіею, вторая коалиція открыла военныя дъйствія. Кампо-формійскій договоръ для Австрій былъ только перемиріемъ. Англія безъ труда увлекла ее въ коалицію: исключая Пруссіи и Испаніи, большая часть европейскихъ государствъ приняли въ ней участіе. Субсидіи британскаго правительства и заманчивость Запада побудили къ тому Россію; Порта и Варварійскія государства приступили къ коалиціи вслъдствіе вторженія въ Египетъ, Пмперія— чтобы возвратить себъ лъвый берегъ Рейна, мелкіе итальянскіе владътели— чтобы разрушить новыя республики. Когда въ Раштадтъ обсуждали договоръ касательно уступки Имперіи лъваго берега Рейна, навигаціи по этой ръкъ и разрушенія пъкоторыхъ кръностей на правомъ берегу ея— русскіе вступили въ Германію и австрійская армія двинулась въ походъ. Французскіе уполномоченные, застигнутые въ расплохъ,

получили приказаніе убхать въ двадцать четыре часа; они повиновались немедленно и отправились въ путь, получивъ охранныя грамоты отъ генераловъ пенріятельскаго войска. На пѣкоторомъ разстояніи отъ Раштадта ихъ остановили австрійскіе гусары и, увѣрившись въ ихъ именахъ и званіяхъ, умертвили ихъ: Боннье и Робержо были убиты, Жанъ де Бри оставленъ за-мертво. Это песлыханное нарушеніе международнаго права, это предумышленное убійство трехъ человѣкъ, облеченныхъ священнымъ званіемъ уполномоченныхъ, произвело всеобщее негодованіе, а Законодательный корпусъ постановиль объявить войну, мотивируя ее негодованіемъ къ правительствамъ, на отвѣтственность которыхъ падало это громадное преступленіе.

Непріязненныя д'єйствія начались въ Италіи и на Рейнъ. Узнавъ о движеніи русскихъ войскъ и подозр'євая нам'єренія Австрін, директорія провела чрезъ Сов'єты законъ о рекрутскомъ набор'є. Военная конскритція предоставила въ распоряженіе республики дв'єти тысячъ молодыхъ людей. Этотъ законъ, им'євшій неисчислимыя посл'єдствія, былъ результатомъ бол'є правильнаго порядка вещей. Поголовное ополченіе было революціонною службою

отечеству; конскринція сділалась законною ему службой.

Державы болбе нетеривливыя, составлявийя авангардъ коалицін, открыли военныя двиствія. Пеанолитанскій король двинулся на Римъ, а король сардинскій выставиль войска и грозиль Лигурійской республикв. Но такъ какъ они не въ состояніи были выдержать напорь французскихъ армій, то легко были побіждены и лишены владіній. Генераль Шампіоне вступиль въ Неаполь послі кровавой побіды. Лаццарони защищались внутри города въ продолженіе трехь дней, но они пали и Парненопейская республика была провозглашена. Генераль Жуберъ заняль Туринъ; цілая Ігалія находилась въ рукахъ Францін, когда открылась новая кампанія.

Коалиція превосходила республику наличными силами и резервами. ('оюзники напали на французовъ съ трехъ сторонъ: въ Пталіи, Швейцаріи и Голландіи. Сильная австрійская армія вторгнулась въ Мантуанскую область, въ двухъ сраженіяхъ на Адижъ разбила Шерера и скоро соединилась съ побъдоноснымъ до того времени ('уворовымъ. Моро, отличавшійся большими военными способностями, занялъ мъсто Шерера, и отступилъ къ Генуъ, чтобы охранять линію Аппениновъ и соединиться съ неаполитанскою армією, находившеюся подъ начальствомъ Макдональда, который былъ разбить при Требій. Тогда союзники передвинули свои главныя силы въ Швейцарію. Нъсколько русскихъ корпусовъ соединились съ эрцъ-герцогомъ Карломъ, который разбилъ Журдана на

верхнемъ Рейнъ и намъревался вступить въ предълы швейцарскаго союза. Въ это же самое время герцогъ Іоркскій высадился въ Голландіи съ 40,000 англичанъ и русскихъ. Маленькія республики, находившіяся подъ покровительствомъ Франціи, были заняты, и послъ нъсколькихъ побъдъ союзники могли бы проникнуть въ са-

мый центръ Франціи.

Во время этихъ пораженій и неудовольствія партій происходили выборы флореаля VII года (май 1799); результать ихъ быль тотъ же, какъ и въ предшествовавшемъ году. Директорія уже не чувствовала себя достаточно сильною, чтобы бороться съ общественными несчастіями и злобою партій. Очередной выходъ Ребеля, котораго замѣнилъ Сіейсъ, лишилъ ее единственнаго человъка, который бы могъ сопротивляться буръ. ('ieйсъ былъ самымъ явнымъ противникомъ этого компрометированнаго и изношеннаго правительства. Крайніе республиканцы и ум'тренные соединились и потребовали у директоровъ отчета о вижинемъ и внутреннемъ состоянін республики. Совъты объявили свои засъданія постоянными. Баррасъ оставилъ своихъ товарищей. Ярость совътовъ направилась единственно противъ Трельяра, Мерлена и Ла-Ревельера, последней опоры прежней директоріи. Они сменили Трельяра на томъ основаніи, что не прошло еще года, — какъ того требовала конституція, -- между тёмъ временемъ, когда онъ занималъ законодательную должность, и темъ, когда онъ занялъ место въ директорін. Бывшій министръ юстицін Гойо былъ тотчась же поставленъ на мъсто Трельяра.

Ораторы совътовъ сильно напали тогда на Мерлера и Ла-Ревельера: смънить ихъ они не могли, и потому хотъли принудить ихъ, чтобы они сами подали въ отставку. Вследствіе этихъ угрозъ, директоры послали въ совъты оправдательныя письма и предложили имъ примиреніе. 30 преріаля республиканецъ Бертранъ (изъ Кальвадоса) вошелъ на трибуну и, разсмотръвъ предложеніе директоровъ, воскликиулъ: "Вы предложили соединеніе, а я вамъ совътую подумать о томъ, можете ли вы сами сохранить ваши должности, Вы не станете колебаться въ ръшеніи, если вы любите республику. Вы не въ состояніи д'влать добро: вы никогда не пріобрѣтете довърія ни вашихъ товарищей, ни народа, ни представителей страны, -- а безъ этого вы не можете заставить исполнять законы. Уже, я знаю, благодаря конституцін, въ директорін существуєть большинство, пользующееся дов'єріємь народнаго правительства. Зачёмъ же вы медлите ввести единодушіе желаній и принциповъ между двумя главивійшими властями республики? Вы потеряли довърје даже тъхъ подлыхъ льстецовъ,

которые вырыли вамъ политическую могилу. Положите конецъ вашему поприщу дёломъ самоотверженія, которому съумѣетъ отдать справедливость только доброе сердце республиканцевъ".

Мерленъ и Ла-Ревельеръ, лишенные поддержки правительства вследствіе выхода Ребеля, отставки Трельяра и измены Барраса, побуждаемые требованіемъ советовъ и патріотическими соображеніями, уступили обстоятельствамъ и отказались отъ директоріальной власти. Эта победа, одержанная собща республиканцами и умеренными, послужила въ пользу и темъ, и другимъ. Первые ввели въ директорію генерала Мулена, вторые, -Роже-Дюко. День 30 преріаля (18 іюня), разстронвшій старое правительство ПІ года, былъ со стороны советовъ местью директоріи за 18 фрюктидора и 22 флореаля. Птакъ, обе могущественныя власти государства нарушили, каждая въ свою очередь, конституцію: директорія—посягнувъ на неприкосновенность законодательнаго корпуса, законодательный корпусь—вытёснивъ иёсколькихъ членовъ директоріи. Существованіе формы правленія, на которую жалова-

лись всв партіи, не могло быть продолжительно.

Послъ уснъха 30 преріаля Сіейсь старался разрушить то, что осталось отъ правительства III года, чтобы возстановить законное правленіе на другихъ основаніяхъ. Человъкъ капризный и систематикъ, онъ обладалъ однако способностью върно угадывать положение дълъ. Онъ возвратился на поприще политической жизни въ странную эпоху, съ намъреніемъ завершить революцію прочнымъ государственнымъ устройствомъ. Онъ способствовалъ великимъ реформамъ 1789 г.: по его предложению, 17 июня, генеральные штаты были преобразованы въ національное собраніе; имъ быль составлень проекть внутренией организацін, замънившій провинціп департаментами. Во время промежуточнаго періода онъ безмолвствоваль по граничивался нассивною ролью. Онь ожидаль, чтобы эноха національной обороны опять уступила місто энохів созиданія. Во время директоріи онъ быль назначень посланникомъ въ Берлинъ, и ему приписывали сохранение прусскаго нетрайлитета. По возвращении оттуда, онъ принядъ должность директора, отъ которой до того времени отказывался, принялъ ее потому, во первыхъ, что Ребель оставилъ правительство, и во вторыхъ потому, что партін были на столько утомлены, что окончательное умиротвореніе и утвержденіе свободы казалось ему возможнымъ. Интая это убъждение, онъ опирался въ директории на Роже-Дюко, въ законодательномъ корнусъ-на совътъ старъйнинъ, внъ правительственной сферы—на массу людей умъренныхъ и средній классъ, который прежде желалъ законовъ, какъ новости, а теперь, также какъ новости, спокойствія. Эта партія желала правительства твердаго, которое могло бы водворить безопасность, которое не имъло бы ни прошлаго, ни враговъ и которое могло бы наконецъ удовлетворить вст убъжденія и вст интересы. Все, что было сдтлано съ 14 іюля до 9 термидора, дталось народомъ, вмѣстт съ частью правительства: съ 13-го вандемьера все стало дтаться носредствомъ войска, и потому Сіейсу необходимъ былъ генераль. Опъ обратилъ вниманіе на Жубера, который и получилъ главное начальство надъ альпійской арміей, чтобы побъдами и освобожденіемъ Пталіи пріобръсти большое политическое значеніе.

Между тъмъ конституція III года еще поддерживалась двумя директорами-Гойз и Муленомъ, совътомъ Ияти Сотъ, и вит правительства-нартіею Манежа. Крайніе республиканцы составили клубъ въ той самой залъ, въ которой засъдало первое изъ законодательных в собраній. Новый клубъ, составившійся изъ остатковъ клубовъ Сальмскаго, существовавшаго до 18-го фрюктидора, Пантеонскаго, основаннаго въ началъ директоріи, и стараго общества якобинцевъ-проновъдывалъ съ жаромъ республиканскіе принципы, а не демократическія мижнія низшаго класса. Каждая нзъ двухъ партій им'єла своихъ представителей въминистерств'є, которое было возобновлено въ одно время съ директоріею. Камбасаресь быль министромъ юстиціи, Кинетть-министромъ внутреннихъ дълъ; Рейнгардъ временно исправлялъ должность министра иностранныхъ дълъ, въ ожиданіи назначенія Талейрана; Роберть Ленде быль министромъ финансовъ, Бурдонъ (изъ Витри) морскимъ министромъ, Бернадоттъ-военнымъ, Бургиньонъ, вскор в замъщенный Фуше (изъ Нанта)-министромъ полиціи.

На этотъ разъ Баррасъ занялъ нейтральное положение между объими сторонами Законодательнаго Корпуса, директоріи и министерствъ. Видя, что дело клонится къ перевороту, более значительному, чёмъ переворотъ 30 преріаля, онъ, бывшій дворянинъ, думаль, что погибель республики повлечеть за собою реставрацію Бурбоновъ и сталъ вести переговоры съ претендентомъ, Людовикомъ XVIII. Кажется, что ведя переговоры о возстановлении Бурбоновъ, черезъ своего агента Давида Моннье, Баррасъ не забыль и самого себя. Онъ не имъль твердыхъ убъжденій и всегда становидся на сторону той нартін, которая имъла больше шансовъ усибха. Перебывавъ монтаньяромъ-демократомъ 31 мая, монтаньяромъ-реакціонеромъ 9 термидора, революціоннымъ директоромъ и противникомъ роялистовъ — 18 фрюктидора, крайнимъ республиканскимъ директоромъ, противникомъ своихъ прежинхъ товарищей—30 преріаля, онъ теперь сділался директоромъ-роялистомъ, противникомъ правительства III года.

Партія, павшая духомъ вслѣдствіе 18 фрюктидора и мира на континентѣ, тоже ободрилась. Военные успѣхи новой коалиціи, жестокій законъ о принуоительном займть и насильственный законъ о заложникахъ, который обязывалъ каждое семейство эмигрантовъ давать гарантіи правительству, заставилъ роялистовъ запада и юга снова взяться за оружіе. Они снова стали появляться шайками, которыя становились день отъ дня страшиѣе и которыя возобновили мелкую, но опустопительную войну шуановъ. Они ждали прибытія русскихъ и вѣрили въ будущую реставрацію монархіи. Настало мгновеніе, благопріятное для новыхъ усилій всѣхъ партій. Каждая изъ нихъ имѣла виды на наслѣдство послѣ конституціи, находившейся въ агоніи, подобно тому, какъ это было въ концѣ сессіи конвента. У французовъ есть особый родъ политическаго чутья, угадывающаго приближеніе смерти правитель-

ства; всѣ нартіи готовятся тогда къ дѣлежу добычи.

Къ счастью для республики, война приняла другой оборотъ на двухъ главныхъ границахъ-на верхнемъ и нижнемъ Рейнъ. Союзники, завладъвъ Италіей, захотъли проникнуть во Францію чрезъ Швейцарію и Голландію; но генералы Массена и Брюнъ остановили ихъ побъдоносное до того времени шествіе. Массена двинулся противъ Корсакова и Суворова. Въ продолжение двънадцати дней искусныхъ соображеній и последовательныхъ победъ, Массена, переходя по очереди отъ Констанца къ Цюриху, отразиль русскихь, принудиль ихъ къ отступленію и разстроиль коалицію. Брюнъ также разбилъ герцога Іоркскаго въ Голландіи, принудиль его возвратиться на суда и отказаться отъ попытки вторженія. Одна итальянская армія была менте счастлива. Она поте ряла своего генерала Жубера, убитаго въ сраженін при Нови, когда онъ нападалъ на австро-русскія войска. По эта граница, отдаленная отъ центра событій, осталась неприкосновенной, несмотря на поражение при Нови: Шампіонне искусно защищаль ее. Реснубликанскія войска скоро должны были оставить ее позади себя; они теривли поражение только въ началъ кампании, а затъмъ снова брали верхъ надъ непріятелемъ и возобновляли рядъ своихъ нобъдъ. Европа, возбуждая своими постоянными нападеніями діятельность французскихъ военныхъ силъ, съ каждымъ разомъ придавала последнимъ все более и более разрушительный характеръ.

Но внутри государства ничто не измѣнилось. Распри, недовольство и раздражение оставались тъ же. Борьба между крайними республиканцами и умѣренными выказалась яснѣе. Сейсъ продолжалъ развивать свои проекты, направленные противъ крайнихъ. Въ годовщину 10-го августа. на Марсовомъ полѣ, онъ возсталъ

противъ якобинцевъ. Луціанъ Бонанарте, пользовавшійся большимъ довъріемъ въ совъть Пятисоть за свой характеръ, свои таланты и за военныя доблести завоевателя Египта и Италіи, изобразиль въ этомъ собраніи страшную картину террора и сказаль, что Франціи угрожаеть его возвращеніе. Почти въ тоже время Сіейсь отрѣшилъ Бернадотта и Фуше, съ его согласія, закрылъ клубъ манежа. Масса, которой достаточно представить призракъ прошлаго, чтобы внушить ужась къ нему, встала на сторону умъренныхъ изъ боязии террора: крайніе республиканцы, хоттвине объявить отечество въ опасности, какъ они сдулали это въ концу закоподательнаго собранія, не имѣли на этотъ разъ усиѣха. Но Сіейсь, потерявь Жубера, искаль генерала, который бы могь понять его планы и который бы защищаль республику, не порабощая ее. Гожъ умеръ уже болъе года тому назадъ; Моро навлекъ на себя подозржніе двусмысленнымъ поведеніемъ относительно директорін до 18-го фрюктидора и внезапнымъ доносомъ на своего прежняго друга Иншегрю, изм'вну котораго онъ скрываль болбе года: Массена вовсе не быль политикомъ; Бернадоттъ и Журданъ были приверженцами нартіи Манежа; Сіейсъ, находясь въ такомъ затруднительномъ положенін, отсрочиваль государственный пере-

воротъ, за неимѣніемъ способнаго помощника.

Вонапарте, бывшій на востокт, узналъ черезъ брата своего Луціана и п'якоторыхъ другихъ изъ своихъ друзей о положеніи двлъ во Франціи и объ унадкъ директоріи. Экспедиція его была блистательна: онъ овладълъ верхнимъ и нижнимъ Египтомъ. Разбивъ мамелюковъ и вподит уничтоживъ ихъ господство, онъ двипулся въ ('прію; но неудача при осадъ ('. Жанъ-д'Акра заставила, его возвратиться въ Египетъ. Здёсь, разсвявъ оттоманскую армію близь Абукира, на томъ мъстъ, которое за годъ передъ этимъ было такъ нагубно для французскаго флота, онъ ръшился оставить эту страну ссылки и славы, съ тёмъ, чтобы воснользоваться для своего возвышенія новымъ кризисомъ, готовящимся во Францін. Онъ оставиль генерала Клебера начальникомъ восточной армін и на фрегатъ переъхалъ черезъ (редиземное море, покрытое англійскими кораблями. Онъ высадился въ Фрежюсъ 17-го вандемьера VIII года (9-го октября 1799), спустя 19 дней послъ побъды при Бергенъ, одержанной Брюномъ надъ англо-русскими войсками герцога Горкскаго, и 14 дней послъ побъды при Цюрихъ, одержанной Массеною надъ австро-русскими войсками, бывшими подъ начальствомъ Корсакова и Суворова. Бонапарте пробхалъ черезъ Францію, отъ береговъ ('редиземнаго моря до Парижа, какъ тріумфаторъ. Его экспедиція, почти баснословная, удивляла и занимала умы и увеличила его славу, уже и безъ того огромную вслъдствіе ноб'єдь въ Италіи. Эти два предпріятія поставили его гораздо выше прочихъ генераловъ республики. Отдаленность мъста его дъйствій нозволила ему начать свою карьеру въ качествъ независимаго и вліятельнаго человѣка. Побѣдоносный генераль, полномочный и полновластный дипломать, творецъ республикъ, онъ ловко умёль удовлетворять всёмь интересамъ и умёренно относиться ко всемъ убъжденіямъ. Подготовляя издалека свою честолюбивую будущность, онъ не сдёлался партизаномъ ни одной изъ нартій; онъ щадилъ ихъ, чтобы возвыситься съ ихъ согласія. Еще со времени своихъ побъдъ въ Италіи онъ помышляль объ узурнацін. Еслибы 18-го фрюктидора директорія была поб'яждена совътами, онъ намъревался идти противъ нихъ съ своею арміею и захватить протекторать надъ республикой. Увидевъ после 18-го фрюктидора, что директорія слишкомъ сильна и что бездійствіе въ Европъ слишкомъ опасно для него, онъ согласился на египетскую экспедицію, чтобы не пасть и не подвергнуться забвенію. Услышавъ о пораженіи директоріи 30-го преріаля, онъ посп'єппилъ на мъсто событій.

Его прибытіе возбудило энтузіазмъ ум'єренной части націн; онъ получаль всеобщія поздравленія и вст партіи желали овладъть имъ. Генералы, директоры, денутаты, даже республиканцы манежа имъли съ нимъ свиданія и старались вывъдать его образъ мыслей. Ему задавали праздники и объды; онъ держалъ себя просто, съ достоинствомъ, не заискивалъ ни въ комъ и наблюдаль; въ его обращении уже были замътны и снисходительная фамиліарность, и невольная привычка къ властвованію; несмотря на недостатокъ услужливости и прямоты, онъ держалъ себя самоувъренно, и задняя мысль о заговоръ проявлялась въ образъ его действій. Не высказывая ее, онъ заставляль догадываться о ея существованіи, такъ какъ для того, чтобы дёло было сдёлано, оно не должно было быть неожиданнымъ. Онъ не могъ опираться на республиканцевъ манежа, не хотъвшихъ ни государственнаго переворота, ни диктатора; а ('јейсъ справедливо опасался, что Бонанарте слишкомъ честолюбивъ, чтобы принять къ сердцу его конституціонные планы. Поэтому Сіейсь колебался вступить съ нимъ въ переговоры. Но наконецъ, вслъдствіе настоянія общихъ друзей, они видълись и совъщались. 15-го брюмера они начертали свой планъ нападенія на конституцію III года. Сіейсь взялся приготовить совъты черезъ коммиссии инспекторовъ, которыя имъли къ нему безграничное довъріе. Бонапарте долженъ былъ привлечь генераловъ и различныя части войскъ, находившіяся въ

Парижѣ и обнаруживавийя энтузіазмь и сильную привязанность къ его особъ. Было рѣшено созвать чрезвычайное собраніе самыхъ умѣренныхъ изъ членовъ совѣтовъ; изложить старъйшинамъ опасность, угрожающую обществу; представивъ имъ неизбѣжность якобинства, требовать отъ нихъ перемѣщенія законодательнаго корпуса въ ('енъ-Клу и назначенія военачальникомъ генерала Бонапарте, какъ единственнаго человѣка, способнаго спасти отечество; достигнуть затѣмъ, при помощи новой военной власти, разрушенія директорів и немедленнаго распущенія законодательнаго корпуса. Исполненіе предпріятія назначено было на утро 18-го брю-

мера (9-го ноября).

Впродолжение этихъ трехъ дней тайна была тщательно сохранена. Варрасъ, Муленъ и Гойе, составлявшие большинство директоріи, президентомъ которой въ то время быль Гойе, могли бы, предупредивъ заговорщиковъ, какъ 18-го фрюктидора, предотвратить государственный перевороть; но они предполагали въ противникахъ своихъ только надежды и не върили въ организованные проекты. 18-го утромъ члены совъта старъйшинъ были созваны въ чрезвычайное засъданіе инспекторами; они отправились въ Тюльери и открыли засъдание около 7 часовъ, подъ предсъдательствомъ Лемерсье. Корнюде, Лебренъ и Фаргъ, трое изъ самыхъ вліятельныхъ заговорщиковъ, представили самую отчаянную картину общественнаго ноложенія: они увтряли, что якобинцы толнами приходять изъ всёхъ департаментовъ, что они хотятъ возстановить революціонное правительство и что террорг будеть вновь опустошать республику, если совътъ не возъимъетъ мужества и мудрости предотвратить его возвращение. Другой заговорщикъ, Ренье (изъ департамента Мерты), потребовалъ у Старъйшинг, уже поколебленныхъ, чтобы, во имя права, даннаго имъ конституцією, они перенесли законодательный корпусь въ ('енъ-Клу и чтобы Бонапарте, назначенному ими начальникомъ 17 военпой дивизіи, было поручено исполнить это перенесеніе. Быль ли весь совъть сообщинкомъ этого маневра, или онъ дъйствительно былъ пораженъ страхомъ послъ столь быстраго созванія и столь тревожныхъ рѣчен, --- во всякомъ случаѣ онъ согласился на все, чего требовали заговорщики. Бонапарте съ нетеривніемъ ожидалъ въ своемъ домѣ, въ улицѣ Шантрень, результата этихъ преній: около него были генералы, начальникъ директоріальной гвардін-. Гефевръ, и нъсколько полковъ кавалерін, которымъ онъ долженъ быль сдёлать смотръ. Въ восемь съ половиною часовъ посланный отъ правительства принесъ ему декретъ Совъта Старъйшинъ, состоявшінся въ 8 часовъ. Онъ приняль поздравленія отъ всёхъ,

составлявшихъ его свиту: офицеры обнажали свои шпаги въ знакъ върности. Наполеонъ сталъ во главъ ихъ и отправился въ Тюльери; онъ явился въ Совътъ Старъйшинъ, принялъ присягу на върность и назначилъ своимъ помощникомъ Лефевра, началь-

ника директоріальной гвардіи.

Однако это было только началомъ усивха. Бонапарте былъ только начальникомъ военныхъ силъ; но исполнительная власть Директоріи и законодательная власть совътовъ еще существовали. Онъ не былъ увъренъ въ томъ, что не будетъ побъжденъ побъдоносною до того силою революціи, борьба съ которою немедленно должна была начаться. Сіейсъ и Роже-Дюко отправились изъ Люксанбурга въ законодательный и военный станъ въ Тюльери, и подали въ отставку. Баррасъ, Мерленъ и Гойе, предувъдомленные, хотя нъсколько и поздно, о происходящемъ, съ своей стороны хотъли воспользоваться властью и полагались на свою стражу; но послъдняя, получивъ отъ Бонапарте извъщеніе о декретъ Старъйшинъ, отказалась повиноваться. Смущенный Баррасъ подалъ въ отставку и отправился въ свое имъніе Гробуа. Директорія была фактически уничтожена, и однимъ противникомъ въ борьбъ стало менъе. Совъть Пятисотъ и Бонапарте остались одни

лицомъ къ лицу.

Декреть совъта Старъйшинъ и прокламація Бонапарте были прибиты на ствнахъ Парижа. Въ этомъ большомъ городъ замътно было движеніе, которое всегда сопровождаеть необыкновенныя событія. Республиканцы не безъ основанія серьезно тревожились за свободу. Но когда они выражали опасенія насчеть нам'вреній Бонанарте, въ которомъ они видели Цезаря или Кромвеля, имъ отвічали слідующими словами самого генерала: это дурныя, избитыя роли, недостойныя человька разумнаго, еслибы онь и не были недостойны человька благонамъреннаго. Самая мысль покуситься на представительное правленіе, въ въкъ просвъщенія и свободысвятотатственна. Тотъ быль бы безумець, кто легкомысленно пожертвоваль бы роялизму дъломь республики, защищавь ее сначала съ нъкоторою славою и съ нъкоторыми опасностями. Однакожъ то значеніе, которое онъ придаваль себ'я въ своихъ прокламаціяхъ, служило дурнымъ предзнаменованіемъ. Онъ укорялъ директорію въ бъдственномъ положении Франціи тономъ до тъхъ поръ небывалымъ. "Что вы сдълали", говорилъ онъ, "съ этою франціей, которую я вамъ оставилъ столь блистательною? Я вамъ оставилъ миръ-н нашелъ войну; я вамъ оставилъ побъды-и нашелъ пораженія; я вамъ оставилъ нтальянскіе милліоны-и нашелъ повсюду нищету и хищнические законы. Что вы сдёлали со сто тысячами французовъ, которыхъ я зналъ, которые всѣ были моими товарищами по славѣ? Они погибли... Такое положеніе дѣлъ не можетъ продолжаться; ранѣе, чѣмъ черезъ три года, оно привело бы насъ къ деспотизму". Въ первый разъ еще въ продолженіи десяти лѣтъ одинъ человѣкъ приписывалъ все самому себѣ и требовалъ отчета въ дѣлахъ республики, какъ бы въ своихъ собственныхъ. Нельзя видѣть безъ огорченія, какъ младшій сынъ революціи одинъ завладѣваетъ наслѣдствомъ цѣлаго народа, пріобрѣ-

теннымъ съ такимъ трудомъ.

19-го брюмера члены совътовъ отправились въ Сенъ-Клу. Сіейсь и Роже-Дюко сопровождали Бонапарте на это новое поле сраженія; они повхали въ ('енъ-Клу съ нам'вреніемъ поддержать планы заговорщиковъ. Сіейсъ, знавшій тактику революцій, для обезпеченія хода событій хотіль, чтобы предводители партій были подвергнуты временному аресту и чтобы въ совъты были допущены только умфренные; но Вонанарте на это не согласился. Онъ не былъ человъкомъ нартін; дъйствуя и нобъждая до тъхъ норъ только съ войсками, онъ думалъ увлечь законодательныя собранія, подобно армін, своимъ повелительнымъ словомъ. Галлерея Марса была приготовлена для Старъйшинъ, а оранжереядля Иятисотъ. Значительная военная сила окружала мѣсто засѣданія, подобно тому, какъ 2 іюня толна окружала конвентъ. Реснубликанцы, собравинсь группами въ садахъ, ожидали открытія засъданій: они кинъли благороднымъ негодованіемъ противъ военнаго насилія, которымъ имъ угрожали, и сообщали другь другу свои проекты сопротивленія. Молодой гепераль, сопровождаемый нъсколькими гренадерами, ходилъ по дворамъ и комнатамъ; выказывая преждевременно свой характеръ, онъ говорилъ какъ король издавна утвердившейся династін: я не хочу больше заговоровъ: они должны прекратиться; я ихъ вовсе не желаю. Около двухъ часовъ пополудни совъты собрались възалы засъданій при звукахъ музыки, которая играла марсельезу.

Какъ только открылось засъданіе, Эмиль Годенъ, одинъ изъ заговорщиковъ, вошелъ на трибуну совъта Пятисотъ. Онъ предложилъ благодарить совътъ (таръйшинъ за мъры, которыя онъ принялъ, и предложить ему объяснить способы спасенія республики. Это предложеніе было знакомъ къ всеобщему безпорядку; изо всъхъ угловъ залы поднялись крики противъ Годена. Республиканскіе депутаты осаждаютъ трибуну и бюро, президентомъ котораго былъ Луціанъ Бонанартъ. Заговорщики Кабанисъ, Буле (изъ департамента Мерты), Шазаль, Годенъ и другіе блъднъютъ на своихъ скамьяхъ. Послъ продолжительнаго волненія, во время

котораго никто не могъ заставить другихъ слушать себя, спокойствіе возстановляется на мгновеніе и Дельбре предлагаеть возобновить присягу на върность конституціи ІІІ года. Такъ какъ ни одинъ голосъ не поднялся противъ этого предложенія, которое въ подобныхъ обстоятельствахъ получало большую важность, то присяга была принесена съ единодушіемъ и выраженіемъ энту-

зіазма, смутившимъ заговорщиковъ.

Бонапарте, извъщенный о происходившемъ въ совътъ Иятисотъ и поставленный въ крайнюю опасность быть отставленнымъ и потеривть поражение, является въ совътъ (таръйшинъ. Онъ погибъ бы, еслибы этотъ совътъ, сочувствовавшій заговору, быль увлеченъ порывомъ совъта Пятисотъ. "Представители народа", сказалъ онъ имъ, "вы находитесь не въ обыкновенныхъ обстоятельствахъ; вы на вулканъ. Вчера я былъ покоенъ, когда вы нозвали меня, чтобы сообщить миж декреть о перенесеніи засёданій и поручить миж исполнить его. И что же! сегодня меня осыпаютъ клеветами. Говорять о Цезаръ, говорять о Кромвелъ, говорять о военномъ правительствъ! Если бы я хотълъ стъснять свободу моей страны, я не исполняль бы приказаній, которыя вы мий дали; мив бы не нужно было принимать эту власть изъ вашихъ рукъ. Клянусь вамъ, представители народа, отечество не имбетъ болбе ревностнаго защитника, чёмъ я; на васъ однихъ основывается его снасеніе. Н'ять бол'ве правительства: четверо изъ директоровъ подали въ отставку, пятый (Муленъ) находится подъ надзоромъ для своей безопасности: совътъ Иятисотъ раздъленъ на партін; остается только сов'ять ('тар'яйшинъ. Пусть онъ принимаетъ мъры; пусть онъ говоритъ: я готовъ исполнять. (пасемъ свободу, снасемъ равенство". Республиканскій членъ Ленгле всталъ тогда и сказалъ ему: "Генералъ, мы одобряемъ то, что вы говорите: поклянитесь же вибств съ пами повиноваться конституціи III года, которая одна только можеть поддержать республику". Все было бы потеряно для Бонапарте, если бы это предложение было принято такъ же, какъ въ совътъ Иятисотъ. Оно удивило совъть, и Бонапарте быль на мгновение смущень. Но онъ скоро возразиль: "Конституціи III года — вы уже не имжете ея болже. Вы ее нарушили 18 фрюктидора; вы ее нарушили 22 флореаля; вы ее нарушили 30 преріаля. На эту конституцію опираются всв, но вст ее нарушали; она не можеть быть для насъ средствомъ спасенія, потому что никто ее уже не уважаеть; такъ какъ конституція нарушена, то нуженъ другой договоръ, новая гарантія". Совъть встрътилъ рукоплесканіями упреки, которые ему дълалъ Вонанарте и всталь въ знакъ одобренія.

Бонапарте, обманутый легкимъ успёхомъ своей выходки въ совъть Старъйшинъ, думаетъ, что одно его присутствие усмиритъ бурный совъть Пятисотъ. Онъ отправляется туда во главъ нъсколькихъ гренадеровъ, которыхъ оставляетъ у дверей, но внутри залы, и идетъ впередъ одинъ, снявъ шляну. Ири появленіи штыковъ, всѣ члены совъта разомъ встаютъ съ своихъ мъстъ. Законодатели, думая, что появленіе Бонапарте есть знакъ военнаго насилія, восклицають: Это беззаконіе! оолой диктатора! Нъкоторые члены кидаются къ нему на встрѣчу: республиканецъ Бигоне схватываетъ его за руку и говоритъ ему: Что вы дълаете, дерзкій! удалитесь: вы нарушаете святыню законовъ. Бонапарте блъдньетъ, смущается, отступаеть и сопровождавшіе его гренадеры

уносять его.

Удаленіе его не прекратило бурнаго волненія совъта. Всъ члены говорять заразь, всв предлагають мъры общественнаго спасенія и защиты. Луціана Бонанарте осынають упреками; онъ оправдываеть своего брата, но съ робостію. Посл'є долгихъ усилій, ему удается взойти на трибуну и пригласить совътъ судить его брата съ меньшею строгостію. Онъ увъряеть, что брать его не имбеть никакихъ плановъ, враждебныхъ свободѣ, напоминаетъ его заслуги. Но тотчасъ поднимается нъсколько голосовъ: оно уничтожило сейчаст всю ихъ цъну; долой диктатора, долой тирановъ! Шумъ становится сильние чимъ когда-либо: предлагають объявить тенерала Бонапарте вни покровительства законовъ. Какъ! говоритъ Луціанъ, вы хотите, чтобы я объявиль это о моемь брать! — Да, да, именно о немь, воть участь тирановь! Среди смятенія сділано и пущено на голоса предложение о томъ, чтобы засъдания совъта были объявлены непрерывными: чтобы совътъ тотчасъ же отправился въ свое пом'вщение въ Парижъ; чтобы войско, собранное въ Сенъ-Клу, участвовало въ охраненін законодательнаго корпуса: чтобы начальство надъ нимъ ввърено было генералу Бернадотту. Луціанъ, ошеломленный встми этими предложеніями и объявленіемъ вню закона, которое онъ считалъ принятымъ наравнѣ съ другими, сошелъ съ трибуны на кресло и сказаль въ величайшемъ волненіи: "Такъ какъ я не могъ заставить выслушать себя въ этомъ собранін, то слагаю съ глубокимъ чувствомъ оскорбленнаго достоинства знаки народной магистратуры". Произнося эти слова, онъ снялъ свой токъ, свой плащъ и свой шарфъ.

Бонапарте, по выходѣ изъ совѣта Пятисотъ, нужны были нѣкоторыя усилія, чтобы оправиться отъ своей тревоги. Мало привычный къ народнымъ сценамъ, онъ былъ сильно потрясенъ. Офицеры окружили его: ('ieйсъ, болѣе привыкшій къ революціоннымъ

сценамъ, совътывалъ, не теряя времени, употребить силу. Генералъ Лефевръ тотчасъ отдалъ приказание взять Луціана изъ совъта. Отрядъ вошелъ въ залу, отправился къ кресламъ, на которыхъ вновь сидълъ Луціанъ, взялъ его въ свои ряды и вернулся съ нимъ къ войскамъ. Тотчасъ по выходъ изъ собранія, Луціанъ съть на лошадь, и стоя возлъ своего брата, хотя уже лишенный офиціальнаго значенія, обратился къ войскамъ съ ръчью какъ президентъ совъта. По соглашению съ Бонапарте, онъ сказалъ тогда, что кинжалы были подняты на генерала въ совътъ Пятисотъ и воскликнуль: "Граждане-солдаты, президентъ совъта Иятисотъ объявляеть вамъ, что огромное большинство этого совъта находится въ настоящую минуту подъ страхомъ нѣсколькихъ представителей, вооруженныхъ кинжалами, осаждающихъ трибуну, угрожающихъ смертью своимъ товарищамъ и нодинмающихъ самыя ужасныя пренія!... Генераль, и вы солдаты, и вы всѣ граждане. вы признаете законодателями Франціи только тъхъ, которые соединятся вокругъ меня! Что касается до тъхъ, которые останутся въ оранжерен, то нусть ихъ силою выгонять оттуда. Эти разбойники болъе не представители народа, а представители кинжаловъ". Посл'в этого яростнаго воззванія къ войскамъ, сказаннаго президентомъ собранія, который обращаль власть, полученную отъ него. противъ него же, началъ говорить Бонапарте: "Солдаты", сказалъ онъ, "я вель васъ къ побъдъ: могу ли разсчитывать на васъ?"-"Да! да! да здравствуетъ генералъ!" — "Солдаты, можно было думать что совътъ Пятисотъ спасеть отечество; онъ, напротивъ, предается междоусобіямъ; возмутители ищутъ случая вооружить его противъ меня! (олдаты, могу ли я на васъ разсчитывать?"-"Да! да! да здравствуетъ Бонапарте!" — "Хорошо же! я ихъ проучу!" И туть же онь даеть нъсколькимъ высшимъ офицерамъ, которые его окружали, приказание очистить залъ совъта Пятисотъ.

Совъть, со времени ухода Луціана, быль жертвой крайняго безнокойства и величайшей неръщимости. Пъкоторые члены предлагали выйти массой и идти въ Парижъ искать защиты среди народа. Другіе хотъли, чтобы національное представительство не
нокидало своего поста и относилось презрительно къ оскорбленіямъ силы. Между тъмъ толна гренадеровъ входитъ въ залъ, медленно прошикаетъ въ его середину; офицеръ, командовавшій отрядомъ, объявляетъ совъту приказаніе разойтись. Депутатъ Прюдонъ
напоминаетъ офицеру и его солдатамъ объ уваженіи къ избранникамъ народа: генералъ Журданъ представляетъ имъ всю громадность подобнаго преступленія. Нъкоторое время отрядъ находится
въ перъщимости; но входитъ, сомкнутою колонною, нодкръпленіе.

Тенералъ Леклеркъ восклицаетъ: "именемъ генерала Бонанарте законодательный корпусъ распущенъ; пусть добрые граждане удалятся. Гренадеры, впередъ!"... Крики негодованія поднимаются въ залѣ со всѣхъ скамеекъ, но шумъ барабановъ заглушаетъ ихъ. Гренадеры подвигаются впередъ во всю ширину оранжереи, медленно и выставивъ впередъ штыки. Такимъ образомъ они гонятъ передъ собою членовъ, которые, выходя еще восклицаютъ: "да здравствуетъ республика!" Въ пять съ половиной часовъ 19-го брюмера XIII года (10-го ноября 1799) народнаго представительства уже несуществовало.

Такъ было совершено это нарушеніе закона, этотъ государственный переворотъ противъ правительства собраній. Началось господство силы. 18-ое брюмера было 31-мъ мая арміи противъ представительства, съ тъмъ различіемъ, что оно было направлено не противъ партін, а противъ народнаго могущества. Однако же справедливость требуетъ отличать 18-е брюмера отъ его послъдствій. Тогда можно было думать, что армія только помощница революцін, какъ 13-го вандемьера, какъ 18-го фрюктидора, и что эта необходимая перемъна не обратится въ пользу только одного человъка,—человъка, который скоро превратитъ Францію въ одну организованную военную силу и наполнитъ міръ, потрясаемый до тъхъ поръ великимъ нравственнымъ переворотомъ, исключительно шумомъ оружія и проявленіями своей воли.

## ГЛАВА XIV.

## Съ 10-го ноября 1799 г. по 2-е декабря 1804 г.

Надежды различных партій послѣ 18 брюмера.—Временное правительство.—Конституція Сіейса; она искажена въ консульской конституцін XIII года.—Образованіе правительства; миролюбивые планы Бонапарте.—Итальянскій походъ; побѣда при Маренго.—Общій миръ: на материкѣ—въ силу люневильскаго договора; съ Англіею—въ силу аміенскаго договора.—Сліяніе партій; внутреннюе благоденствіе Франціи.—Честолюбіе перваго консула; онъ возстановляетъ государственную церковь, конкордатомъ 1801 г., создаетъ кавалерственный военный орденъ, учрежденіемъ Почетнаго Легіона, и дополняетъ этотъ порядокъ вещей установленіемъ пожизненнаго консульства.—Возобновленіе непріязненныхъ отношеній къ Англіи.—Заговоръ Жоржа и Пишегрю.—Война и покушення роялистовъ служатъ поводомъ къ установленію имперін.—Наполеонъ Бонапарте провозглашенъ наслѣдственнымъ императоромъ и помазанъ напою, 2 декабря 1804 г., въ церкви Парижской Богоматери.—Постепенное отступленіе отъ революціонныхъ пачалъ.—Успѣхи самодержавія впродолженіе четырехъ лѣтъ консульскаго управленія.

18-е брюмера имѣло огромную популярность. Никто не видѣлъ, что это событіе поставило одну личность выше народныхъ совѣтовъ; никто не видѣлъ, что оно было концомъ движенія 14-го іюля, положившаго начало самостоятельному бытію французскаго народа. Всѣ обращали вниманіе только на одну сторону переворота, обнадеживающую и возстановительную. Хотя народъ былъ уже утомленъ, очень мало способенъ защищать власть, пользованіе которой обратилось для него въ тягость и сдѣлалось даже предметомъ насмѣшекъ, съ тѣхъ поръ какъ она побывала въ рукахъ черни, однако онъ уже не вѣрилъ въ возможность деспотизма и никого не считалъ достаточно сильнымъ, чтобы поработить страну. Всѣ ощущали потребность возстановленія общества искусною рукою, и привѣтствовали въ лицѣ Бонапарте великаго человѣка и побѣдоноснаго генерала.

Вотъ почему всъ, за исключениемъ республиканцевъ, державшихъ сторону директоріи, высказались въ пользу 18-го брюмера. Нарушенія законовъ и насильственныя міры противъ представительныхъ собраній сдудались, въ продолженіе революціи, чумъ-то столь обыкновеннымъ, что о нихъ привыкли судить не но законности ихъ, а по результатамъ. Всъ, начиная съ партін Сіейса до роялистовъ 1788 г., радовались 18-му брюмера и разсчитывали извлечь политическія выгоды изъ этого переворота. Умфренные конституціонисты ожидали, что свобода упрочится окончательно: роялисты, ошибочно сравнивая эту эпоху французской революціи съ эпохою, наступившею для англійской революціи въ 1660 г., ласкали себя надеждою, что Бонанарте последуеть примеру Монка. и вскоръ возвратить престоль Бурбонамь; масса, мало просвъщенная и желавшая только спокойствія, надіялась, что порядокъ будеть возстановлень благодаря могущественному покровителю; ональныя сословія и честолюбцы ожидали отъ него амнистін или возвышенія. Первые три місяца послі 18-го брюмера прошли среди всеобщаго ожиданія и одобренія. Образовано было временное правительство изъ трехъ консуловъ: Бонапарте, Сіейса и Роже-Дюко, а также двъ законодательныя коммиссіи, на обязанность которыхъ было возложено приготовление конституции и окончательнаго порядка вещей.

Консулы и объ коммиссіи вступили въ отправленіе своихъ обязанностей 21-го брюмера. Это временное правительство отмѣнило законъ о заложникахъ и насильственный заемъ; разрѣшило священникамъ, изгнаннымъ нослъ 18-го фрюктидора, возвратиться во Францію; освободило изъ тюремъ и выслало изъ владіній республики эмигрантовъ, выброшенныхъ бурею на берегъ близъ Кале и четыре года томившихся въ заключенін во Франціи, ожидая такого же суроваго наказанія, какое полагалось за вооруженную эмиграцію. Всв эти меры произвели впечатленіе весьма благопріятное. Но общественное мивніе было возмущено гоненіемъ, которому подверглись крайніе республиканцы. Тридцать семь изъ ихъ числа были приговорены къ ссыдкъ въ Гвіану, а двадцать одинъ высланы на житье, подъ надзоромъ полицін, въ департаментъ Нижней Шаранты, простымь декретомъ консуловъ, по докладу министра полицін Фуше. Люди, пораженные правительствомъ, не были любимы, но общественное мивніе возстало противъ столь произвольной мъры. Консуламъ пришлось отступиться отъ своего дъла: они замънили ссылку полицейскимъ надзоромъ, а потомъ отмънили и

послъдній.

Между виновниками 18-го брюмера возникъ, въ продолжение

ихъ временной власти, разладъ, но разладъ не гласный, такъ какъ онъ произошель въ средъ законодательныхъ коммиссій. Причиной его была новая конституція. Сіейсъ и Бонапарте не могли согласиться на счетъ ея: одинъ хотълъ создать цълую систему учрежденій, другой—управлять Франціей полновластно. Проектъ конституціи Сіейса, искаженный въ консульской конституціи VIII-го года, стоитъ того, чтобы съ нимъ ознакомиться, хотя бы ради одного любопытства \*). Сіейсъ различалъ три политическія стушени: общину, провинцію или департаментъ и государство. Каждая изъ нихъ имъла свои административныя и судебныя власти, распредъленныя въ іерархическомъ порядкъ: первая—муниципалитеты, мировыхъ судей и суды первой инстанціи; вторая—народныя префектуры и аппеляціонные суды; третья—центральное правительство и кассаціонный судъ. Для назначенія на различныя должности въ департаментахъ и государствъ имълось три списка кандидатовъ

(listes de notabilité), представляемыхъ народомъ.

Исполнительная власть сосредоточивалась въ прокламаторъизбиратель (proclamateur-électeur), безсмінномъ и безотвітственномъ должностномъ лицъ, представителъ націи въ спошеніяхъ ея съ другими государствами, уполномоченномъ образовать правительство, въ формъ совъщательнаго государственнаго совъта и отвътственнаго министерства. Прокламаторъ-избиратель долженъ быль избирать изъ списка кандидатовъ всёхъ судей, начиная съ мировыхъ до членовъ кассаціоннаго суда, и всёхъ административныхъ чиновниковъ, начиная съ мэровъ до министровъ. Но онъ не могъ управлять самъ, лично; правительственная власть принадлежала министерству, руководимому государственнымъ совътомъ. Законодательная власть учреждалась на другихъ основаніяхъ, чёмъ прежде: она получала характеръ не столько совъщательный, сколько судебный. Передъ лицомъ законодательнаго собранія должны были защищать свои проекты государственный совыть-отъ имени правительства, трибунать — отъ имени народа; приговоръ собранія становился закономъ. Сіейсъ намфревался, повидимому, положить предълъ насильственнымъ присвоеніямъ власти со стороны партій; онъ хотёль, предоставивь верховную власть пароду, найти для нея границы въ ней самой. Сложность его политическаго механизма свидътельствуетъ о существованіи такой цъли. Первоначальныя собранія, состоящія изъ одной десятой части всего на-

Прим. автора.

<sup>\*)</sup> Проекть Сіейса сообщень намь членомь конвента Дону, которому ністолько разговоровь съ Сіейсомь дали возможность вітри изобразить пружины этого еще мало извістнаго политическаго механизма.

селенія, должны были составлять общинный списокт кандидатювть. Избирательныя коллегіи, также назначаемыя этими собраніями, составляли изъ общиннаго списка высшій списокъ провинціальныхъкандидатовть, и изъ провинціальнаго списка списокъ національныхъкандидатовть. Во всемь, что касалось правительства, существовалъвзаимный контроль. Прокламаторъ-избиратель назначалъ своихъчиновниковть изъ числа кандидатовть, представленныхъ народомъ; народть могъ отрёшать чиновниковть, исключая ихъ- изъ- кандидатскихъ- списковть, возобновляемыхъ: первый — черезть каждые два года, второй—черезть каждыя иять лётть, третій, — черезть каждыя десять лётть. Но прокламаторъ-нзбиратель не выбшивался въ- назначеніе трибуновть и членовть законодательнаго собранія, обязан-

ности которыхъ были чисто народныя.

Чтобы упрочить равновъсіе въ средъ самой законодательной власти, ('іейсь отдъляль предложеніе и обсужденіе законовь, принадлежавнія трибунату, отъ утвержденія ихъ, предоставленнаго законодательному собранію. Кром'є этого различія правъ, законодательный корпусь и трибунать и избирались не одинаковымъ способомъ. Членами трибуната были по праву тѣ сто человъкъ, которые получили наибольшее число голосовъ при составленіи нащіональнаго списка, тогда какъ члены законодательнаго корпуса избирались непосредственно избирательными коллегіями. Трибуны, деятельность которыхъ должна была быть более живою, шумною, народною, назначались пожизненно и крайне медленнымъ процессомъ, для того, чтобы они не могли нопасть въ это звание въ минуту раздраженія страстей и, какъ большею частью бывало до тёхъ поръ, съ цълями вражды и писироверженія общественнаго порядка. Другое собраніе, призванное только къ спокойному и безпристрастному разсмотрѣнію законовъ, не представляло подобной опаспости: поэтому члены его избирались безъ промедленія и полномочіе ихъ было срочное.

Наконецъ, дополненіемъ ко всёмъ остальнымъ властямъ должно было служить консервативное учрежденіе, не имёвшее права ин повелёвать, ни действовать, и предназначенное единственно къ тому, чтобы способствовать правильному движенію государственнаго механизма. Этимъ учрежденіемъ долженъ былъ быть конститическихъ законовъ тёмъ же самымъ, чёмъ кассаціонный судъ — для законовъ тражданскихъ. Къ нему должны быль апелировать трибунатъ или государственный совётъ, когда приговоръ законодательнаго корпуса былъ несогласенъ съ конституціею. Сверхъ того, сенату предоставлялось право

включать въ свою среду слишкомъ честолюбиваго главу правительства или слишкомъ популярнаго трибуна,—а съ должностью сенатора была несовмъстна всякая другая. Такимъ образомъ, сенатъ вдвойнъ охранялъ республику, наблюдая за неприкосновенностью основного закона и ограждая свободу противъ честолюбцевъ.

Какъ ни смотръть на эту конституцію, можеть быть слишкомъ правильную для того, чтобы быть удобонсполнимой,—во всякомъ случать нельзя отрицать, что она свидътельствуеть о необыкновенной силъ ума и основана на самыхъ разумныхъ комбинаціяхъ. Сіейсъ слишкомъ мало бралъ въ разсчетъ людскія страсти; онъ считалъ людей слишкомъ разумными существами и слишкомъ нослушными орудіями. Ему хотълось избъжать, искусными изобрътеніями, всъхъ злоупотребленій, возможныхъ въ конституціи, и закрыть всякій доступъ смерти, т. е. деспотизму, откуда бы онъ ни явился. Я плохо върю въ дъйствительность конституцій въ такія времена, когда страсти партій заглушають уваженіе къ законамъ, когда стремленіе къ господству беретъ верхъ надъ любовью къ свободъ. Но если когда-либо конституція соотвътствовала своей эпохъ, такъ это именно конституція Сіейса—Франціи VIII-го года.

Послъ десятилътняго оныта, обнаружившаго только стремленія къ исключительному господству: посл'є перехода, постоянно насильственнаго, отъ конституціонистовъ 1789 къ жирондистамъ, отъ жирондистовъ къ монтаньярамъ, отъ монтаньяровъ къ реакціонерамъ, отъ реакціонеровъ къ директоріи, отъ директоріи къ военному деспотизму, - спокойствее и общественная жизнь могли быть упрочены только такимъ государственнымъ устройствомъ, какое предлагаль ('јейсъ. Прежнія конституціи уже надовли, — а конституція Сіейса была нова: преобладанія крайнихъ мивній общество не желало, —а конституція ('іейса пренятствовала, своимъ избирательнымъ механизмомъ, внезанному возвышению контръреволюціонеровъ, какъ это было въ началѣ директоріи, или иламенныхъ демократовъ, какъ это было въ последние годы ея правленія. Это была конституція людей умфренныхъ, объщавшая окончаніе революціи и утвержденіе народной власти. Но именно потому, что это была конституція людей уміренных в и что партін слишкомъ остыли, чтобы искать для себя господства, --именно потому должень быль явиться человъкъ, болъе сильный, чъмъ сокрушенныя партін и чёмъ умёренные законодатели, человёкъ, который бы отказался признать эту конституцію или приняль бы ее лишь для того, чтобы исказить ее. Такъ и случилось.

Вонапарте присутствоваль при совъщаніяхь законодательнаго

комитета; онъ ухватился, со свойственнымъ ему инстинктомъ властолюбія, за все то въ идеяхъ ('ieйca, что могло служить его цълямъ, -- и отвергъ все остальное. Сіейсъ предназначалъ ему мъсто великаго избирателя, съ шестью милліонами дохода, съ гвардіею въ три тысячи человъкъ, съ версальскимъ дворцомъ для резиденцін и съ правомъ представлять республику въ внѣшнихъ сношепіяхъ ея. Но пастоящая правительственная власть должна была припадлежать двумъ консуламъ, — одному для мирнаго, другому для военнаго временн-о которыхъ Сіейсъ и не думалъ въ Ш-мъ году республики, но которыхъ онъ принялъ въ УШ-мъ, вероятно примъняясь къ понятіямъ времени. Незначительное, по вліянію и силъ, звание великаго избирателя далеко не удовлетворило Бонанарте. "Какъ могли вы вообразить", сказаль онъ, "что человъкъ сколько-нибудь способный и честный согласится принять роль безсловеснаго животнаго, на откормъ котораго тратится нъсколько милліоновъ?" Съ этой минуты о плана Сіейса не было и рачи. Роже-Дюко и большинство членовъ комитета приняли сторону Бонапарте, и Сіейсъ, ненавид'явшій сноры, не съум'яль или не захотвль отстанвать своихъ мивній. Онъ поняль, что законы, люди, Франція предоставлены на произволь человіку, возвышенію котораго онъ способствовалъ.

24 декабря 1799 г. (въ нивозъ VIII года), сорокъ нять дней спустя послъ 18-го брюмера, была обнародована конституція VIII года; составленная изъ образковъ проекта Сіейса, она обратилась въ государственную хартію абсолютизма. Правительственная власть была предоставлена нервому консулу, которому были даны въ помощники еще два консула, съ совъщательнымъ голосомъ. ('енатъ, избранный консулами, назначилъ изъ списка національныхъ кандидатовъ-членовъ трибуната и законодательнаго корнуса. Иниціатива въ изданіи законовъ принадлежала одному правительству. Итакъ, исчезли избирательныя коллегін. составляющія кандидатскіе списки и назначающія членовъ трибуната и законодательнаго корпуса; исчезли независимые трибуны, отстанвающіе, по собственному побужденію, діло народа предъ законодательнымъ собраніемъ; исчезло законодательное собраніе, вышедшее непосредственно изъ народа и только предъ нимъ отвътственное: исчезла, однимъ словомъ, нація, облеченная политическими правами. Вибето всего этого явился всемогущій консуль, распоряжающійся войскомъ и гражданскою властью, въ одно время нолководецъ и диктаторъ: явился государственный совътъ, предназначенный стоять въ авангардъ узурпацін: наконецъ, явился сенатъ изъ 80 членовъ, съ единственною обязанностью отстранять народь, избирать безсильных консуловь и безмодвных законодателей. Жизнь перешла отъ націи къ правительству; конституція Сіейса послужила предлогомъ къ установленію новаго политическаго норядка вещей. Нельзя не замътить, что до VIII года источникомъ всёхъ конституцій служила теорія Руссо объ общественномъ договорѣ, а съ тѣхъ поръ до 1814 года—конституція Сіейса.

Новое правительство тотчасъ установилось. Бонапарте сдълался первымь консуломь и назначиль себъ въ помощники, въ качествъ второго и третьяго консуловъ, Камбасереса, юриста и бывшаго члена равнины въ конвентъ, и Лебрена, бывшаго помощника капцлера Мопу. Онъ надъялся имъть вліяніе, чрезъ нихъ, на революціонеровъ и на умъренныхъ демократовъ. (ъ этой же цълью бывшій аристократъ Талейранъ и бывшій монтаньяръ фуше были назначены первый—министромъ иностранныхъ дълъ, второй—министромъ полиціи. (тейсу не хотълось пользоваться услугами фуше; но Бонапарте настояль на этомъ. "Мы образуемъ новую эпоху", сказалъ онъ; "забудемъ все, что есть дурного въ прошломъ и будемъ помнить все хорошее". Ему было все равно, подъ какимъ бы знаменемъ ни стояли прежде люди, лишь бы теперь они встали подъ его знамя и въ особенности привлекли къ нему своихъ прежнихъ

товарищей, роянистовъ или революціонеровъ.

Прежніе консулы и оба новые назначили, не справляясь съ избирательными списками, 60 сенаторовъ; сенаторы назначили 100 трибуновъ и 300 членовъ законодательнаго корнуса: виновники 18 брюмера раздёлили между собою государственныя должности, какъ добычу после победы. Следуеть однако сказать, что въ этомъ раздълъ преобладала умъренная либеральная нартія, и пока она сохраняла свое вліяніе, Бонапарте управляль кротко, въ дух'в возстановительномъ и республиканскомъ. Конституція VIII-го г., предложенная на утверждение народа, была утверждена 3-мя милліонами 11-ю тысячами гражданъ. За конституцію 1793 г. было подано 1.801,918 голосовъ, за конституцію ІІІ года—1.057,390 голосовъ. Новый законъ удовлетворяль умъренную массу населенія, болже дорожившую споконствіемъ, чёмъ гарантіями, тогда какъ уложение 93 г. нашло сторонниковъ только въ низшемъ сословін, а уложеніе ІІІ-го года было отвергнуто какъ демократами, такъ и роялистами. Одна только конституція 1791 г. пріобръла всеобщее одобреніе: она не была подвергнута всеобщей подач'я голосовъ, но была принята почти всею Франціею.

Чтобы удовлетворить желанію народа, первый консуль предложиль Англіи миръ, который она отвергла. Онъ благоразумно хотёлъ казаться умфреннымъ и въ тоже время придать своему правительству, прежде чёмъ вступать въ переговоры, блескъ новыхъ побъдъ. Поэтому ръшено было продолжать войну, и консулы издали прокламацію, зам'вчательную въ томъ отношеніи, что они обращались къ чувствамъ, новымъ среди націи. До тъхъ поръ ее призывали къ оружію для защиты свободы; теперь стали обращаться къ ней во имя чести. "Французы, вы желаете мира. Еще болве желаеть его ваше правительство; оно постоянно стремится къ нему всеми помыслами, всеми усиліями. Англійское министерство отвергаетъ его, обнаруживая этимъ тайну своей возмутительной политики. Растерзать Францію, истребить ея флотъ и порты, стереть ее съ лица Европы или унизить до степени второстепенной державы, поддержать раздоры между континентальными націями, чтобы овладіть ихъ торговлей и обогатиться ихъ раззореніемъ. — вотъ для какихъ ужасныхъ цёлей расточаетъ, Англія свое золото, свои объщанія и опутываеть ихъ своими интригами. Вы должны предписать ей миръ; но чтобы предписать его, нужны деньги, желёзо и солдаты. Пускай же всё посибшать принесть свою дань дёлу общей обороны! Пускай возстануть всё молодые граждане! Теперь имъ предстоить вооружиться не за партію, не за новыхъ деспотовъ, а для защиты того, что имъ всего дороже: за честь Франціи, за священные интересы человъчества".

Во времи предшествовавшаго похода Голландія была обезпечена отъ вторженія. Первый копсуль сосредоточиль всё силы республики на Рейнъ и у Альновъ. Онъ назначилъ Моро начальникомъ рейнскей армін, а самъ отправился въ Италію. Онъ выступиль въ этотъ блистательный походъ, продолжавнійся всего сорокъ дней, 16 флореаля XIII года (6 мая 1860 г.). Для него было важно не удаляться надолго отъ Парижа, при началъ своей власти, и въ особенности не оставлять войну нержиенной. Подъ начальствомъ австрійскаго фельдмаршала Меласа состояла армія въ 130 тыс. человъкъ, которою онъ занялъ всю Италію. Выступившая противъ него республиканская армія не превышала 40 тыс. солдать. Меласъ оставилъ фельдмаршалъ-лейтената Отта подъ Генуей, а самъ двинулся противъ корпуса генерала Сюше, вступилъ въ Ниццу и приготовился переправиться черезъ Варъ, чтобы вторгнуться въ Провансъ. Тогда Бонапарте перещелъ черезъ большой Сенъ-Бернаръ, во главь сорока-тысячной армін, спустился въ Италію въ тылу Меласа, вступиль въ Миланъ 16 преріаля (2 іюня) и поставиль Австрійцевъ между собою и Сюше. Меласъ, видя свою операціонную линію отръзанною, посижино вернулся въ Пиццу, а оттуда въ Туринъ; онъ расположился главною квартирою въ Александрін и рѣшился дать сраженіе, чтобы возстановить свои сообщенія. 9-го іюня республиканскій авангардъ одержаль блистательную побъду при Монтебелло, главная часть которой принадлежала генералу Ланну. Но участь Италін р'вшилась только 14 іюня (25 преріаля), въ долинъ Маренго; Австрійцы были разбиты наголову. Послъ напрасной попытки проложить себъ побъдою путь черезъ Бормиду, они остались замкнутыми между арміями Сюше и перваго консула. 15-го іюня они выговорили себѣ право отступить за Мантую, предоставивъ французамъ всв укръпленія Піемонта, Ломбардій и дегатствъ. Такимъ образомъ, нобъда при Маренго отдала въ руки

республиканцевъ всю Италію.

Восемнадцать дней спустя, Бонапарте возвратился въ Парижъ, гдъ его встрътили со всъми выраженіями восторга, возбужденнаго такою поразительною деятельностію и такими решительными побъдами. Энтузіазмъ былъ всеобщій: повсюду была зажжена иллюминація и толна собралась передъ Тюльери, чтобы видѣть побѣдителя; народная радость увеличивалась надеждою на близкій миръ. 25-го мессидора, первый консуль присутствоваль при празднествъ по случаю годовщины 14 іюля. Когда офицеры поднесли ему знамена, отбитыя у непріятеля, онъ сказаль: "Скажите солдатамъ, но возвращении въ лагерь, что къ 1-му вандемьера, когда мы будемъ праздновать годовщину республики, французскій народъ ожидаетъ или обнародованія мира, или, если непріятель противопоставитъ этому непреодолимыя препятствія - новыхъ знаменъ, новыхъ побъдъ". Надежда на миръ осуществилась, однако, не такъ скоро. Въ промежутокъ времени между побъдою при Маренго и всеобщимъ миромъ, нервый консулъ запялся въ особенности успокоеніемъ народа и уменьшеніемъ числа недовольныхъ, для чего онъ старался возвратить въ государство вытёсненныя изъ него партін. Онъ выказалъ большую снисходительность въ отношенін къ партіямъ, отрекавшимся отъ своихъ системъ, и въ отношеніи къ вождямъ, отказавинися отъ своихъ нартій. Усивть въ дълж примиренія ему было не трудно, потому что настало время всеобщаго разслабленія и пробужденія личныхъ интересовъ. Изгнанники послъ 18 фрюктидора были уже возвращены, за исключеніемь нісколькихь заговорщиковь-роялистовь, какъ-то Пишегрю, Вилло и др. Бонапарте не замедлилъ даже дать назначение нъкоторымъ изъ изгнанниковъ, которые, какъ напримъръ Порталисъ. Симеонъ, Барбе-Марбуа, были болъе противниками конвента, чъмъ революцін. Онъ привлекъ на свою сторону противниковъ и изъ другихъ нартій. Посл'єдніе вандейскіе вожди—знаменитый Бернье, священникъ въ ('енъ-Ло (въ Анжеръ), участвовавшій въ возстанін съ самаго его начала, Патильонъ, д'Отишанъ и Сюзанне—подчинились правительству, договоромъ 17 января 1800 г. Бонанарте обратился съ такими же предложеніями и къ бретонскимъ вождямъ — Жоржу Кадудалю, Фроте, Лапревелэ и Бурмону. Но ему покорились добровольно только двое послъднихъ. Фроте былъ застигнутъ врасплохъ и разстрълянъ, а Жоржъ Кадудаль, разбитый при Гранъ-Шанъ генераломъ Брюномъ, сдался на канитуляцію.

Междоусобная война на западъ совершенно прекратилась.

Но шуаны, бъжавшіе въ Англію и не видъвшіе болье ни въ чемъ надежды, какъ только въ смерти того, кто сосредоточилъ въ себѣ всю силу революціи, задумали убійство. Нѣкоторые изъ нихъ высадились на французскій берегь и тайно пробрадись въ Парижъ. Но такъ какъ до перваго консула было не легко достигнуть, то они составили поистинъ ужасный заговоръ. 3-го нивоза, въ 8 часовъ вечера, Бонанарте долженъ былъ пробхать въ оперу черезъ улицу Сенъ-Никэзъ. Заговорщики поставили бочку пороха на небольшую теліжку, загородили ею дорогу и одинь изъ нихъ, Сенъ-Режанъ, долженъ былъ подложить подъ нее огонь, по данному сигналу о приближеній перваго консула. Въ опредъленный часъ Бонапарте вывхалъ изъ Тюльери и пробхалъ по улицъ Сенъ-Никазъ. Кучеръ его довко пробхадъ между телъжкою и стъною; но огонь уже былъ приложенъ къ фитилю, и едва только карета успъла достичь конца улицы, какъ адскую машину взорвало и весь кварталь Сенъ-Никэзъ покрылся развалинами. Въ каретъ, отъ сильнаго потрясенія, разбились стекла.

Полиція, застигнутая врасилохъ, хотя ею и руководилъ такой начальникъ, какъ Фуше, приписала этотъ заговоръ демократамъ, къ которымъ Бонанарте инталъ гораздо большую антинатію, чёмъ къ шуанамъ. Многихъ изъ нихъ заключили въ тюрьму, а сто тридцать были сосланы, на основанін простого сенатскаго постановленія, испрошеннаго и состоявшагося въ ту же ночь. Наконецъ были открыты пастоящіе виновники заговора, и нікоторые изъ нихъ были осуждены на смерть. Первый консулъ учредилъ, но этому случаю, спеціальные военные суды. Конституціонная партія удалилась отъ него больше прежняго и образовала оппозицію, энергическую, но безплодную. Ланжюнне, Грегуаръ, смѣло противившийся крайней нарти въ конвентъ, Гара, Ламбрехтсъ, Ленуаръ-Ларошъ, Кабанисъ и другіе вооружились въ сенатѣ противъ незаконной ссылки ста тридцати демократовъ; трибуны Пснаръ, Дону, Шенье, Бенжаменъ Констанъ, Бальель, Шазаль и другіе возстали противъ спеціальныхъ судовъ. Но славный миръ вскоръ заставиль забыть о новомъ, беззаконномъ расширени правительственной власти.

Австрійцы, побъжденные при Маренго первымъ консуломъ и разбитые при Гогенлинденъ генераломъ Моро, ръшились положить оружіе. 8 января 1801 г. между республикою, вънскимь кабинетомъ и Германскою имперіею быль заключенъ люпевильскій договоръ. Австрія подтвердила всё условія кампо-формійскаго мира и сверхъ того уступила Тоскану пармской инфантъ. Пиперія признала независимость батавской, гельвеційской, лигурійской и цизальнинской республикъ. Вскор в посл в того миръ сд влался всеобщимъ, въ силу флорентійскаго договора (18 февраля 1801) съ неаполитанскимъ королемъ, уступившимъ островъ Эльбу и княжество Піомбино, мадридскаго договора (29 сентября 1801) съ португальскимъ королемъ, парижскаго договора (7 октября 1801) съ русскимъ императоромъ, и предварительных мирных условій съ Портою (9 октября 1801). Европейскій материкъ, положивъ оружіе, принудиль и Англію къ временному миру. Питть, Дендась и лордъ Гренвилль, поддерживавшіе кровавую борьбу съ Франціею, вышли изъ министерства, когда нельзя было дольше слъдовать ихъ системъ. Ихъ мъсто заступили члены оппозиціи, и 25 марта 1802 г. аміенскій договоръ довершилъ всеобщее замиреніе. Англія признала вст пріобрттенія, сдъланныя на материкт французскою республикою, признала второстепенныя республики

и возвратила Франціи потерянныя ею колоніи.

Въ продолжение морской войны съ Англіею, французскій флотъ быль почти совершенно уничтожень. Триста сорокь кораблей были взяты или истреблены, и большая часть колоній достались въ руки англичанамъ. Важибишая изъ пихъ, Санъ-Доминго, свергнувъ съ себя иго бълыхъ, дъйствовала въ духъ той американской революцін, которая, начавшись съ англійскихъ колоній, должна была окончиться колоніями непанскими и обратить колоніи новаго свъта въ независимыя государства. Негры Санъ-Доминго продолжали отстанвать свою независимость отъ метрополін, —независимость, которую они завоевали у колонистовъ и съумъли отстоять противъ англичанъ. Во главъ ихъ стоялъ одинъ изъ ихъ среды, знаменитый Туссенъ-Лувертюръ. Франціи сл'ядовало бы признать эту революцію и безъ того уже дорого стоившую человічеству. Власть метрополін не могла быть возстановлена на ('анъ-Доминго; оставалось только скрѣнить торговую связь съ этою старинною колонією, чтобы упрочить за собою единственныя дъйствительныя выгоды, которыя Америка можетъ деставлять Европ'я въ настоящее время. Но вмъсто такой осторожной политики, Бонапарте попытался снова покорить островъ. (орокъ тысячъ человъкъ было • отправлено въ эту несчастную экспедицію. Въ началѣ негры не могли сопротивляться такой арміи; но послѣ первыхъ побѣдъ, она стала страдать отъ климата, и новыя возстанія окончательно упрочили независимость колоніи. Франція понесла двойную потерю — лишилась арміи и выгодныхъ торговыхъ сношеній.

Бонапарте, главною цёлью котораго было до тёхъ поръ сліяніе партій, обратиль теперь все свое вниманіе на внутреннее благоденствіе республики и на организацію власти. Бывшіе привилегированные классы, дворянство и духовенство, возвратились въ государство, не образуя уже замкнутыхъ сословій. Непокорному духовенству предоставлено было, подъ условіемъ присяги на повиновеніе, отправлять богослуженіе и получать содержаніе отъ правительства. Эмигрантамъ была дарована амнистія: внъ Франціи оставались только тѣ, кто быль неизмѣнно преданъ бурбонскому дому и правамъ претендента. Дъло замиренія было окончено; Бонапарте, зная, что вфрнфишій способъ господствовать надъ націей есть увеличеніе ея благосостоянія, поощряль развитіе промышленности и благопріятствоваль такъ долго прерванной вижшней торговав. Къ его политическимъ побужденіямъ присоединялись и болбе возвышенные взгляды: онъ полагалъ свою славу въ благоденствіи Франціи. Онъ объёхаль департаменты и искусно организовалъ въ нихъ администрацію, предписалъ прорыть каналы и устроить порты, соорудить мосты, исправить дороги, воздвигнуть намятники, умножить сообщенія. Онъ особенно старался выказаться покровителемъ и законодателемъ частныхъ интересовъ. Предпринятые подъ его руководствомъ, въ это время и внослидствін, кодексы гражданскій, уголовный и торговый довершили, въ этомъ отношенін, дёло революціи и опредёлили внутреннее бытіе націи почти сообразно съ ея д'єйствительнымъ положеніемъ. Не взирая на военный деспотизмъ, Франція при Бонанарте пользовалась гражданскимъ законодательствомъ болже совершеннымъ, чемъ законы всехъ другихъ европейскихъ обществъ, которыя, при абсолютномъ правительствъ, сохраняли большею частію и среднев жовое соціальное устройство. Всеобщій миръ, всеобщая тернимость, возстановление порядка и создание новой административной системы быстро измёнили видъ республики. Цивилизація развивалась поразительнымь образомъ, и въ этомъ отношенін, консульство дало результаты еще болже блестящіе, чъмъ директорія въ первый періодъ своего существованія (до 18 фрюктидора).

Основанія будущаго могущества Бонапарте были положены преимущественно послів аміенскаго мира. Онъ самъ говорить въ изданныхъ отъ его имени "Запискахъ" \*): "Идеи Наполеона были опредълены заранъе; но для того, чтобы осуществить ихъ, нужна была номощь времени и обстоятельствъ. Организація консульства ни мало не противоръчила имъ; она пріучила къ единству, а это было первымъ шагомъ къ главной цъли. ('дълавъ его, Наполеонъ сталъ довольно равнодущенъ къ формамъ и названіямъ различныхъ государственныхъ учрежденій. Онъ былъ чуждъ революціи... Мудрость его состояла въ томъ, что онъ шелъ изо дня въ день, не уклоняясь отъ опредъленной точки, отъ полярной звъзды, которою онъ будетъ руководиться, чтобы привести революцію въ желанную

пристань".

Въ пачалъ 1802 г. Бонапарте разомъ приступилъ къ исполненію трехъ плановъ, которые вели къ одной и той же цёли. Онъ хотълъ организовать въроненовъданія и учредить духовенство, бытіе котораго было покамъсть еще только религіозное, а не государственное; онъ хотълъ создать, учрежденіемъ ордена Почетнаго Легіона, постоянный военный орденъ въ арміи: онъ хотълъ с, ублать свою власть сначала пожизненною, а потомъ и наследственною. Онъ поселился въ Тюльери и возстановилъ, мало но малу, обычан и церемоніалъ старой монархін. Онъ номышляль уже объ установленін посредствующихъ учрежденій между нимъ и народомъ. Съ ижкоторыхъ поръ, онъ находился въ сиошеніяхъ съ напою Піемъ VII по дъламъ церковнымъ. Знаменитый конкордатъ, учредившій девять архіенисконствъ, сорокъ одно енисконство съ капитулами, возстановившій отношенія церкви къ государству и къ чужеземному ея монарху — напъ, былъ подписанъ въ Парижъ 15-го іюля 1801 г., въ Римѣ 15-го августа 1801 года.

Бонапарте, уничтожившій свободу печати, учредившій спеціальные суды и все бол'ве и бол'ве удалявшійся, въ своей правительственной систем'в, отъ принциповъ революціи, поняль, что прежде чім идти дальше, нужно было окончательно разорвать всякую связь съ либеральною партією 18-го брюмера. Въ вантоз'в X-го года (март'в 1802) наибол'ве энергичные изъ трибуновъ были исключены изъ трибуната простымъ сенатскимъ постановленіемъ; составъ трибуната быль ограниченъ 70-ю членами. Такой же очиств'я подвергся и законодательный корпусъ. Около м'всяца спустя, 15-го жерминаля (анр'вля 1802), Вонапарте, не опасаясь бол'ве онпозиціи, представилъ конкордать на утвержденіе законодательныхъ собраній, приготовленныхъ такимъ образомъ къ повиновенію.

<sup>\*)</sup> Mémoires pour servir à l'histoire de France sous Napoléon, составленныя на островъ св. Елены, т. I, стр. 248.

Они утвердили его значительнымъ большинствомъ голосовъ. Возстановлено было празднование воскресенья и четырехъ главныхъ годовыхъ праздниковъ; правительство, съ этой минуты, перестало держаться счета по декадамъ. Это было первымъ отступлениемъ отъ республиканскаго календаря. Вонапарте надъялся привлечь на свою сторону партію духовенства, напболье склониую къ пассивному повиновенію, и отнять, такимъ образомъ, поддержку духовенства

у роялистской оннозиціи, поддержку паны-у коалиціи.

Введеніе конкордата было отпраздновано съ большимъ торжествомъ, въ церкви Парижской Богоматери; сенатъ, законодательный корпусъ, трибунатъ и высшіе сановники присутствовали при этой новой церемоніи. Первый консуль прибыль въ церковь въ экинажахъ прежняго двора, со всею обстановкою и этикетомъ старой монархін: пушечные залны возв'єстили это возвращеніе къ привилегін, этотъ опытъ монархической власти. Кардиналъ-легатъ Капрара отслужиль торжественную литургію и къ народу была обращена прокламація, въ которой заговорили давно неслыханнымъ языкомъ. "Разсудокъ и примъръ въковъ", было сказано въ ней, "предписывали обратиться къ верховному главъ церкви, чтобы достигнуть сближенія мижній и примиренія сердецъ. Мудрый первосвященникъ утвердилъ, въ интересахъ церкви, предложенія, внушенныя интересомъ государства". Вечеромъ была зажжена иллюминація и устроенъ концертъ въ тюльерійскомъ саду. Военные неохотно явились на религіозную церемонію и громко заявляли свое неудовольствіе. Возвратясь во дворець, Бонапарте обратился съ вопросомъ на этотъ счетъ къ генералу Дельмасу. Что вы скаэкете о церемоніи? спросиль онь его. Церемонія отличная, отвътилъ Дельмасъ; недоставало только милліона человъкъ, убитыхъ за уничтожение того, что вы теперь возстановляете.

Мъсяцъ спустя, 25-го флореаля X-го года (15-го мая 1802), Бонанарте велълъ представить законодательнымъ собраніямъ проектъ закона относительно учрежденія ордена Ночетнаго Легіона. Этотъ легіонъ долженъ былъ состоять изъ 15 когортъ пожизненныхъ кавалеровъ, расположенныхъ въ іерархическомъ порядкъ, съ общимъ центромъ. общей организаціею и съ опредъленными доходами. Начальникомъ легіона былъ первый консулъ. Каждая когорта состояла изъ семи старшихъ офицеровъ (grands-officiers), двадцати командировъ (commandants), тридцати офицеровъ и трехъ сотъ пятидесяти легіонеровъ. Цълью Бонапарте было положить начало новому дворянству. Онъ обратился къ не совсъмъ угасшему чувству неравенства и не побоялся выказать свои аристократическія стремленія при обсужденіи этого проекта въ государственномъ совъть. Государственный совътникъ Берлье возсталъ противъ учрежденія, столь противнаго духу республики, говоря, что "знаки отличія суть монархическія побрякушки".— "Пусть покажуть миж какую нибудь республику, древнюю или новъйную", сказаль консуль \*), въ которой не было бы знаковь отличія. Ихъ называють побрякушками, такъ знайте же, что этими побрякушками водятъ людей. Я не сказаль бы этого на трибунь: но въ совъть мудрыхъ государственныхъ людей следуетъ говорить съ полною откровенностью. Я не думаю, чтобы французскій народъ любиль свободу и равенство. Французы не измѣнились въ десятилѣтнюю эпоху революцін; у нихъ развито только одно чувство — чувство чести. Надобно удовлетворить это чувство; надобно дать имъ знаки отличія. Взгляните, какъ народъ преклоняется передъ звіздами иностранцевъ; они удивляются этому и, разумъется, щеголяютъ ими... У насъ все уничтожено, надобно приняться за возстановленіе. У насъ есть правительство, власти: по между остальными членами націи такъ же мало связи, какъ между отдельными песчинками. Среди насъ находятся бывшіе привилегированные классы, организованные въ силу единства принциповъ и интересовъ и очень хорошо знающіе, чего имъ нужно. Я могу перечислить нашихъ враговъ. А мы? — мы разсъяны, безъ системы, безъ связи, безъ точекъ соприкосновенія. Пока я стою во главѣ власти, я отвъчаю за республику; но надобно предвидъть будущее. Неужели вы думаете, что республика установлена окончательно? Если такъ, то вы сильно ошибаетесь. Мы можемъ сдёлать это; но мы этого еще не сдълали и не сдълаемъ, если не бросимъ на французскую почву и вскольких в глыбъ гранита". Вонапарте возвъщалъ такимъ образомъ правительственную систему противную той, какую стремилась установить революція и какой требовало новое общество.

Несмотря на податливость государственнаго совъта, несмотря на очищение трибуната и законодательнаго корпуса, всъ эти три собранія горячо возстали противъ закона, возстановлявшаго неравенство. Въ пользу закона о Почетномъ Легіонъ было подано, въ государственномъ совътъ, всего 14 голосовъ противъ 10, въ трибунатъ—38 противъ 56, а въ законодательномъ корпусъ—166 противъ 110. Общественное митніе отнеслось къ новому кавалерственному ордену еще менте благопріятно; первые его кавалеры казались пости пристыженными и приняли его пъсколько насмъ-

<sup>\*)</sup> Эти слова заимствованы изъ Записокъ Тибодо о консульствъ. Въ этихъ весьма любопытныхъ запискахъ есть разговоры Бонапарте о политическихъ вопросахъ, подробности относительно его внутренняго управленія и главныхъ засъданій государственнаго совъта, проливающія яркій свъть на всю эпоху.

шливо. Бонапарте продолжаль политическій путь, незаботясь о неудовольствій, изъ котораго уже немогло возникнуть открытаго со-

противленія.

Онъ хотъль обезпечить свою власть установленіемъ привилегій и обезпечить привилегіи прочностью своей власти. По предложенію Шабо (изъ департамента Аллье), трибунатъ выразилъ желаніе, чтобы первому консулу, генералу Бонапарте, было дано блистатьное ручательство національной благодарности. Сообразно съ этимъ, 6-го мая 1802 г., Бонапарте былъ провозглашенъ, органическимъ постановленіемъ сената, консуломъ еще на десять лътъ.

Но продолженіе консульской власти не удовлетворило Бонапарте; два мъсяца спустя, 2-го августа 1802 г., сенать, сообразно съ ръшеніемъ трибуната и законодательнаго корпуса, и съ согласія народа, спрошеннаго посредствомъ открытой подачи голосовъ,

обнародоваль следующій декреть:

1. Французскій народъ назначаеть и сенать провозглашаеть

Наполеона Бонапарте пожизненнымъ первымъ консуломъ.

2. Статуя Мира, держащая въ одной рукѣ побѣдный лавръ, а въ другой—декретъ сената, будетъ свидѣтельствовать нередъ потомствомъ о благодарности націи.

3. Сенать выразить первому консулу довъріе, любовь и уди-

вленіе французскаго народа.

Этотъ переворотъ былъ довершенъ приснособленіемъ, въ силу простаго органическаго рѣшенія сената, конституціи перваго консульства, безъ того уже весьма деспотической, къ консульству пожизненному. "Сенаторы", сказалъ Корнюде, представляя проектъ закона по этому предмету, "падобно навсегда закрыть Гракхамъ доступъ на илощадь. Мижніе гражданъ о политическихъ законахъ, которымъ они подчиняются, выражается всеобщимъ благосостояніемъ. Для обезпеченія общественныхъ правъ догматъ народной державности, въ практическомъ значеніи своемъ, необходимо долженъ быть сосредоточенъ въ сенатъ, служащемъ связью для націп. Вотъ единственное вѣрное соціальное ученіе". Сенатъ принялъ это новое ученіе; онъ захватилъ верховную власть и взялъ ее на сохраненіе до тѣхъ поръ, нока не настала удобная минута для передачи ея Бонапарте.

Конституція 16 термидора X-го года (4 августа 1802) удалила народъ изъгосударства. Общественныя и административныя должности стали неподвижны, какъ и самое правительство. Избиратели сдълались пожизненными; нервый консуль могъ увеличивать ихъ число по своему усмотржнію: сенатъ могъ измжнять учрежденія,

пріостанавливать д'яйствіе суда присяжных и даже конституціи, въ тъхъ департаментахъ, гдъ это окажется нужнымъ, отмънять приговоры судовь, распускать законодательный корпусь и трибунать. Государственный совъть быль усиленъ: трибунать, уже уменьшенный въ своемъ составъ, все еще казался слишкомъ опаснымъ и быль ограниченъ иятьюдесятью членами. Таковы были, въ теченіе двухъ лътъ, успъхи привилегін и абсолютной власти. Къ концу 1802 г., все находилось въ рукахъ пожизненнаго консула, который имълъ преданное себъ сословіе — въ духовенствъ, военный ордень-въ Почетномъ Легіонъ, административную корпорацію—въ государственномъ совъть; машину для изданія декретовъ-въ законодательномъ корпусъ, и машину для составленія конституціи--въ сенатъ. Не ръшаясь еще уничтожить трибунатъ, изъ котораго слышались по временамъ слова свободы и противоръчія, первый консуль лишиль его самыхъ смілыхъ и краснорівчивыхъ членовъ, для того, чтобы вст государственныя учрежденія служили послушнымъ отраженіемъ правительственной воли,

Эта внутренняя политика расширенія власти распространялась и на вижшиія дёла, въ форм'в расширенія территорін. 26 августа 1802 г. Бонапарте присоединилъ къ французской республикъ Эльбу, 11 сентября — Піемонтъ, 9 октября опъ занялъ Парму, престолъ которой быль вакантенъ за смертью герцога, а 21 октября послалъ въ Швейцарію 30-ти тысячную армію для того, чтобы поддержать новый актъ союзнаго устройства, опредълявшій конституцію каждаго кантона и возбудившій безпорядки. Это послужило для Англіи новодомъ къ нарушению мира, подписаннаго ею неохотно. Англійскому кабинету было нужно только перемиріе; вскор'в посл'в аміенскаго мира онъ сталъ подготовлять третью коалицію, подобную той, которая была образована имъ послъ договора въ Камио-Форміо и во время раштадтскаго конгресса. Интересы и положеніе Англін уже сами по себ'я должны были привести къ разрыву, ускоренному присоединеніями, которыя сділаль Бонапарте, и вліяніемъ его на сосъднія республики, призванныя къ полной независимости въ силу послъднихъ договоровъ. Съ своей стороны и Бонапарте, только и мечтавшій о военной славъ, о расширенін Франціи завоеваніями и о довершеній своей власти новыми побъдами, не могъ обречь себя на покой; отвергнувъ свободу, онъ необходимо долженъ былъ желать войны.

Кабинеты французскій и англійскій обм'єнивались, нікоторое время, крайне ръзкими дипломатическими нотами. Наконецъ, 25-го флореаля XI года (15 мая 1803), англійскій посланникъ лордъ Унтвортъ выбхалъ изъ Парижа. Миръ былъ окончательно нарушенъ; съ той и съ другой стороны готовились къ войнъ. 26 мая французскія войска вступили въ курфиршество Ганноверское. Близкая къ концу Германская имперія не противилась этому. Партія шуановъ – эмигрантовъ, ничего не предпринимавшая со времени адской машины и континентальнаго мира, ободрилась съ приближеніемъ войны. Считая минуту благопріятною, она составила въ .Іондонъ, съ согласія британскаго правительства, заговоръ, во главъ котораго стояли Пинісгрю и Жоржъ Кадудаль. Заговорщики тайно высадились на французскій берегь и тайно пріжхали въ Парижъ. Они вступили въ сношение съ генераломъ Моро, привлеченнымъ женою на сторону роялистовъ. Но въ ту минуту, когда они готовились осуществить свой илань, большинство заговорщиковъ было арестовано полицією, раскрывшею заговоръ и слъдившею за нимъ. Кадудаль былъ казненъ, Пишегрю наиденъ удавившимся въ тюрьмъ, а Моро осужденъ на двухлътнее заточеніе, которое было замѣнено изгнаніемъ.

Этоть заговорь, открытый въ половинь февраля 1804 года, сдълаль еще дороже для массы народа угрожаемую личность перваго консула; онъ получиль адресы отъ всёхъ государственныхъ учрежденій и отъ всёхъ департаментовъ республики. Около того же времени онъ поразиль высоко поставленную жертву. 15-го марта, эскадронь кавалеріи нохитиль герцога Энгіенскаго, жившаго въ замкъ Эттенгеймъ, въ великомъ герцогствъ Баденскомъ, недалеко отъ Рейна. Первый консуль полагаль, на основаніи докладовъ полиціи, что этотъ принцъ принималь участіе въ послъднемъ заговоръ. Его поснъшно привезли въ Венсенскій замокъ, окончили судъ надъ нимъ въ нъсколько часовъ и разстръляли во рву замка. Это возмутительное убійство было дъломъ не политики, не узурнаціи, а просто дъломъ насилія и гнъва.

18-го брюмера роялисты еще могли думать, что первый консуль намбрень взять на себя роль Монка; но въ последующе четыре года онь отняль у нихь эту надежду. Ему не зачемь было разрывать съ ними, отталкивать ихъ отъ себя такимъ кровавымъ способомъ, не зачемъ было также, какъ говорили некоторые, успоконвать якобинцевъ, которые боле не существовали. Люди, оставшіеся верными республике, гораздо боле опасались въ это время деснотизма, чемъ контръ-революціи. Все даетъ поводъ думать, что Бонапарте, не дорожившій ни жизнью, ни правами людей и уже привыкшій къ политике всныльчивой и неразборчивой, считаль принца однимъ изъ заговорщиковъ и решился покончить страшнымъ примеромъ съ заговорами, единственною опасностью, какая предвидёлась для его личности и власти въ эту эпоху.

Война съ Англіею и заговоръ Жоржа Кадудаля и Нишегрю послужили для Бонапарте ступенями отъ консульства къ имперіи. 6-го жерминаля XII года (27 марта 1804) сенатъ, получивъ сообщеніе о заговор'ї, послаль депутацію къ первому консулу. Президентъ его, Франсуа де Нешато, выразился при этомъ случать слъдующимъ образомъ: "Гражданинъ первый консулъ, вы основываете новую эру; но вы должны увъковъчить ее: блескъ, безъ прочности, ничего не значитъ. Мы не сомивваемся, что эта великая мысль занимаеть и васъ, такъ какъ вашъ творческій геній все обнимаетъ и пичего не забываетъ. Но вы не должны медлить, васъ понуждають время, событія, заговорщики, честолюбцы-понуждаеть, съ другой стороны тревога, волнующая французовъ. Вы можете остановить время, обуздать событія, обезоружить честолюбцевъ, успоконть всю францію, даровавъ ей такія учрежденія, которыя укрънили бы возведенное вами зданіе и упрочили бы для дътей то, что вы сдълали для отцовъ. Гражданинъ первый консуль, върьте, что сенать говорить вамь это оть имени всъхъ

гражданъ".

Бонапарте отвъчалъ сенату изъ бенъ-Клу, 5 флореаля XII года (25 апръля 1804): "Вашъ адресъ постоянно занимаетъ мои мысли; я его глубоко обдумываю. Вы считали наслъдственность верховной магистратуры необходимою для огражденія народа оть заговоровъ нашихъ враговъ и отъ волненій, которыя могуть быть вызваны соперинчествующими честолюбцами. Вы находите, въ то же время, что многія изъ нашихъ учрежденій требують усовершенствованія, что необходимо упрочить окончательное торжество равенства и общественной свободы, необходимо дать націй и правительству потребную для нихъ двойную гарантію. По мара того, какъ я сосредоточивалъ свое вниманіе на этихъ важнихъ предметахъ, я все болъе и болъе сознавалъ, что въ столь новомъ и важномъ дълъ миъ необходимы совъты вашей мудрости и опытности для окончательнаго установленія моего взгляда. Поэтому, я прошу васъ высказать мив всю вашу мысль". Сенать отвъчаль на это 14 флореаля (4 мая): "Сенатъ считаетъ въ высшен стенени важнымъ для интересовъ французскаго народа, чтобы управленіе республики было ввърено Паполеону Бонапарте, какъ насавдственному императору". Эта условленная сцена послужила прелюдіей въ учрежденію имперіи.

Трибунъ Кюре открылъ препія въ трибунать: онъ выставиль на видъ тъже причины, на которыя ссылались и сенаторы. Предложение его было принято съ готовностью. Одинъ Карно имълъ мужество возстать противъ имперін. "Я далекъ отъ того", сказалъ онъ, "чтобы отрицать справедливость похвалъ, воздаваемыхъ первому консулу; но какъ бы ни были велики заслуги, оказанныя гражданиномъ своему отечеству, есть границы для національной благодарности, указываемыя какъ честью, такъ и разсудкомъ. Если этотъ гражданинъ возстановилъ общественную свободу, если онъ спасъ свое отечество, то предложение пожертвовать въ его пользу этою самою свободою, можеть ли служить приличной для него наградой? Сдёлать страну его личнымъ достояніемъ-значило бы уничтожить его собственное дёло. Съ той минуты, какъ французскому народу было предложено подавать голоса по вопросу о пожизненномъ консульствъ, каждый могъ легко понять, что тутъ кроется задняя мысль; и дъйствительно, за этимъ нервымъ шагомъ последоваль целый рядъ очевидно монархическихъ учрежденій. Теперь обнаруживается, наконець, положительно цёль всёхъ этихъ предварительныхъ мфръ; насъ приглашаютъ высказаться на счетъ формальнаго предложенія возстановить монархическую форму правленія и облечь перваго консула въ санъ насл'ядственнаго императора. Для того ли показывается человъку свобода, чтобы онъ никогда не могъ пользоваться ею? Ивтъ, я не могу считать этого блага, которое всв предночитають всякому другому и безъ котораго всв другія ничтожны, —одною иллюзіею. Сердце говорить миж, что свобода возможна, что свободное правительство удобнъе и прочиве всякаго абсолютнаго. Я подаль голосъ, въ свое время, противъ ножизненнаго консульства и его подаю теперь противъ возстановленія монархін, въ томъ уб'єжденін, что я долженъ это сділать въ качествъ трибуна".

Но такъ думалъ одинъ Карно: товарищи его возстали, съ завистью и удивленіемъ, противъ образа мыслей этого единственнаго свободнаго человъка. Любопытно видъть въ ръчахъ этой эпохи, какая изумительная перемъна произошла и въ языкъ, и въ идеяхъ. Революція обратилась вспять до политическихъ принциповъ стараго порядка; воодушевленіе и фанатизмъ не исчезли.— но это было теперь воодушевленіе лести, фанатизмъ рабольпія. Французы бросились въ имперію, какъ бросились въ революцію. Тогда они все относили къ освобожденію народовъ и къ въку равенства: теперь они говорили только о величіи одного человъка и о въкъ Бонапарте. Они стали сражаться за образованіе новыхъ королевствъ, какъ сражались недавно за образованіе республикъ.

Трибунать, законодательный корпусь и сенать подали голось за учреждение имперіи, которая и была провозглашена въ Сень-Клу, 28 флореаля XII года (18 мая 1804). Въ тотъ же день конституція была измінена постановленіемъ сената и приспособлена

къ новому порядку вещей. Имперія требовала соотв'єтственной обстановки: ей дали французскихъ принцевъ, высшихъ сановниковъ, маршаловъ, камергеровъ и нажей. Гласность была совершенно уничтожена. Печать уже была подчинена цензуръ; оставалась еще трибуна,--но и та замолкла. Трибунатъ началъ собираться по отделеніямъ и заседать при закрытыхъ дверяхъ, подобно государственному совъту; съ этого дня, въ продолжение десяти л'єть, Франція была управляема въ глубокой тайнъ. Іосифъ и Людовикъ Бонапарте были признаны французскими принцами: Бертье, Мюратъ, Монсей, Журданъ, Массена, Ожеро, Бернадоттъ, Сультъ, Брюнъ, Ланнъ, Мортье, Ней, Даву, Бессьеръ, Келлерманнъ, Лефевръ, Периньонъ, Серрьорье сдълались маршалами имперіи. Департаменты писали адресы; духовенство сравнивало Наполеона съ новымъ Моисеемъ, съ новымъ Матаојей, съ новымъ Киромъ. Оно видъло въ его возвышении переть Божій, и говорило, что ему всть обязаны повиновеніемь, какь владыкть встыль, а его министрамь, какъ посланнымъ его, ибо такова воля Провидънія. Папа ІІй VII прибыль въ Парижъ для помазанія главы новой династів. Вѣнчаніе на царство совершилось въ воскресенье, 2 декабря, въ церкви

Парижской Богоматери.

Это торжество было подготовлено задолго передъ тъмъ и весь церемоніаль его установлень по старымь обычаямь. Императоръ прибыль въ соборъ въ сопровождени своей гвардін, вубстъ съ императрицею Жозефиною, въ каретъ, украшенной короною и запряженной восемью бълыми лошадьми. Въ соборъ, великольно украшенномъ для этой чрезвычайной церемоніи, его ожидали напа, кардиналы, архіенисконы, еписконы и члены всёхъ высшихъ государственныхъ учрежденій. При вході, его привітствовали річью: затъмъ, облеченный въ императорскую мантію, съ короною на головъ и со скинетромъ въ рукъ, онъ взощелъ на тронъ, возвышавшійся въ глубин'ї церкви. Къ нему подощли великій раздаватель милостыни, одинъ изъ кардиналовъ и одинъ изъ еписконовъ н новели его къ алтарю, для помазанія. Папа трижды помазалъ ему голову и руки, и произнесь следующую речь: "Всемогущій Боже, поставившій Гозанла на царство въ Сирін и Інуя на царство въ Изранлъ, заявивъ имъ (вою волю устами пророка Иліи; излившій святое помазаніе на главы ('аула и Давида руками пророка ('амунла,-излей монми руками сокровища Твоей благодати н Твонхъ благословеній на раба Твоего Наполеона, котораго мы, недостойные, посвящаемъ нынъ въ императоры, во имя Твое".

Напа торжественно отвелъ Наполеона къ его трону, и когда императоръ принесъ на Евангеліи присягу, установленную новою конституцією, глава герольдовь провозгласиль: "Преславный и августьйшій императоръ французовь короновань и возведень на престоль! Да здравствуеть императорь"! Вся церковь огласилась этимъ кликомъ; раздался залиъ артиллеріи и нана подаль знакъ къ молебствію. Празднества продолжались нѣсколько дней; но эти заказные праздники, праздники абсолютной власти, не дышали тою живою, искреннею, единодунною народною радостью, какою было запечатлѣно празднество 14-го іюля въ 1790 году. Какъ ни опустилась нація, она не привѣтствовала однако зарю деспотизма съ тѣмъ же чувствомъ, съ какимъ она встрѣтила зарю свободы.

Консульство было послъднимъ періодомъ республики. Революція начала вонлощаться въ одномъ лицъ. Въ первую эпоху консульства, Бонапарте привлекъ къ себъ опальныя сословія, призвавъ ихъ обратно во Францію; онъ засталъ народъ еще въ полпомъ волненін страстей и усноконлъ его возвращеніемъ къ труду, къ благосостоянію, возстановленіемъ порядка. Онъ принудилъ Европу, побъжденную въ третій разъ, признать его возвышеніе. До аміенскаго мира Бонапарте далъ республикъ побъду, согласіе, благоденствіе, не пожертвовавь свободою. Онъ могь бы тогда, если бы захотблъ, сдблаться представителемъ великаго въка, принципомъ котораго было освящение благоразумнаго равенства, свободы, развитіе цивилизацін, --одинмъ словомъ, высокая система человъческаго достоинства. Нація была въ рукахъ человъка-или деснота; отъ него зависъло сохранить свободу или поработить народъ. Онъ предпочелъ осуществление своихъ эгоистическихъ цълен, онъ предпочелъ себя одного-целому человечеству. Воспитанный въ лагеръ, ноздно выступившій на сцену революцін, онъ поняль только ся матеріальную, внѣшнюю сторону; опъ не поняль ея правственныхъ потребностей, которыя волновали народъ, н которыя, рано или поздно, должны были появиться вновь на его погибель. Онъ видълъ въ революціи только мятежъ, приближавшійся къ концу, утомленный народъ, отдавшійся въ его руки, и лежавшую на землѣ корону, поднять которую было въ его Власти.

#### ГЛАВА ХУ.

# Отъ учрежденія имперіи, въ 1804 г., до 1814 г.

Характеръ имперін.—Обращеніе республикъ, созданных в директорією, въ королевства. - Третья коалиція; взятіе Віны; побіды при Ульмів и при Лустерлиців: Пресбургскій миръ; учрежденіе королевствъ баварскаго и виртембергскаго, какъ оплотовъ противъ Австріи.-Рейнскій союзъ.-Іосифъ Наполеонъ сдъланъ неанолитанскимъ королемъ, а . Гюдовикъ Наполеонъ-королемъ голландскимъ.-Четвертая коалиція; битва при Існь; взятіе Берлина; побъды при Эйлау и при Фридландъ; тизьзитскій миръ; прусская монархія уменьшена на половину; противъ нея учреждены саксонское и вестфальское королевства. Вестфальское королевство отдано Герониму Наполеону.-Великая имперія Наполеона воздвигается съ своими второстененными королевствами, своимъ рейнскимъ союзомъ, своею посредническою властью надъ Швейцаріей, своими большими ленами, по образцу имперін Барла Великаго. - Бонтипентальная блокада: Наполеонъ прибътаеть къ прекращенію торговди, для укрощенія Англіп, какъ прибътнуль къ оружію для подчиненія континента - Вторженіе ві Португалію и Испанію; Іосифъ Наполеонъ сдъланъ испанскимъ королемъ; Мюратъ замъняеть его на неаполитанскомь троиф. -- Новый обороть событій: національное возстаніе на ниринейскомъ полуостровь; религіозная борьба напы; торговая опнозиція въ Голландін. Пягая коалиція; Ваграмская побіда; вінскій миръ: бракъ Панолеона съ эрцгерцогинею Маріею-Лунзою.-- Неудача первой попытки къ сопротивленію; папа низложенъ, Голдандія присоединена къ имперіи; испанская война энергически продолжается. - Россія отказывается отъ континситальной системы; походъ 1812 г.; взятіе Москвы; бідственное отступленіе.—Реакція противъ власти Наполеона; кампанія 1813 г; Наполеонъ покинуть всеми.— Коалиція всен Европы; утомленіе Францін; взумительная кампанія 1814 г.— Союзники въ Парижъ; отречение въ Фонтенбло; характеръ Наполеова; его роль во французской революдін.—Заключеніе.

Со времени учрежденія имперін, правительство сдёлалось боліве абсолютнымь, а общество подверглось преобразованію въ аристократическомъ духів. Великое движеніе возстановленія, начавшееся 9 термидора, ило постоянно развиваясь. Конвенть отмівниль сословія: директорія побідила партін: консульство привлекло къ себі людей; имперія подкупила ихъ отличіями и привилегіями. Этотъ второй періодъ былъ противоположностью перваго. Въ первомъ мы видёли правительство комитетовъ, составленное изъ людей, которые избирались только на три мѣсяца, не имѣли ни стражи, ни жалованья, ни внѣшняго представительства, тратили на себя по нѣскольку франковъ въ день, работали по 18 часовъ въ сутки, за простыми орѣховыми столами; во второмъ, мы видимъ правительство имнеріи, съ широкою административною обстановкою, съ камергерами, камеръ-юнкерами, преторіанскою гвардією, съ наслѣдственностью, съ огромными личными доходами. Національная дѣятельпость сосредоточилась вся въ трудѣ и въ войнѣ. Всѣ матеріальные интересы, всѣ честолюбивыя страсти распредѣлились іерархически подъ однимъ начальникомъ, который, ножертвовавъ свободою для учрежденія самодержавія, уничтожилъ

равенство возстановленіемъ дворянства.

Директорія создала республики изъ всёхъ сосёднихъ государствъ: Наполеонъ ръшился организовать ихъ по образцу имперін. Онъ началь съ Италін. Государственная консульта цизальиинской республики положила возстановить наслёдственную монархію въ пользу Наполеона. Вице-президентъ ея Мельци прибылъ въ Парижъ сообщить объ этомъ рѣшеніи: 26 вантоза XIII-го года (17 марта 1805 г.) онъ имълъ торжественную аудіенцію въ Тюльери. Наполеонъ принялъ его на тронъ, окруженный дворомъ и встмъ блескомъ верховной власти, къ которому онъ былъ очень привязанъ. Мельци предложилъ ему корону отъ имени своихъ согражданъ: "Государь", сказалъ онъ въ заключение, "удостойте исполнить желаніе собранія, въ которомъ я иміно честь предстдательствовать. Оно передаетъ вамъ чувства всёхъ итальянскихъ гражданъ. Оно съ радостью сообщить имъ, что принявъ выраженіе этихъ чувствъ, вы удвоили силу узъ, побуждающихъ васъ къ сохраненію, къ защитъ, къ заботъ о благоденствін итальянской націн. Да, государь, вы ножелали, чтобы была итальянская республика-и она возникла. Пожелайте, чтобы итальянская монархія была счастлива-и она будеть счастлива".

Императоръ отправился самъ вступить во владъніе этимъ королевствомъ и 26 мая 1805 г. приняль въ Миланъ лонгобардскую желъзную корону. Онъ сдълаль итальянскимъ вице-королемъ своего пріемнаго сына Евгенія Богарнэ, и поъхалъ въ Геную, которая также отреклась отъ своей самостоятельности. 4-го іюня 1805 г. генуэзская область была присоединена къ имперіи и образовала три департамента—генуэзскій, Монтенотте и аненнинскій. Маленькая республика Лукка также была включена въ кругъ этого монархическаго переворота. По ходатайству ея гонфалоньера, она была дана въ удёлъ принцу и принцессё Піомбино, одной изъ сестеръ Наполеона. Совершивъ это царственное путешествіе, Наполеонъ переёхалъ черезъ Альпы и возвратился въ столицу своей имперіи; вскорё потомъ, онъ уёхалъ въ булонскій лагерь, гдё го-

товилась военная экспедиція противъ Англіи.

Проекть высадки въ Англію, составленный директоріей посл'я мира въ Кампо-Форміо, первымъ консуломъ-послъ люневильскаго трактата, сталь занимать умы более чемъ когда-либо, какъ только произошель новый разрывь съ Англіей. Въ началѣ 1805 г. въ Булони, Этаплъ, Амблетевъ и Кало была собрана флотилія изъдвухъ тысячь мелкихъ судовъ, съ экинажемъ въ 16000 моряковъ. На этихъ судахъ могла помъститься армія въ 160.000 человъкъ, съ 9,000 лошадей и многочисленною артиллеріею. Императоръ ускорялъ своимъ присутствіемъ спаряженіе этой морской экспедицін, когда пришло извъстіе, что Англія, желая избавиться отъ угрожающей ей высадки, снова убъдила Австрію нарушить миръ съ Францією, и что всѣ военныя силы Австріи приведены въ движеніе. 90.000 челов'єкъ подъ начальствомъ эрцгерцога Фердинанда и генерала Макка, переправились черезъ Инпъ, заняли Мюнхенъ и изгнали оттуда баварскаго курфирста, союзника Франціи: тридцать тысячь, подъ начальствомъ эрцгерцога Іоанна, заняли Тироль: а эрцгерцогь Карлъ, со сто-тысячною арміею, приближался къ Адижу. Двъ русскія армін готовились присоединиться къ австрійцамъ. Питтъ унотребилъ величайшія усилія, чтобы организовать эту коалицію. Учрежденіе итальянскаго королевства, присоединеніе къ Франціи Генуи и Піемонта, явное вліяніе императора на Голландію и Швейцарію снова подняли Европу, которая теперь столько же опасалась честолюбія Наполеона, сколько прежде-принциповъ въ революціи. Союзный договоръ между британскимъ министерствомъ и русскимъ кабинетомъ былъ подписанъ 11-го апръля 1805, а 9 августа къ нему примкнула Австрія.

Наполеонъ выбхалъ изъ Булоня, посибшно возвратился въ Парижъ, явился 23 сентября въ сенатъ, потребовалъ призыва 80-ти тысячъ рекрутъ и на слъдующий день убхалъ въ походъ. Онъ переправился черезъ Рейнъ 1-го октября, а 6-го вступилъ въ Баварію, съ 60-ти тысячною арміею. Массена задержалъ принца Карла въ Италіи, и императоръ быстро совершилъ германскую кампанію. Въ ибсколько дней онъ перешелъ черезъ Дунан, вступилъ въ Мюнхенъ, одержалъ побъду при Вертингенъ и заставилъ генерала Макка, въ Ульмъ, положить оружіе. Эта капитуляція разстронла австрійскую армію. Наполеонъ продолжалъ рядъ своихъ побъдъ занялъ 13-го ноября Вѣну и выступилъ въ Моравію противъ рус-

скихъ, къ которымъ примкнули остатки разбитаго австрійскаго войска.

2 декабря 1805 г., въ годовщину коронаціи, враждебныя армін встрътились при Аустерлицъ. У непріятеля было 95 тысячь человъкъ, у французовъ-80 тысячъ. Объ стороны имъли огромную артиллерію. Сраженіе началось съ восходомъ солица. Массы войскъ заколебались: русская и бхота не устояла противъ бурнаго напора французскихъ войскъ и маневровъ ихъ начальника. Лъвый флангъ союзниковъ быль отрезанъ первый: русская гвардія ныталась возстановить сообщение съ нимъ, но была смята. Центръ испыталъ подобную же участь, и въ часъ пополудни самая рёшительная побъда довершила эту удивительную камнанію. На другой день императоръ поздравилъ армію прокламаціей, составленной на самомъ полъ сраженія. "Солдаты", сказаль онъ имъ, "я доволень "вами: вы украсили вани орлы безсмертною славою! Сто-тысячная "армія, предводительствуемая императорами Россіи и Австріи, "разбита или разсвяна меньше чвмъ въчетыре дия: тв, которые "избъжали вашихъ мечей, утонули въ озерахъ. Сорокъ знаменъ, "штандарты императорской Россійской гвардін, сто двадцать пу-"шекъ, двадцать генераловъ, болже тридцати тысячъ илжиныхъ – "вотъ результатъ этого на въки намятнаго дня. Эта пъхота, столь "восуваляемая и превосходная числомъ, не могла устоять противъ "вашего нападенія зи отнынъ вамъ нечего страниться сонерни-"ковъ. Такимъ образомъ, въ два мъсяца эта третья коалиція по-"бъждена и разрушена нами!" Съ Австріею было заключено перемиріе, а русскіе выговорили себѣ право выступить въ опредѣленный срокъ изъ предъловъ Австріи. Пресбургскій миръ послёдовалъ за побъдами при Ульмъ и Аустерлицъ; онъ билъ подписанъ 26 декабря. Австрійскій домъ, который утратиль еще раньше свои вившинія владжиія— Бельгію и Миланскую область, попесь на этотъ разъ потери въ самой Германіи. Онъ уступилъ Венецію, Истрію, Далмацію и Венеціанскіе острова на Адріатическомъ морѣ-итальянскому королевству, а графство Тироль, городъ Аугсбургь, Зихштедтское княжество, часть территорін Пассау, всъ свои владънія въ Швабін, Брейстау и Ортенау—Баварін и Виртембергу, возведеннымъ на степень королевствъ. Великое герцогство Баденское также было усилено на счетъ Австрін. Пресбургскій миръ завершиль унижение Австрии, начатое Кампо-Форминскимъ договоромъ и подвинутое еще дальше договоромъ Люневильскимъ. Императоръ, увънчанный такою славою, по возвращений въ Парижъ сдълался предметомъ обожанія, столь всеобщаго и ревностнаго, что энтузіазмъ публики ему самому вскружиль голову и онъ быль въ

упоеніи отъ своего счастья. Государственныя учрежденія соперничали между собою въ лести и повиновеніи. Онъ получиль титуль Великаю, и сенать рѣшиль декретомъ воздвигнуть въ честь

его тріумфальный монументь.

Наполеонъ еще болъе укръпился въ системъ, которую онъ избралъ. Побъда при Маренго и Люневильскій миръ утвердили консульство; побъда при Аустерлицъ и Пресбургскій миръ упрочили имперію. Посл'ядніе остатки революціи исчезли. 1 января 1806 г. республиканскій календарь, послів четырнадцатилі втняго существованія, быль окончательно замінень календаремь грегоріанскимь. Пантеонъ быль обращенъ въ церковь; вскоръ послъ того былъ вовсе уничтоженъ трибунатъ. По главною заботой императора было распространение своего владычества на континентъ. Король Неаполитанскій Фердинандъ, нарушившій во время последней войны мирный трактатъ съ Франціей, былъ лишенъ своихъ владівній, и 30-го марта Іссифъ Бонапарте быль провозглашень королемъ Обънхъ Сицилій. Немного позже, 5-го іюня 1806 года, Голландія была превращена въ королевство и получила въ короли другого брата императора. Людовика Бонапарте. Не существовало болъе ни одной республики, изъ числа созданныхъ конвентомъ или директоріей. Назначая второстепенных в государей, Наполеонъ возстановиль вийстй съ тимъ военно-јерархическое правленје и титулы среднихь въковъ. Онъ объявиль Далмацію, Истрію, Фріуль, Кадоръ, Беллуну, Конельяно, Тревизу, Фельтръ, Бассано, Виченцу, Надую, Ровиго-герцогствами, великими ленами имперіи. Маршалу Бертье было пожаловано княжество Невшательское, министру Талейрану-княжество Беневентское, князю Боргезе и его супругъ-княжество Гвастальское, Мюрату-великія герцогства Клевское и Бергское. Не отваживаясь разрушить Швейцарскую республику, Наполеонъ провозгласилъ себя ея посредником и довершилъ организацію своей военной имперіи, поставивъ въ зависимость отъ себя большую часть древнихъ германскихъ государствъ. 12-го іюля 1806 года четырнадцать государей Южной и Западной Германіи составили Рейнскій Союзь и признали Наполеона своимъ протекторомъ. 1-го августа они объявили Регенсбургскому сейму о своемъ отдълении отъ Германскаго Союза: Германская имперія болъе не существовала, и францъ ІІ объявиль въ прокламацін о сложеній съ себя императорскаго титула. Договоромъ, подписаннымъ въ Вънъ 15-го декабря, Пруссія уступила Наполеону Аншпахъ, Клеве и Невшатель и получила взамънъ этихъ земель Ганноверское курфиршество. Наполеонъ имълъ въ своихъ рукахъ весь западъ Европы. Неограниченный властелинъ Франціи и Ігаліи, какъ императоръ и гороль, онъ господствоваль и надъ Іспаніей, вслёдствіе подчиненія мадридскаго двора его волів, надъ Неаполемъ и Голландіей— по причинт повиновенія обоихъ его братьевъ, надъ Швейцаріей— въ силу акта посредничества. Въ Германіи онъ располагаль противъ Австріи и Пруссіи—королями Баварскимъ и Виртембергскимъ и Рейнскимъ (оюзомъ. Поддержавъ свободу, онъ могъ бы, послів Аміенскаго мира, сдёлаться протекторомъ Франціи и руководителемъ Европы. Но онъ искалъ себъ славу—въ господствів, жизнь— въ побівдахъ, и осудилъ себя такимъ образомъ на продолжительную борьбу, которая должна была окончиться или подчиненіемъ

ему континента, или его собственнымъ паденіемъ.

Честолюбіе императора вызвало четвертую коалицію. Пруссія, сохранявшая нейтралитеть съ самаго Базельскаго мира, намѣревалась, во время послѣдней кампаніи, соединиться съ Австро-Русской коалиціей. Одна скорость нобѣдъ императора помѣшала исполненію этого намѣренія; но устрашенная расширеніемъ имперін и ободренная отличнымъ состояніемъ своего войска, она заключила союзъ съ Россіею, чтобы вытѣснить французовъ изъ Германіи. Берлинскій кабинетъ требоваль, чтобы императорскія войска перешли за Рейнъ, угрожая въ противномъ случаѣ войною. Онъ хотѣлъ въ то же самое время составить на сѣверѣ Германіи новую силу противъ Рейнскаго союза. Императоръ, бывшій тогда въ періодѣ своего благоденствія, въ расцвѣтѣ своего могущества и въ согласіи съ націей, двинулся противъ Ируссіи, не намѣреваясь подчиняться ея ультиматуму.

Кампанія открылась въ первыхъ числахъ октября. Наполеопъ, по своему обыкновенію, подавилъ коалицію быстротою своего похода и силою своихъ ударовъ. 14-го октября рѣппительною побѣдою при Іепѣ опъ разрушилъ военную Прусскую монархію; 16-го—четырнадцать тысячъ пруссаковъ сложили оружіе въ Эрфуртѣ; 25-го—французская армія вошла въ Берлинъ. Конецъ 1806 года былъ унотребленъ на взятіе прусскихъ крѣпостей и на походъ въ Польшу противъ русской армін. Походъ въ Польшу былъ менѣе быстръ, но столь же блистателенъ, какъ и прусскій. Россія уже въ третій разъ мѣрялась силами съ Франціей. Побѣжденная при Цюрихѣ, при Аустерлицѣ, она была также побѣждена при Эйлау и Фридландѣ. Послѣ этихъ достопамятныхъ дней императоръ Александръ вступилъ въ переговоры съ Наполеономъ и заключилъ въ Тильзитѣ, 21-го іюня 1807 года, перемиріе, за которымъ послѣдовалъ 7-го іюля окончательный миръ.

Тильзитскій миръ распространиль французское господство на

континентъ. Пруссія была уменьшена на половину. На югъ Германін Наполеонъ основалъ противъ Австрін два королевства-Баварское и Виртембергское: на съверъ онъ основалъ противъ Пруссін также два королевства--Саксонское и Вестфальское. Саксонское королевство, образованное изъ курфиршества того же имени и прусской Польши, переименованной въ великое герцогство Варшавское, было отдано королю Саксонскому; королевство Вестфальское, заключающее въ себъ Гессенъ-Кассельскія владънія, Брауншвейгъ, Фульду, Мюнстеръ, большую часть Ганновера, --было отдано Іерониму Наполеону. Императоръ Александръ, согласившійся на эти распоряженія, очистиль Молдавію и Валахію. Россія всетаки осталась единственной неприкосновенной, хотя и побъжденной державой. Наполеонъ слъдоваль все болъе и болъе примъру Карла Веливаго. Онъ заставилъ нести передъ собою, въ день своего коронованія, корону, шпагу и скинетръ франкскаго короля. Пана пережхаль черезъ Альны, чтобы освятить его династію. Теперь онъ организовалъ свои владънія по образцу обширной имперін этого завоевателя. Революція стремилась къ возстановленію древней свободы. Наполеонъ возстановилъ военную јерархію среднихъ въковъ; она создала гражданъ, — онъ создалъ вассаловъ, она учреждала республики, онъ-лены. Полный величія и силы, Наполеонъ явился на сцену послъ потрясеній, которыя утомили міръ. поколебавъ его; это дало возможность императору устроить Европу, на время, по своимъ идеямъ. Великая имперія возвысилась внутри Франціи съ своей административной системой, зам'внившей правленіе законодательныхъ собраній, съ своими спеціальными судами, съ лицеями, гдъ военное воспитание вытъснило республиканское образование центральныхъ школъ; съ наслъдственнымъ дворянствомъ, которое, въ 1808 году, окончательно возстановило неравенство, съ своей гражданской дисциплиной, которая сдълала Францію подобно армін. послушной всякому слову, идущему сверху; внъ францін-съ своими второстепенными королевствами, союзными государствами, большими ленами и верховнымъ главою всего цълаго. Не испытывая болбе сопротивленія нигдъ, Наполеонъ могъ, такъ сказать, переходить съ одного конца континента на другой и вездъ раздавать свои новелънія. Въ эту эпоху все внимание императора было обращено на Англію, единственную державу, которая могла избъгнуть его нападеній. Питтъ умеръ съ годъ тому назадъ: но Британскій кабинетъ слъдоваль съ большимъ рвеніемъ и настойчивостью его планамъ относительно Франціи. Йосл'я неудачных коалицій-третьей и четвертой, — онъ не сложилъ оружія. Война продолжалась на жизнь и на смерть. Великобританія объявила Францію въ блокадном состояніи и дала возможность императору употребить противъ нея мъру такого же своиства, пресьчь ей сношенія съ Европой. Континентальная блокада, начавшаяся въ 1807 году, была второю частью системы Бонапарта. Чтобы достигнуть неоспариваемаго, всемірнаго первенства, онъ употребиль оружіе противъ континента, а противъ Апгліи—остановку торговли. Но, запрещая континентальнымъ государствамъ всякое сообщеніе съ Великобританіею, онъ приготовиль себѣ новыя затрудненія; къ враждебнымъ чувствамъ, которыя возбуждалъ его деспотизмъ, къ ненависти государствъ, которой онъ подвергался за свое завоеванное господство, присоединилось озлобленіе частныхъ интересовъ и бѣдствія торговли, вызванныя блокадою.

Между тъмъ всъ державы, казалось, соединились съ одною цълью. Сношенія между Англіей и континентальной Европой были прекращены впредь до всеобщаго мира. Россія и Данія въ сфверныхъ моряхъ, Франція, Испанія и Голландія на Средиземномъ моръ и Океанъ объявили себя противъ нея. Этотъ моментъ былъ верхомъ могущества императора. Наполеонъ употребилъ всѣ свои старанія и весь свой геній, чтобы создать морскія средства, способныя поколебать силы Антлін, которая вооружила бол'ве ста линейныхъ кораблей и безчисленное множество военныхъ судовъ меньшаго разміра. Онъ веліль рыть порты, укрізплять морскіе берега, строить корабли и приготовиль все, чтобы сразиться, черезъ нъсколько лътъ, на новомъ полъ битвы. Но въ ожиданіи этой минуты онъ хотиль обезопасить себя со стороны инренейскаго полуострова и водворить тамъ свою династію, а вмѣстѣ съ нею политику болье энергическую и твердую. Португальская экспедиція 1807 г. и испанское вторженіе 1808 г. послужили для него и для Европы началомъ новаго оборота событій.

Съ давняго времени Португалія была настоящей англійской колоніей. Императоръ, съ согласія мадридскихъ Бурбоновъ, рѣшилъ фонтенблосскимъ трактатомъ 27 октября 1807 г., что Браганцскій домъ пересталъ царствовать. Французская армія, подъ начальствомъ Жюно, вступила въ Португалію. Принцъ регентъ, Іоаннъ VI, уплылъ въ Бразилію и французы 30 ноября 1807 года заняли Лиссабонъ. Это вторженіе въ Португалію было ничѣмъ инымъ, какъ приготовленіемъ ко вторженію въ Испанію. Въ средъ испанской королевской фамиліи господствовала сильнѣйшая анархія: фаворитъ Годои былъ ненавидимъ народомъ, и принцъ Астурійскій, Фердинандъ, составилъ заговоръ противъ любимца своего отца. Песмотря на то, что императору нечего было боять-

ся подобнаго правленія, онъ былъ встревоженъ безразсудными вооруженіями, предпринятыми Годон во время прусской вонны.

Весьма въроятно, что онъ уже тогда вознамърился носадить на испанскій престолъ одного изъ своихъ братьевъ: онъ думалъ, что ему будеть не трудно ниспровергнуть раздёленную династію, умирающую монархію и достигнуть согласія народа, призвавъ его къ цивилизаціи. Подъ предлогомъ морской войны и блокады, французскія войска проникли на полуостровъ, заняли его берега, главные пункты и расположились около Мадрида. Королевскому дому было предложено удалиться въ Мексику, по примъру Браганцскаго дома. Но народъ возсталъ противъ этого отъбзда; жизнь Годои, предмета всеобщей ненависти, подверглась самой большой опасности; принцъ астурійскій былъ провозглашенъ королемъ подъ именемъ фердинанда VII. Императоръ воспользовался этою придворною революціею, чтобы исполнить свое нам'вреніе. Французы вошли въ Мадридъ, а онъ самъ отправился въ Байонну, куда призвалъ испанскихъ принцевъ. Фердинандъ возвратилъ корону своему отцу, который, въ свою очередь, отдалъ ее въ распоряжение Наполеона: последній передаль ее своему брату юсифу; по решенію верховной юнты, кастильскаго сов'ята и мадридскаго муниципалитета Фердинандъ былъ перевезенъ въ замокъ Валансе, а Карлъ IV поселился въ Компіенъ. Паполеонъ возвелъ своего шурина Мюрата, великаго герцога Бергскаго и Клевскаго, на Неаполитанскій престоль, вм'єсто Іосифа.

Въ это время началась первая оппозиція противъ господства императора и континентальной системы. Реакція обнаружилась въ трехъ странахъ, до тёхъ поръ находившихся въ союзё съ франціей и вызвала пятую коалицію. Римскій дворъ быль недоволень: національная гордость Испаніп была оскорблена возведеніемъ на престоль иностраннаго короля, испанцы затронуты въ своихъ привычкахъ уничтоженіемъ монастырей, инквизицін и достоинства грандовъ; торговыя спошенія Голландін страдали отъ континентальной блокады: Австрія переносила съ нетеривніемъ свои потери и свое подчиненное положеніе. Англія, не унускавшая ни одного случая, чтобы возбудить борьбу на континентъ, вызвала сопротивление римскаго двора, испанскаго народа и вънскаго кабинета. Пана былъ въ холодныхъ отношеніяхъ съ Франціею уже съ 1805 г.: онъ надъялся, что взамънъ его услужливости при номазапін Паполеона, посл'яднін возвратить церковной области т'я земли, которыя директорія присоединила къ Цизальнинской республикъ. Обманутый въ своихъ ожиданияхъ, онъ присоединился къ европенской оппозицін, и въ 1807-8 г. церковная область сд'ялалась сборнымъ мѣстомъ англійскихъ эммисаровъ. Послѣ представленій, нѣсколько рѣзкихъ, императоръ приказалъ генералу Міоллису занять Римъ; напа грозилъ ему отлученіемъ отъ церкви; тогда Наполеонъ лишилъ его Анконы, Урбино, Масераты, Камерино и сдѣлалъ ихъ частью Итальянскаго королевства. Легатъ оставилъ Парижъ 3-го апрѣля 1808 г.; началась религіозная борьба за свѣтскіе интересы съ главою церкви, которато бы слѣдовало или не вызывать во Францію, или не тревожить въ Италіи.

Война на Пиренейскомъ полуостровъ была еще серьезнъе. Испанцы, ръшеніемъ провинціальной юнты, засъдавшей въ ('евиль в 27 мая 1808 г., признали королемъ Фердинанда VII и подняли оружіе во всёхъ провинціяхъ, не занятыхъ французскими войсками. Португальцы поднялись также 16 іюня въ Онорто. Оба эти возстанія им'єли сначала ходъ самый благопріятный и сділали въ короткое время быстрые усижки. Генералъ Дюнонъ сложиль оружіе при Байленъ, близь Кордовы, и эта первая неудача французской армін возбудила энтузіазмъ и надежду испанцевъ. Госифъ Наполеонъ оставилъ Мадридъ, гдъ былъ провозглашенъ Фердинандъ VII. Около того же времени Жюно, не имъя довольно войска, чтобы удержаться въ Португаліи, согласился очистить ее и отступить со всеми военными почестями, о чемъ и была заключена конвенція въ Чинтръ. Англійскій генералъ Веллингтонъ заняль Португалію, съ арміей въ двадцать нять тысячь челов'єкъ. Пока напа объявляль себя противъ Наполеона, пока испанскіе инсургенты входили въ Мадридъ, пока англичане снова появлялись на континенть, король инведскій выказаль себя непріятелемъ евронейской императорской лиги, а Австрія сдулала значительныя вооруженія и приготовилась къ новой борьбъ.

Къ счастью для Наполеона, Россія осталась върна союзу съ Франціей и Тильзитскимъ обязательствамъ. Императоръ Александръ быль тогда исполненъ энтузіазма и расположенія къ этому могущественнъйшему и самому необыкновенному изъ смертныхъ. Желая убъдиться въ върности съвера, прежде чъмъ обратить свои силы на нолуостровъ, Наполеонъ имълъ съ Александромъ свиданіе въ Эрфуртъ, 27-го сентября 1808 г. Властители запада и съвера дали другъ другу ручательство въ покоъ и повиновеніи Европы: Наполеонъ двинулся въ Испанію, а Александръ взялся смирить Швецію. Присутствіе императора скоро перемънило счастіе войны на полуостровъ; онъ привелъ съ собою восемьдесятъ тысячъ старыхъ солдатъ, вызванныхъ изъ Германіи. Множество побъдъ подчинили его власти большую часть испанскихъ провинцій. Онъ вошель въ Мадридъ и явился жителямъ полуострова не

какъ побъдитель, а какъ освободитель. "Я уничтожилъ", сказалъ онъ имъ, "инквизиціонный трибупалъ, противъ котораго протестовали и въкъ, и Европа. Духовенство должно руководить совъстью, но не должно пользоваться внъшней, матеріальной властью надъ гражданами. Я отмънилъ феодальное право; всякій можетъ свободно основывать гостинницы, пекарни, мельницы, заколы, рыбную ловлю и выбирать себъ промысель по своему желанію. Эгоизмъ, богатство и благосостояние небольшаго числа людей больше вредили вашему земледѣлію, нежели лѣтнія засухи. Такъ какъ существуеть только одинъ Богъ, то въ государствъ должно существовать только одно правосудіе. Всв частныя юрисдикціи были несправедливы и противны правамъ націи; я ихъ уничтожилъ... Настоящее поколение можетъ колебаться въ своихъ мивніяхъ, потому что страсти возбуждены слишкомъ сильно; но ваши потомки будуть благословлять меня, какъ вашего преобразователя; они будуть праздновать день, въ который я явился между вами, и съ

этого дня будеть считаться благоденствіе Испаніи".

Такова была на самомъ дёлё роль Паполеона на полуостровъ, для котораго возвращение къ благосостоянию и свободъбыло возможно только подъ условіемъ возвращенія къ цивилизаціи. Свобода, какъ и все другое, не можетъ быть установлена внезапно: въ странъ невъжественной, отсталой, бъдной, покрытой монастырями и управляемой монахами, измѣненіе общественнаго устройства должно предшествовать политической свободъ. Наполеонъ. притъснявшій цивилизованныя націи, былъ настоящимъ преобразователемъ для инренейскаго полуострова. Но объ партін-партія гражданской свободы и нартія религіознаго рабства, приверженцы кортесовъ и приверженцы монаховъ, -- хотя и совершенно противоположныя въ своихъ цёляхъ, соединились для общей защиты. Первая изъ этихъ партій стояла во главъ высшаго и средняго классовъ, вторая — во главъ простого народа: каждая изъ нихъ на-перерывъ передъ другою воспламеняла испанцевъ чувствомъ независимости или религіознымъ фанатизмомъ. Вотъ катихизисъ, который употребляло испанское духовенство:

"Скажи мнь, мое дитя, кто ты?—Испанець, благодаря Бога.— Кіно врагь нашего благоденствія? — Пмператорь французовь. — Во сколькихь онь естествахь? — Въ двухь — человьческомь и двявольскомь. — Сколько французскихь императоровь? — Дъйствительный одинь, въ трехь мнимыхь лицахь. — Какъ ты ихъ называешь? — Наполеонь, Мюрать и Мануэль Годои. — Который изъ нихь самый злой? — Они всъ три одинаково злы. — Отъ кого происходить Наполеонъ? — Оть гръха. — Мюрать? — Оть Наполеона. — Какой духъ

управляет первым?—Гордость и деспотизмъ.—Вторым? — Хищность и жестокость.— Годои? — Алиность, предательство и невыжество. — Что такое французы? — Нькогда они были христіане, позже сдълались еретиками.—Гръхъ-ли убить француза? — Ньть, мой отець; убивая одну изт этихъ еретическихъ собакъ, пріобрътаешь милость неба. — Какого наказанія заслуживаетъ испанець, неисполняющій своихъ обязанностей? — Смерти и названія измънника. — Кто насъ освободить оть нашихъ враговг? — Взаимное довъріе и оружіе". Наполеонъ взялся за большое и опасное предпріятіе, въ которомъ была безсильна вся его военная система. Побъда обусловливалась здёсь уже не пораженіемъ армін и покореніемъ столицы, а занятіемъ цѣлой территоріи, и, что было еще труднѣе, подчиненіемъ умовъ. Между тѣмъ какъ Наполеонъ готовился усмърить этотъ народъ непреодолимою дѣятельностью и непоколебимымъ упорствомъ, нятая коалиція отозвала его въ Германію.

Австрія воспользовалась удаленіемъ его войскъ и его самого. Она сдълала могучее усиліе, собрала нятьсотъ нятьдесять тысячь человъкъ, считая въ томъ числъ и ландверъ, и начала кампанію весною 1809 г. Тироль поднялся; король Іеронимъ былъ изгнанъ вестфальцами изъ его столицы; Италія колебалась, а Пруссія ждала только дурного оборота дёлъ для Наполеона, чтобы снова взяться за оружіе; но императоръ стоялъ еще на высокой степени своего могущества и счастья. Онъ посившиль изъ Мадрида въ Нарижъ и предувъдомиль, въ началъ февраля, членовъ рейнскаго союза, чтобы они приготовили войска къ войнв. 12-го апрвля онъ оставиль Парижъ, перешелъ черезъ Рейнъ, углубился въ Германію, вынграль сраженія при Экмюлів и Эслингенів, во второй разъ занялъ Вѣну 13-го мая, и сраженіемъ при Ваграмѣ разрушилъ эту новую коалицію, послів четырехъ-місячной кампанін. Пока онъ преследоваль австрійскія армін, англичане высадились на острове Вальхерий и явились подъ Антверпеномъ: по достаточно было національной гвардін, чтобы пом'єшать усп'єху ихъ шельдской экспедицін. По В'єнскому миру, 14-го октября 1809 г., Австрійскій домъ потеряль еще нёсколько провинцій и принуждень быль пристунить къ континентальной системъ.

Этотъ періодъ былъ замѣчателенъ новымъ характеромъ борьбы. Мы видимъ въ немъ начало реакцін Европы противъ имперіи, начало союза династій и народовъ, духовенства и торговли. Всѣ недовольные интересы сдѣлали понытку сопротивленія; на первый разъ она неудалась имъ. Со времени нарушенія Аміенскаго мира, Наполеонъ вступилъ на поприще, въ концѣ котораго онъ долженъ былъ придти или къ обладанію всей Европой, или къ враждѣ ея.

Увлеченный своимъ характеромъ и своимъ положениемъ, онъ создаль противъ народовъ административную систему, необыкновенно выгодную для власти; противъ Европы--систему второстепенныхъ монархій и великихъ леновъ, которые облегчали исполненіе его завоевательныхъ плановъ; наконецъ, противъ Англін-блокаду, которая остановила торговлю ея и континента. Ничто не препятствовало приведенію въ исполненіе его громадныхъ, но безумныхъ намфреній. Португалія не прекратила спошеній съ англичанами, онъ занялъ ее насильно. Испанская королевская фамилія своими распрями и неръшительностію угрожала имперін съ тыла, —онъ принудилъ ее отречься отъ престола, чтобы подчинить полуостровъ болъе отважной и менъе колеблющейся политикъ. Пана поддерживалъ сношенія съ непріятелемъ-его владінія были уменьшены; онъ грозилъ отлученіемъ отъ церкви-французы вошли въ Римъ. Онъ привелъ свою угрозу въ исполнение буллою-и былъ въ 1809 г. лишенъ свътской власти и даже какъ преступникъ препровождень въ Савоне. Наконецъ, послѣ побѣды при Ваграмъ и Вънскаго мира, Голландія сдълалась складочнымъ мъстомъ англійскихъ товаровъ, по причинъ ся торговыхъ спошеній-императоръ лишилъ своего брата Людовика этого королевства, которое 1-го іюня 1810 г. было присоединено къ имперіи. Наполеонъ не отстуналъ ни передъ какимъ насиліемъ, потому что не хотълъ переносить ни противоржчій, ни даже колебаній. Все должно было покоряться ему; союзники наравит съ непріятелями, глава церкви наравив съ королями, его собственные братья наравив съ иностранцами. Но, хотя и побъжденные па этотъ разъ, всъ тъ, которые участвовали въ новомъ противъ него союзъ, ждали только случая, чтобы подняться вторично.

Между тёмъ, нослё Вёнскаго мира, Наполеонъ увеличиль еще болье пространство и могущество имперіи. Швеція, которая испытала внутренюю революцію и король которой, Густавъ IV, былъ принужденъ отречься отъ престола, приняла континентальную систему. Бернадоттъ, принцъ Понте-Корво, былъ избранъ Генеральными Штатами наслёднымъ принцемъ Швеціи, и Карлъ XIII усыновилъ его. Блокада соблюдалась во всей Европъ; имперія, увеличенная римскими владъніями, Плирійскими провинціями, кантономъ Валлисомъ, Голландією, Ганзейскими городами, имъла сто тридцать департаментовъ и простиралась отъ Гамбурга и Данцига до Тріеста и Корфу. Наполеонъ, слёдовавшій до тёхъ поръ политикъ смѣлой, но непреклонной, уклонился съ своего нути, вступивъ во второй бракъ. Онъ развелся съ Жозефиной, чтобы дать наслёдника престолу, и женился 1-го апръля 1810 г. на Маріи

Луизъ, эрцъ-герцогинъ австрійской. Это была съ его стороны несомивнная ошибка. Онъ оставилъ свое положение и свою роль монарха - революціонера, обязаннаго своимъ возвышеніемъ только самому себъ, монарха, который дъйствовалъ въ Евроиъ противъ старинныхъ дворовъ, подобно тому, какъ республика-противъ прежнихъ правительствъ: онъ поставилъ себя въ фальшивое положеніе относительно Австріи, которую сл'єдовало или уничтожить послѣ побѣды при Ваграмѣ, или возстановить въ ея прежней силѣ послъ брака съ эрцъ-герцогинею. Прочные союзы имъютъ основаніемъ только д'яйствительные интересы, — а Наполеонъ не съумълъ отнять у вънскаго кабинета ни желанія, ни возможности вооружиться противъ Франціи. Второй бракъ Наполеона изм'єниль также характеръ его имперіи и еще болье отдалиль его отъ народныхъ интересовъ. Онъ заискивалъ у древнихъ родовъ, чтобы украсить ими свой дворъ и сдёлаль все, что только могъ, чтобы смінать въ одно цілое старое и новое дворянство, подобно тому, какъ онъ смъщивалъ династіи. Аустерлицъ положилъ начало мъщанской имперіи; послъ Ваграма была основана имперія дворянская. Рожденіе сына (20-го марта 1811), которому быль данъ титуль римскаго короля, укрѣпило, повидимому, могущество Наполеона, упрочивъ престолъ за его потомствомъ.

Испанская война продолжалась съ энергіей въ теченіе 1810 и 1811 г. Территорія полуострова была защищаема шагъ за шагомъ, нужно было брать города приступомъ. Сюще, Сультъ, Мортье, Ней, Себастіани, овладёли ивсколькими провинціями. Испанская юнта не могла удержаться въ Севильв и заперлась въ Кадиксв, который французская армія начала осаждать. Новая португальская экспедиція была менве счастлива. Массена, который предводительствоваль ею, принудиль спачала Веллингтона къ отступленію и взяль Опорто и Оливенцо: но англійскій генераль укрѣпился въ сильной позиціи при Торресъ-Ведрасв, откуда его не могъ вытв-

снить Массена. Французы очистили Португалію.

Пока продолжалась война на полуостровъ съ усиъхомъ, но не ръщительнымъ, на съверъ уже готовилась новая кампанія. Россія видъла приближеніе къ себъ имперіи Паполеона. Замкнутая въ своихъ собственныхъ предълахъ, она оставалась безъ вліянія и безъ пріобрътеній, страдая отъ блокады и не получая выгодъ отъ войны. (верхъ того. Петербургскій кабинетъ переносилъ съ нетериъніемъ первенство, котораго онъ самъ добивался и къ которому медленно, но безостановочно стремился со временъ Петра І-го. Съ конца 1810 г. онъ увеличилъ свое войско, возобновилъ торговыя сношенія съ Великобританіею и, казалось, былъ близокъ

къ разрыву. Весь 1811 г. прошелъ въ переговорахъ, которые не привели ни къ чему; съ объихъ сторонъ готовились къ войнъ. Пмператоръ, армін котораго были тогда при Кадиксѣ и который разсчитываль на содъйствіе запада и съвера противь Россіи, усердно приготовлялся къ предпріятію, которое должно было покорить единственную державу, еще неподчиненную ему и внести въ Москву его побъдоносныя знамена. Онъ добился помощи отъ Пруссіи и Австріи, которыя обязались трактатами 24-го февраля и 14-го марта 1812 г. снабдить его вспомогательными корпусами, одна — въ двадцать, другая — въ тридцать тысячъ человъкъ. Всъ силы Франціи, которыми только можно было располагать, были поставлены на ноги. Постановленіемъ сената національная гвардія была раздёлена на три призыва, для службы внутри государства: сто когортъ нерваго призыва (около 100,000 человъкъ) были назначены въдъйствительную военную службу. 9-го марта Наполеонъ выбхаль изъ Парижа для этой громадной экспедиціи: онъ провель съ своимъ дворомъ ижсколько мженцевъ въ Дрезденъ, гдж императоръ австрійскій, король прусскій и всй германскіе владітели преклонялись предъ его могуществомъ. 22-го іюня была объявлена

война съ Россіей.

Наполеонъ руководствовался въ этой кампанін тъми правилами, которыя до тъхъ поръ служили для него источникомъ усиъха. Онъ оканчиваль вст войны, которыя предпринималь, быстрымъ пораженіемъ непріятеля, занятіемъ его столицы и миромъ, раздроблявшимъ его территорію. Онъ нам'єревался унизить Россію созданіемъ Польскаго королевства, подобно тому, какъ обуздалъ Австрію, образовавъ королевства Баварское и Виртембергское послѣ Аустерлица, Пруссію -образовавъ королевства ('аксонское и Вестфальское, послъ Гены. Съ этою цълью онъ условился съ Вънскимъ кабинетомъ, по трактату 14-го марта, объ обмънъ Галицін на Иллирінскія провинцін. Возстановленіе королества Польскаго было объявлено на Варшавскомъ сеймъ, но не въ окончательной формъ. Намъреваясь по своей привычкъ, окончить все дъло одной кампаніей, Наполеонъ углубился въ центръ Россіи. Его армія простиралась до пятисоть тысячъ человікъ. 24-го іюня онъ перешелъ черезъ Иъманъ, овладълъ Вильною, Витебскомъ, разбиль русскихъ при Островкъ, Полоцкъ, Могилевъ, Смоленскъ, Москвъ-ръкъ, и 17-го сентября вступилъ въ Москву.

Русскій кабинетъ вид'яль средство обороны не только въ своихъ войскахъ, но и въ огромныхъ разстояніяхъ и въ климатъ Россін. По мъръ того, какъ его побъжденныя армін отступали передъ французами, онъ сожигали города, опустопали провинціи,

приготовляя такимъ образомъ большія пренятствія Наполеону, на случай пораженія или отступленія его. Согласно съ этой системой защиты, Москва была сожжена своимъ губернаторомъ Растоичинымъ, равно какъ и Смоленскъ, Дорогобужъ, Вязьма, Гжатскъ, Можайскъ и большое число другихъ городовъ и деревень. Императоръ могъ бы понять, что эта война не кончится такъ, какъ другія: но поб'єдивъ врага и овлад'євъ его столицей, онъ возъимълъ надежду на миръ, и она была искусно поддерживаема со стороны русскихъ. Приближалась зима-а между тъмъ Наполеонъ прожиль въ Москвъ около шести недъль. Онъ отложилъ дальнъйшее движение по случаю обманчивыхъ переговоровъ съ Россіею и ръшился отступить только 19-го октября. Это отступление было бъдственно и напесло первый ударъ существованию Имперіи. Нанолеонъ не могъ быть пораженъ рукою человъка, нотому что какой генералъ могъ восторжествовать надъ этимъ несравненнымъ полководцемъ? Какая армія могла побъдить французскую армію? Несчастье ожидало его въ крайнихъ предёлахъ Европы, въ преэбнахъ ледяныхъ, гдв должно было окончиться его побъдоносное господство. Онъ потерялъ въ концѣ этой кампаніи, не чрезъ пораженія, но отъ холода и голода, посреди русскихъ пустынь и снъговъ, свою старую армію и обаяніе своего счастья \*).

Отступление происходило съ нъкоторымъ порядкомъ до Березины, гдѣ оно сдѣлалось бѣгствомъ въ огромныхъ размѣрахъ. Послъ перехода черезъ эту ръку, Наполеонъ, который до сихъ поръ находился при армін, убхалъ отъ нея въ саняхъ и со всею возможною посившностью прибыль въ Парижъ, гдъ во время его отсутствія обнаружился заговоръ. Генералъ Малле вознам'єрился ниспровергнуть этого могущественнаго колосса. Его предпріятіе было очень дерзко; и такъ какъ оно основывалось на ложной въсти о смерти Паполеона, то для успъха его нужно было бы обмануть слишкомъ многихъ. Къ тому же имперія была еще кръпка въ основаніяхъ своихъ, и не заговоръ, а только медленное и всеобщее отступничество могло ее разрушить. Заговоръ не удался: Малле быль казненъ вмѣстѣ съ тѣми, которые къ нему присоединились. По своемъ возвращенін, императоръ нашель пацію удивленной бъдствіемъ столь непривычнымъ. Но государственныя сословія выказывали еще безграничное повиновеніе. Наполе-

Прим. 113д.

Не считаемъ нужнымъ подробно опровергать невёрность этого мивнія Минье, отъ котораго давно отступили даже французскіе писатели. Не холодъ и голодъ, не ледяния пустыни остановили въ Россіи побёдоносное шествіе Наполеона I, а патріотизмъ и единодушіе всёхъ сословій русскаго народа.

онъ пріжхаль въ Парижь 18-го декабря, объявиль рекрутскій наборь въ триста тысячь человжкь, побудиль къ всеобщимь пожертвованіямь, создаль въ короткое время, благодаря своей удивительной джятельности, новую армію и отправился въ походъ

13-го апръля 1813 г.

Но со времени отступленія изъ Москвы, для Наполеона начался новый рядъ событій. Въ 1812 г. начался упадокъ имперіи. Госнодство его было тягостно для всёхъ. Всё тё, съ согласія которыхъ онъ возвысился, были теперь противъ него. Духовенство въ тайнъ составляло заговоры, со времени его разрыва съ напою, котораго онъ поработилъ. Восемь государственныхъ тюремъ были оффиціально открыты для недовольныхъ этого оттыка. Масса народа казалась также утомленною завоеваніями, какъ прежде была утомлена борьбою партій. Она ждала отъ императора устройства частныхъ интересовъ, развитія торговли, уваженія къличностии вмъсто того была подавлена рекрутскими наборами, податями, блокадой, превотальными судами и косвенными налогами, неизбъжными нослъдствіями его завоевательной системы. Онъ имълъ теперь противниками не только небольшое количество лицъ, остававшихся върными политическимъ принципамъ революціи (опъ называлъ ихъ идеологами), но и всёхъ тёхъ, которые, не им'єя опредъленныхъ убъяденій, хотъли пользоваться матеріальными выгодами болъе развитой цивилизацін. Виъ Францін народы стонали подъ военнымъ игомъ, а униженныя династін желали подняться. Положеніе всей страны было крайне тягостное, и одна неудача должна была повести за собой всеобщее возстаніе. "Я торжествоваль", говорить самъ Паполеонъ о предшествовавшихъ кампаніяхъ, "среди постоянно возрождающихся опаспостей. Миъ постоянно нужно было столько же ловкости, сколько и силы... Еслибы я не побъдилъ при Аустерлицъ, то имълъ бы противъ себя всю Пруссію; еслибы я не восторжествоваль при Іенв, Австрія и Италія угрожали бы мив съ тылу; еслибы я не одержаль побъду при Ваграмъ, —а эта побъда не была ръшительная, — мнъ слъдовало онасаться, чтобы Россія меня не оставила, чтобы Пруссія не поднялась противъ меня; англичане уже стояли передъ Антверненомъ". \*) Таково было его положение, что чъмъ дальше онъ шелъ впередъ на своемъ поприщъ, тъмъ болже необходимы были для него рѣшительныя побѣды. Какъ только онъ быль пораженъ, короли, которыхъ онъ подчинилъ, короли, которыхъ онъ создалъ, союзники, которыхъ онъ возвысилъ, государства, которыя

<sup>\*)</sup> Mémorial de S.-Hélène, t. III, p. 221.

онъ присоединиль къ имперін, сенаторы, которые ему такъ много льстили и даже товарищи его но оружію, изм'єнили ему одни всліддь за другими. Поле сраженія, перенесенное въ Москву въ 1812 г., отодвинулось къ Дрездену въ 1813 г., въ окрестности Парижа—въ 1814 г.; такъ быстро совершился этотъ повороть счастія!

Бердинскій кабинеть первый подаль прим'єрь отступничества. 1-го марта 1813 г. онъ вступилъ въ союзъ съ Россіей и Англіей, н такимъ образомъ возникла шестая коалиція, къ которой вскоръ присоединилась Швеція. Союзники полагали, что императоръ окончательно пораженъ послъднимъ бъдствіемъ: но онъ открылъ камнанію новыми побъдами. Сраженіе при Люценъ, выигранное 2-го мая съ войскомъ, составленнымъ изъ рекрутъ, занятіе Дрездена, побъда при Бауценъ и перепесение войны на Эльбу, удивили коалицію. Австрія, съ 1810 г. державшая свои войска на мирномъ положеніи, вооружилась; она думала уже о новыхъ союзахъ и предложила свое посредничество между императоромъ и коалиціей. Ея посредничество было принято. Заключено было перемиріе въ Илессвицъ, 4-го іюня, и въ Прагъ собрался конгресъ, чтобы вести переговоры о миръ. Но усиъхъ ихъ былъ невозможенъ; Наполеонъ не хотъль согласиться на уменьшение своей власти, а Европа не хотбла остаться ему подчиненною. Союзныя державы, по соглашенію съ Австріею, требовали значительныхъ уступокъ, оставляя однако за Наполеономъ Голландію и ІІталію. Цереговоры прекратились безъ всякаго результата. Австрія вступила въ коалицію и война, которая одна могла разрѣшить этотъ великій споръ, началась снова.

Императоръ имълъ только двъсти восемьдесятъ тысячъ человъть противъ иятисотъ двадцати тысячъ; онъ хотълъ отбросить непріятеля за Эльбу и разстроить, по своему обыкновенію, эту новую коалицію скоростью и силою своихъ ударовъ. Побъда сперва была на его сторонъ. Онъ разбилъ при Дрезденъ соединившихся союзниковъ: но пораженія его полководневъ разстроили его планы. Макдональдъ былъ разбитъ въ Силезіи, Ней — при Берлинъ, Вандаммъ — при Кульмъ. Не будучи болье въ силахъ удержать непріятеля, готоваго окружить его со всъхъ сторонъ, Наполеонъ далъ ему еще одно большое сраженіе. Государи Рейнскаго союза выбрали этотъ моментъ, чтобы покинуть имперію. Во время ръшительнаго сраженія при Лейпцигъ, саксонцы и виртембергцы перешли къ непріятелю на самомъ полѣ сраженія. Эта измъна и численное превосходство союзниковъ, которые научились вести войну болье значительными массами и съ большимъ искусствомъ,

заставили Наполеона отступить, послѣ трехдневной битвы. Армія, въ большомъ разстройствѣ, направилась къ Рейну: баварцы, которые также измѣнили Наполеону, хотѣли преградить ей дорогу. Но она разбила ихъ при Ганау и возвратилась въ предѣлы имперіи 30-го октября 1813 г. Конецъ этой кампаній былъ столь же несчастенъ, какъ и конецъ предъидущей. Францій угрожала опасность въ ея собственныхъ предѣлахъ, какъ въ 1799 г.: но она не была болѣе одушевлена энтузіазмомъ свободы, и человѣкъ, который лишилъ ее правъ, нашелъ ее, въ этомъ великомъ кризисѣ, неспособною поддержать и защищать его.

Наполеонъ возвратился въ Парижъ 9-го ноября 1813 г. Онъ получилъ отъ сената разръшеніе на рекрутскій наборъ въ триста тысячь человъкъ и готовился съ большимъ жаромъ къ новой камнаніи. Онъ созвалъ законодательный корпусъ, чтобы присоединить его къ дълу общей защиты; онъ сообщилъ ему документы относительно переговоровъ въ Прагъ и просилъ у него новой и послъдней поддержки, чтобы со славою утвердить миръ, который былъ предметомъ всеобщихъ желаній для франціи. Но законодательный корнусъ, до сихъ поръ нъмой и послушный, выбралъ

этотъ моменть, чтобы воспротивиться Наполеону.

Онъ быль подавленъ всеобщимь утомленіемъ и испытывалъ безсознательно вліяніе роялистской партін, которая тайно д'яйствовала съ тёхъ поръ, какъ упадокъ имперін опять возбудилъ ея надежды. Коммиссія, составленная изъ Лене, Ренуара, Галлуа, Фложерга и Мэнъ-де-Бирана, представила докладъ, неблагопріятный для дъйствія правительственной системы и требовавшій прекращенія войны и возстановленія свободы. Это желаніе, вполн'я законное въ другое время, могло послужить тогда только къ облегченію непріятельскаго вторженія. Хотя союзники, казалось, готовы были заключить миръ подъ условіемъ очищенія Европы, но на самомъ дълъ они хотъли довести свою нобъду до конца. Наполеонъ, раздраженный оппозиціею законодательнаго корпуса, неудобною и неожиданною, внезанно распустилъ собраніе. Это начало сопротивленія возв'єстило внутреннее отступничество. Отъ Россіи оно распространилось на всю Германію, отъ Германіи готовилось теперь перейти въ Италію и Францію. Но все зависъло на этотъ разъ, какъ и прежде, отъ хода войны, которую не остановила и зима. Наполеонъ сосредоточилъ на этомъ всѣ свои надежды; онъ выбхалъ изъ Парижа 25-го января, для того чтобы начать безсмертную кампанію 1814 г.

Имперія была наводнена врагами со всѣхъ сторонъ. Австрійцы подвигались впередъ въ Италін: англичане, въ послѣдніе два года

сдълавниеся хозяевами всего пиренейскаго полуоствова, лерешли черезъ Бидассоа подъ предводительствомъ генерала Веллингтона и появились на Пиренеяхъ. Три арміи наступали на Францію съ востока и съвера. Главная союзная армія въ нятьсотъ нятьдесять тысячь человъкъ, подъ предводительствомъ Шварценберга, проникла во Францію черезъ Швейцарію; силезская армія, Блюхера, въ сто тридцать тысячъ человбкъ, вступила въ нее черезъ Франкфуртъ; съверная армія, въ сто тысячъ человъкъ, подъ предводигельствомъ Бернадотта, завладъла Голландіею и явилась въ Бельгін. Непріятели въ свою очередь не обращали вниманія на укрѣпленныя мъста, и, слъдуя примъру своего побъдителя, пошли на столицу. Когда Наполеонъ оставиль Парижъ, объ арміи — Шварценберга и Блюхера-готовы были соединиться въ Шампаньи. Лишенный поддержки въ народъ, который сохранялъ роль чисто наблюдательную, Наполеонъ останся одинъ противъ всего свъта, съ горстью старыхъ солдать и съ своимъ геніемъ, который не потеряль ни своей отваги, ни своей силы. Величественное эрклище представляль въ то время Наполеонъ, уже болже не притвенитель, не завоеватель, а защищавшій шагь за шагомъ, новыми побъдами, почву отечества, и вмъстъ съ нею свою имперію и свою славу.

Онъ двинулся въ Шампанью, противъ объихъ большихъ непріятельскихъ армій. Генералу Мезону поручено было аттаковать Бернадотта въ Бельгін, Ожеро-австрійцевъ въ Ліонъ, Сульту-англичань на южной границъ. Принцъ Евгеній долженъ быль защищать Италію. Хотя имперія и была занята въ центръ непріятельскими войсками, но своими зарейнскими гарнизонами она простиралась еще до внутренности Германіи. Наполеонъ нисколько не отчаявался отбросить эту толну враговъ за предёлы Францін, посредствомъ сильной военной реакціи, и снова перенести свои войска на иностранную территорію. Онъ искусно расположился между Блюхеромъ, который спускался по теченію Марны, и Шварценбергомъ, который шель по Сенъ; онъ переходиль отъ одной армін къ другой и разбиваль ихъ поочередно. Блюхеръ быль разбить при Шампоберъ, Монмиралъ, Шато-тьерри и Вошанъ; когда его армія была разсвяна, Наполеонъ возвратился къ Сенв, опрокинулъ австрійцевъ при Монтеро и гналъ ихъ предъ собою. Его соображенія были такъ глубоки, его д'явтельность такъ велика, его удары такъ върны, что, казалось, онъ въ состояніи достигнуть полнаго разстройства этихъ двухъ грозныхъ армій и уничтожить вміств съ ними всю коалицію.

Но если онъ былъ побъдителемъ вездъ, куда онъ являлся, не-

пріятель со своей стороны подвигался впередъ везді, гді его не было. Англичане вошли въ Бордо, гдъ одна партія объявила себя за фамилію Бурбоновъ; австрійцы приближались къ Ліону; непріятельская армія, которая д'єйствовала въ Бельгін, соединилась съ остатками армін Блюхера и снова показалась въ тылу Наполеона. Раздоръ вкрадывался въ его семейство: Мюратъ въ Италін посл'є доваль прим'є ру Бернадотта, присоединившись къ коалиціи. Высшіе военные чины имперіи еще служили императору. но уже вяло. Онъ находилъ усердіе и испытанную върность только въ своихъ второстепенныхъ гепералахъ и въ своихъ неутомимыхъ солдатахъ. Наполеонъ снова пошелъ на Блюхера, который ускользнуль отъ него три раза; на лъвомъ берегу Марны, при помощи внезапнаго мороза, высушившаго болото, куда зашли пруссаки и гдъ они должны были погибнуть; на Энъ, побъдой при (чассонъ, которая открыла союзникамъ проходъ въ ту минуту, когда имъ не оставалось никакого выхода; при Ланъ — вслъдствіе опибки герцога Рагузскаго, который быль застигнуть врасилохъ въ ночное время и этимъ помъщалъ ръшительному сраженю. Послъ столькихъ несчастій, разстраивавшихъ самые върные его планы, Наполеонъ, худо поддерживаемый своими генералами, со всъхъ сторонъ окруженный коалиціею, задумалъ смѣлый походъ на Сенъ-Дизье, чтобы закрыть непріятелю выходъ изъ франціи. Этоть отважный и геніальный походъ поколебаль было на мгновеніе союзинковъ, у которыхъ онъ отнималъ всякую возможность отступленія; но, возбуждаемые тайными поощреніями, они двинулись къ Парижу, не безпокоясь о томъ, что дълается у нихъ въ тылъ.

На равнинахъ кругомъ Парижа-единственной столицы на континентъ, которая еще не испытала непріятельскаго занятія, -- появились войска всей Европы. Столицу Франціи ожидало униженіе которому подверглись всв другія. Парижъ былъ предоставленъ самому себъ. Пмператрица, назначенная нъсколько мъсяцевъ тому назадъ регентшей, только что оставила его и отправилась въ Блуа. Наполеонъ быль далеко. Не было того отчаянія и той любви къ свободѣ, которыя одни только побуждаютъ народъ къ сопротивленію. Война велась не противъ націи, но противъ правительства, такъ какъ и императоръ сосредоточилъ всъ общественные интересы — въ самомъ себъ, всъ средства защиты — въ регулярномъ войскъ. Утомление было велико: только чувство гордости, вполиъ законной, дълало прискорбнымъ приближение непріятеля, только оно одно огорчало сердце француза при видъ родной земли, поинраемой войсками, надъ которыми Франція такъ долго торжествовала. Но это чувство не было достаточно сильно, чтобы под-

нять всю массу народа противъ непріятеля; а происки роялистской партін, во главъ которой стояль принцъ Беневентскій, призывали его въ столицу. Между темъ, 30-го марта, подъ стенами Парижа произошло сражение, и 31-го ворота его открылись для союзниковъ, которые и заняли его въ силу капитуляціи. Сенатъ довершилъ великое поражение императора, измънивъ своему бывшему властелину: имъ руководилъ Талейранъ, съ ибкоторыхъ поръ бывшій въ немилости у Наполеона. Этотъ необходимый участникъ всякаго правительственнаго переворота объявилъ себя противникомъ императора. Не принадлежа ни къ какой партіи, глубоко равнодушный къ политическимъ вопросамъ, онъ съ удивительною проницательностью предвидёль наденіе всякаго правительства, во время удалялся отъ него, - и когда решительная минута нораженія наступала, онъ номогаль этому пораженію своими средствами, своимъ вліяніемъ, своимъ именемъ и властью, которую онъ никогда не выпускаль изъ своихъ рукъ совершенно. Онъ быль за революцію во время учредительнаго собранія, за Директорію 18-го фрюктидора, за консульство 18-го брюмера, за имперію въ 1804 г.; въ 1814 г. онъ стоялъ за реставрацію королевской фамиліи. Онъ былъ какъ-бы великимъ оберъ-церемоніймейстеромъ власти, и, казалось, установляль и ниспровергаль различныя правительства. Сенатъ, подъ его вліяніемъ, назначиль временное правительство. объявилъ Наполеона низверинутымо со престола, престолонаслыдие въ его фамиліи уничтоженнымъ, французскій народъ и арміи освобожденными отг присяги на върность въ отношении къ Наполеону. Онъ объявилъ тираномъ того монарха, деспотизму котораго онъ самъ способствовалъ своею продолжительною лестью.

Между тъмъ Наполеонъ, побуждаемый своими приближенными помочь столщт, оставилъ свой походъ на С. Дизье и сталь во главъ иятидесяти тысячъ человъкъ, въ надеждъ помъщать занятію столицы. Но приблизившись къ ней 1-го апръля, онъ узналъ о капитуляціи, заключенной наканунт, и удалился въ фонтенбло гдт его извъстили объ измънт Сената и его низверженіи. Вст оставляли его въ минуту несчастья—и народъ, и Сенатъ, и генералы, и царедворцы; онъ ръшился отречься отъ престола въ пользу своего сына. Онъ послалъ герцога Виченцскаго, князя Московскаго и герцога Тарентскаго, какъ уполномоченныхъ къ сонознымъ государямъ; они должны были взять съ собою герцога Рагузскаго, который охранялъ Фонтенбло однимъ корпусомъ арміи.

Наполеонъ, съ своими пятьюдесятью тысячами человъкъ и своимъ твердымъ военнымъ положеніемъ, могъ еще заставить коалицію признать права своего сына. Но герцогъ Рагузскій уда-

лился съ своего поста, вступилъ въ переговоры съ непріятелемъ и оставиль фонтенбло открытымъ. Тогда Наполеонъ вынужденъ быль принять условія союзниковь: ихъ требованія возрастали вмістъ съ ихъ силой. Въ Прагъ они уступали ему Голландію и Италію; посл'є Лейнцига они оставляли, ему Имперію въ границахъ Альновъ и Рейна; послъ вторженія во Францію, они предлагали ему въ Шатильонъ только владънія бывшей монархіи до 1789 г.; позже они отказались отъ переговоровъ съ нимъ самимъ и соглашались вести переговоры только въ пользу его сына; теперь, положивъ уничтожить все, что осталось отъ революціи въ отношеніи къ Европъ-т. е., ея завоеванія и ея династію-они принудили Наполеона къ безусловному отречению. 11-го апрёля 1814 г. онъ отказался за себя и за своихъ потомковъ отъ престола Францін и Италін, и получилъ взамънъ своего обширнаго государства, границы котораго простирались еще недавно отъ Кадикса до Балтійскаго моря, маленькій островъ Эльбу. 20-го числа, послѣ трогательнаго прощанья съ своими старыми солдатами, опъ убхалъ

въ свое новое владиніе.

Таково было паденіе этого челов'яка, который одинъ наполнялъ свъть своею дъятельностью въ предолжение четырнадцатилътъ. Его организаторскій геній, его живая натура, его могучая воля, его любовь къ славъ и громадная сила, которою онъ располагалъ съ тъхъ поръ, какъ въ его рукахъ сосредоточилась революція,сдълали изъ него предпрінмчивъйшаго изъ полководцевъ и величайшаго изъ побъдителей. Все, что сдълало бы судьбу другого человъка необыкновенною, едва замътно въ его судьбъ. Вышедшій изъ неизв'єстности, сначала простой артиллерійскій офицеръ, потомъ возведенный на высшее мъсто въ государствъ и сдълавшійся главою величайшей изъ націй, онъ отважился задумать всемірную монархію и даже на одну минуту осуществиль ее. Достигнувъ имперін своими побъдами, онъ хотълъ подчинить Еврону силамъ Франціи, поставить Англію въ зависимость отъ Евроны: онъ употребилъ противъ Европы свою военную систему, противъ Англіп-континентальную блокаду. Этотъ иланъ удавался ему въ продолжение и всколькихъ лътъ: отъ Лиссабона до Москвы онъ подчинилъ народы и государей своему военному лозунгу и обширному секвестру англійскихъ товаровъ, предписанному имъ. Но поступая такимъ образомъ, онъ изм'єнилъ возстановительной роли, которую принялъ на себя 18-го брюмера. Обращая въ свою личную пользу полученное имъ могущество, посягая на свободу народа своими деспотическими учрежденіями, на независимость государствъ-войною, онъ возбудиль противъ себя и мивнія, и

интересы человъческаго рода. Онъ вызвалъ всеобщее негодованіе, онъ разжегъ міровую вражду, -и нація отступилась отъ него. Онъ долго быль побъдителемь, водружаль свои знамена во всъхъ столицахъ, непрерывно увеличивалъ свое могущество въ продолженіе десяти літь и каждымь сраженіемь выигрываль царство; но одна неудача соединила всъхъ противъ него, -- и овъ налъ. Не смотря на бъдственные результаты его системы, Наполеонъ далъ однако благотворный толчекъ континенту; его арміи несли за собою обычан, иден и болже развитую цивилизацію Францін. Европейскія общества были сдвинуты съ ихъ древняго основанія. Народы сблизились между собою, вследствіе безпрестанныхъ взаимныхъ сношеній; мосты, перекинутые черезъ пограничныя ріки, большія дороги, проложенныя черезъ Альпы, Апеннины, Пиренеи, установили болъе тъсную связь между отдъльными территоріями. Для матеріальнаго благосостоянія государствъ Наполеонъ сдёлаль такъ же много, какъ революція—для умовъ. Блокада дополнила силу побъды; она усовершенствовала континентальную промышленность, чтобы пополнить недостатокъ англійскихъ продуктовъ; она зам'внила колоніальные товары мануфактурными произведеніями. Такимъ образомъ, Наполеонъ, волнуя народы, способствовалъ ихъ цивилизаціи. Онъ былъ контръ-революціонеромъ, по своему деспотизму въ отношеніи къ Франціи; но его завоевательный геній сділаль его нововводителемь въ Европі, въ которой нісколько народовъ, усыпленныхъ до его прихода, будутъ жить жизнью имъ возбужденною. И въ этомъдълъ Наполеонъ повиновался только своей натуръ. Онъ былъ возвышенъ войною, и война была его наклонностью, его удовольствіемъ, господство-его цёлью: ему нужно было владычествовать надъ всёмъ міромъ—и обстоятельства дали ему это владычество, чтобы наполнить имъ его жизнь. Наполеонъ установилъ во Францін,-подобно тому, какъ Кромвель сделаль это однажды для Англіи, — правленіе войска, образованіе котораго неизбъжно, когда революція встрічаеть сопротивленіе: характерь ея изміняется при этомъ мало по малу, - сначала гражданская, она становится военной. Въ Великобританіи, гдъ междоусобная война не была усложнена внѣшнею войною, вслѣдствіе географическаго положенія страны, отділявшаго ее отъ другихъ государствъ, —армія перешла съ поля битвы къ правленію, какъ только были побіждены враги реформы. Вмѣшательство ся началось такъ рано потому, что Кромвель, ея предводитель, засталь еще партін во всей прости ихъ страстей, во всемъ фанатизмъ ихъ върованія, и направиль единственно противъ нихъ свою военную администрацію. Французская революція, совершаясь на континентъ, должна была

сражаться не только съ внутренними врагами, но и съ внѣшними, и въ то время, когда армія отражала Европу, партін спорили о господствъ въ законодательныхъ собраніяхъ. Военное вибшательство во внутреннія д'єла страны началось позже, ч'ємъ въ Англіи; Наполеонъ нашелъ партіи утомленными, в'їрованія—почти покинутыми. Онъ легко подчинилъ себъ Францію и могъ направить всь усилія своего военнаго правительства противъ Европы.

Эта разница въ обстановкъ имъла значительное вліяніе па образъ дъйствій и на характеръ обоихъ необыкновенныхъ людей. Наполеонъ, располагавшій огромной силой и пеоспариваемымъ могуществомъ, предался безпечно своимъ общирнымъ замысламъ и роли завоевателя, тогда какъ Кромвель, лишенный одобренія, къ которому приводитъ усталость, безпрестанно подвергавшійся нападенію партій, долженъ быль уничтожать однихъ посредствомъ другихъ и дъйствовать до самаго конца какъ военный диктаторъ партій. Первый употребиль свой геній на предпріятія, второй на сопротивленіе; первый имълъ искренность и ръшимость силы, второй — хитрость и лицемъріе сдерживаемаго честолюбія. Господство обоихъ не могло быть прочно. Всякая диктатура имбетъ временный характеръ. Это и должно было, рано или поздно, привести къ паденію Кромвеля (еслибы онъ прожиль ивсколько дольше) — вследствіе внутреннихъ заговоровъ, къ наденію Наполеона — вследствіе возстанія Европы. Такова судьба всякой власти, порожденной свободою, но не опирающейся на нее.

Въ 1814 году Имперія была разрушена; партін революціи не существовали уже съ 18-го брюмера; всъ правительства этого періода пали одно за другимъ. ('енатъ снова призвалъ на престоль древнюю королевскую фамилію. Мало нопулярный, вслёдствіе своего прошлаго рабол'єнства, онъ окончательно погубилъ себя въ общественномъ мнжнін, обнародовавъ конституцію довольно либеральную, но ставившую на одну доску пенсіи сенаторовъ и гарантін народовъ. Графъ д'Артуа, первый оставившій Францію, первый же и возвратился, въ качествъ королевскаго намъстника. Онъ подписалъ, 23-го апръля, Парижский договоръ, ограничивній территорію Францін предълами 1-го января 1792 года. Въ силу этого договора Бельгія, бавойя, Ницца, Женева перестали принадлежать Франціи, потерявшей сверхъ того огромное количество военныхъ запасовъ. Людовикъ XVIII высадился на берегъ въ Кале 24-го апръля и торжественно вступилъ въ Парижъ 3-го мая 1814 года, издавъ 2-го числа Сентъ-Уанскую декларацію, которая утверждала принципы представительнаго правленія, и за которой 2-го іюня посл'ядовало обнародованіе хартін.

Въ это время начинается новый рядъ событій. 1814-й годъ былъ границей великаго движенія, происходившаго въ продолженіе двадцати няти предшествующихъ лѣтъ. Революція имѣла политическій характеръ, потому что была направлена противъ абсолютной власти двора и противъ сословныхъ привилегій, и характеръ военный-потому что Европа напала на нее. Реакція, обнаружившаяся тогда, была направлена сначала только противъ Имперіи: она вызвала въ Европъ коалицію, и ввела во Франціи представительное правленіе: таковъ долженъ быль быть ея первый періодъ. Нъсколько позже она породила въ Европъ Священный Союзь, во Францін-управленіе одной партін противъ хартін. Это движение должно имъть свой опредъленный ходъ и свое окончаніе. Прочное правительство во Франціи возможно отнын'я только подъ условіемъ удовлетворенія объихъ потребностей, во имя которыхъ была предпринята революція. Въ правительственной системъ необходима дъйствительная политическая свобода, въ обществъ-матеріальное благосостояніе, порождаемое прогрессивнымъ развитіемъ цивилизаціи.



# ПРИЛОЖЕНІЕ.

изъ

"Революціи" Эдгара Кине.



### ЗАГОВОРЪ МИРАБО.—ПРОДАЛЪ ЛИ ОНЪ РЕВОЛЮЦІЮ?

(7-АЯ ГЛАВА VI-ОЙ КНИГИ).

Всѣ инструкціи, полученныя депутатами генеральныхъ штатовъ отъ своихъ избирателей и принесенныя ими въ Учредительное Собраніе, могутъ быть резюмированы слѣдующимъ образомъ: примирить новую свободу съ католицизмомъ и старой монархіей. Такова была задача, которую ставила себѣ Франція 1789 года. Но неужели инкто не разсмотрить предваривила себѣ Франція 1789 года. Но неужели инкто не разсмотрить предвари-

тельно: возможно ли разрѣшить такую загадку?

Напротивъ, всѣ находять, что она разрѣшается легко, всѣ смотрятъ на нее какъ на игрушку. Со всѣхъ концовъ ндуть они, поднявъ голову, и несутъ сфинксу свою разгадку. А если задача, въ томъ видѣ, въ какомъ принимаетъ ее цѣлое поколѣніе, не имѣетъ возможнаго разрѣшенія, если благородные умы, трудившіеся надъ ней, работали напрасно? Какое разочарованіе, какой источникъ взаимныхъ обвиненій! Вѣдь встрѣчая затрудненіе тамъ, гдѣ онъ надѣялся найти выходъ, каждый обвиняеть другихъ въ томъ, въ чемъ виновата только сущность вещей.

Желаете ли вы видѣть, въ чемъ состояла вторая половина задачи, то есть, примиреніе старой династіи и свободы? Посмотримъ, какъ разрѣшали этотъ вопросъ величайшіе люди того времени, люди съ умомъ наиболѣе прямымъ, наиболѣе глубокимъ—Мирабо, напримѣръ. Мирабо истощается, сгараетъ весь, безчестить себя въ поискахъ за этимъ примиреніемъ. Онъ оставляетъ на жертвѣ всесожженія репутацію свою. Когда такой человѣкъ разрѣшаетъ подобную задачу подлостью, смѣло говорите, что разрѣшеніе ея было невоз-

можно.
Обнародованіе *Тайных замыток* (Notes secrètes)\*) Мирабо обнаружило въ немъ такую глубину, какой никто не подозр'яваль. Мы видимъ челов'яка, такъ же низко падающимъ въ бездну обмана и лжи, какъ высоко

<sup>\*)</sup> Correspondance entre le comte de Mirabeau et le comte de La Mark, 1851.

онъ виталъ прежде въ области славы и правды. Всѣ знали, что Мирабо продался; но не знали, какую смѣлость, какую дерзкую отвату, какой геній хранилъ онъ въ этомъ мракѣ.

Декретъ, запрещавшій депутатамъ вступать въ министерство, состоядся 7 ноября 1789 года. Мирабо, не безъ основанія, считалъ его косвеннымъ нападеніемъ на себя, и тогда же рѣшился погубить Собраніе, которое давало ему славу и силу, и отказывало въ номинальной власти. Его свиданіе съ королевой, въ садахъ Сенъ-Клу, З іюля 1790 г., окончательно подкупило бы его, еслибы это и не было сдѣлано тайнымъ, корыстнымъ договоромъ его съ дворомъ. Уплата долговъ, шесть тысячъ франковъ помѣсячно, мплліонъ франковъ если имъ будутъ довольны, послѣ закрытія сессін, вотъ за что продаваль себя тогда прекраснѣйшій геній на землѣ!

Онъ вступаеть въ проектъ возстановленія королевской власти, какъ въ флорентинскій заговоръ. Это глава достойная того, чтобъ служить продолженіемъ главѣ о заговорѣ въ Il Principe Макіавеля. Онъ хочетъ образовать тайное королевское общество, нити котораго будутъ въ рукахъ у него одного съ Монмореномъ; онъ разсчитываетъ завлечь въ это общество Казалеса, аббата Монтескью, вмѣстѣ съ Барнавомъ, Шапелье, Турэ, но такъ, что никто изъ нихъ не узнаетъ цѣли, достиженію которой они будутъ содѣйствовать. Онъ одинъ по собственной своей волѣ будетъ ворочать этой машиной.

Столько хитрости, изворотовъ, такое знакомство съ низкими сторонами человъческой природы, столько молніеноснаго блеску во мракъ ночи, такое совершенное познаніе зла, такое заматерълое искусство растлънія,—воть чего по всей въроятности никто не подозръваль въ такой степени въ Мирабо, этомъ орлъ, превратившемся въ змѣю, но въ змѣю, сохранившую орлиныя крылья. Умъ Мирабо достигаетъ такимъ образомъ чудовищныхъ размѣровъ.

Если правда, что большая часть людей уважають въ исторіи только силу и только силь поклоняются, то это открытіе ни на волось не умалить ихъ высокаго мньнія о Мирабо, потому что онь явится имъ теперь существомъ превосходящимъ всевозможные размѣры.

Первый апостоль революціи есть въ то же время ея Іуда; безчестіе его такъ же громадно, какъ громадна его слава. Этого достаточно, чтобы не уменьшить ихъ поклоненія ему.

Подъ маскою торжествующихъ идей XVIII вѣка, подъ задушевными формами Эмиля, подъ откровенностью ученика Савойскаго викарія во одномъ и томъ же человѣкѣ темныя стороны и Макіавеля. Связанъ ли быль Мирабо—потомокъ флорентинскихъ Рикетти—таниственною связью съ преданіями великаго флорентинца, или же природа хотѣла создать при самомъ преддверіи французской революціи

<sup>\*)</sup> Эмиль и Сасойскій викарій—дъйствующія лица въ романь Руссо.

умъ одинаково располагающій добромъ и зломъ, истиною и ложью, свътомъ и мракомъ.

Заговоривъ о Макіавелъ, я не думаю выставлять Мирабо подражателемъ его, -- нътъ, онъ его соперникъ; онъ тотчасъ же самъ пускаеть въ об-

ращение новые уроки, и преподаетъ ихъ другимъ:

"Спастись можно только посредствомъ такого плана, который соединяеть въ себъ соображенія государственнаго человъка и происки интригь, мужество великихъ гражданъ и дерзость злодеввъ... Намъ нужно нечто вроде политической аптеки, хозяинъ которой, одинаково снабженный и простыми цълительными средствами, и ядовитыми растеніями, взвъшиваеть свои составы

подъ руководствомъ своего генія и при сліпомъ довіврін больнаго."

При выступленіи изъ среднихъ в ковъ въ новую эпоху, искусство, преподаваемое Макіавелемъ, состоить въ особенности въ томъ, чтобъ запутывать, обманывать отдёльныя личности, --- и онъ широко пользуется насильственными мърами, къ которымъ привыкло его время. Къ этому искусству, Мирабо прибавляеть искусство обманывать массы, народъ, Собраніе. Онъ не сов'туеть прибъгать ни къ яду, ни къ желъзу, но совътуетъ употреблять въ дъло въро-

ломство, постоянную ложь, циническій обманъ.

Хотите ли примъра? Мирабо составляетъ для двора иланъ двухъ ловушекъ, въ которыя объщаетъ завлечь Собраніе и Францію. Первое изъ этихъ средствъ-общирная мастерская полиціи или шпіонства, которою онъ покроеть все государство. Этимъ путемъ можно будеть узнавать во всякомъ мъстъ, въ самыхъ отдаленныхъ провинціяхъ, вождей, которыхъ надо закупить въ свою пользу всеми возможными средствами. Тайные агенты, которымъ онъ даетъ названіе "путешественниковъ", отправятся изъ центра къ точкамъ окружности, и стануть все доводить до крайности, вносить смуту въ государство, приготовлять междоусобную войну, возбуждать омерэтые и ненависть къ Парижу, увеличивать анархію, —и такимь образомь приготовять кризись.

Второе средство-мастерская продажной прессы со всёми наружными признаками независимости. Надо будеть пріобръсти очень большое число писателей, не оставивъ внѣ этой сѣти "ни одного первостепеннаго таланта". Въ данную минуту общественное мнѣніе будетъ залито волною купленныхъ ръчей. Вездъ раздастся одинъ и тотъ же лозунгъ и повторится многочисленными голосами, которые будуть считаться свободными; и это обязательное согласіе, тайно настроенное на извѣстную тему, вскорѣ обезсилить людей и

партін, предоставленныя одной своей искренности.

Можно сказать, что Мирабо сразу достигь въ искусствъ растленія прессы такого совершенства, котораго никто не превзойдеть. Онъ упустилъ изъ виду только одно: онъ не подумаль объ организаціи заговора молчанія противъ людей, мижній и репутацій, которыя онъ хотёль задушить. Но вы извините ему это, если припомните, что Франція была въ то время наполнена такимъ шумомъ, при которомъ безумно было бы полагать, будто молчаніе можеть задушить чью нибудь совъсть, какую нибудь истину. Для всего остального онъ начерталь правила, во всемъ остальномъ онъ остается мастеромъ и изобрътателемъ. У него только о томъ, ръчь, чтобы лишить вліянія Учредительное Собраніе, поставить его въ безвыходное положеніе.—"Я укажу, говорить онъ, нъсколько средствъ, какъ ставить ему ловушки",—и развиваетъ на этотъ счетъ цълую систему, которая состоитъ большею частію въ томъ, чтобы подстрекать людей на крайности, насилія, чтобъ внушить народу отвращеніе къ новымъ правамъ и снова бросить его къ ногамъ короля.

По Макіавелю власть государя должна основываться на молчаніи, у Мирабо—на словѣ. Дѣло въ томъ, чтобы посредствомъ слова совратить съ настоящаго пути разумъ, волною краснорѣчія ослѣпить общественное мнѣніе. Не упустивъ изъ виду ничего, Мирабо набрасываеть въ этомъ планѣ правила, которыя впослѣдствіи слѣлались законами для всѣхъ реакцій. Эти правила превосходны для предположенной имъ цѣли и основаны на глубокомъ знаніи человѣческой природы вообще; они открываютъ путь, на который вступили преемники Мирабо. Какъ система, они имѣютъ неоспоримое достоинство; но имъ не достаетъ существеннаго качества—гармоніи съ эпохой, для которой они были предложены.

Правила Макіавеля были отголоскомъ XVI вѣка въ Италіи, и потому-то они такъ легко были осуществлены. Правила Мирабо не согласовались съ XVIII вѣкомъ: никто еще не могъ понять ихъ. Этотъ блестящій, гуманный, откровенный, даже наивный вѣкъ не способенъ былъ на хладнокровіе, на унизительное притворство, на разсчитанный развратъ, которыхъ требовалъ

отъ него Мирабо.

Можно ли было превратить Людовика XVI въ того злодъя, котораго требовала система трибуна королевской власти? Можно ли было подчинить королеву этому двоедушію, этой холодной лжи, которыя такъ нужны были ему? Это было время, когда заговорили даже стѣны, когда люди менѣе всего умѣли скрывать свои чувства: еще слишкомъ много было упованій, слишкомъ много страсти въ сердцахъ, чтобы смыкать уста постоянною ложью.

Да и сверхъ того, какимъ образомъ осуществить всеобщее притворство среди начавшейся уже борьбы сословій? Возможна ли была такая игра, когда эмиграція подавала уже сигналъ къ войнѣ? Мирабо никого не вовлекъ въ свою теорію обмана. Онъ предлагалъ партіямъ еще юнымъ, еще ни въ чемъ не отчаявшимся, систему, годную для поколѣній опытныхъ. Онъ остался одинокимъ. По степени испорченности онъ былъ впереди своего вѣка больше чѣмъ на шестьдесять лѣтъ.

Во всякомъ случав достоинство его идей доказывается твмъ, что виоследстви онв пріобреди господство. Онв сделались словно закономъ или геніемъ-хранителемъ всякой контръ-революціп; и я не думаю, чтобъ можно было назвать какого-нибудь государя, которому бы онв не пригодились. Подобно Макіавелю, который въ конце среднихъ в вковъ начертилъ путь государямъ,

желавшимъ насильственно властвовать надъ народомъ, вовсе не звавшимъ ихъ къ себѣ, Мирабо указалъ дорогу всѣмъ государямъ, которые будучи угрожаемы народной революціей, освобождались отъ народныхъ узъ, и, ножертвовавъ наружными признаками прежней власти, возвращали себѣ все остальное. Все это мы видѣли въ наши дни въ Австріи, въ Пруссіи, въ Германіи, въ Испаніи, гдѣ государи, полунизверженные, сохранившіе только тѣнь прошлаго, могли, слѣдуя совѣтамъ Мирабо, снова возвратить себѣ почти всю прежнюю власть, такъ что можно спросить себя не о томъ, насколько они ее умень-

шили, а пожалуй о томъ, не увеличили ли они ее.

Вст государи, сообразовавшіеся съ теоріей Мирабо, находятся въ настоящее время въ безопасности, и безъ большого труда обуздали народъ; поступавшіе иначе—пали. Изъ этого слъдуеть, что идеямъ Мирабо, предложеннымъ Людовику XVI, не доставало не силы генія, а просто сообразности съ временемъ. Если Учредительное Собраніе и Франція не пали подъ ударами этихъ военныхъ механизмовъ, полицейской мастерской и мастерской прессы, то причину этого слъдуетъ искать въ характеръ эпохи, и приходится повторить съ сотрудникомъ Мирабо, г. де-Ламаркомъ: "Система кажется начертанной для другого времени и для другихъ людей". Въ самомъ дълъ, преждевременныя для XVIII въка, идеи эти нашли примъненіе въ наше время; наши утомленные умы, наши усталыя, ослабленныя души доставили системъ растлънный матеріалъ, въ которомъ отказали ей наши отцы.

Если Мирабо ошибался относительно государей и дворянства своего времени, требуя отъ нихъ двоедушія, то еще болѣе ошибался онъ на счетъ массы. Онъ приписывалъ тогдашнему поколѣнію инстинкты торгаша, которые должны были развиться только въ потоиствѣ. Не къ людямъ 1789 и 1790 годовъ можно было примѣнить эти слова: "Народъ станетъ судить о революціи только по тому, больше или меньше возьмутъ денегъ изъ его кармана, покойнѣе ли будетъ жить ему, будетъ ли у него больше работы, лучше ли станетъ оплачиваться трудъ?" Проницательный взглядъ Мирабо предупреждалъ будущее. Онъ обманывался собственнымъ своимъ предвидѣніемъ, какъ это часто случается съ величайшими геніями. Онъ считалъ уже наступившими тѣ дни, которые прозрѣвалъ въ будущемъ. Въ простосердечномъ народѣ 1789 года онъ угадывалъ народъ, преждевременно состарѣвшійся, и вопреки людямъ

обыкновеннымъ, судилъ о современникахъ по потомкамъ.

Прежде чёмь осуществилась большая часть пророчества Мирабо, сколько опытовъ пришлось испытать! сколько пламенныхъ дней и годовъ должны были пройти! Ирежде чёмъ человёкъ весь посвятилъ себя разсчету, сколько надеждъ надо было растратить! Въ то время еще бодрствовала общественная совёсть. Она стерегла, она проникала подъ маски; она видёла, она доносила на Мирабо сквозь стёны; и та единственная сила, которой онъ не зналъ, которой никогда не довёрялся, накрыла его въ туминуту, когда онъ разставлялъ свои сёти.

И вовсе не хочу сказать, что Мирабо своей подземной работой измѣниль безвозвратно дѣлу свободы. Напротивь, все, кажется, доказываетъ, что онъ надѣялся спасти съ помощью коварства не только королевскую власть, но и революцію; и только туть умъ его, кажется, уступаетъ уму Макіавеля. На языкѣ Макіавеля, свобода и развращеніе—два термина другъ друга исключающіе. Неиспорченный закаль его желѣзнаго ума даваль ему возможность явно видѣть, что, развращая, невозможно освободить народъ, и онъ отвергнуль эту систему не какъ безиравственную, а какъ ложную. Въ силу какой же иллюзін, вслѣдствіе какого паденія вообразиль Мирабо, что порча народной нравственности могла проложить дорогу къ освобожденію народа? Обманъ, растлѣніе, разврать—вотъ, по его мнѣнію, единственно возможный планъ, и этотъ планъ должень привести къ свободѣ!

Какъ могъ вообразить себъ такой сильный геній, что, положивъ безнравственность и ложь въ основу революціи, можно вызвать возрожденіе народа? До сихъ поръ, Мирабо сохраняль полное равновѣсіе своихъ способностей, но тутъ мы видимъ великій умъ обезкрыленный, потерявшій путеводную нить, лишенный всякой совъсти, всякой прямоты, всякаго чистосердечія, и падающій въ бездну. Какое крушеніе! А если это крушеніе было вмѣстѣ съ

твиъ крушеніемъ и для народа?

Макіавель сохраниль среди безнравственности XVI вѣка ясность ума, при помощи которой все поправимо; онъ зналъ, что есть двѣ дороги: развращеніе, ведущее къ рабству, и возрожденіе, ведущее къ свободѣ. Никогда не смѣниваль онъ этихъ двухъ путей; шелъ ни онъ по той или другой дорогѣ, онъ всегда зналъ, куда идетъ. Мирабо перепуталь эти дороги, внесъ хаосъ туда, куда Макіавель внесъ свѣтъ. Еслибы Мирабо своей системой развращенія, возведенной имъ въ кодексъ, хотѣлъ двигать міръ къ рабству, умъ его поступалъ бы логически, разумъ его оставался бы невредимъ и цѣлъ. Но, склоняя націю къ рабству, онъ думалъ спасти свободу—и въ этомъ-то мы и видимъ паденіе разума.

Что было превосходно въ сочинении Макіавеля, то не имѣетъ смысла, какъ скоро прилагается къ народу. Одной и той же системой отнимать и да-

вать свободу-значить разрушать самую сущность вещей.

Такимъ людямъ, какъ Мирабо, всего трудите прощать подобныя ошибки. Злоупотребляя своими силами, они лишаютъ человтчество части его справедливой гордости, не говоря уже о томъ, что паденіе ихъ дълается скоро предметомъ подражанія для многихъ.

Одно обстоятельство, впрочемь, объясняеть, почему умъ Мирабо оказался въ этомъ случав ниже ума Макіавеля; обстоятельство это—ввчно возрождающійся предразсудокъ французовъ, что разъ пріобрътенная свобода не можеть быть потеряна. Следующими словами Мирабо говорить за французовъ всёхъ временъ: "деспотизмъ навъки окончился для французовъ; революція можетъ рушиться, конституція можетъ быть ниспровергнута, государство рас-

терзано анархією на части, по никогда уже мы не пойдемъ всиять къ деспотизму". При такомъ убъжденіи, всякое оружіе годно; можно цълыми волнами черпать доктрины изъ Макіавеля и не бояться придти къ тому результату, для котораго онъ написаны. Опыть показаль, что крайняя нравственная порча Мирабо соприкасается туть съ какой-то искренностью. Нельзя не удивляться, встречая подъ этою массою лукавства и обмановъ какъ бы неспособность върпть въ возможность паденій, которыя будущее держало въ запасъ.

Предположимъ, что планъ Мирабо удался бы совершенно; что голоса избирателей куплены по дешевой цънъ или простыми объщаніями; что другіе увлечены честолюбіемъ, или болье существеннымъ интересомъ; что, развративъ людей, удалось бы развратить и книги, примъшивая въ нихъ въ достаточномъ количествъ патріотизмъ; что д'ятельность собраній была бы парализована, народъ запутанъ въ стти темной интриги или искуснаю притворства, нація отравлена этими ядовитыми растеніями, секреть которыхъ Мирабо сохраняль за собою. Я вижу, что изъ всего этого вышла бы нація изувъченная, изношенная, опозоренная, продажная, пменно такая нація, какая требовалась Макіавелю для порабощенія ея; но я не вижу въ этой полоумной толив, вышедшей изъ пространства, наполненнаго ядами, никакой нравственной точки опоры для благоразумной и умъренной монархіи, основать которую желаль Мирабо. Очевидно, воздвигаемая имъ система обманываеть его самого. Послъ употребленія его тонкихъ ядовъ, умъренной монархіи не доставало бы одного-народа. Остался бы только трупъ. негодный даже для рабства.

Вся нація следила за этими подземными махинаціями Мирабо; всякій видълъ его работу въ жилищъ Локусты, и только онъ одинъ этого не зналъ. Какъ могъ онъ забыть, что все, происходящее въ глубинъ такого сильнаго ума, узнается и открывается? Самое величе этихъ умовъ не даетъ имъ возможности скрыться даже подъ землею. Эхо повторяеть ихъ ръчи даже и тогда, когда не произносили они ихъ. У великаго человъка нътъ тайны, которая бы

тотчасъ же не сделалась тайною вселенной.

Махинаціи Мирабо им'єли два последствія, выказавшіяся въ дальнейшемъ ходъ революціи. Его примъръ сперва возбудилъ, потомъ узаконилъ подозръніе. Каждый могъ думать, что онъ обмануть. При этомъ открытів, нація въ одну минуту постаръла на нъсколько лътъ.

Кто же будеть сохранять върность, если тоть, кому нація платила такимъ восторгомъ, продался въ первые же часы? Кому же довъряться послъ

этого? Не кроется ли всюду измѣнникъ? Вотъ первый результать.

Второй результать—исканіе неподкупнаго человіка. Гді тоть правдивый человъкъ, котораго не закупить всъмъ золотомъ міра? Существуеть ли онъ гдъ-нибудь? Пусть только покажется онь съ чистымъ сердцемъ и чистыми руками: всв люди съ совъстью наивною пойдуть къ нему на встръчу, заранъе отдадутся ему. Почувствуется такая нужда въ неподкупности, что ради нея люди готовы будутъ всѣмъ пожертвовать. Продавшійся Мирабо вызваль появленіе неподкупнаю Робеспьера.

#### МИРАБО и РОБЕСПЬЕРЪ.

(Глава 8-ая той же книги).

Гдѣ же искать настоящей мысли Мирабо, между публичной мыслью его и его мыслію тайной и продажной? Гдѣ истинный Мирабо? Вотъ въ чемъ великая нравственная загадка.

Какъ могъ одинъ и тотъ же человѣкъ жить, не говорю два года, а одинъ день съ двумя столь противоположными системами? Какъ могъ онъ носить въ себѣ этихъ двухъ людей, которые другъ друга взанмно уничтожали, и повсюду показывать это, всѣми повелѣвавшее, бронзовое чело? Онъ предсѣдательствуетъ въ клубѣ якобинцевъ, въ теченіе цѣлыхъ часовъ выносить ихъ взгляды и не боится, что сорвутъ съ него маску. Онъ отнимаетъ слово у Робеспьера, который обнаруживалъ уже по крайней мѣрѣ свою ненависть. Публично онъ вооружаетъ революцію противъ государя, втайнѣ,—государя вооружаетъ противъ революціи. Гдѣ была его мысль, его убѣжденіе, е́го симпатіи? Изъ этихъ двухъ Мирабо который же былъ настоящій?

Напрасно было бы искать Мирабо въ его митніяхъ прямо противоположныхь, которыя уничтожають другь друга, которыя одинаково сильны, хоть и являются въ разнообразныхъ формахъ: то пространныя, блестящія, пылкія, властительныя, когда онъ обращается къ народу при свтт дня; то краткія, сжатыя, точныя, когда онъ шепчеть на ухо государю въ своихъ продажныхъ замтикахъ, тайно ото встхъ. Какъ могъ онъ носить эту тайну, никогда не тяготясь ею? Неужели эти оба образа дтйствій уничтожали другь друга и Мирабо носиль въ себт совершенный скептицизмъ, настоящее ничто? Неужели вся сумма его идей, его намтреній граничила съ нулемъ?

Нѣтъ, такой человѣкъ не могъ быть чистѣйшимъ ничто; и вопросы, возбуждаемые его дѣятельностью, останутся безъ отвѣта, если не предположить, что въ изгибахъ этой глубокой и развращенной души, родственной Макіавелю, таился третій Мирабо, который, желая примирить двухъ первыхъ, никому не проговаривался о самыхъ затаенныхъ своихъ замыслахъ, ни народу, ни государю, берегъ ихъ при себѣ и унесъ свою тайну въ могилу. Этотъ Мирабо, еслибы онъ заглянулъ въ самые сокровенные изгибы души своей, признался бы себѣ самому, что онъ хотѣлъ обуздать революцію королемъ, короля—революціей, быть въ одно и тоже время трибуномъ и министромъ, спасти народъ и государя, играя ими обоими: преступное мечтаніе,

последнее убъжище, куда удалился этоть неподражаемый геній, воображая, что онъ успъль примириться самъ съ собою. Изъ глубины такой-то пропасти этоть двулицый сфинксь, заключившись въ своей совъсти, презираль подозрънія современниковъ и судъ потомства.

Мирабо не могъ уничтожить громадныя заслуги, принесенныя имъ революцін; его подземная работа не убьеть его публичнаго діла: онъ изміниль

только самому себъ.

При жизни своей онъ былъ регуляторомъ и разумомъ собранія. Его могучая голова была противовъсомъ толпъ. Послъ него правительство ускользнуло изъ рукъ собранія и перешло на публичную площадь. Никто уже не осмъливался обуздывать бури. Рядомь съ этимъ громоноснымъ геніемъ Мирабо, стонть человѣкъ, котораго едва замѣтишь—такъ мало онъ производить шума: это Робеспьеръ. Но каждый день онъ делаетъ шагъ впередъ, и всегда въ одномъ и томъ же направленіи. По мірть того, какъ отпадаль одинь камень изъ стараго зданія, онъ потрясаетъ другой; когда и этотъ уступаеть въ свою очередь. онъ спускается еще ниже, и такъ далъе до самыхъ первыхъ основаній зданія. Въ противоположность извилистой дорогѣ Мирабо. Робеспьеръ представляетъ прямую, неуклонную, геометрическую линію, никогда не поворачивающую, вѣчно подвигающуюся съ упорнымъ постоянствомъ элементарной силы. Пока не представляется никакихъ препятствій, онъ ндеть къ пропасти съ какимъ-то спокойствіемь и филантроническою кротостью. Онъ первый открываеть бездны, заранъе обозначаетъ нуть, по которому пойдетъ разрушение. Его ръчи походять на геометрическія фигуры: въ нихь та же холодность, та же сухость.

При каждомъ успъхъ учредительнаго собранія онъ словно говорить ему: Еще дальше! Но что останется отъ этого териъливаго смиренія, если встанетъ когда-нибудь препятствіе передъ этой сліпой, математической силой? Какая перемена произойдеть въ этомъ ледяномъ характере? Не вероятно-ди, что эта сберегаемая, накопляющаяся, въчно упругая сила, въчно побъдоносная даже въ пораженіяхъ своихъ, станеть подъ конець тверже скаль и сокрушить все на своей дорогъ? Человъкъ исчезнеть, останется только система.

## СМЕРТЬ МИРАБО.

(3-я глава VII-ой книги).

Бользнь Мирабо началась 29 марта 1791 года, началась съ такою силой, что всё сначала подумали объ отраве. Подобный человёкъ — такъ казалось всъмъ-не могъ исчезнуть безъ того, чтобы въ смерти его не замъщалось преступленія. Какъ скоро в'єсть о бол'єзни разнеслась, вс'є приняли ее, какъ общественное горе. Разрушеніе такой великой силы поражало даже противниковъ ея, какъ признакъ перемѣны, которой уже ничто не остановитъ. Мирабо быль для нихъ уздою революцін, и узда эта разрывалась въ ихъ рукахъ.

Что касается до народа, чуждаго подозрѣній, къ которымъ еще не пріучиль его опыть, онъ плакаль по своемь трибунѣ. Не представляль ли собою этоть человѣкь, превосходившій цѣлою головою всѣхъ другихъ, изображеніе революціи, распростертой на своемь парадномъ ложѣ? Народъ сто-

рожиль на улицъ, и удерживаль дыханіе.

Въ чрезмѣрныхъ страданіяхъ своихъ Мирабо обнаруживалъ только властительныя мысли и спокойствіе государя. Его самонадѣянность казалась безграничною; владѣя собою даже въ бреду, онъ не проронилъ ни одной изъ своихъ ужасныхъ тайнъ. Казалось, жила только одна возвышенная часть его генія; если говорилъ онъ о себѣ, то говорилъ какъ о юномъ героѣ: "что, это уже похороны Ахилла?" Желалъ ли онъ этою фразою заранѣе внушить будущимъ поколѣніямъ мнѣніе, которое они должны сохранять о его памяти? Никогда умирающій не вѣрилъ такъ твердо въ свое будущее. Онъ чувствоваль себя вступающимъ въ потомство еще при жизни, и потому не обнаружилъ ни любопытства, ни нетерпѣнія о другомъ безсмертій, въ высшемъ мірѣ.

Онъ такъ хорошо обозначиль свое мѣсто въ этомъ мірѣ, что казалось не покидаль его, а скорѣе уносиль съ собою. "Я уношу съ собою трауръ монархін. Мятежники раздѣлять между собою ея лохмотья". Такъ эта душа была занята настоящимъ, такъ господствовала надъ нимъ! Далеко не теряя его изъ виду, она какъ бы управляла имъ съ большей высоты, чѣмъ прежде.

2-го апрѣля 1791 г. утромъ, изъ устъ въ уста на всѣхъ скамьяхъ Учредительнаго Собранія переходили слова: "Ахъ, онъ умеръ!" и испуганные взоры устремлялись на его незанятое мѣсто. Единодушное чувство поклоненія выразилось со всѣхъ сторонъ. Франція показалась въ своей прирожденной доблести, когда самые заклятые противники Мирабо, которыхъ унижаль онъ наиболѣе, Барнавъ, Бомецъ, Гупиль, со всѣхъ сторонъ приходили чествовать его именемъ великаго человѣка, именемъ въ то время столь новымъ и еще только въ первый разъ заслуженнымъ.

Подобныя чувства кажутся намъ теперь непонятными. Сожалѣніе и оплакиваніе противника, или только отданіе ему справедливости, кажутся намъ историческимь вымысломъ. Въ наши дни неизбѣжно должна была возникнуть мысль, что это торжественное поклоненіе служило лишь къ тому, чтобы скрыть радость избавленія отъ противника или врага. Но эти низкія наклонности сердца тогда не существовали; кто желаль излить свою радость, оскорбляя покойнаго, тоть дѣлаль это открыто. Въ Собраніи поступили подобнымъ образомъ д'Епремениль. Монлозье, Рошбрюнь: внѣ Собранія—Камилль Демулень и Марать. Послѣдній началь свою пѣснь радости такими словами: "Возрадуйся народъ!" Въ тѣ времена не прибѣгали ко лжи ни въ слезахъ, ни въ аповеозахъ.

Собраніе и весь Парижъ провожали останки Мирабо въ Пантеонъ; но эта обитель святой Женевьевы должна была сдёлаться пагубною для всёхъ тёхъ, кому она была отведена для покоя. Настанетъ день, когда эти знаменитыя

могилы опустьють, чтобы надгробные камии Сень-Дени не имели причины завидовать ни въ чемъ надгробнымъ камнямъ Пантеона, а короли трибунамъ. Останки Мирабо вскорѣ были брошены на вѣтеръ; позже той же участи подверглись останки Вольтера и Руссо. Надъ пустыми гробами, изъ которыхъ выкрадены кости, остается золотая надпись: "Великимъ людямъ, признательное

отечество!" Иронія ли это или об'єть будущаго?

Смутный говоръ распространился о сношеніяхъ Мирабо съ дворомъ. Сначала не хотъли върить, чтобы туть таплась измъна, словно невозможно было такому человъку упасть въ общественномъ мнъніи. Позже, когда сомнъваться было уже нельзя, родилось негодованіе; ругались надъ прахомъ его, бросили его въ Кламаръ. Ймя его произносилось въ дальнъйшемъ ходъ революціп только для проклятій; казалось, слава его псчезла точно такъ, какъ и его останки.

Имперія молчала о Мирабо; но на зло гитву, молчанію и продажности его, все болъе и болъе несомнънной, слава его только росла. Тростникъ его популярности, какъ самъ онъ предсказалъ, разросся въ дубъ, покрывшій угасшія покольнія; его громадныя заслуги выступали все болье и болье на свъть, а подземные подкопы терялись во мракт. Кто посмтеть отрицать такую славу?

# СЕНТЯБРЬСКІЯ УБІЙСТВА.

(8-я глава Х-ой книги).

Новая городская дума, образовавшаяся въ ночь 10 августа, распоряжалась боемъ; она принисывала себъ побъду, и не безъ основанія. Восемьдесять два незнакомца, овладъвшіе городскою ратушею, чувствовали себя истинными, законными государями настоящей минуты; они р'єшились продлить эту минуту до тыхъ поръ, пока останется у нихъ сила. Они думали уже въ свою очередь, что ихъ владычество — спасеніе для всёхъ. Талліенъ заняль м'єсто

Ройе-Коллара.

Еслибы муниципальныя преданія Парижа походили на фландрскія или хоть итальянскія, то изв'єстны были бы правила, границы: но сколько поводовъ къ самозабвенію и затімь къ неистовствамь у этой новой власти восьмидесяти двухъ, у власти безъ прошлаго, безъ преданій, вызванной, по ея словамъ, необходимостью, изумленной торжествомъ своимъ! Едва нала королевская власть, какъ занявшіе ся мѣсто на одинъ день наслѣдують уже ся преданія абсолютнаго господства. Гюгенень, Россиньоль, сапожникъ Симонъ не могуть уже выносить контроля національнаго собранія; они относятся къ собранію съ такимъ же отвращеніемъ, съ какимъ относился къ нему Людовикъ XVI.

Въ законодательномъ собраніи проснулась однако на минуту гордость; оно отказалось совершенно сложить свою власть передъ инсуррекціоннымъ муниципалитетомъ и рѣшилось подвергнуть его новымъ выборамъ, которые назначило на 30 августа. Смѣлость эту выказали жирондисты; они должны были узнать, какъ дорого стоитъ подчинить побѣдителей общему закону.

Въ самомъ дёлё, усиёхъ 10 августа не удовлетворилъ побёдителей. Число убитыхъ изъ народа было преувеличиваемо; на другой день вопросъ шель о мщеніи. Этотъ крикъ раздается во всёхъ клубахъ, и Робеспьеръ приноситъ его въ Собраніе; Маратъ снова начинаетъ свою проповёдь рёзни. Заложникъ, котораго держатъ въ Тамилѣ, нисколько не уменьшаетъ ненависти. Затѣмъ приходитъ извѣстіе о взятіи Лонгви, объ осадѣ Вердена, о приближеніи пруссаковъ. Къ этому прибавляли уже заранѣе сдачу Вердена. Боязнь порабощенія, ненависть, ужасъ, подозрѣніе, жестокость, не укрощенная еще во многихъ сердцахъ, вдругъ разражаются. Произносится имя Варооломеевской ночи;

повторить ее желають многіе.

29 августа 1792 г. весь Парижъ внезапно умолкаетъ какъ мертвый городъ востока. Каждый домъ общаренъ агентами думы. Изъ домовъ вырывають три тысячи подозрительныхъ людей и переполняють ими тюрьмы. Это похищение людей продолжается и на другой день. Къ вечеру Парижъ возвращается къ жизни. Послѣ нерваго испуга, городъ вздыхаетъ свободно; гроза миновала. Производились ли эти аресты съ намфреніемъ заранфе обдуманнымъ и предвиденными последствіями? Арестуя людей подозрительныхъ, знала ли дума уже тогда, куда ихъ поведеть она? Ничто этого не доказываеть. Только въ одномъ человѣкѣ созрѣлъ широкій замысель сентябрьскихъ событій. Одинъ челов'якъ видёль его, одинь объявиль о немь и издалека приготовиль его: это—Марать \*). Когда онъ увидёль въ своихъ рукахъ эту огромную добычу въ три, четыре тысячи плънныхъ, священниковъ, отказавшихся отъ принесенія присяги, придворныхъ, всякаго рода подозрительныхъ людей, —онъ вострепеталь оть радости: это несомнино. Плань ризни, зривший въ голови его. обдумываемый имъ день и ночь, показался ему осуществленнымъ на половину. Онъ простираль свой замысель далье, онь хотьль учрежденія должности военнаго трибуна, то-есть имперін, но имперін убійства. Его адскія соображенія окончательно опредѣлились; случай представился, и онъ сдѣлаль все. чтобы забрать его въ свои руки. Не случайное, слѣпое варварство руководило имъ: это было варварство медленно обдуманное, тщательно изученное кровавымъ умомъ. Оно не находило себѣ ничего похожаго въ исторіи. Въ сентябрѣ Марать пожиналь то, что сѣяль цѣлыхъ три года.

Какъ во всѣхъ великихъ государственныхъ преступленіяхъ, такъ и туть распространили слухъ, что преступники захвачены на мѣстѣ заговора и что

<sup>\*)</sup> У Марата даже на стѣнахъ комнаты было написано "Смерть", какъ панацея отъ всѣхъ бѣдъ.—Его лицо и фигура—см. 408.

необходимо поразить ихъ, чтобы не быть пораженнымь ими. Этой старой и въчно новой баснъ повърили. Конечно, верхомъ безумія было воображать, что нъсколько тысячъ священниковъ и придворныхъ, заключенныхъ въ тюрьмы, могли въ назначенную минуту броситься на Парижъ, овладъть имъ, истребить его жителей—но чъмъ нелъпъе слухъ, тъмъ легче онъ распространяется. Это сдълалось общимъ мъстомъ въ нашей исторій; въ XVI, въ XVII, въ XIX въкъ—оно всегда найдетъ послушныя воображенія, если иъсколько приготовить ихъ къ тому страхомъ.

16

E()

Ь,

Ι,

Мысль о сентябрьскихъ убійствахъ принадлежала Марату; съ начала до конца эти дни носили на себѣ печать своего изобрѣтателя. Въ нихъ видна была смѣсь паническаго страха и ярости, легковѣрія и претензіи на государственные перевороты, жестокости и насмѣшки, софизма въ истребленіи, безопасности въ самозабвеніи—однимъ словомъ, весь Маратъ выражается въ этомъ призывѣ къ преступленію, во имя права. Онъ находить исполнителей, вдохновляетъ ихъ своимъ умомъ. На лицѣ и рукахъ Марата осталась навсегда кровь сентябрьскихъ жертвъ.

Но какимъ образомъ эта идея одного человъка могла осуществиться? Повътріемъ безумія. Члены думы сділались подражателями Марата; они боялись не последовать за нимъ, они боялись не быть великими политиками въ такой важный моменть. Этоть страхъ губить почти всёхъ тёхъ, которые живуть нонулярностью, которые всегда готовы скоръе увлекаться до самозабвенія, чъмъ показаться ниже соперника своего. Долгое время Марать оставался одинокимъ, недоступнымъ. Теперь цѣлая толпа людей стремилась за его славой; достигнувъ власти въ одну ночь, они старали желаніемъ показать, что заслужили ее, не отступая ин передъ какой жестокостью. Они не устояли противъ вызова, который вѣчно бросаль имъ въ лицо Маратъ, не устояли противъ упрековъ въ слабости, умфренности, въ неспособности къ государственному перевороту. Разъ вступивъ въ водоворотъ, ставъ учениками, орудіями учителя, одержимые его духомъ, не принадлежа болве самимъ себъ, они надвялись пойти далъе его, и въ два или три дия убійствъ достигнуть его славы или превзойти ее. Бильо-Варениъ принадлежалъ къ числу такихъ людей. У другихъ закружилась голова отъ неограниченной власти, столь быстро пріобратенной. Жестокость они приняли за признакъ силы.

Дантонъ также подчинился Марату: сколько бы не утверждали, что вліяніе Дантона было видно повсюду въ сентябрьскіе дни, истина заставляєть сказать, что ему не принадлежало никакой иниціативы въ составленіи плана. Онъ слушается, служить, позорно закрываеть глаза, даетъ крови литься и изсякнуть. На рукахъ его остается кровавое пятно; но мысль его не повел'ваетъ событіями. Онъ также странится, что перестанетъ быть великимъ трибуномъ, атлантомъ революціи, если кто-нибудь хотя на одну минуту превзойдеть его въ дерзкой см'єлости. Онъ позорно сл'єдить за событіями издали. Онъ не го-

сподинь ихъ, а просто рабъ; не онъ, а другой царствуетъ и наслаждается въ этомъ адѣ.

Когда поданъ былъ сигналъ къ убійствамъ пушечнымъ выстрѣломъ и набатомъ, Дантонъ скрывается на Марсовомъ полѣ среди волонтеровъ, хватавшихся за оружіе. Онъ прячется подъ ихъ знамена. Онъ убѣгаетъ убійствъ, совершаемыхъ отъ его имени и по данной имъ власти. Напрасно; присутствуя или отсутствуя, ему не скрыться отъ потомства.

На другомъ человъкъ, Сержанъ, членъ наблюдательнаго комитета, еще лучше видно это соревнование слабаго въ погонъ за жестокимъ. Имя его встръчается повсюду во время этихъ дней, а онъ провелъ остатокъ своей жизни, проклиная ихъ. Миъ разсказывали знавшие его, что онъ не могъ слышать объ этихъ убійствахъ, не поблъднъвъ и не задрожавъ. Онъ также былъ рабомъ Марата, и проклиналъ его тъмъ больше, чъмъ усерднъе слушался его.

Убійства, такимъ образомъ подготовленныя, были приведены въ исполненіе административнымъ порядкомъ. Порядокъ рѣзни былъ вездѣ одинъ и тотъ же. 2-го сентября четыре кареты, наполненныя священниками; — ихъ перевозили изъ одной тюрьмы въ другую, -- послужили началомъ рѣзни и приманкою убійцамъ. Когда пролита была эта первая кровь, возгорѣлась жажда крови. Двери тюремъ открываются сами собою. Отпирать ихъ силой не было никакой надобности. Предупрежденные заранже, тюремные сторожа готовы къ услугамъ; они зажигають факелы, проводять сами часть убійць; убійцы бросаются на первыхъ заключенныхъ, попадающихся имъ на встрѣчу. Такъ было при началѣ убійствь, въ тюрьмахъ Аббатства и Кармовъ. Но почти тотчасъ же образуется нъчто подобное суду въ съняхъ тюремъ; приносятъ тюремные регистры. Чедовѣкъ въ шарфѣ предсѣдательствуеть; около него нѣсколько неизвѣстныхъ выдають себя за судей. Мальяръ, предводитель версальскихъ мятежниковъ, является президентомъ въ аббатствъ. Заключенныхъ приводятъ подъ стражею одного послѣ другого. Съ минуту они стоять передъ судьями; убійцы, съ засученными руками, ждуть возл'в судей, торонять произнесение приговора. По знаку президента, сопровождаемому словами: "Въ тюрьму la Force или въ Аббатство", заключенный предается убійцамъ, толиящимся у дверей. Онъ думаеть, что спасень,--и падаеть подъ ихъ ударами.

Сначала они убивали однимъ ударомъ сабли, ножа, пики или полѣна; потомъ имъ захотѣлось вкусить наслажденіе отъ убійства,—и вотъ между палачами и жертвами происходитъ какое-то соревнованіе. Первые изъискивають средства для того, чтобы умерщвлять медленно и заставить почувствовать весь ужасъ смерти; послѣдніе стараются найдти самую скорую смерть.

Между тёмъ приносятъ скамьи для зрителей, присутствующихъ при рёзнё. Убійцы отдыхали, когда начинали уставать; спокойно ёли, когда чувствовали голодъ. Они достали себё вина и пили его трезво, боясь чрезмёрнымъ употребленіемъ его сдёлаться неспособными продолжать свою работу. Они назы-

вали себя ремесленниками, и считали число убитыхъ ими жертвъ. Ярость не мъщала имъ думать о платъ, которая ожидала ихъ по окончани работы.

Время отъ времени, когда находила на нихъ излишняя совъстливость, они спращивали у власти позволенія воспользоваться башмаками убитыхь; власть сонзволяла на это, какъ на совершенно справедливое дѣло. Надо знать, что въ двухъ шагахъ отъ убійцъ, среди паровъ крови, возсѣдали иногда администраторы, невозмутимо продолжая заниматься гражданскими дѣлами въ этихъ

бюро убійства.

Дѣло подвигалось виередъ; но дворы были переполнены кровью, которая мѣшала работникамъ. Набрали соломы и сдѣлали изъ нея настилку для другого ряда труновъ. Среди этой бойни человѣческаго мяса, убійцы доставляли себѣ иногда удовольствіе милосердія. Получавшаго помилованіе уносили съ шумными рукоплесканіями. Двѣ молодыя дѣвушки, дѣвица Сомбрёль и дѣвица Казоттъ, обезоружили палачей, и спасли своихъ отцовъ, первая тѣмъ, что выпила стаканъ крови. Но мгновенія жалости проходили, и ярость появлялась снова; убійцы, послѣ дарованнаго ими прощенія, получали еще большую жажду къ убійствамъ.

Таковы были убійства въ Аббатстві, Кармахъ, въ Лафорсі, Консьержери, Бисетрі, въ восьми парижскихъ тюрьмахъ. На другой день убійства возобновились еще съ большей правильностью; тоже самое на третій, на четвертый день. Вірніє сказать, промежутковъ никакихъ не было; единственная разница между днемъ и ночью состояла въ томъ, что ночью, для того, чтобы хорошо видіть въ бойняхъ, дворы освіщались. Убійцы вовсе не прятались во мракі. Напротивъ, они зажигали плошки возлі труповъ, чтобы всі могли видіть и

работу, и работника.

Ужасно то, что въ теченіе этихъ четырехъ дней и четырехъ ночей не состоялось ни одного рѣшенія законодательнаго собранія, ни одного распоря-

женія, ни одного декрета.

Такимъ образомъ убійства прекратились только потому, что утомились убійцы, опустёли тюрьмы, или потому, что дума удовольствовалась мёрою страха, ею возбужденнаго. Она дала сигналъ къ убійствамъ, —положивъ имъ конецъ, она еще лучше доказала свою силу.

Число убитыхъ одни считаютъ въ тысячу, другіе въ тысячу триста чело-

вѣкъ.

## почему парижъ бездъйствовалъ?

(9-ая глава Х-ой книги).

Не говорите, что Парижъ быдъ сообщикомъ думы; довольно уже того, что онъ оставался въ бездъйствіи. Надо показать причину апатіп восьми сотъ тысячъ человѣкъ во время этихъ убійствъ. Найти ее можно только углубив-шись въ событія.

Достаточно было придать убійствамъ только видъ государственнаго акта, чтобы сдержать выраженіе народнаго чувства. Распорядители убійствь, спокойно сидящіе у дверей тюремныхъ канцелярій и играющіе роли судей, муниципальные чиновники, наблюдающіе за работой, виднѣющіеся въ бойнѣ шарфы, убійцы, работающіе на барщинѣ рѣзни за поденную плату, самое пролитіе крови, совершаемое съ такой самоувѣренностью — все это придавало рѣзнѣ видъ административной мѣры, приводившейся въ исполненіе по приказанію власти. Ничего больше и не нужно было для того, чтобы отнять у лучшихъ людей мысль о сопротивленіи офиціальной рѣзнѣ. Убійцъ была только горсть, — все остальное трепетало.

Все это связано съ причиной, часто проявлявшейся во время революціи. Когда страхъ проникаль въ души, въ новой Франціи тотчасъ же всилываль наверхъ характеръ старой Франціи, глухой къ воплямъ жертвъ, пассивно относящейся ко всякимъ жестокостямъ, такъ какъ онѣ производились по приказанію власти, рѣшительность и силу которой всѣ знали по собственному опыту. При старомъ порядкѣ французы териѣливо выносили несправедливости, происходившія передъ ихъ глазами. "Да совершится королевское правосудіе!" При этихъ словахъ, головы склонялись; наилучшіе люди хранили молчаніе,

или, можеть быть, одобряли; это продолжалось цёлые в ка.

Когда 2-го сентября, при церковномъ набатѣ, при громѣ пушекъ, страхъ овладѣлъ сердцами, Франція прониклась равнодушіемъ къ чужому горю. Она имѣла дѣло уже не съ королемъ, но все-таки съ властью—съ новою властью думы, показавшей свою силу 10 августа, и еще ужаснѣе обнаружившей ее въ административной расправѣ 2 сентября. При одной мысли о томъ, что убійства идутъ отъ власти, они уже назывались не убійствами. Убійцы были только исполнителями приказаній, шедшихъ сверху; въ виду этого факта самое гордое мужество становилось безгласнымъ. Старый человѣкъ появлялся снова, съ старымъ страхомъ передъ офиціальностью. Правда, до одобренія съ перваго разу дѣло не доходило, но сердца каменѣли и никто не смѣлъ выражать своего мнѣнія. Купцы, работники, народъ, спокойно сидѣли въ домахъ своихъ, ожидая, подобно предкамъ своимъ, чтобы правосудіе думы совершилось:

Еслибы вы могли войти въ эти дома, вы нашли бы людей молчаливыхъ, угрюмыхъ, потерявшихся между противоположными причинами страха. Самые смѣлые шонотомъ передавали другъ другу то, что видѣли они въ своемъ оцѣпенѣніи. Видѣли генеральнаго синдика Манюэля, и члена общаго совѣта. Бильо-Варенна, которые распоряжались у воротъ тюрьмы Аббатства; на обонхъ надѣтъ былъ муниципальный шарфъ. "Такъ это дума, значитъ, взяла верхъ. Безъ сомиѣнія, для такого образа дѣйствій у нея есть свои причины. Манюэль, Бильо-Вареннъ—почтенные люди! Это администраторы образованные, честные, достойные всякаго довѣрія; вѣрнѣе всего положиться на ихъмиѣніе. Да и зачѣмъ же существуютъ власти, если не затѣмъ, чтобы подчиняться имъ въ важиѣйшихъ случаяхъ? Кте знаетъ, какой опасности подверг-

лись бы мы, не будь бдительности этихь чиновниковъ! Надо только быть смирными. Смирнымъ людямъ нечего бояться; съ какой стати мѣшаться намъ въ то, что до насъ не касается? Пусть страшатся честолюбцы и злые люди. Тюрьмы переполнены ими. Они вѣдь готовились броситься на Парижъ и предать все огню и мечу, но въ эту минуту замыселъ ихъ былъ открытъ властями. Надо же спасать націю; нельзя же, не принявъ никакихъ мѣръ, дать погиб-

нуть народу".

Воть что говорили парижане (въ другихъ выраженіяхъ конечно), если только они осмѣливались говорить, 2, 3, 4 и 5-го сентября 1792 года. Именно эти слова слышались во всѣ эпохи нашей исторіи, когда сила или хитрость заступала мѣсто правосудія. И если въ комъ нибудь чувство человѣколюбія возрастало до того, что онъ убѣждалъ офицеровъ національной гвардіи помочь убиваемымъ, отвѣтъ всегда былъ одинъ и тотъ же: "Мы не имѣемъ на то приказанія." Они не имѣли приказанія остановить руку убійцъ; вѣрные приказу, они оставались неподвижными съ ружьемъ у ноги, позволяя проливаться рѣкамъ крови, и заключале свои рапорты такими словами: "Ничего новаго".

Вотъ какимъ образомъ оставался Парижъ въ теченіи пяти дней глухъ къ смертнымъ крикамъ жертвъ, къ вою убійцъ. Восемьсотъ тысячъ людей заткнули себѣ уши, чтобъ ничего не слышать. Душа Марата пять дней носилась надъ Парижъмъ. и Парижъ показывалъ видъ, что не замѣчаетъ ея. Я сказалъ уже, что страхъ вызвалъ снова старое рабство; рабство, какъ всегда, задушило

состраданіе.

Въ слѣдующіе дни, дума, черезъ посредство своего наблюдательнаго комитета, приглашаеть провинціи послѣдовать примѣру Парижа и повторить спасительный актъ. Дантонъ отправляеть приглашеніе къ рѣзнѣ за печатью министра юстиціи. Убійства повторяются изъ подражанія въ провинціи, въ Реймсѣ, въ Мо. Въ Версалѣ арестанты, привезенные изъ Орлеана, зарѣзаны всѣ до одного. Но такъ какъ провинціальные муниципалитеты не присутствовани при этихъ убійствахъ, то послѣднія походять на парижскія только по жестокости. Не было подобія суда, не было требованій платы, не было само-увѣренности въ рѣзнѣ; среди неистовствъ разнаго рода, можно было видѣть ярость, поспѣшность, торопливость со стороны убійцъ, и также, кое-гдѣ состраданіе и безсильное мужество со стороны властей.

Только свобода, завоеванная навсегда, могла бы искупить сентябрьскія жертвы. Теперь, напротивъ того, эти страшныя раны все еще открыты, и еще не скоро настанеть время, когда воспоминаніе о нихъ не будеть больше заграж-

дать дорогу къ лучшему будущему.

Почти столько же, сколько и самыя убійства, пугаеть то снисхожденіе, которое находили они себі въ общественной сов'єсти, пока имъ покровительствовала сила. Прошло н'єсколько м'єсяцевъ прежде ч'ємъ кто-либо осм'єлился дать настоящее имя этимъ убійствамъ; самые отважные называли ихъ сен-

тябрьскими событіями или сентябрьскими экспедиціями. Когда перестали одобрять ихъ, они покрылись молчаніемъ и забвеніемъ. Наконецъ, стали критиковать ихъ, косвенно, робко,—и долгое время это казалось верхомъ добродѣтели. Человѣческая совѣсть хрупче, чѣмъ думаютъ; пока злодѣянія въ силѣ, она исчезаетъ и притворяется мертвой.

Эти убійства положили между жирондистами и монтаньярами рѣку крови; первые постоянно обвиняли въ нихъ послѣднихъ, отчего примиреніе сдѣлалось невозможнымъ. Роковая судьба постигла и тѣхъ, и другихъ,—и совершившихъ преступленіе и позволившихъ ему совершиться. Это былак расная рубашка Несса

на теле народа-Геркулеса.

Узурпаторской власти трудно обойтись безъ того, чтобъ не прикрыть себя какимъ-нибудь кровавымъ дѣломъ; сентябрьскія убійства обезпечили на восемнадцать мѣсяцевъ повиновеніе думѣ.

## ДАНТОНЪ, КАКЪ ЕГО ПОНИМАЛА ЕГО ПАРТІЯ.

(Глава IV кн. 9-ой, т. 1).

Друзья Дантона находили его прекраснымь, потому что онъ казался имъ неукротимымь. Имъ нравился его морщинистый лобъ, его толстыя губы, его лицо центавра. Давидъ, написавъ его портретъ съ надвинутыми бровями, сказалъ: "Вотъ Юпитеръ громовержецъ".

Съ этой точки зрѣнія, Дантонъ былъ для своихъ приверженцевъ, даже по наружности своей, законнымъ государемъ революціи; близорукій же, сухопа-

рый Робеспьеръ быль только ея узурнаторомъ.

Дантонисты были довольны своимъ вождемъ за то, что онъ не стремился измѣнять основныя формы человѣческаго общества. По ихъ мнѣнію, это признакъ мудрости въ человѣкъ, который по самой природѣ своей былъ склоненъ ко всѣмъ крайностямъ. Какого требовать еше доказательства геніальности, если человѣкъ умѣетъ обуздать себя среди бѣшенства? Одинъ онъ стоялъ на твердой почвѣ; всѣ другіе носились въ облакахъ. Трудность заключалась не въ томъ, чтобы изобрѣтать, по примѣру Робеспьера, невозможныя мечтанія, а въ томъ, чтобы отличать приложимое на практикѣ отъ неприложимаго. Въ этомъ заключается отличительная черта государственнаго человѣка.

Относительно пороковъ Дантона, друзья его снисходительно напоминали, что Катонъ, при всёхъ своихъ добродётеляхъ, все - таки былъ пьяницей, а Шериданъ и Фоксъ—мотами. Да они и не думали хвастаться древней строгостью нравовъ, потому что имъ не предстояло образовать республику спартанцевъ или ангеловъ. Еслибъ такова была цёль революціи, то они воздержались бы и стремиться къ ней. Развѣ дѣло идетъ объ основаніи опванды, подъ управленіемъ какого-нибудь политическаго трапписта изъ школы Сенъ-

Жюста? Развѣ къ этому склоняется общественное мнѣніе? Развѣ опо намѣрено возвращаться ко временамъ Адама и Евы? Нѣтъ; напротивъ, дѣло идетъ о томъ, чтобы согласовать свои дѣйствія съ извѣстною эпохою и съ разслабленнымъ народомъ, котораго нельзя исправить въ одинъ день. Потому-то Дантонъ былъ правъ, повторяя ежеминутно: "Кто ненавидитъ пороки, тотъ ненавидитъ людей". Это правило бразеаса, послѣдняго изъ мудрецовъ древности.

Вольному воля упрекать ихъ вождя въ мнимомъ грабительствъ; что такое оно въ самомъ дѣлѣ? Ровно ничто въ сравнении съ грабительствомъ военныхъ людей. Если у Робеспьера и чисты руки, тѣмъ не менѣе онъ все-таки большой хищникъ власти; а въ этой добычѣ прежде всего слѣдуетъ отдать отчетъ.

Все остальное пустяки, не им'вющіе политическаго значенія.

Наконець, къ чему скрывать это? Дантонъ и Робеспьеръ во всемъ несходны между собою; одинъ—фанфаронъ порока, другой—фанфаронъ добродѣтели. Дантонъ мало уважалъ печатное или писанное слово: въ изречении его, что во время революціи надо "во что бы то ни стало дѣйствовать, рѣшать вопросы, а не заниматься регламентаціей"—заключалось осужденіе его противника. Онъ нравился своимъ приверженцамъ способностью запечатлѣвать въ ихъ памяти простыя импровизованныя правила, которыя никогда уже не забывались. Напротивъ, онъ презираль заученныя рѣчи Робеспьера, которыя онъ называль "робеспьеровской ослятиной". И кто знаетъ, быть можетъ, одно это выраженіе навлекло на него впосл'єдствій ненависть Робеспьера.

Однимъ словомъ, Дантонъ былъ-дъйствительность, Робеспьеръ-утопія;

воть между чемь придется выбирать.

Въ этой борьбѣ большинство конечно было за Дантона. Онъ выражалъ идеи, мнѣнія людей революціи о соціальномъ порядкѣ. Однакожъ они выдали его, какъ скоро противная сторона этого потребовала. Почему же? Потому что слишкомъ онасно открыто тщеславиться своими пороками. Соединившіеся люди всегда пристаютъ, публично, къ той сторонѣ, которая выставляетъ на показъ добродѣтель.

Приверженцы Дантона не осмѣлились защищать его, но они за него отомстили. Много лѣть спустя послѣ его казни еще наслаждались мыслью о томъ, что всѣ тѣ, которые прежде другихъ начали его преслѣдовать, погибли насильственною смертью. Они не уставали пересматривать съ торжествомъ эти

похоронные списки.

Ихъ вфриесть памяти Дантона, какъ и дружба ихъ къ нему, оставляла

ихъ раздъленными почти во всемъ, исключая удивленія къ ихъ герою.

"О великій человѣкъ, ты это предвидѣлъ", писалъ тридцать пять лѣтъ спусти одинъ изъ его приверженцевъ. "Пантеонъ исторіи раздвинулся. чтобы дать тебѣ иѣсто".

Въ самомъ дълъ, ни время, ни изгнаніе, ни другія знаменитости ни сколько не изгладили память объ немъ. И послъ революціи, и послъ имперіи,

Дантонъ оставался для своихъ друзей единственнымъ человѣкомъ, который понялъ духъ своего времени. Спустя полвѣка, ихъ волновало еще эхо его голоса. Голосъ этотъ проникалъ въ душу, потому что, говорили дантонисты, "у Дантона была душа". Когда они сами познакомились съ страданіемъ, они стали хвалить въ немъ то, что прежде порицали, его чрезмѣрную склонность къ жалости, "чувству, безъ котораго человѣкъ ничто для человѣка!"

#### МАРАТЪ.

(Глава VIII кн. 12-й, т. 1).

Въ эпоху крайностей и увлеченій, Маратъ превзошелъ крайностью озлобленія р'єшительно вс'єхъ: у него надежда не отличалась отъ ярости. Когда вст думали, что достигли наконецъ предтла революціи, онъ шелъ еще далте съ своими угрозами и своимъ чернымъ знаменемъ. Онъ входилъ какъ бы въ неизвъстную землю, наполненную убійствами; онъ называль ее Справедливостью и увлекаль за собою въ эту пустыню ужаса всёхъ тёхъ, которые шли по его стопамъ. Эта невозможность догнать его, "вознестись на его высоту"; образовала изъ него чудовищную, апокалиптическую фигуру, властвовавшую надъ толною. Онъ казался въ этой недосягаемой области сфинксомъ, растирающимъ человъческія кости. "Лобъ, закрытый космами волосъ, лицо мъднаго цвѣта, широко раскрытые глаза, подозрительно сверкавшіе изъ-подъ густыхъ, нахмуренныхъ бровей, раздувающіяся ноздри, челюсти, выдвинутыя внередъ, словно ждущія добычи-такова была наружность Марата". Оскаливъ зубы, какъ дикій звѣрь, онъ вылъ отъ радости и безумства, и сожалѣлъ о Дантонъ и Робеспьеръ, какъ о ничтожныхъ пигмеяхъ. Въ свиръпомъ восторгъ своемъ, онъ смѣялся надъ ихъ кротостью.

Не ищите въ характеръ Марата ни пробъловъ, ни развитія. Какимъ является онъ въ 1789 году, такимъ же будеть онъ и въ 1793. Онъ одинъ только избъгаетъ условій развитія, которымъ подчиняется всякое живое существо. Какъ только показался онъ въ исторіи, онъ сейчасъ же потребоваль убійствъ, эшафота, истребленія; онъ родился вооруженный топоромъ. Въ нервые дни, 14 іюля, ему нужно иять тысячъ головъ, вслѣдъ за тѣмъ — уже иятьсотъ тысячъ. На стѣнъ комнаты, гдѣ проводить онъ жизнь свою, написано большими литерами: СМЕРТЬ — отвътъ на всѣ вопросы, лекарство отъ всѣхъ бѣдъ. Это голосъ, вырывающійся изъ подземелья, раздирающій крикъ цѣлаго міра пытки. Онъ выходить изъ груди прошлаго, тысячелѣтняго рабства: онъ произведеніе этого прошлаго, безобразное созданіе его, его чудовище, рыканіе, свѣтильникъ. Прежде чѣмъ выпустить его на свѣтъ божій, его въ продолженіе цѣлыхъ вѣковъ раздражали, приготовляли къ ярости, какъ раздражають быковъ въ извилистой, тѣсной загороди, прежде чѣмъ вы-

пустить ихъ, пылающихъ бъщенствомъ, на арену цирка. Какъ только Маратъ появился, онъ закричалъ о мщеніи!

Откуда происходила сила этого "отца народа?" Онъ не былъ терроромъ, но онъ возвъщалъ его; онъ его приготовлялъ, онъ былъ его вредтечей.

Еслибъ ему дали "военнаго трибуна", "диктатора", котораго призывалъ онъ съ криками ярости, то этотъ диктаторъ непременно сделался бы Цезаремъ-санкюлотомъ. Идеалъ Марата снова приводилъ міръ къ пиперіализму Калигулы. Всѣ остатки древняго плебса должны были пойти на эту приманку. Аповеоза Марата снова оживить древній крикъ: "Ave Caesar, morituri te salutant!"

# КОМУ БУДЕТЪ ПРИНАДЛЕЖАТЬ ЦАРСТВО ТЕРРОРА?

(Глава VIII-я кн. 12-й, т. I).

Подобно тому, какъ монтаньяры смешивали жирондистовъ съ фельянами (конституціонными монархистами), жирондисты смішали всіхъ монтаньяровъ сь Маратомъ. Съ этихъ поръ примиреніе ділается невозможнымъ: и ті и другіе съ удовольствіемъ осл'виляють самихъ себя, чтобы перер'єзать другь друга во

мракѣ.

Заставить якобинцевъ взять Марата за свое знамя — было очень искусной тактикой; но Бюзо, Барбару, Иснаръ. Гюаде никогда не умѣли держаться въ надлежащихъ границахъ, ни во время пораженія, ни во время поб'єды; южный характеръ постоянно увлекаль ихъ. Они слишкомъ увлеклись желаніемъ наказать Парижъ въ лицъ "друга народа". Уничтоживъ Марата, они безъ сомивнія захотьли бы отдълаться и отъ другихъ народныхъ вождей; а гдв же остановиться на этой дорогъ? Даже благоразумный Петіонъ говорить о томъ, чтобы послать на эшафотъ Робеспьера и его приверженцевъ; тотъ, кто первый падеть въ этой борьбъ, откроеть пропасть, которая уже не закроется. Какъ бы ни была омерзительна голова Марата, сколько другихъ повлечетъ она за собою? Кому будеть принадлежать это царство ужаса, приближение котораго вст видять? Кто вынграеть эту первую ставку, предметь которой — Марать? Съ объихъ сторонъ видна одинаковая горячность погубить или спасти его. Онъ противенъ большей части защитниковъ его, и многіе монтаньяры воздерживаются отъ участія въ борьбъ, не осмъливаясь ни признать, ни отвергнуть его публично. Наконецъ, жирондисты вынграли; Маратъ преданъ суду революціоннаго трибунала.

Радость ихъ была коротка. Марать скрывается отъ преследованія въ своихъ привычныхъ подземельяхъ. 24-го апръля онъ выходитъ оттуда и является передъ революціоннымъ трибуналомъ; трибуналъ оправдываетъ его. Онъ возвращается въ тріумфів, увівнчанный лаврами, на половину признанный за божество, и вносится въ конвентъ на рукахъ народа.

Говорять, что Робесньерь завидоваль ему въ этотъ день. Какая минута для Жиронды? Марать всходить на трибуну какъ въ Капитолій. Онъ выказываеть нѣжность, милосердіе, покровительство врагамъ своимъ; онъ улыбается. Что предвѣщаеть улыбка Марата?

Жребій брошенъ; царство террора не будеть принадлежать жирондистамъ.

Чтобы они сдълали, если бы оно имъ досталось?

Верньо, Гюаде были твердо убъждены, что жестокости сдълають свободу невозможною. Въ этомъ отношении у нихъ былъ върный инстинктъ будущаго. Даже имъя въ своихъ рукахъ революціонный трибуналъ, они не воспользовались имъ, и я нахожу у новъйшихъ историковъ упрекъ жирондистамъ за то, что они не пролили крови. Они остаются до конца съ чистыми руками; и это происходитъ не отъ одного только естественнаго чувства гуманности, но и отъ разумной, подтвержденной опытомъ, мысли, что терроръ ведетъ къ рабству. "Хотятъ довершить революцію терроромъ", говорилъ Верньо. "Я желалъ бы довершить ее любовью".

У якобинцевъ, наоборотъ, было неодолимое стремленіе къ казнямъ. Они подталкивали къ нимъ, ускоряли ихъ своими рѣчами, своими адресами, своими упреками. Это была не одна только жажда мщенія. Они вѣрили, что въ пролитіи крови враговъ есть какая-то добродѣтель, и что новыя пдеи возродятся на эшафотахъ. Многіе изъ нихъ считали смерть тысячерукимъ идоломъ, который имѣетъ силу все преобразовывать. Обѣ партіп на естественныхъ свойствахъ своего характера основали политическую систему, которая у однихъ

называлась умфренностью, у другихъ — непоколебимостью.

Такъ разрѣшается часто задаваемый вопросъ: былъ ли бы терроръ такимъ же кровавымъ въ рукахъ жирондистовъ, какимъ сдѣлался онъ въ рукахъ якобинцевъ. Первые никогда не сдѣлали бы изъ него системы; эта конценція никогда бы не вышла изъ ихъ головы. Что они мечтали объ очищеніи лювой стороны — на это есть ясныя указанія. Но достовѣрно, что такое насиліе было бы для нихъ невозможно; оно тотчасъ же раздавило бы ихъ самихъ. Если арестъ Гебера и проектъ слѣдствія о безпорядкахъ вызвали противъ жирондистовъ уничтожившее ихъ возстаніе, то что бы было, если бы они осмѣлились поднять руку на уважаемыхъ членовъ Горы?

Они не могли удержаться, имъя законность и право на своей сторонъ. Что же было бы съ ними, если бы они вышли изъ границъ законности и

права? Весь городъ воспрянулъ бы противъ нихъ и они бы исчезли.

Не смотря на серьезныя неудачи, Жиронда разсчитываеть еще на силу отвлеченнаго права; она учреждаеть комиссію двінадцати для производства слідствія надь виновниками смуть. Она прибігаеть къ формамь судопроизводства; она приказываеть арестовать Варле, Гебера, какъ будто бы она еще засідаеть въ бордоскомъ суді. На кого опирается она, чтобъ привести въ исполненіе эти приказы. Гді ея армія? гді ея защитники? Въ національномъ саду за нее только дівнца Тероань де Мермкуръ. Изъ оконъ дворца, правая

сторона могла видѣть, какъ народъ сѣкъ ея амазонку, лишившуюся ума отъ гнѣва и стыда. Печальнымъ предвѣстіемъ показался бы этотъ фактъ, еслибъ

было время раздумать о немь.

Надо признаться также, что роковымъ знаменіемъ для жирондистовъ было требованіе ими новыхъ выборовъ. Какъ! предлагать голосованіе, созывъ избирателей, предоставленіе всего случаю, когда австрійцы въ Кондэ или Валансьеннь! Удалиться въ Буржъ, какъ этого хотьлъ Гюаде! Этого достаточно, чтобъ показать, что жирондисты не были способны повельвать во время общаго волненія. Когда опасность возрастаеть, власть переходить къ тымъ, кто всего смылье.

Дантонъ долго отдёлывался отъ жирондистовъ только добродушными насмёшками, выставляль ихъ неспособными даже на эло. "Это", повторяль онъ своимъ"), "прекрасные говоруны и люди съ хорошими манерами; но они никогда не дъйствовали ничъмъ кромъ пера и жезла судебнаго пристава". Такимъ образомъ, онъ покровительствовалъ имъ своимъ пренебреженіемъ; но они не воспользовались этимъ шансомъ спасенія! Они рѣшились угрожать единственному человъку, который могь или хотълъ ихъ защищать. "Вашъ Дантонъ!" восклицаетъ Гюаде. Дантонъ отвѣчаетъ: "А, ты меня обвиняещь, меня! Ты не знаешь моей силы". Одинъ онъ удерживалъ еще скопившійся противъ нихъ гнѣвъ, — а они пытаются обезчестить его обвиненіемъ, взводимымъ на него Ласурсомъ. Въ отвѣтъ Дантона слышится ревъ льва въ его пещеръ. При этихъ звукахъ Парижъ чувствуетъ себя свободнымъ въ своей ярости, и разражается революціей противъ жиронды.

Въ этотъ день жирондисты собственными своими руками разрушили укрѣпленіе, защищавшее ихъ отъ толиы. Каждая партія дѣлаетъ рано или поздно непростительную ошибку, которая увлекаетъ ее въ бездну и объясняетъ ея

паденіе.

## процессъ и смерть жирондистовъ.

(Глава І, кн. 14-й, т. 2).

Людовика XVI болѣе нѣть; жирондисты или заключены въ тюрьмы или находятся въ бѣгствѣ, — а между тѣмъ до народнаго счастья дальше чѣмъ когда-либо. Народъ голоденъ, ему недостаетъ хлѣба. Что же это за заговоръ, исходящій отовсюду? Голова начинаетъ кружиться у революціонеровъ. Ройе, Геберъ, Шометтъ первые схвачены этимъ головокруженіемъ. Аристократами считаются теперь ужъ не Монморанси и Ноайль, а купеческіе прикащики, писцы нотаріальныхъ конторъ. Противъ этого новаго патриціата нужна новая революція.

<sup>\*)</sup> Mémoires inédits du conventionnel Baudot.

Ночью, жители толиятся у дверей булочныхъ; какія мысли наполняютъ умы во время этихъ безконечныхъ бдёній? Легко вообразить себё, сколько подозржній, сколько ненависти могь внести въ эти голодныя толпы такой челов'вкъ, какъ Робеспьеръ.

Передъ ними изтъ болве враговъ; но воображение становится оттого еще разнузданиве. Невидимый врагь является имъ повсюду. Масса охвачена маніей

робеспьеровскихъ подозрфній.

5 сентября 1793 года было Dies irae народа, днемъ, въ который иниціатива движенія самымъ непосредственнымъ образомъ проистекала отъ толпы. Подстрекатели неизвъстны; это было вдохновениемъ голода. Наканунъ толпа направляется къ Думъ, потому что Дума царствуетъ. Она требуетъ хлъба. Шометть бѣжить въ конвенть и приносить оттуда декреть объ обязательной таксѣ на хлѣбъ. Съ торжествомъ возвращается онъ въ Думу. "Хлѣба! хлѣба! и тотчась!" реветь толна. Геберь совътуеть народу массами направиться къ Собранію и окружить его, какъ это было 10 августа, 2 сентября, 31 мая. 5-го сентября народъ следуеть за Шометтомъ и Гебертомъ въ конвентъ. Просьбы ихъ, поддержанныя и всколькими ораторами, къ которымъ возвращается въ эту минуту даръ слова, превращены въ декретъ; толпа дефилируетъ передъ собраніемъ. Этотъ день породилъ революціонную армію, за которою последовали революціонный трибуналь и гильотина.

До сихъ поръ терроръ былъ государственной тайной нъсколькихъ человъкъ: въ этотъ день онъ перенесенъ на мостовую кликомъ отчаянія. Отъ него

получаеть онъ свое освящение, —онъ популяренъ, онъ царствуеть.

Нетерпаніе народа не позволяло болье медлить съ казнью Марін Антуанетты. Процессъ ея, начатый 14 октября, былъ оконченъ чрезъ два дня. Марія Антуанетта не скрывала презрѣнія къ своимъ судьямъ. Отправляясь на казнь, она знала, что увлекаеть за собой жирондистовь, уже обреченныхъ на ту же участь. Это могло показаться ей началомъ справедливаго возмездія. Оборотившись назадъ, она могла бы видъть всъхъ вождей революцін входящими вследь за ней по темъ же окровавленнымъ ступенямъ того же эшафота. Ей нечего было желать мщенія, потому что эту заботу взяли на себя сами враги ея.

Отчего революція была такъ безжалостна къ женщинамъ? Въ такомъ числѣ ихъ не видѣли на ступеняхъ эшафота со временъ римскаго цирка. Не говоря уже о справедливости, ничто не могло быть болже лишено политическаго смысла. Но революція вводила равенство; несчастіе или нев'єжество было причиною того, что она заявила себя прежде всего равенствомъ казней.

По установившемуся уже обычаю, якобинскія депутацін являются съ требованіемъ казни жирондистовъ. При этомъ повторяется тоже, что говорилось противъ Людовика XVI. Водвореніе объщаннаго благополучія замедляють только обвиненные. Какъ только они умрутъ, сейчасъ же настанетъ золотой

вѣкъ, —таково заключение всѣхъ рѣчей.

Комитеты рѣшили, что никто изъ заключенныхъ не будетъ преданъ суду \*). Робеспьеръ и Шабо сперва желали смерти только Бриссо и Жансонне. Послѣ этихъ двухъ казней, они думали остановиться—такъ плохо разочли они сами тотъ путь, на который вступали. Но хладнокровно разсмотрѣвъ вопросъ, они нашли весьма естественнымъ продолжать въ томъ же духѣ. Эта первая капля пролитой крови открыла большую артерію. Громадность жертвы перестала страшить Робеспьера.

Какая разница между нимъ и Дантономъ, заболѣвшимъ отъ горести и повторявшимъ съ отчаяніемъ: "я не могу ихъ спасти!" Это слезы Титана о врагахъ своихъ. Среди систематиковъ, его окружавшихъ, Дантонъ оставался че-

лов'вкомъ.

Процессъ жирондистовъ обнаружилъ совершенное отсутствіе заговора, въ которомъ ихъ обвиняли. Ихъ погубило возстаніе Ванден, Ліона, Тулона, и въ особенности яростное желаніе Думы отмстить жирондистамъ за ихъ презрѣніе къ ней. Показанія Шоммета, Гебера, Шабо были безконечными филиппиками. Жирондистовъ упрекали въ томъ, что они пробовали защищаться. Почему же имъ было не попробовать? Вѣдь еще не было признано, что судъ только комедія и что всякій великій обвиненный долженъ идти на казнь безмолвно. Попытаться стоило. Верньо, Жансонне собирались съ силами для послѣдняго боя. Но величайшее преступленіе ихъ заключалось въ томъ, что они краснорѣчивы. Послѣ трехъ дней, прошедшихъ въ допросахъ, пренія поспѣшно были закрыты.

Отнять слово у Жиронды, значило какъ бы отръзать языкъ Цицерону, прежде чъмъ лишить его жизни. Пока жирондисты не были еще осуждены на молчаніе, они питали тайную надежду: они разсчитывали на какой-нибудь быстрый оборотъ общественнаго мнѣнія, чудесно совершенный Верньо—такъ полны были они вѣрой въ силу слова! Закрывъ уста жирондистамъ, трибуналъ отнялъ у нихъ больше, чъмъ жизнь — онъ отнялъ у нихъ возможность апеллировать къ потомству. Имъ, трибунамъ безъ народа, ораторамъ безъ слова, оставалось только одно—пронія; они были самые безоружные изъ людей. Но ихъ судьба рѣшила судьбу ихъ враговъ. Безмолвныя казни безъ завѣщаній,

безь защиты, стали участью всёхь революціонеровь.

Когда смертный приговорь быль объявлень, Валазе поразиль себя кинжаломь. Остальные осужденные не могли долже сдерживать своего презржива. Некоторые изъ нихъ бросили народу деньги, и возбудили этимъ только гижвъ его. Они возвъстили свою участь ижніемъ, которое должно было окончиться только вмъстъ съ ихъ жизнію. Въ этомъ насмѣшливомъ пѣніи не слышалось никакой надежды. Они торошлись умереть; они нетерпѣливо желали выйти изъ жизни, какъ изъ ловушки. Иронія и отчаяніе — вотъ отличительныя черты смерти жирондистовъ.

<sup>\*) &</sup>quot;Я узналь это отъ Камбона". Неизданныя записки Бодо.

По тщеславію ли, какъ утверждають нѣкоторые, или по возвышенности сердца, жирондисты необыкновенно ясно предчувствовали будущее рабство. Проницательнымъ взоромъ они видѣли порабощенное потомство, деспота, господствующаго надъ всѣмъ; они торжествовали, что избѣгаютъ казнію тѣла казни души. Это отражается во всемъ ихъ процессѣ, — въ насмѣшкахъ Дюко,

въ размышленіяхъ Верньо, въ задумчивомъ молчаніи Бриссо.

Наконецъ, изъ тюремнаго двора выбхали пять телъгъ, на которыхъ везли на эшафотъ двадцать одного жирондиста: Бриссо, Верньо, Жансонне, Дюперре, Карра, Гардіана, Дюпра, Силлери, Фоше, Дюко, Фонфреда, Ласурса, Бове, Дюшателя, Менвьеля, Лаказа, Легарди, Буало, Антибуля, Виже. Окоченълый трупъ Валазе находился между ними. Онъ былъ подвезенъ къ гильотинъ и, не будучи обезглавленъ, получилъ отъ палача позволеніе на похороны. Послъ этой ръзни, взоры толпы въ одинъ день привыкли къ гекатомбамъ. Чтобы ни случилось, уже ничто не могло болъе ни изумить толиу, ни привести ее въ негодованіе. Терроръ растворилъ свои тріумфальныя ворота; для смерти открылся

широкій путь и неограниченное раздолье.

Послѣ жирондистовъ, въ свою очередь, стремится въ пропасть смерти г-жа Роданъ. Воть она, въ бъломъ платьт, въ голубомъ пояст, съ повеселтвшимъ лицомъ, бъжитъ на встръчу узникамъ въ Консьержери и возвъщаетъ ниъ насмѣшливымъ движеніемъ, что для нея насталъ конецъ трагикомедін. Она смѣется, подобно жирондистамъ, смѣхомъ отчаянія. Она рада покончить съ напрасными мечтаніями, рада не видіть боліве торжества того, что ей ненавистно или презрънно. Чтобы ни говорили, но это не одна только радость влюбленнаго сердца, стремящагося соединиться съ умершимъ другомъ. Госпожа Роданъ любила меланхолическаго и смёдаго Бюзо. Но это ничего не доказываеть; она любила его небесною любовью, подобно героинямъ Корнеля. Какъ хорошо было бы скрыть эту тайну отъ всёхъ и умереть, не обнаруживъ ее ни передъ къмъ! Святая женщина такъ бы и поступила; но въ Роланъ было больше героизма чёмъ святости. Строгая въ дёйствіяхъ, она считала себя въ правѣ свободно располагать своими мыслями. Тайна ея обнаружилась сквозь тюремныя решетки аббатства и Сенъ-Пелажи. Инсьма ся къ Бюзо найдены и лежать передъ глазами нотомства. Г-жа Роланъ, какъ атлеть, задалась задачею побъдить свою страсть, не переставая питать ее. Она вовсе не думала уничтожать ее. Ей казалось достаточнымъ побъдить себя, не прибъгая къ самоуничтоженію.

Въ этомъ отношенін г-жа Роланъ аппелируетъ къ будущему; она заставляетъ потомство присутствовать при борьбѣ своего израненнаго сердца, изъкотораго струнтся кровь какъ на аренѣ цирка. Кто будетъ ея судьею?

Безпристрастная критика должна по крайней мѣрѣ принять въ разсчеть уединеніе, тюремную экзальтацію, воздвигнутый эшафотъ, отчаяніе, всюду присутствующую смерть, и можетъ быть также заразительное краснорѣчіе Повой Элоизы, отъ подражанія которой не всегда избавляются самыя прав-

дивыя души. Возможно ли допустить, что г-жа Роланъ говоритъ сознательно, когда воображаетъ себя созданною для наслажденій и романическихъ страстей? не она ли первая ошибается въ самой себѣ?..

Для Бюзо ли одъвается г-жа Роланъ въ свое бълое платье? Для него ли улыбается она на своей тельть? Нътъ, въ этой улыбкъ всего больше выражалась радость избавиться посредствомъ эшафота отъ низости и угнетенія.

Говорять, что, подступивь къ подножію гильотины, она спросила перо и чернила, чтобъ писать. Пришла ли ей въ голову какая нибудь внезапная мысль? Открыла ли ей смерть, на порогѣ которой она стояла, будущее? Желали-ли она оставить потомству слово? Кто осмѣлится поставить свою догадку на мѣсто этого вѣчнаго молчанія? Она привѣтствовала гипсовую статую свободы словами: "О, свобода, какъ насмѣялись надъ тобой!" Быть можетъ, она хотѣла сказать слово прощенія: но нѣтъ; она должна была умереть съ негодованіемъ, какъ и жила.

Роланъ, узнавъ о смерти своей жены, произилъ себя шпагой.

Смерть Бальи была наиболье безронотна и возбуждала наибольшее сожальніе. Онъ приняль клятву вь Jeu de paume; память объ этомъ должна бы, казалось, укрыть его отъ всякой ненависти. Но тогда помнили только о ръзнъ на Марсовомъ поль, и эшафоть воздвигался для него два раза, сначала на илощади Братства, потомъ (когда народъ сталъ говорить, что кровь Бальи осквернить это мъсто) во рвахъ около Сены. Бальи, съ связанными назадъруками, среди криковъ толпы, присутствовалъ при долгихъ приготовленіяхъ къ своей казни. Ясное спокойствіе ни на минуту не оставляло этого мудреца. "Ты дрожишь, Бальи?"—"Да, мой другъ, отъ холода". Наконецъ, приходить палачъ; послъ такой продолжительной агоніи, казнь могла показаться милосердіемъ.

Между тъмъ, жирондисты, покинувшіе Нарижъ, прочли на дверяхъ гостинницы, въ которой они жили въ Канъ, приказаніе арестовать ихъ; надо бъжать. Куда? какимъ образомъ? Вся Франція враждебно смотрѣла на нихъ. Одно мѣсте, быть можетъ, остается имъ върнымъ,—это Жиронда. Какъ пройти эти сто пятьдесятъ миль, на протяженіи которыхъ на каждомъ шагу всѣ взоры будуть обращены на нихъ? По неожиданному счастію, баталіонъ бретонскихъ волонтеровъ возвращается въ Бретань. Одиннадцать жирондистовъ, переодѣвшись волонтерами, идутъ въ рядахъ баталіона. Но достаточно ихъ конвою сказать одно слово—и они пропали. Они остаются одни. Бродя по деревнямъ, всюду встрѣчая угрозы, они слышатъ за собою крики: Вотъ они! Чудомъ приходять они къ Кёмперъ, и прячутся въ окрестномъ лѣсу. Купеческій корабль принимаетъ ихъ. Претерпѣвъ тысячи онасностей, они высаживаются наконецъ на берегъ этой милой Жиронды, гдѣ друзья примуть ихъ съ распростертыми объятіями.

Напрасная надежда! Родная земля отвергаеть ихъ. Болье чыть гдынибудь здысь отворачиваются оты нихъ. Ихъ гонять изъ одного убыжища въ другое,

чаще всего остаются они безъ крова, зарываются живые въ пещеры, умираютъ съ голода,—и женщины показываютъ себя въ отношеніи ихъ безчеловічніве, чімь мужчины; хуже этого ничего еще не было со времень императоровъ. Казалось, родъ человіческій паль еще ниже, чімь во времена Тацита. Впрочемь, встрічались также и великодушные люди, какъ наприміръ г-жа Букэ, открывшая свой домъ изгнанникамъ, и отецъ Гюаде, осмілившійся принять своего сына.

Талліенъ и коммисары монтаньяровъ преслѣдуютъ ихъ, какъ дикихъ звѣрей. Направляють пушки на тѣ убѣжища, въ которыхъ разсчитывають найти ихъ. Они достигають пещеръ Сентъ-Эмиліона; голодъ гонитъ ихъ отсюда. Они разлучаются другъ съ другомъ,—но всѣ дороги, ими избранныя, ведутъ късмерти. Гюаде, Салль, Валади взяты и гильотинированы. Барбару стрѣляетъ въ себя изъ пистолета, и раненый приносится на эшафотъ. Бюзо долго боролся для жизни. Любовь его къ г-жѣ Роланъ, въ особенности надежда мщенія, поддерживали его. Но смерть его была еще ужаснѣе. Тѣло его и тѣло Петіона были найдены на половину растерзанныя волками и собаками. Письма г-жи Роланъ, которыя Бюзо имѣлъ при себѣ, остались цѣлы.

Только одинъ Луве, поддержанный любовью, сдёлалъ чудеса. То пёшкомъ, то въ телёгё, то въ дилижансё, спрятавшись подъ ноги путешественниковъ, онъ проникъ чрезъ всю Францію въ Парижъ, во время самаго разгара террора, провель тамъ цёлый мёсяцъ у своей Лодонски, снова рискнулъ пробраться чрезъ департаменты, достигъ Юры, и мирно жилъ тамъ съ Лодонской. въ виду скалъ Мельери: чудо страсти, которое показалось бы невозможнымъ

даже пламенному воображенію Жанъ-Жака.

Кондорсе, укрывшись въ Парижѣ, написалъ свою книгу Progrès de l'esprit humain, подъ ножомъ террора, какъ Цицеронъ написалъ свои Officia подъ ножомъ Антонія.

Написавъ послѣднюю страницу своей книги, онъ конечно подумалъ, что жизнь его прошла не даромъ, и что не стоитъ болѣе защищать ее: покинувъ убъжище свое въ улицѣ Сервандони, онъ отправился въ окрестности Парижа. Его арестовали и заключили въ тюрьму; но на утро нашли только трупъ его. Онъ умеръ, какъ умирали древніе, одинъ, безъ свидѣтелей, съ равнодушіемъ человѣка, который не отстанваетъ свою жизнь, не предаетъ ее, но сохраняетъ за собою право предупредить центуріона.

## ГРАЖДАНСКІЙ КОДЕКСЪ КОНВЕНТА.

(Глава II, кн. 15-ой, т. 2-й).

Еслибы меня спросили, какой день быль самый необыкновенный, самый не предвидьный во время засъданій конвента, я сказаль бы, что день этоть быль 9 августа 1793 года. Въ этоть день вы могли бы подумать, что вхо-

дите въ другое собраніе, отділенное отъ прежняго долгимъ промежуткомъ глубокаго мира. Страхъ, угрозы, гнівь, подозрініе, даже чувство раздраженія разомъ исчезли. На місто всего этого снизошли въ сердца и укротили бурю безпристрастный разумъ, высшая справедливость, —такая справедливость, которая и въ самыя счастливыя эпохи різдко встрінчастся между людьми. Вмісто молчанія страха явилось впервые молчаніе одобренія, согласія, не только въ одной партіи собранія, но на всіхъ скамьяхъ его. Установилось согласіе, котораго еще нажанунів никто не ожидаль и о нарушеніи котораго теперь никто не думаль. Тутъ не было уже ни монтаньяровь, ни жирондистовь, ни побівдителей, ни побівжденныхъ, ни Долины, ни Болота. Какъ же совершилось это чудо? Человівкъ, мало замішанный въ политическую борьбу, казавшійся чуждымъ всего его окружающаго, вступиль на трибуну и положиль на нее Гражданскій Кодексь. Это быль Камбасаресь. Конвенть назначиль три місяца для приготовленія Кодекса; но трудъ быль совершень за два місяца до срока. Геропізмъ являлся въ это время и у юристовъ.

Какою слѣпотою падо быть пораженнымъ, чтобъ не признавать удивительнаго величія этой минуты! Всѣ французы потребованы въ армію. Валансьенъ, Конде, Майнцъ возвѣщають приближеніе непріятеля. Онъ перешелъ уже границу и присутствіе его чувствуєтся всѣми. Можно подумать, что этому народу осталось жить всего одно мгновеніе. Вдругь все успоконвается словно волиебствомъ. Всѣ останавливаются. Самые бѣшеные забывають свое изступленіе. И на что же употреблена эта минута успокоенія? На то, чтобы воздвигнуть

намятникъ гражданскихъ законовъ.

Собраніе, въ которомъ еще вчера раздавались крики, проклятія, мольбы, отвергнутыя рыданья, — сегодня только безстрастное эхо права, подобно сѣдалищу претора. Народъ, повидимому погибающій, даетъ себѣ законы, которые тенерь управляють міромъ. Скрижали закона, по истинѣ начертанныя среди молній и грома— если это не самое величественное въ исторіи, то гдѣ же искать его?

Чтобы довершить контрасть, хотите ли вы знать, кто предсъдательствуеть въ Конвент въ то время, когда образецъ гражданскаго свода дается Франціи и Европ ? Смотрите! это Максимпліанъ Робеспьеръ! Онъ стоить во глав Конвента, онъ его органъ, его представитель въ то время, когда разсматривается третья глава свода условія брачных договоровъ, отношенія между родителями и дѣтьми, т. е. важнѣйшія основанія, управляющія французскимъ обществомъ. Максимиліанъ Робеспьеръ отбираетъ голоса объ ихъ формулахъ, которыми гарантированы у насъ навсегда собственность и семейство. Замѣтьте, какъ величаво Робеспьеръ ставить вопросы, какъ быстро они разрѣшаются, какъ веѣ встаютъ въ знакъ одобренія, какъ Робеспьеръ провозглашаетъ единогласіе Конвента по каждой изъ этихъ основъ, на которыхъ зиждутся до сихъ поръ всѣ наши имущественныя и общественныя отношенія. Камбасаресъ дѣлаеть предложенія; Гора утверждаеть; Робеспьеръ провозглашаетъ. Нашъ граж-

данскій сводъ получаетъ жизнь безъ борьбы, безъ оппозиціи какою-то зиждущею необходимостью, подъ вліянісмъ которой преклоняются всё умы и всё

страсти.

Какимъ же образомъ случилось, что впослёдствін Гора, Робеспьеръ, весь Конвентъ прослыли разрушителями того соціальнаго порядка, который, напротивъ, былъ ими основанъ? Ихъ дёло подверглось забвенію. Основанія, положенныя ими, приписаны были другимъ. Этимъ систематическимъ забвеніемъ хотёли удержать націю въ невёдёніи, кому обязана она соціальнымъ своимъ устройствомъ. Исторія конвента, лишенная самыхъ важныхъ фактовъ (а что можетъ быть важнѣе гражданскаго свода?), обратилась только въ исторію страстей и битвъ, его волновавнихъ.

Ничто не дёлаетъ столько чести французамъ, какъ то, что они были способны холодио и безстрастно дать себё сводъ гражданскихъ законовъ среди самаго безумнаго разгара 1793 года. Это лучше всего показываетъ непобёдимую энергію французской расы. Нётъ ни одного народа, который бы проявилъ такое могущество гражданскаго разума среди крайней опасности смерти. Я не вижу, чтобы римляне сдёлали что-нибудь подобное. До сихъ поръ говорятъ о томъ полё, которое они купили во время занятія его Аннибаломъ. Но что значитъ въ сравненіи съ этимъ, поле гражданскихъ законовъ, пріобрётенное французами въ то время, когда цёлый міръ почти держалъ ихъ подъ своею пятою?

Такимъ образомъ, для нихъ чрезвычайно важно дать себѣ ясный отчеть въ той минутѣ, когда они положили первую основу своихъ гражданскихъ законовъ. Къ несчастію, нація, столь щекотливая относительно своей чести, позволила отнять у себя свою главную славу, чтобъ облечь этой славой, въ страшный ущербъ самой себѣ, другія времена, другихъ вождей, или, лучше сказать, одного человѣка, который съумѣлъ поставить себя на мѣсто всѣхъ.

Самое существенное въ гражданскомъ сводѣ — это основные принципы, общія формулы, отъ которыхъ зависить его характеръ. Въ этомъ собственно и заключается творчество. Когда эти великія линіи начертаны, то самые по-средственные люди и времена могуть пополнить пропуски, довершить начатос,

окончательно отделать фигуру, вырезанную на мраморе.

Сравните съ этой точки зрѣнія гражданскій сводъ 1793 года съ такимъ же сводомъ 1803 года. Вы увидите, что всѣ великія формулы, дающія характерь законодательству, почти буквально перешли изъ свода Конвента въ сводъ XII года. Сущность того и другаго таже самая. Да и могло ли быть иначе, когда бывшіе юрисконсульты Конвента — Камбасаресъ, Трельяръ, Берлье, Мерленъ (изъ Дуэ), Тибодо воспроизводили свое же дѣло подъ маскою перваго консула? О прежней дѣятельности имъ было велѣно забыть. Перечитайте рѣчи государственныхъ совѣтниковъ и трибуновъ, которые, при первомъ консулѣ, излагаютъ основанія гражданскаго свода. Никогда, или почти никогда не упоминаютъ они о сводѣ 1793 года, изъ котораго заимствують они

всю сущность и душу. Кто бы осмёлился, въ 1803 году, упоминать объ авто-

ритеть, знанін, мудрости законодателей 1793 года?

Отсюда происходить тоть пробёль, который поражаеть въ особенности пностранныхъ юрисконсультовъ. Гражданскій сводъ 1803 года является безъ традицій, безъ прошлаго, безъ всякаго историческаго основанія; онъ кажется чистымъ умозрёніемъ, вышедшимъ изъ земли по военному приказу великаго полководца. Коллективныя работы Учредительнаго и Законодательнаго Собраній, въ особенности работы Конвента, безъ сомнёнія видоизмёненныя, исправленныя, дополненныя въ подробности, принесены въ жертву славё перваго консула. Въ настоящее время мы должны найти и воспроизвесть первый сводъ, безъ котораго копія 1803 г. кажется статуей безъ пьедестала.

Не слъдуеть допускать, чтобы французская нація потеряла свою прекраснъйшую заслугу; пускай возвратять ей то, что было у нея отнято. Націп не

позволительно простирать забвение до самозабвения.

Въ Юстиніановомъ сводѣ лежитъ душа великихъ законовѣдовъ предшествовавшаго времени; тогда не думали стирать ихъ дѣло и ихъ память. Наука самовластія пошла гораздо дальше во время консульства. Въ сводѣ 1803 года Наполеонъ систематически уничтожилъ слѣды дѣятельности Конвента.

Гражданскіе законы постоянно разработывались въ одномъ и томъ же духѣ, во всѣ самыя разпохарактерныя эпохи революціи. Тянулась одна и таже нить, которую ничто не могло порвать; она позволяетъ найти дорогу въ лабиринтѣ. Партіи измѣняются, наслѣдуютъ другъ другу и передаютъ другъ другу эту Аріаднину нить, постоянно одну и ту же, начиная отъ фельяновъ

п кончая термидорцами.

Положение объ актахъ состояния обязано своимъ существованиемъ Законодательному Собранію (20 сентября 1792 года); основанія законовъ о наследстве-Учредительному Собранію. Но только въ председательство Кутона Конвенть декретироваль невозвратно равенство въ раздёлё наслёдства; усыновленіе, принятое въ принципъ 18 января 1792 г., было возведено на степень закона въ августъ 1793 и 16 фримра III г. Законы о родствъ, опекъ, контрактахъ, обязательствахъ, обнародованы 23 фрюктидора, 5 брюмера, 17 нивоза И года. Такимъ образомъ, борьба партій ни въ чемъ не измѣняетъ планъ, идею, духъ вновь созидаемаго гражданскаго права. Дело подвигалось впередъ тихо, но непрерывно, и уцелело даже тогда, когда все рушилось кругомъ него. Конвенть посвятилъ ему шестьдесять засъданій, съ промежутками болбе или менбе значительными. Къ предшествующимъ главамъ присоединялись одна за другою посл'єдующія, и мирный памятникъ воздвигался среди усыпленной на минуту злобы. Подобно тому, какъ бурное море отлагаеть на дно своего ложа спокойные слои мрамора, такъ и французская революція, въ самыя грозныя свои эпохи, отлагала на дно своего ложа паразлельные, симметрическіе, гармоничные пласты гражданскихъ законовъ.

### о томъ, что свобода должна быть человъколюбивою.

(Глава III, кн. 17-ой, т. 2).

Кто употребляеть мфры устрашенія, тоть осуждень или употреблять ихъ постоянно, или погибнуть, какъ скоро онъ отъ нихъ откажется. На жестокостяхъ нельзя основать общественную свободу, и вотъ почему: если вы предадитесь жестокостямъ, то должны будете продолжать ихъ всегда и держать для этого въ своихъ рукахъ неограниченную власть: жестокостью вы возбудите противъ себя и своей системы непримиримую ненависть, чувство мести, скрытную, затаенную злобу, и все это только будеть ждать случая, чтобъ разразиться. Если вы, постоянно употребляя топоръ или изгнаніе, хоть на одинъ день останетесь безоружными, наконившіяся злоба и чувство мщенія опрокинутся на васъ и уничтожать, сменивъ вашу тираннію своею. Такимъ образомъ, вы принуждены постоянно быть во всеоружін открытаго или замаскированнаго деспотизма, и не можете отступить отъ него иначе, какъ предоставивь вашимь врагамъ возможность захватить его въ свои руки. Съ своей стороны, враги ваши не могуть обойтись безъ него изъ боязни, чтобы онъ снова не перешелъ къ вамъ, если вы остались живы, или къ вашимъ единомышленникамъ, если они есть у васъ.

Когда люди привыкли къ системъ управленія посредствомъ страха, отъ нихъ уже ничего не получишь пнымъ путемъ. Оттого-то директорія п была обречена на безсиліе. Каждый ставилъ ни во что власть, освободившую его

отъ террора.

Такимъ образомъ, государство осуждено переходить отъ одного террора къ другому до тёхъ поръ, пока не явится вождь, который, соединивъ въ себё всё роды власти и тиранийи, разобъетъ надежды и понравится обёнмъ партіямъ, подавивъ и ту, и другую. Такова исторія революціи до нашихъ дней.

Говорять, что террористы ждали благопріятнаго случая для того, чтобъ покинуть систему террора. Мечта! Эта благопріятная минута никогда бы не наступила. Отказаться оть своего оружія, значило бы для нихъ идти на върную погибель.

Какъ могли террористы обезоружиться и снова появиться на площадяхъ въ качествъ простыхъ гражданъ? Ихъ непремънно въ тотъ же день задушили бы тъ, которымъ они оставили жизнь. Подъ гнетомъ собственныхъ своихъ дъйствій, они должны были постоянно отдалять минуту милосердія, на которую разсчитывали. Что сказать о системъ, которая не можеть ни продолжаться безъ того, чтобъ не износиться, ни прекратиться безъ того, чтобъ не погубить своихъ приверженцевъ!

Одно изъ величайшихъ затрудиеній, съ которыми сопряжена свобода, за ключается именно въ томъ, что она должна быть гуманною. Она не можетъ поль-

зоваться всёми средствами, подобно тираніи. Воть почему она такъ рёдко встрічается въ мірів, воть почему такъ мало народовь достигають ея. Деспотизмъ можетъ располагать двадцатью средствами тамъ, гдів свобода располагаеть только однимъ.

Причина этому та же, по которой добрые люди почти неизбъжно подчиняются злымъ. Нервые пользуются только честными средствами, тогда какъ вторые могутъ пользоваться и правомъ, и неправдою, смотря по собственной выгодъ.

Французы должны же наконець познать самихь себя. Что они могутъ увидать въ своемъ прошедшемъ? Варооломеевскую ночь, отмъну нантскаго эдикта, сентябрьскія убійства, государственные перевороты, проскрищціп. Все это пдеть изъ одного источника и приводить къ одной и той же непзоѣж-

ной развязкъ: рабству.

Эгого-то періодическаго возвращенія однихъ и тёхъ же перипетій надо избѣгать. Но кто осмѣлится сдѣлать первый шагъ? Кто осмѣлится порвать связь съ прошедшимъ? Можемъ ли мы сказать, что вышли изъ стараго порядка, пока нашъ темпераментъ остается прежній? Кто рѣшится отказаться отъ радости мщенія, отъ наслажденія воздѣйствовать тиранніею противъ тираніи? Какая партія не побоится стать на эту неизвѣстную для насъ, слыву-

щую у насъ невозможною, почву права и свободы?

Нельзя стремиться къ ней, говорять намъ. Кто пожелаеть быть только справедливымь, тотъ сейчасъ же погибаеть подъ рукою несправедливости. Никто еще не возвратился невредимымъ изъ этой страны чистаго права. Она пожираеть тёхъ, которые ввёряются ей. Это берегь, отталкивающій тёхъ, которые хотять пристать къ нему. Это море, наполненное подводными камнями и чудовищами. Но вёдъ тоже самое говорили и объ океанть, прежде чёмъ Христофоръ Колумбъ провель по его волнамъ свой корабль. Есть ли между нами Колумбъ, который дерзнеть проникнуть въ этоть неизвъстный міръ права, справедливости, гуманности?

### ПРИГОТОВЛЕНІЯ КЪ 9-му ТЕРМИДОРА.

(Книга 19-ая, т. 2-ой).

Поразивъ главивйнихъ вождей революціи, Робеспьеру, Сенъ-Жюсту и Кутону оставалось только предать самихъ себя. Они и сдёлали это 9-го термидора. По мёрё приближенія непзбёжной катастрофы, черная меланхолія обладіваеть двуми первыми. Незамітно ни малівншаго сліда геройскаго спокойствія, знаменующаго успіхъ; во всіхъ ихъ річахъ и самыхъ тайныхъ сочиненіяхъ звучитъ вічный отголосокъ мрачныхъ предчувствій — смерть, могила, кладбище. Мысль о смерти до такой степени схожа у нихъ обоихъ, что трудно сказать, кто изъ нихъ заимствовалъ ее у другого.

Они жили уже въ области смерти; они носили ее съ собою, дышали ею, распространяли ее повсюду. Какъ они ни скупились ею для другихъ, такъ предвкушали ее заранте для самихъ себя. Смерть была ихъ совтищей и основаниемъ ихъ успта. Никогда еще люди не предвъщали свое падение такъ издалека; они приучили къ нему общественное митние. Они наводили уныние

даже на самыхъ близкихъ къ себъ людей.

Положеніе ихъ было отчаянное. Чёмъ болёе система Робеспьера обращалась противъ его цёли, тёмъ болёе онъ упорствоваль въ своей системѣ. Не замѣчая, что система никуда не годится, онъ вообразилъ, что надо усилить терроръ закономъ 22-го преріаля и умертвить террористовъ; онъ далъ себѣ слово исполнить это. Онъ не зналъ, что дёлать, а упорство не позволяло ему перемѣнить систему даже тогда, когда онъ видѣлъ, что заблуждается. Играть въ одно и то же время роль Марія и Суллы—значитъ, не быть ни тѣмъ, ни

другимъ.

Противъ ежедневныхъ неудовольствій и возраставшаго террора Робеспьеръ искалъ убъжища въ идеъ добродътели, заимствованной у стоиковъ и у Руссо. Ему удалось увърить себя, что все препятствующее ему есть произведеніе порока, и что война, которую онь поддерживаетъ эшафотомъ, есть война добродътели противъ преступленія. Если мы желаемъ быть справедивыми, то должны признать, что съ помощью софизмовъ и гордости, Робесньеръ не только успокоилъ свою совъсть, но даже окружилъ ее ореоломъ крови, сквозь который никогда не пропикало сомивніе. Чти болтье приближался онъ къ развязкъ, тыть болтье превращался для него политическій вопросъ въ вопросъ правственный. Усдинившись въ область того, что называль онъ добродътелью, онъ считаль за ничто человъческія жертвы, которыя должны были, по его митнію, приготовить царство добродътели. Потерявъ голову въ этомъ кровавомъ туманъ, онъ думалъ уже не объ освобожденіи народа, но о томъ, чтобъ сдълать то, что несовмъстно съ природой человъка.

Въ этотъ последній періодъ старыя названія партій изменились для Робесньера; въ его глазахъ существовало только одно различіе между людьми нравственными и безнравственными. Последніе должны исчезнуть съ лица земли. Таковы были взгляды его, укреплявшіеся по мерть приближенія смерти.

Онъ требоваль истребленія безиравственных людей съ удивительнымъ спокойствіемъ, думая уничтожить въ и всколько лёть в в ковые пороки, посредствомъ чародейства террора. Друзья Дантона, пережившіе его, повторяли что "если дать волю Робеспьеру и Сень-Жюсту, то отъ Франціи скоро останется только Онванда челов въ двадцать политическихъ транцистовъ".

Вст признають, что Робеспьеръ слишкомъ уже довърилъ эшафоту заботу бороться за него; въ эти послъдніе, предсмертные дни онъ скрывался даже оть своихъ, въ уединенныхъ прогулкахъ, о которыхъ знали только самые приближенные къ нему люди. Онъ упражнялся въ стръльбъ изъ пистолета въ отдаленномъ саду, и говорятъ, пріобрълъ довольно большой навыкъ обра-

щаться съ этимъ оружіемъ, какъ будто дёло шло о дуэли съ однимъ челов'єкомъ, а не съ цёлымъ міромъ! Часто слышали, какъ сожалёлъ онъ о томъ, что не вступилъ въ армію по окончаніи сессіи Учредительнаго Собранія и не научился военному искусству.

Многіе предполагають, что онь начиналь предвидіть господство военнаго деспотизма и потому сожалівль, что не могь однимь ударомь разрубить гордієва узла, вы который запутался. Я думаю, что честолюбіе его стремилось не вы эту сторону. Во всякомы случай, слишкомы уже поздно было думать объ этомы.

Утверждаютъ также, что онъ тратилъ цёлые часы на любовь къ дочери своего хозянна, Дюпле, и нёкоторые писатели рисуютъ блестящія романическія картины этихъ домашнихъ сценъ.

На самомъ же дёлё, эта молодая дёвушка преклонялась предъ нимъ, и онъ позволяль ей боготворить себя; не такой онъ быль человёкъ, чтобы любовь могла заставить его забыть хотя на одну минуту о его ненависти и подозрёніяхъ.

Едва ли можно предполагать, что этой молодой Леонорѣ удавалось порой расправлять морщины на судорожномь лицѣ Робеспьера. Увѣряють, что онъ хотѣлъ жениться на ней; но этотъ неопредѣленный планъ не смягчилъ бы ни на часъ его сердца; счастье не входило ни на минуту въ его душу, цѣликомъ преданную политическамъ тревогамъ.

Впрочемь, кто знаеть, какъ далеко увлекало его воспоминание объ Эмилъ Руссо въ лавкъ столяра Дюпле? Эта лавка была убъжниемъ политическихъ страстей. Честный Дюиле-отецъ очень рано оставиль свои инструменты и пошелъ отправлять ужасныя обязанности присяжнаго въ революціонномъ трибуналъ. Племянникъ его, Сюмонъ Дюиле, отправился въ армію въ 1792 году. Первымъ пушечнымъ выстрёломъ ему оторвало ногу; онъ вернулся на деревяшкъ и служилъ секретаремъ у Робесньера. Жена Дюпле и его двъ дочери охраняли безопасность Робеспьера; он в допрашивали подозрительных в посътителей, и бдительность ихъ никогда не была обманута. Такая преданность достаточно показываеть, какъ искрененъ и заразителенъ быль фанатизмъ Робеспьера. Среди этихъ простодушныхъ людей онъ воображалъ, что тутъ обитель добродьтели и что онъ осуществляеть, въ частной жизни, тъ начала, которыя хотёль предписать Франціи. Это маленькое честное общество нетолько не могло смягчить его, --- напротивь, оно утверждало его въ мысли объ истребленіи людей порочныхъ. Видя, какъ улыбались простодушныя женщины Дюпле среди струговъ, пилъ и другихъ инструментовъ Эмиля, онъ увърялъ себя все болѣе и болѣе, что онъ выполняеть завѣщаніе Руссо. Могь ли онъ считать себя виновнымь въ злодействахъ, могь ли заметить каплю крови на своихъ рукахъ, когда дочь столяра, тихое, невинное, непорочное созданіе, принимаеть его на порогѣ и называеть спасителемь? Она для него была гласомъ народа, гласомъ хижинъ. Еслибъ какъ-нибудь и закралось въ его душу сомнѣніе, достаточно было бы ея одной, чтобъ возвратить ему полную самоувъренность.

Такимъ образомъ, то, что смягчило бы сердце другого человѣка, для Робеспьера служило только поводомъ еще къ большему унорству въ его перво-

начальныхъ рёшеніяхъ.

Женщины Дюиле, своею невинностью и даже своей ижиностью, доставляли ему убъжище противъ угрызеній совъсти. Еще итсколько мъръ строгости—казалось ему—и народъ осуществить типъ Эмиля и Юлін Руссо.

#### H.

### канунъ 9-го термидора.

Развязка приближалась. Какъ всегда случается во время роковыхъ кризисовъ, всв принимали убры предосторожности, исключая того, кто долженъ быль погибнуть. Заговоръ составился только между врагами Робесньера. Они дъятельно готовились къ последней борьбе: одни разсчитывая на помощь кинжала, другіе—на возстаніе въ конвенть. Техъ, кого страхъ удаляль изъ собранія, Колло д'Эрбуа убъкдалъ явиться туда. Онъ смягчалъ свой голосъ; этотъ страиный комедіанть показывалъ, что онъ также уметъ улыбаться. Съ помощью искоторыхъ другихъ, онъ собиралъ большое стадо трусовъ и гналъ его въ засъданія, предоставленныя почти однимъ офиціальнымъ чтецамъ военныхъ извістій. Всё считали себя счастливыми, что могутъ наполнять подробностями и торжествомъ побъдъ мрачные часы, въ которые было опасно не только говорить, но даже молчать. Никто не зналъ вполить, что приготовлялось.

Въ это время Робеспьеръ не оставался безъ предупрежденій. Даже изъ Ванден генерать Дюфресъ прислаль ему для этой цёли своего адъютанта. Безнокойство начало проникать и въ семейство Дюпле. Но ничто не извлекаеть Робеспьера изъ его бездѣятельности. Между тѣмъ какъ враги его волнуются, сосредоточиваются во мракѣ, онъ хвалить себя за то, что не принимаетъ никакихъ предосторожностей. Кромѣ жалобъ въ клубѣ якобинцевъ, произносимыхъ какъ будто бы съ тѣмъ, чтобъ заранѣе оледѣнить его приверженцевъ, онъ ничего не предпринимаетъ, все оставляетъ на волю случая. Не сообщено никакого приказа агентамъ его въ кварталахъ, не дано никакой инструкціп Думѣ, которая такъ слѣпо была предана ему и готова была броситься въ бой по первому его слову. На случай первой неудачи, не было условлено мѣсто собранія. Смертный плачъ, какъ на погребальномъ кострѣ, наполняеть эти послѣдніе дни и замѣняеть собой и приготовленія, и энергію. Что это—отчаяніе, безнечность, слабость? Все вмѣстѣ взятое. Пли скорѣе—кто повѣрить этому? Робеспьеръ занять быль въ это время какъ никогда. Онъ воздвигаль укрѣп-

леніе, за стінами этого укрипленія онъ думаль укрыть свое діло, своихъ друзей, себя самого и свое счастіе! Онъ работаль надъ нимъ безостановочно. Этимъ неприступнымъ укрѣпленіемъ былъ... проекть рѣчи! Говорятъ, что выправляя и выглаживая его, онъ безпрестанно уходиль въ самыя уединенныя мъста, иногда въ лъсъ Монморанен, и взывалъ кътвин Ж. Ж. Руссо подъ густыми деревьями, вдохновлявшими учителя.

....8-е термидора наступило. Робеспьеръ, въ платьт такого же небеспоголубаго цвъта, какъ и на праздникъ Верховнаго Существа, направляется къ собранію. Его сателиты были разсіяны по дорогів такимъ образомъ, чтобы никто этого не могъ зам'єтить. Онъ садится возліє Майля, на свое обыкновенное мъсто, на скамът непосредственно ниже Горы. Неизвъстно, принятъ ли

- быль онь съ обыкновеннымъ почетомъ; я охотно в'єрю, что н'єть.

.... Варреръ возв'вщаетъ взятіе Антверпена. Робеспьеръ показывается на трибунъ; среди общаго смущенія, онъ развертываетъ огромную рукопись.

Робесньеру шелъ тогда тридцать пятый годъ, но, казалось, онъ никогда не быль молодь. Голову онъ закидываль назадъ, словно удавъ, поднимающійся изъ подъ ноги, которая на него наступила. Голова эта привлекала сперва винманіе только своей неподвижностью; первымъ впечатл'вніемъ, производимымъ ею, была сухая строгость законшка. За очками, которые онъ носиль, не видно было его взора. Усталые глаза его бросали только мигающій полулучь и то лишь тогда, когда въ нихъ загорался гиввъ. Сжатые виски и лобъ, не дававшій простора великимъ мыслямъ, приподнятый носъ, слишкомъ большой ротъ, маленькія сжатыя губы, невыносимо приторная улыбка, когда онъ хотіль прикрыть ею свои замыслы, мертвенный цвёть лица, судорожныя щеки-весь видъ его изобличаль постоянное усиліе, недов'єріе, волю, логику, но вовсе не кровожадность дикаго звтря, какъ говорили. Характеръ этой физіономін заключается въ отсутствін преобладающей черты. Только внутренняя воля, систематичность освещали отвлеченнымъ светомъ эту геометрическую фигуру, въ которую не проникали ин страсть, ин темпераменть. Надо имъть слишкомъ послушное воображение, чтобъ прочесть на этомъ лицѣ мракъ террора, который его окружаеть.

Ръшившись на этотъ разъ скрыть гордость и выказать только горесть общественнаго д'ятеля, Робеспьеръ усп'ять въ этомъ въ начал'ь своей р'яти. Онъ выставляеть себя не просителемъ (надо признаться, что до этой роли онъ никогда не спускался), но человъкомъ, несправедливо гонимымъ; онъ укрывается въ конвентъ, чтобы найти тутъ скоръе утъшение, чъмъ пристанице противъ злобы. Если онъ чего боится, такъ это-внушать страхъ. Съ этой минуты видно, что онъ не изъ великаго поколѣнія Маріевъ; онъ совершенно отстраняетъ себя отъ отвътственности за терроръ, который онъ производить; онъ жалуется на то, что его отождествляють съ революціоннымь трибуналомь, словно не въ этомъ последнемъ его сила въ глазахъ его приближенныхъ. Защита ловкая, но лишенная величія и умаляющая его, отнимающая у него то страшное мо-

гущество, которымъ онъ окруженъ. Гдв же надвется онъ скрыться, если перестануть его бояться? Онъ выражаеть это ясно; онъ показываеть, гдв его надежды, льстя партін Долины, напоминая, что онъ спасъ 73 жирондистовъ, н взывая въ особенности къ честности, которую, казалось, онъ отожествлялъ съ ними. Для нихъ находитъ онъ слова мира, улыбки и даже ласки; онъ очевидно обмануть этимъ долгимъ молчаніемъ, этимъ нѣмымъ усердіемъ и этою услужливостью, готовой следовать за нимъ съ поникшей головой во всехъ его ужасахъ. Довъріе къ Долинъ обличаеть въ немъ недостаточное знаніе человъческой природы; такая ошибка неисправима. Онъ думалъ, что оскорбленія прощаются съ теченіемъ времени, что партін забывчивы, — п этимъ самымъ отдался напболье въ руки закореньлыхъ враговъ своихъ, вообразилъ, что не-

любовь ихъ должна быть меньше, потому что она старъе.

Выказавъ такимъ образомъ въ первый разъ мягкость и кротость, онъ скоро утомляется такимъ притворствомъ. Онъ думаеть, что достаточно обезпечиль себя со стороны тёхъ, которыхъ удостоилъ ласки,-п снова показывается въ обыкновенномъ своемъ видъ. Онъ обращается противъ революціонеровъ и на нихъ вымещаетъ свою ненависть: "Преступный союзъ интригуетъ въ средѣ самаго національнаго конвента; надо наказать измѣнниковъ". Разъ попавъ на эту тему, онъ уже болѣе не принадлежить себѣ, онъ развиваетъ ее по своему обыкновенію чрезъ міру. Онъ обвиняеть комитеть общественнаго спасенія, комитеть общественной безопасности и, въ темныхъ выраженіяхъ, Баррера, Карно, Колло, Бильо-Варенна. Затѣмъ, гнѣвъ и темпераментъ увлекають его за предълы всякой осторожности, и онъ называетъ плутами Камбона, Маларме, Рамеля. Такимъ образомъ, полуобъщанія, высказанныя имъ въ началѣ рѣчи, были только ораторскою уловкою. Можно ли не опасаться человека, который такъ илохо владъетъ своей ненавистью, что не можетъ воздержать ее даже на минуту, даже въ рѣчи, каждое слово которой онъ такъ долго взвѣшивалъ и разсчитывалъ?

Тогда тѣ, которыхъ онъ успоконвалъ, содрогнулись также, какъ п тѣ, которымъ онъ угрожалъ. Всъ одинаково чувствовали себя подъ съкирой. Неопредъленная надежда на прекращение террора, которую нъкоторые продолжали еще хранить, тотчасъ исчезла. "Назовите тъхъ, которыхъ вы обвиняете!" раздается одинъ голось. Робеспьеръ, чтобы не ограничивать своихъ угрозъ, отказывается называть кого бы то ни было. Обвинение висить надъ всёми, ис-

ключая Долины.

Могильный тонъ, предчувствіе смерти, примішивающіеся къ каждому слову Робеспьера, могутъ предвъщать только новыя трагедін. Развъ такъ приносится миръ? Это завъщаніе, запечатанное кровью жертвъ, каковы бы онъ ни были. Вотъ что думаль каждый во время рѣчи Робеспьера. (Далъе Кине излагаеть ть же подробности, какія находятся и у Минье. Конвенть сначала соглашается панечатать рѣчь, но потомъ Камбонъ бросаеть въ лицо Робеспьеру обвиненія, это ободряеть конвенть. Робесньерь находить нужнымь оправдаться, конвенть

снова вотируеть вопрось о напечатаніп річи. Во время голосованія, Робеспьерь стоить на своемь місті; гордый еще, онъ ищеть глазами тіхь, кто
осмітлится сопротивляться ему прямо. Собраніе постановляеть декреть о не напечатаніи різчи; это первое сопротивленіе такь потрясаеть Робеспьера, что онъ
надаеть на свою скамью и съ подавленнымь вздохомь произносить: "Я погибь!" фразу эту слышать его сосідни поропятся передать другь другу).

#### VI.

Робеспьеръ п Сенъ-Жюстъ, по смерти Дантона, постоянно оскорбляли его память, какъ будто бы онъ еще стоялъ передъ ними и могъ отвѣчать имъ.

Великое посмертное преступленіе, которое они взводили на него, заключалось въ томъ, что никто не осмѣлился защищать его. Имъ было суждено испытать ту же участь. Никто изъ столькихъ людей, превозносившихъ ихъ до небесъ, не поднялся за нихъ; прошло сорокъ лѣтъ, прежде чѣмъ кто нибудь принялъ на себя трудъ пересмотрѣть ихъ процессъ передъ судомъ исторіи.

Послѣ этого долгаго промежутка времени, явились защитники Робеспьера и Сенъ-Жюста. Впадая въ другую крайность, они пожертвовали всѣми людьми революціи якобинскому тріумвирату. Не нашлось ни одного чистаго и безпорочнаго человѣка въ сравненіи съ тремя героями якобинской легенды; я ошибаюсь, говоря легенды, потому что этоть предразсудокъ не поддерживался народною памятью. Народная память оставалась ему чуждою; онъ появился спустя сорокъ лѣть послѣ событій, какъ результатъ науки, системы, т. е. всего того, что наиболѣе противно народному творчеству.

Замѣчая, что французская революція не осуществляєть міровыхь надеждь, ею возбужденныхь, нѣкоторые умы пришли къ мысли, что все зло произошло оть паденія Робеспьера; они стали думать, что Робеспьеръ приближался къ цѣли въ то самое время, когда его свергли. Сдѣлай онъ еще нѣсколько шаговъ на этомъ пути—и справедливость, по ихъ словамъ, воцарилась бы на землѣ.

Правда, Робеспьеръ никогда столько не говорилъ о добродѣтели, нравственности, справедливости, о всемірномъ благополучіи, какъ въ послѣдніе мѣсяцы своей жизни,—потому ли, что политика все болѣе и болѣе ускользала отъ него, или потому, что предчувствіе смерти придало его словамъ п его мысли непривычную возвышенность.

Это чисто нравственное завъщание ослъпило его учениковъ явившихся въ другомъ въкъ; они приходили въ отчаяние при мысли о томъ, что это видъние всемирной справедливости и блаженства не осуществилось на землъ только благодаря капризу обстоятельствъ.

Взвъсьте по одиночкъ всъ ошибки Робеспьера, не говоря уже о казняхъ,— и вы, напротивъ, увидите, что едва ли когда-нибудь катастрофа была болъе

пензбъжна. Робеспьеръ и приверженцы его зашли такъ далеко, что было одинаково невозможно спасти ихъ систему и ихъ самихъ. Они шли къ безднъ съ

закрытыми глазами; потерянные заранте, они погибли безъ защиты.

Система, вследствіе которой въ последніе месяцы отрублено было тысяча четыреста головь въ одномъ Парижѣ-такая безумная система не могла найти себъ поддержки. Она шла совершенно наперекоръ принципамъ террористическихъ правительствъ, которыя обыкновенно стараются поразить своихъ враговъ однимъ сильнымъ ударомъ, и поразить въ самомъ началъ. Тутъ же, напротивъ, варварство увеличивалось съ каждымъ днемъ, и государственная муд-

рость была оскорблена точно также, какъ и человѣколюбіе.

Утромъ 8 термидора Робеспьеръ находился еще подъ вліяніемъ иллюзін, присущей всімь политическимь ораторамь, которые управляють народомъ посредствомъ собранія и собраніемъ посредствомъ слова. Эти люди видять, наблюдають, боятся только людей, которые говорять. Это единственные противники, которые не дають имъ спать. Что касается до молчаливыхъ заговорщиковъ, они смотрятъ на нихъ, какъ на своихъ союзниковъ или людей нейтральныхъ. Робеспьеру следовало бы знать, что тотъ, кто возбуждаетъ трепетъ, долженъ возбуждать его постоянно.

По отношенію къ Робесньеру люди были связаны исключительно страхомъ; эта связь нарушается, какъ только онъ апеллируетъ къ ихъ сочувствію. Это законъ въчной логики. Туть нечему удивляться, не о чемъ и горевать.

Послѣ пораженія своего утромъ 8 термидора Робеспьеръ, будь онъ человъкомъ дъйствія, могъ бы въ ночь съ 8 на 9 термидора окружить залу Конвента, арестовать на скамьяхъ главиѣйшихъ народныхъ цредставителей, бросить имъ въ глаза обвинение въ заговорѣ, объявить въ Парижѣ, что надо спасти республику отъ плановъ заговорщиковъ, составить постановленіе, вслѣдствіе котораго онъ быль бы провозглашень диктаторомъ. Онъ могъ бы, принявъ эти мѣры, увлечь за собою большинство Конвента. Планы подобнаго рода, серьезно обдужанные, часто увънчиваются успъхомъ. Но для этого нужно было вечеромъ 8 числа не убъждать якобинцевъ, а вооружить ихъ, арестовать комитеть общественнаго спасенія, окружить себя воспитанниками Марсовской школы, собрать преданные кварталы, обезоружить и парализовать остальные, заключать въ тюрьмы, убивать, изгонять, удивлять, — и все это разомъ, внезапно. 9-го термидора обезсиленный и укрощенный Конвенть провозгласиль бы Робеспьера непорочнымь, мудрымь, спасителемь и узакониль бы противъ воли его диктатуру.

Вотъ слабый, правда, шансъ успѣха, открывавшійся вмѣсто эшафота; отчего Робеспьеръ не попробовалъ воспользоваться пмъ? Потому что предпріятія подобнаго рода приготовляются издали, а Робеспьеру никогда не приходило въ голову употребить военную силу для своего возвышенія. Посл'є столькихъ попытокъ достигнуть неограниченной власти, оставалось только

овладіть ею или погибнуть.

Робеспьеръ поставилъ себя въ самое ужасное положение; оно не давало ему пной возможности спастись, какъ посредствомъ принциповъ, противоноложныхъ его собственнымъ, и посредствомъ способностей и пороковъ, которыхъ ему недоставало. Въ концъ концовъ обнаружилось, что Робеспьеръ не былъ тѣмъ человѣкомъ, какимъ его воображали. Его, неспособнаго къ дѣйствію, хотѣли заставить дѣйствовать, то есть поступать вопреки своей природѣ. Тогда сдѣлалось яснымъ, что онъ не изъ тѣхъ людей, которые овладѣваютъ имперіями.

Между смертью Дантона и Робеспьера есть слёдующая разница: казнь Дантона непонятна со стороны революціонеровъ; Робеспьеръ сдёлаль смерть свою непзбёжною тёмъ, что казнилъ революціонеровъ, и въ особенности тёмъ,

что угрожаль имъ.

Нечего спорить противъ того, что очевидно. Послѣдствія 9 термидора должны показать самымъ ослѣпленнымъ, что Франція не испытывала ничего подобнаго отчаянію, какое испытывають теперь защитники Робеспьера; что Робеспьеръ не создалъ ничего прочнаго; что за исключеніемъ небольшой кучки приверженцевъ его, всѣ были къ нему или равнодушны, или непріязненны; что онъ не только не приближался къ цѣли, но съ каждымъ днемъ удалялся отъ нея; что число враговъ его увеличивалось со дня на день; что, желая поражать съ двухъ сторонъ, онъ поразиль только самого себя; что Марій разрушилъ въ немъ Суллу, а Сулла—Марія. Виѣсто того, чтобы быть въ состояній умѣрить терроръ, онъ принужденъ былъ увеличивать его съ каждымъ днемъ; въ мессидорѣ агенты его требовали трехъ тысячъ головъ въ одномъ только департаментѣ Воклюзы. Онъ не могъ ни поддержать террора, ни выйти изъ него; ложь его системы обнаруживалась со всѣхъ сторонъ и обращалась противъ него.

Дайте Робеспьеру эти нѣсколько мѣсяцевъ, которыхъ требуютъ для него въ настоящее время—чтобы вышло изъ этого? Онъ послалъ бы на эшафотъ Колло д'Ербуа, Бильо-Варенна, Бурдона, Карно, часть монтаньяровъ. Онъ остался бы еще болѣе одинокимъ, еще болѣе поставилъ бы себя въ зависимость отъ своихъ враговъ, которые ненавидѣли не только лично его, но и

его дело. Что можно возразить на это? Онъ уничтожиль самъ себя.

По крайнъй мъръ одна мысль никогда не приходила въ голову современникамъ Робеспьера—мысль, что онъ былъ чуждъ террору. Что сдълалъ бы этотъ человъкъ безъ топора? Кто можетъ его вообразить себъ иначе? Оставъте за нимъ по крайней мъръ его дикое величіе; оно можетъ еще устрашать потомство. Не будемъ адвокатами подобныхъ людей. Они должны нести всю тяжесть своей системы,—иначе они ниже исторіи. Не защищайте ихъ какъ обыкновенныхъ смертныхъ.

Робеспьеръ не показывался въ теченіе двухъ послёднихъ мёсяцевъ въ комитетахъ; но за него дёйствоваль его жестокій законъ 22-го преріаля, освобождавшін обвинителя отъ представленія всякихъ доказательствъ и унич-

тожавшій защиту. Смерть сижшила и безъ того; присутствіе Робеспьера не

было необходимо для большаго еще ускоренія ея ударовъ.

Хотя память Робеспьера и Сенъ-Жюста была стерта въ течение многихъ поколѣній, но она оставила по себѣ пагубное наслѣдство, которымъ воспользовались многіе, не зная его источника. Наслѣдство это — идея о необходимости диктатуры для основанія свободнаго государства. Идея эта стучалась ночью въ двери комитета общественнаго спасенія, и, отвергнутая имъ, распространилась неизвѣстно какими путями въ одномъ отдѣлѣ французской демократіи. Проповѣдуемая то открыто, то подъ чужимъ покровомъ, она не потеряла до сихъ поръ своего господства надъ умами. Отчаяніе внушило ее Робеспьеру и Сенъ-Жюсту; къ чему она привела ихъ— это показываетъ ихъ участь.

Чему учать насъ люди всёхъ партій во время революцін? Умирать. Въ этомъ искусстве они дошли до совершенства. Но кто желаетъ жить свободнымъ, тотъ долженъ смотрёть въ другую сторону. Свободы никогда не было

въ нашемъ прошедшемъ. Не станемъ же искать ее позади себя.

#### УТОПІИ.

(Глава XI, кн. 24-ой, т. 2).

Употреблять въ дёло высшую философію тамъ, гдё ей нечего дёлать— не всегда признакъ ума. Есть вещи, на которыя слёдуетъ смотрёть просто, невооруженнымъ глазомъ; если вы посмотрите на нихъ въ телескопъ, то про-изведете только туманъ, который не имѣетъ даже достоинства реальнаго существованія.

Наше несчастіе заключается въ томъ, что почти всѣ наши утопіи родились среди рабства; онѣ сохранили духъ его. Отсюда происходить то, что онѣ такъ склонны видѣть союзника во всякомъ рождающемся деспотизмѣ. Наши творцы системъ посвящають свои мечтанія абсолютизму. Такъ какъ иден ихъ часто противорѣчатъ человѣческой природѣ, то они охотно довѣряютъ деспотизму заботу осуществленія этихъ идей. Жизнь не поддается имъ, — они хотять принудить ее произволомъ. Отсюда рѣшительная склонность ихъ къ сильнѣйшему, и чѣмъ онъ сильнѣе, тѣмъ для нихъ лучше.

Враждебно относясь къ развитію личности, то есть къ жизни современнаго человіка, они разбиваются о движеніе другихъ національностей, которыя поднимаются и устраиваются, не заботясь объ этихъ призракахъ. Вотъ причина, препятствующая распространенію нашихъ системъ вні Франціи. Онів не переступають нашихъ границь; за границей ихъ считають выродками заблуждающейся революціи.

Сенъ-Симонъ, Фурье и другіе наши утописты образовались въ умствен-

номъ одиночествъ имперіп. Они считають своимъ открытіемъ многое изъ того, что уже давно извъстно Европъ. Умственная континентальная блокада наложила на нихъ свою печать.

Нѣкоторыми сторонами они соприкасаются съ безуміемъ. Но именно это дало прелесть нензвѣстнаго идеямъ, которыя не всегда были новы. Быть можетъ, безъ этого зерна безумія, они прошли бы незамѣченными и не сдѣлались бы для многихъ чудомъ и религіей. Такая игра опасна, разумъ, среди нея, уменьшается или погибаетъ. Сколько людей видѣлъ я, которые оставляли въ въ ней лучшую часть себя! остатокъ дней своихъ они употребляли на исканіе безвозвратно потеряннаго ими равновѣсія. Другіе, для своего искупленія, переходили въ другую крайность робости и слѣпаго преданія. Но подобныя болѣзни надо лечить осторожно. Онѣ слишкомъ еще новы, чтобы о нихъ можно было говорить безъ предубѣжденія.

Всѣ утопіи имѣютъ двѣ общія черты: диктатора и папу, которые чаще всего соединены въ одномъ лицѣ.

Онт не могли освободиться отъ вліянія среднихъ втковъ; онт возвращаются къ нимъ путемъ химеры.

Послѣ нѣкоторыхъ поворотовъ, онѣ всѣ примыкаютъ къ папству, къ святому престолу, на который онѣ возводятъ самихъ себя. Онѣ приковываютъ себя къ этому новому трону, чтобъ приковать къ нему и другихъ. Построивъ свою религію, онѣ требуютъ, чтобъ умъ склонился передъ нею и оспариваютъ у него право анализа. Это бумажные змѣи, проникающіе за облака, но невидимая веревочка ихъ удерживаетъ; съ воздушной высоты, въ одно мгновеніе ока, они падаютъ въ прежнюю бездну и остаются въ ней съ спутанными ногами.

Воть исторія столькихъ утопій, которыя стремятся возстановить древній деспотизмъ. Оставьте, оставьте эти химеры; онѣ заслоняютъ намъ путь къ свѣту.

#### XII.

Въ заговорѣ Бабефа вы узнали то страшилище, которое, подъ именемъ коммунизма, испугало Европу шестьдесять лѣтъ спустя; подойдемъ къ этому страшилищу и дерзнемъ къ пему прикоснуться. Общая черта всѣхъ этихъ ученій — почти совершенное отрицаніе личности, которая есть главное колесо великой общественной машины. Какъ ви смотрѣть на эти идеп, — какъ на результатъ революціи, или какъ на болѣзненное уклопеніе отъ нея и плодъ отчаянія, — несомнѣнно то, что первая причина ихъ заключается въ остаткѣ привычекъ, заимствованныхъ изъ воспитанія среднихъ вѣковъ.

Въ тёхъ странахъ, где индивидуальное сознание не было спльно пробуж-

дено религіозной реформой, теоретики привыкають считать за ничто пидпвидуальныя силы. Они уничтожають человъческое я и за тъмъ не находять уже

никакого препятствія въ области возможнаго.

Самое сильное препятствие для всёхъ этихъ системъ — личность. Но если вы найдете средство уничтожить правственную личность, образовавшуюся въ теченіе многихъ в ковъ, передъ вами останется равнодушная матерія, которую всегда можно организовать по вашей фантазін, безъ протеста со стороны живой силы въ глубинъ души. Уничтожьте результатъ цълой исторіп, освобожденіе личности — вы тотчась же сділаетесь, по духу, современникомъ самыхъ древнихъ обществъ, и вамъ останется только выбрать то или другое время, какое придется вамъ болѣе по вкусу. Не выходя изъ дому, вы можете перенестись въ самое отдаленное прошлое — въ Спарту, Опвы или Персеполь; Вуонаротти не сомнъвался же въ 1797 году, что можно ввести спартанскій соціальный порядокь "не позже какъ черезъ шесть мъсяцевъ".

Отнимите у меня живое чувство моего собственнаго сознанія, моей прирожденной оригинальности, всего того, что составляеть сущность моего бытіяи я безъ затрудненія посл'єдую за вами назадь, сд'єлаюсь вм'єст є съ вами подданнымъ Ликурга, или кліентомъ Гракха, или обитателемъ Салента. Если я что-нибудь значу въ этомъ мірѣ, то только потому, что во миѣ живеть духъ свободы. Ему обязань я темь, что не нравлюсь столь многимъ въ этомъ міре. Заглушите во мив этоть духъ, которымъ я живу и страдаю, — я сделаюсь легкою вещью. На мит не будеть уже отпечатка никакого времени, я буду скользить по поверхности человъческой жизни, лишенной своей сущности —

надежды и горя.

Съ этого времени вы можете располагать мною какъ хотите, какъ однимъ изъ призраковъ вашихъ видъній. Въ одну минуту вы можете перенести меня въ самое отдаленное время, въ ту страну, которую вамъ угодно будетъ вызвать въ вашемъ сновидении. Я буду вернымъ подданнымъ всёхъ псчезнувшихъ обществъ и всёхъ государствъ ничтожества, которыя вамъ угодно будетъ предложить мнв. Какъ можетъ придти мнв мысль о сопротивленін вашей власти, когда я въ сущности буду только рабомъ вашихъ мечтаній?

Такъ какъ столь явныя иллюзіп были очень часты, то я считаю возможнымъ заключить изъ этого, что онъ указывають на недостатокъ въ восиитанін народовъ-на преобладаніе въ немъ элементовъ, отжившихъ свое время. Отсюда смѣшеніе воспоминаній съ надеждами, отсюда попытки постропть новое общество на основаніяхъ, заимствованныхъ изъ эпохи давно прошедшей. Бабефъ, Сенъ-Симонъ и Фурье не въ состояніи выйти изъ монастыря

Кампанеллы.

#### XIII.

Для желающаго воснользоваться опытомъ, міръ представляеть, уже въ теченіе шестидесяти лѣтъ, прекрасный случай для сравненій теоріи съ дѣйствительностью; если это сравненіе не было еще до сихъ поръ сдѣлано, то это

доказываеть только отвращение людей поучаться практикою жизни.

Со времени появленія системы Бабефа, другія утоніи не переставали рождаться, образовываясь бол'ве или мен'ве на т'вхъ же основаніяхъ: отрицаніи личной собственности и отрицаніи личныхъ правъ. Въ тоже время, словно для того, чтобы представить громадное поле для оныта, толиы или лучше сказать ц'влые народы эмигрировали изъ Европы въ С'вверную Америку. Эмиграція эта часто доходила до трехъ сотъ тысячъ челов'єкъ въ годъ; иногда число это возвышалось до семи сотъ тысячъ. Вторженіе варваровъ, которымъ окончился древній міръ и начался новый, происходило не въ такихъ огромныхъ разм'єрахъ.

Вотъ какое поучение предлагается тёмъ, которые ищуть истины безъ предваятой мысли. Въ течение полувёка въ Европе теоретики начертывають съ полной свободой законы и формы новаго общества. Сидя на этомъ берегу Океана, они воздвигають, строять обширной идеалъ, которому должно нодчиниться грядущее поколёніе. Зданіе свое они совершенствують, завершають его въмаліснымъ подробностяхъ. Случая только не доставало до сихъ поръ, чтобы этотъ прекрасный сонъ обратился въ дёйствительность при нашемъ пробужденіи.

Съ другой стороны, вотъ что происходить на другомъ берегу Океана. Въ то время какъ теоретики устранвають здѣсь, въ идеѣ, будущее общество, толпы людей распространяются въ Сѣвероамериканскихъ Соединенныхъ Штатахъ; новыя области родятся тамъ на глазахъ у всѣхъ. Никакое физическое препятствіе, никакое преданіе не мѣшаетъ устроить имъ свои отношенія по своему усмотрѣнію: Они приходятъ ото всѣхъ странъ горизонта, не связанные никакими внѣшними обязательствами, никакими узами. Точно такъ же, какъ теоретики наши имѣютъ полную возможность воображать все то, что считаютъ они наилучшимъ и наиболѣе необходимымъ, — эти новые пришельцы, въ своемъ дикомъ Эдемѣ, свободны осуществить все то, что первые воображаютъ.

Какой прекрасный случай доказать, что наши системы входять въ великій планъ будущихь обществъ! Невозможно, чтобы такія огромныя массы людей, вышедши изъ нашей среды и брошенныя въ первобытную свободу, не заявили хоть что-нибудь изъ тѣхъ инстинктовъ, которые заявляемъ мы здѣсъ, среди нашихъ книгъ. Наскучивъ старымъ міромъ, эти піонеры Америки, отказавшіеся отъ возврата назадъ, олицетворяютъ собою духъ нововведеній; отъ нихъ можно ожидать осуществленія нашихъ утопій. Ничего, если онѣ не могутъ тотчасъ же достигнугь того практическаго совершенства, которое мы имъ прицисываемъ; довольно и того, если онѣ покажутся. Мы увидимъ человѣческое илемя, предоставленное самому себѣ и идущее на встрѣчу нашимъ мыниленіямъ.

Везъ сомнѣнія, въ этихъ обширныхъ пустыняхъ, гдѣ физическая природа голько ждетъ господина, чтобы слушаться его приказаній и получить отпечатокъ нашихъ умовъ, появится свой Гракхъ Бабефъ, свой Сенъ-Симонъ, свой Фурье, или свой Огюстъ Контъ? Несмотря на все разнообразіе этихъ первыхъ соціальныхъ эскизовъ и этихъ колыбелей будущаго, конечно, та же мысль, тѣ же формы, тѣ же принципы будутъ встрѣчаться всюду, въ дѣйствительности, какъ и въ нашихъ системахъ? Личность будетъ стерта, явится одно только государство? Въ этихъ зародышахъ новыхъ государствъ никто не осмѣлится сказать: "это мое"?

Воть область предположеній; посмотрите теперь на дійствительность. Бросьте взглядь на то, что происходить въ этихь рождающихся обществахь. Идите въ глубину этого новаго міра вслідь за эмиграціей людей, которых природа бросаеть туда пригоринями, и которые организуются подъ гнетомъ нужды, какъ кристалль образуется въ горів. Что за неожиданность! Какое разочарованіе! Нигді не встрівчается не только эскиза, но даже тіни того соціаль-

наго порядка, о которомъ мы мечтаемъ въ Европъ.

Въ то время, когда такъ легко этимъ эмигрантамъ, прибывшимъ изъ всёхъ концовъ вселенной, оставить безъ раздёла дёвственную землю, я вижу, напротивъ, что съ перваго шага каждый отдёляетъ себё участокъ земли и ставитъ загородь, въ которой Ж. Ж. Руссо видёлъ первое начало зла. На монхъ глазахъ повсюду возникаетъ собственность и человёческая личность. Въ этихъ столь новыхъ странахъ, въ этихъ первобытныхъ пустыняхъ, гдё человёкъ водворился только вчера, мы уже слишкомъ поздно приходимъ съ своими системами; мёсто занято инстинктами, и эти инстинкты противорёчатъ всему тому, о чемъ мы мечтали.

Не говорите, что это исключительное явленіе: оно происходить въ слишкомъ широкой рамкѣ. Въ это громадное горнило по истинѣ приливаеть человѣческая природа, и невозможно закрывать глаза въ виду опыта, производимаго цѣлою вселенной. Природа, въ этихъ новыхъ гражданскихъ обществахъ, идетъ въ одномъ направленіи, наши системы—въ другомъ. Мы присутствуемъ при самозарожденіи новыхъ государствъ, и они низвергаютъ наши теоріи. Мы предписываемъ законы будущему,—а будущее въ это время образуется и растетъ на нашихъ глазахъ. Оно противорѣчитъ всѣмъ законамъ, которые мы

для него начертали.

Признаюсь, если бы я когда-нибудь пришель къ идеямъ, составляющимъ сущность нашихъ утопій, меня бы затруднило противорѣчіе, представляемое не только древнимъ міромъ (къ этому я приготовленъ), но и этими новыми мірами, растущими словно для того, чтобы убѣдить насъ въ тщетѣ нашихъ иллюзій. Мнѣ пришло бы на мысль, что мон видѣнія будущаго суть только отраженіе давно погребенной жизни, и я отказался бы отъ монхъ плановъ, еслибы не могъ найти ихъ слъда въ обществахъ, рождающихся и растущихъ передъ моими глазами.

# СОДЕРЖАНІЕ.

| Предисловие К. Арсеньева                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IXI  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Введеніе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CTP. |
| Характерь французской революціи, ея результаты, ея ходъ. Последовательныя формы монархіи.—Людовикъ XIV и Людовикъ XV.—Состояніе умовъ, финансовъ, и общественныя нужды; положеніе правительства при восшествій на престолъ Людовика XVI.—Морена, первый министръ; его тактика.—Онъ избираетъ министровъ популярныхъ и склонныхъ къ реформамъ; цёль его при этомъ. Тюрго, Малербъ, Неккеръ; ихъ планы; они встръчаютъ опиозицію со стороны двора и привилегированныхъ сословій; они терпятъ пеудачу.—Смертъ Морена.—Вліяніе королевы Маріи Антуанеты. Популярные министры замѣняются министрами царедворцами.—Калопиъ и его система; Бріеннъ; его характеръ, его попытки.— Бѣдственное положеніе финансовъ; оппозиція аристократіи; оппозиція парламентовъ; оппозиція провинцій. — Отставка Бріенна; второе министерство Неккера. — Созваніе генеральныхъ штатовъ. Что привело къ | 1    |
| ГЛАВА І. Съ 5-го мая 1789 г. но ночь 4-го августа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Открытіе генеральных штатовь.— Мнінія о нихь двора, министерства и разнихь государственныхь сословій. — Повірка полномочій. — Вопрось о подачів голосовь по сословіямь или поголовно. — Сословіе общинь образуеть изь себя національное собраніе. — Дворъ приказываеть запереть залу гді засідали штаты. — Клятва въ Јей de Paume. — Большинство духовнаго сословія присоединяется къ общинамъ. — Королевское засіданіе 23 іюня, его безполезность. — Проэкть двора; событія 12, 13 и 14 іюля; отставка Неккера; возстаніе Парижа; образованіе національной гвардій; осада и взятіе Бастилій. — Послідствія событій 14 іюля. — Декреты 4 августа. — Характерь начавшейся революцій.                                                                                                                                                                                              | 20   |
| ГЛАВА II. Съ ночи на 4 августа до 5 и 6 октября 1783 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Положеніе учредительнаго собранія.—Партія висшаго духовенства и дворянства. — Мори и Казалесъ. — Партія министерства и объихъ палать: Мунье, Лали-Толандаль. — Народная партія; тріумвирать Дюпора, Барнава и Ламета; его положеніе; вліяніе Сіеса; Мирабо, предво-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |

51

68

92

106

ГЛАВА III. Съ 6-го октября 1789 г. до смерти Мирабо, въ апрълъ 1791 г.

ГЛАВА IV. Съ апръля мъсяца 1791 по 30 сентября, день закрытія учредительнаго собранія.

Политика Европы передъ французской революціей: система союзовъ, принятая разными государствами.—Общая коалиція противъ революців; мотивы каждаго государства. — Переговоры и декларація въ Мантуѣ. — Въгство въ Вареннъ; арестъ короля; временное отстраненіе его отъ престола. — Республиканская партія въ первый разъ отдѣляется отъ конституціонной монархической партін. — Конституціонная партія возстановляеть короля. — Пильпицкая декларація. — Король принимаеть конституцію. — Окончаніе засѣданій учредительнаго собранія. . . . .

## Національное законодательное собраніе.

ГЛАВА V. Съ 1-го октября 1791 г. по 21-ое сентября 1792 г.

Первыя сношенія Законодательнаго собранія съ королемъ.—Положеніе партій: фельяны, поддерживаемые среднимъ классомъ; жирондисты, поддерживаемые народомъ.—Эмиграція и ослушное духовенство; декреть противъ нихъ; veto короля.—Предвъстіе войны.—Жирондистское министерство, Дюмурье и Роланъ.—Объявленіе войны королю венгерскому п богемскому. — Пораженіе французскихъ армій; декретъ о резервномъ лагеръ у Парижа въ 20,000 человъкъ; декретъ объ изгнаніи неприсягнувшихъ священниковъ; veto короля; паденіе жиропдистскаго министерства. — Петиція мятежниковъ, 20 іюня, съ цѣлью заставить короля принять декреты и возстановить министровъ.—Послѣднія попытки конституціонной партіи.—Манифестъ герцога Браупшвейгскаго. — Событія 10 августа. — Вооруженное возстаніе Лафайета противъ дѣятелей 10 августа; оно не удается.—Разногласіе въ Собраніи и новомъ городскомъ управленіи; Дантонъ.—Вторженіе пруссаковъ.—Убійства 2-го сентября.— Аргонская камианія.—Причины событій во время Законодательнаго собранія

## Національный конвентъ.

CTP-

ГЛАВА VI. Съ 21-го септября 1792 г. до 21-го января 1793 г.

156

# ГЛАВА VII. Съ 21-го января 1793 г. до 2-го іюня.

179

## ГЛАВА VIII. Отъ 2-го ионя 1793 г. до апръля 1794 г.

Возстаніе департаментовъ противъ 31-го мая: продолжительныя неудачи на гранидахь: усивхи мятежниковъ въ Вандев. — Гора издаетъ конституцію 1794 г. и тотчасъ же пріостанавливаетъ двйствіе ея, чтобы сохранить и усилить революціонное правительство. —Всенародное ополченіе; законъ противъ подозрѣваемыхъ. Побѣда Горы внутри страны и на гранидахъ. — Смертъ королевы, дваддати двухъ жирондистовъ и пр. Комитетъ общественнаго спасенія; его могущество; его члены. —Республиканскій календарь. —Побѣдители 31-го мая раздѣляются. —Ультрареволюціонная партія думы (Гебертисты) уничтожаетъ католицизмъ и установляетъ поклоненіе Разуму; ея борьба съ комитетомъ общественнаго спасенія; ея пораженіе. — Умѣренная партія Горы (дантонисты) хочетъ уничтожить революціонную диктатуру и установить законное правленіе; ея паденіе. —Комитетъ общественнаго спасенія одинъ торжествуетъ . .

203

#### ГЛАВА IX. Отъ смерти Дантона въ апрълъ 1794 г., до 9-го термидора (27-го іюля 1794 г.).

Усиленіе террора; причина его. — Системы демократовь; Сень-Кюсть. — Могущество Робеспьера. — Празднество Верховнаго Существа. — Кутонь представляеть законь 22-го преріаля, которымь преобразовывается революціонный трибуналь; безпорядки, споры, потомъ повиновеніе конвента. — Д'ятельные члены комитетовь разд'яляются: съ одной стороны Робеспьерь, Сень-Жюсть и Кутонь; съ другой — Бильо-Варенпъ, Колло

221

276

д'Эрбуа, Барреръ и члены комитета общественной безонасности.—Поведеніе Робеспьера; онъ перестаетъ являться въ комитетъ опирится на якобинцевъ и думу. — 8-е термидора; Робеспьеръ требуетъ возобновленія комитетовъ, но не усифваетъ въ этомъ.—Засфданіе 9-го термидора; Сень-Кюстъ доносить на комитеты; Талльенъ прерываетъ его; Бильо-Вареннъ сильно нападаетъ на Робеспьера; всеобщее озлобленіе конвента противъ тріумвировъ; ихъ арестуютъ.—Дума возстаетъ и освобождаетъ заключенныхъ.—Опасности и мужество конвента; опъ лишаетъ инсургентовъ покровительства законовъ. Городскіе кварталы принимаютъ сторону конвента.—Пораженіе и казнь Робеспьера и инсургентовъ

ГЛАВА X. Съ 9-го термидора до 1-го преріаля ІІІ-го года республики (20-го мая 1795), времени возстанія и пораженія демократической партін.

Конвентъ послѣ паденія Робеспьера. — Партія комитетовъ; партія термидорская; составъ ихъ и цѣль. — Упадокъ партіи комитетовъ. — Обвиненіе Лебона и Каррье. — Состояніе Парижа; якобинцы и предмѣстья принимаютъ сторону старыхъ комитетовъ; золотая молодежъ и кварталы — сторону реколюціонеровъ 9 термидора. — Обвиненіе Бильо-Варенна, Колло д'Эрбуа, Баррера и Вадье. — Движеніе 12-го жерминаля. — Ссылка обвиненныхъ и пѣсколькихъ монтапьяровъ, державшихъ сторону ихъ. — Возстаніе 1-го преріаля. — Пораженіе демократической партіи; обезоруженіе предмѣстій; низшій классъ исключенъ изъ участія въ правленін, лищенъ конституціи 93 г. и теряетъ свою матеріальную силу . . . .

ГЛАВА XI. Съ 1-го преріаля (20-го мая 1795), до 4-го брюмера (26-го октября), послѣдняго дня засѣданій конвента.

Походы 1793 и 1794 годовъ. — Состояніе умовъ въ войскѣ при извѣстіи о 9-мъ термидорѣ. — Завоеваніе Голландіи; расположеніе французской армін на Рейнѣ. — Базельскій миръ съ Пруссіей; миръ съ Пспаніей. — Высадка въ Киберонѣ. — Реакція переходить изъ рукъ конвента въ руки роялистовъ. — Избіеніе революціонеровъ на Югѣ. — Директоріальная конституція ІІІ года. — Фрюктидорскіе декреты, требующіе избранія двухътретсй конвента въ члены повыхъ совѣтовъ. — Ожесточеніе роялистской партін въ парижскихъ кварталахъ. — Она возстаетъ. — День 13-го вандемьера. — Выборъ совѣтовъ и директоріи. — Конецъ дѣятельности конвента; ея продолжительность, ея характеръ.

# Исполнительная директорія.

ГЛАВА XII. Съ водворенія директорін, 27 октября 1795 года, до государственнаго переворота 18-го фрюктидора V-го года (3-го августа 1797).

Обзоръ революців. — Характерь ея втораго, возстановительнаго періода; переходь оть общественной жизни къ жизни частной. — Иять директоровь; труди ихь по впутреннимь дёламь республики. — Умиротвореніе Вапдеи. — Заговорь Бабефа; послёднее пораженіе демократической партін. — Илань кампаніи противъ Австріи; завоеваніе Италін генераломь Копапарте; договорь въ Кампоформіо; признаніе французской республики со всёми ея пріобрётеніями и окружающими ее республиками — батавскою, ломбардскою, лигурійскою, — которыя продолжають ея

CTP.

295

о 18-го

ГЛАВА XIII. Съ 18-го фрюктидора (4-го сентября 1797) до 18-го брюмера (9-го ноября 1797).

Директорія возвращается 18-го фрюктидора къ революціонному правительству, нісколько смягченному. — Всеобщій мирь, въ которомъ не принимаеть участія только Англія. — Возвращеніе Бонанарте въ Парижъ; экспедиція въ Египетъ. — Демократическіе выборы VI г.; директорія уничтожаєть ихъ 22-го флореаля. — Вторая коалиція; Россія, Австрія, Англія пападають на республику со стороны Пталів, Швейцарін и Голландін; повсем'єстныя пораженія. Демократическіе выборы VII г.; 30-го преріаля совъты мстять директоріи насильственнымь измъпеніемъ ел состава. Двѣ партін въ новой директоріи и въ совѣтахъ: умфренная республиканская партія, подъ предводительствомъ Сіейса, Роже-Дюко, Совита Старийшинг; партія крайних в республиканцевь, подъ предводительствомъ Мулена, Гойэ, совъта Пяти Сот и общества Манежа.—Различные проекты.—Побъды Массены въ Швейцаріи, Брюна въ Голландіи. - Возвращеніе Бонапарте изъ Египта; онъ вступаеть въ соглашеніе съ Сіейсомъ и его партіей. — Дни 18-го и 19-го брюмера. — 

320

### ГЛАВА XIV. Съ 10-го ноября 1799 г. но 2-е декабря 1804 г.

Надежды различных т партій посль 18 брюмера. —Временное правительство.-Конституція Сіейса; она искажена въ консульской конституціи XIII года.—Образованіе правительства; миролюбивые планы Бонапарте.—Итальянскій походъ; поб'єда при Маренго.—Общій миръ: на материкв — въ силу люневильскаго договора; съ Англіею — въ силу аміенскаго договора. — Сліяніе партій; внутреннее благоденствіе Франціи. — Честолюбіе перваго консула; онъ возстановляеть государственную церковь, конкордатомъ 1801 г., создаеть кавалерственный военный ордень, учрежденіемь Почетнаго Легіона, и дополняеть этоть порядовь вещей установленіемъ пожизненнаго консульства. — Возобновленіе непріязненныхъ отношеній къ Англіи. — Заговоръ Жоржа и Пишегрю. — Война и покушенія роялистовъ служать новодомь къ установленію имперін.--Наполеонъ Бонанарте провозглашенъ наследственнымъ императоромъ и номазань папою, 2 декабря 1804 г., въ церкви Парижской Богомагери.—Постепенное отступление отъ революціонныхъ началъ. - Успахн самодержавія впродолженіе четырехь лать консульскаго управленія. . .

839

## ГЛАВА XV. Отъ учрежденія имперіи въ 1804 г., до 1814 г.

Характеръ имперін.—Обращеніе республикь, созданных директорією, въ королевства.—Третья коалиція; взятіе Вѣны; побѣды при Ульмѣ и при Аустерлиць; Пресбургскій мирь; учрежденіе королевствъ баварскаго и виртембергскаго, какъ оплотовъ противъ Австріи. — Рейнскій союзь. — Іосифъ Наполеонъ сдѣланъ пеанолитанскимъ королемъ, а Людовикъ Наполеонъ — королемъ голландскимъ. — Четвертая коалиція; битва при Іепѣ;

взятіе Берлина; поб'єды при Эйлау и при Фридланд'ь; тильзитскій миръ; прусская монархія уменьшена на половину; противъ нея учреждены саксонское и вестфальское королевства. Вестфальское королевство отдано Іерониму Наполеону. — Великая имперія Наполеона воздвигается съ своими второстененными королевствами, своимъ рейнскимъ союзомъ, своею посредническою властью падъ Швейцаріей, своими большими ленами, по образцу имперін Карла Великаго. - Континентальная блокада; Наполеонъ прибъгаетъ къ прекращенію торговли, для укрощенія Англін, какъ прибъгнулъ къ оружію для подчиненія континента. - Вторженіе въ Португалію и Испанію; Іосифъ Наполеонъ сділанъ испанскимъ королемъ; Мюратъ заминяетъ его на неаполитанскомъ тронв. — Новый оборотъ событій; націопальное возстаніе на пиринейскомъ полуостров'ь; религіозная борьба паны; торговая оппозиція въ Голландін. — Пятая коалиція; Ваграмская поб'єда; в'єнскій миръ; бракъ Наполеона съ эрцгерцогинею Маріею-Луизою. — Неудача первой попытки къ сопротивленію; нана низложенъ, Голландія присоединена къ имперіи; испанская война энергически продолжается. - Россія отказывается отъ континентальной системы; походъ 1812 г.; взятіе Москвы; б'йдственное отступленіе.—Реакція противъ власти Панолеона; кампанія 1813 г.; Наполеонъ покинуть всеми. - Коалиція всей Европы; утомленіе Франціи; изумительная кампанія 1814 г. — Союзники въ Парижѣ; отреченіе въ Фонтенбло; характеръ Наполеона; его роль во французской революцін.—Заключевіе.

361

# Приложенте. Изъ "Революціи" Эдгара Кине.

|                                              |     |      |   |   |   |   |   | 0.0         |
|----------------------------------------------|-----|------|---|---|---|---|---|-------------|
| Заговоръ Мирабо. Продаль-ли онъ революцію.   | . ' |      |   |   | ٠ |   | ٠ | 389         |
| Мирабо и Робеспьеръ                          |     |      |   |   |   |   | ٠ | 396         |
| Смерть Мирабо                                |     |      |   |   | • |   |   | 397         |
| Сентябрьскія убінства                        |     |      |   |   |   |   | 4 | 399         |
| Почему Парижъ бездъйствоваль?                |     |      |   |   |   | • |   | 403         |
| Лантонъ, какъ его понимала его партія        |     |      |   |   | • |   |   | 406         |
| Маратъ,                                      |     |      |   | * | • |   |   | 408         |
| Кому будеть принадлежать царство Террора.    |     |      |   |   |   |   | • | 409         |
| Процессь и смерть жирондистовь               |     |      | * | ٠ | ٠ | * |   | 411         |
| Гражданскій кодексъ конвента                 |     |      | • | ٠ | ٠ | • | 4 | -416 $-420$ |
| О томъ, что свобода должна быть человъколюби | BOR | ), , |   | ٠ | • | 4 | • | 121         |
| Приготовленія къ 9-му термидора              | ٠   |      | ٠ | 4 |   | ٠ | • | 424         |
| Канунъ 9-го термидора                        |     |      |   |   |   |   |   | -430        |
| V                                            |     |      |   |   |   |   |   | J (11)      |





3-00 MOTHO Mar. N. 14

